







## ВФСТНИКЪ

# ЕВРОПЫ

пятый годъ. – томъ 1.

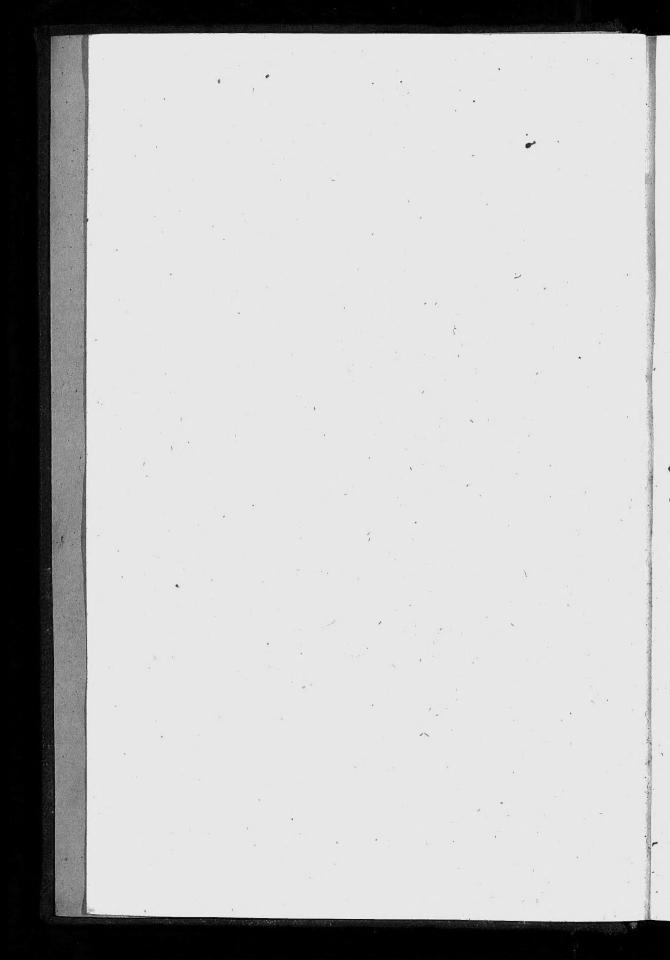

Второе изданіе.

## ВЪСТНИКЪ

# ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ.

7657

пятый годъ.

### томъ і.

Журнальный фонд Московской обл. библиотеки

РЕДАКЦІЯ "ВЪСТНИКА ЕВРОПЫ": ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала: на Невскомъ проси., у Казан. моста № 30.

Экспедиція журнала: на Екатерингофскомъ проспекть, № 41.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1870.



Tak!

### костюшко

и

#### РЕВОЛЮЦІЯ 1794 ГОДА.

T.

Молодость Тадеуша Костюшки.— Очерки его предшествовавшей дѣятельности.— Зачатки возстанія.

Тадеушъ Костюшко, человъкъ, которому суждено было сдълаться главнымъ политическимъ лицомъ въ Польшъ послъ второго ея раздъла 1), былъ сынъ дворянина изъ новогродскаго повъта. Въ 1764 г., при вступленіи на престолъ Станислава-Августа, онъ имѣлъ около 12 лътъ и поступилъ въ только-что заведенную школу кадетъ. Школа эта, подъ дирекціею Чарторыскаго, содержалась на счетъ отпускаемой изъ казны суммы, 400,000 злотыхъ; сверхъ того 200,000 злот. давалъ на нее король. Она была мъстомъ воспитанія почти всъхъ знаменитыхъ людей того времени, разсадникомъ

<sup>1)</sup> Событія второго разділа Польши изложены въ особой монографіи: «Паденіе Річи-Поснолитой» (см. № 2—12 «Вістника Европы», 1869 г.), по отношенію которой настоящее изслідованіе можеть служить непосредственными продолженіемъ. Авторъ, при составленіи его, пользовался документами, означенными въ перечні источниковъ къ вышеупомянутой монографіи (см. «В. Евр.», февр. 1869), подъ № 5, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 54, 57, 61, 65, 75, 79, 82, 97, 100, 105, 114, 115, 120, 121, 122, 123. Кромі того, авторъ имблъ подъ рукою діла Высочайшаго Совіта и Индигаціонной Коммиссіи, хранящіяся въ Литовской Метрикъ, и собственноручныя бумаги Суборова, за которые приносить глубокую благодарность князю Александру Аркадієвичу Суворову-Рымникскому.

новой Польши. Костюшко быль одинь изъ лучшихъ учениковъ. Разсказывають, что во время ученія онъ такъ быль прилежень, что вставалъ утромъ въ 3 часа, и чтобы не проспать долже опредъленнаго времени, привязывалъ къ себъ шнурокъ, который быль проведень къ сторожу, и последній получаль приказаніе дергать за шнурокъ и будить примърнаго ученика; иногда же онъ не спалъ по нъскольку ночей, и чтобы сохранить присутствіе умственныхъ способностей, обливался холодною водою. По окончаніи курса, въ его жизни случилось обстоятельство, которое потрясло его и оставило сильное вліяніе на строй его понятій. Его отець быль челов'якь жестокій сь крестьянами. Когда зашевелилась Украина и на всемъ пространствъ, гдъ были русскіе хлопы, вспыхнула непріязнь русскаго народа къ панамъляхамъ, отца Костюшки убили крестьяне. Молодой Тадеушъ видълъ ужасную казнь хлоповъ, которые расплатились за смерть своего владельца. Талантливый юноша постигь тогда тайну, которой не знали и знать не хотели цельна поколенія: Польша была въ упадкъ преимущественно отъ того, что громада на-рода, ей подвластнаго, живя въ государствъ, которое называлось республикою, не имъла ни гражданскихъ, ни человъческихъ правъ; и прежде чъмъ народу не отданы будутъ эти права, напрасны будуть всякія усилія къ возрожденію націи, такъ ръшиль въ своемъ умъ молодой Тадеушъ. Онъ быль отправленъ на казенныя деньги оканчивать воспитание во Франціи, оставался тамъ нѣсколько лѣтъ и учился инженерному искусству. То были времена всеобщаго либерализма, подготовлявшаго близкую революцію, эпоха высшаго поклоненія Вольтеру и Руссо, когда слова о правахъ человъка, о равенствъ, о свободъ совъсти и науки были въ ходу. Костюшко проникался ими.

По возвращеніи въ Польшу, Костюшко испыталь, что его знанія и дарованія мало могли быть нужны отечеству. Въ Польшъ подобный человъкъ, незнатнаго происхожденія, небогатый, при самыхъ блестящихъ способностяхъ и съ образованіемъ, могъ не найти себъ пріюта; ему оставалось увлечься общимъ потокомъ нравовъ и по обычаю большей части своихъ собратій жить при дворъ какого-нибудь пана резидентомъ и цъловать полы его одежды, или же сидъть въ своемъ имъньицъ и одичать въ захолустьи, прерывая скуку однообразной обывательской жизни по- вздками на сеймики, гдъ все-таки надобно было служить не отечеству, а какому-нибудь пану. Судьбы, одолъвшей весь край, не могъ избъгнуть и Костюшко. И онъ поселился у пана Сосновскаго, литовскаго польнаго писаря, который прежде покро-

вительствоваль его отцу и всему его роду. Костюшко сталь учить его дочерей и влюбился въ одну изъ нихъ, Людвику. И дъвица полюбила его. Тогда «Новая Элоиза» была любимымъ чтеніемъ молодежи и многимъ кружила головы; легко возникало желаніе осуществить въ собственной жизни то, что съ такою жадностію читалось въ книгахъ. Но бракъ быль немыслимъ между бъднымъ сыномъ новогродскаго обывателя и дочерью ясневельможнаго пана. Костюшко обратился къ покровительству князя Чарторыскаго, который зналь его и любиль еще въ школь. Князь, охотникъ до романическихъ приключеній, выслушаль его съ участіемъ, но не взялся хлопотать за него передъ Сосновскимъ. Дъло было черезчуръ неподходящее къ принятымъ издавна обычаямъ польскаго общества. Онъ совътовалъ ему искать въ этомъ дёлё покровительства короля, и Костюшко обратился къ Станиславу-Августу. Король посоветоваль ему выкинуть несбыточную мысль изъ головы. Но Костюшко, сговорившись съ молодыми друзьями и бывшими товарищами, затъялъ увезти свою возлюбленную. Король какъ-то узналь или можетъ быть подозрѣвалъ, что такъ будетъ, предостерегъ обо всемъ Сосновскаго, который быль тогда въ Варшавъ, и Сосновскій написаль жень, чтобы она вывзжала съ дочерьми изъ имвнія. Костюшко прибыль туда поздно. Онъ видёль только старую Сосновскую и не видель дочери. Онь принуждень быль разстаться съ нею навсегда. Она забыла его скоро и вышла замужъ за князя Іосифа Любомирскаго: богатый и знатный, онъ быль не чета Костюшкв.

Это событе еще болье увеличило ту пропасть, которая уже образовалась въ душь Костюшки между его убъжденіями и старою Польшею. Костюшкь нечего было дълать въ отечествъ. Душа его жаждала дъла. Онъ уъхаль въ Америку безъ надежды когданибудь возвратиться на родину, гдъ въ жизни не представлялось ему ничего утъшительнаго. Костюшко отправился въ далекій край, не запасясь никакою рекомендацією, съ пятью другими ноляками, едва спасся отъ кораблекрушенія, прибыль въ Филадельфію, и прямо отправился къ Франклину; своею откровенностію и прямотою онъ понравился ему, несмотря на то, что вначаль быль принять сухо. Франклинъ самъ проэкзаменоваль его, нашель въ немъ основательныя знанія, рекомендоваль конгрессу, и Костюшко вступиль въ американскую службу прямо съ чиномъ полковника.

Въ борьбѣ съ Англіею, которой послѣдствіемъ было существованіе федераціи Сѣверо-американскихъ штатовъ, Костюшко былъ не послѣднимъ человѣкомъ, и особенно отличился въ роковомъ дѣлѣ подъ Саратогою, гдѣ сдался англійскій генералъ Бургоинъ. По окончаніи войны, въ 1783 году, онъ наравнѣ съ другими, приходившими изъ разныхъ странъ свѣта сражаться за свободу человѣка въ Новомъ Свѣтѣ, получилъ орденъ Цинцинната.

Надежда на возрождение Польши побудила Костюшку воротиться въ отечество. Наступившая война 1792 года доставила ему поле дъйствія. Война окончилась безславно для Польши, но Костюшко быль тогда единственный даровитый польскій предводитель, и эта война возвысила его въ глазахъ шляхетской націи. Когда пришлось склониться подъ гнетомъ необходимости, Костюшко оставилъ службу и сначала жилъ въ Варшавъ частнымъ человъкомъ, потомъ уъхалъ во Львовъ, гдъ, какъ говорили, пани Коссаковская хотела дать ему именіе, но онъ не приняль этого дара. Онъ ужхаль въ Саксонію, гдж его встрытили убъжавшіе туда заран'я творцы конституціи 3 мая. Тамъ съ Малаховскимъ, Игнатіемъ Потоцкимъ, Коллонтаемъ, Нѣмцевичемъ и Вейсенгофомъ, Костюшко совъщался о спасеніи отечества. Соображая, что Польша, теснимая Пруссіею и Россіею, должна возбуждать сочувствіе Франціи, они отправили туда Костюшку. Въ Парижѣ Костюшко виделся съ министромъ Лебренемъ, выслушаль оть него много любезностей, но ничего не услыхаль положительнаго, и воротился назадъ. Предъ началомъ гродненскаго сейма, патріоты прочитали грозные манифесты Россіи и Пруссіи. Костюшко, какъ показываютъ записки Гонсяновскаго, переодъвшись, подъ чужимъ именемъ прибылъ въ августъ въ Гродно, побывавъ предварительно въ Пулавахъ у Чарторыскаго, прожилъ нъсколько времени въ Гродно у Краснодембскаго, былъ у княгини Огинской и предложиль планъ спасенія отечества. Совъщаніе объ этомъ происходило ночью, въ последнихъ числахъ августа. На немъ былъ генералъ Бышевскій, Гроховскій и еще другіе польскіе генералы и военные чины. Планъ Костюшки быль таковь: разослать расторопныхъ и опытныхъ офицеровъ по разнымъ краямъ Ръчи-Посполитой. Каждый долженъ будетъ взять письмо за подписью какого-нибудь изъ важныхъ пановъ, извъстныхъ своимъ патріотическимъ направленіемъ. Письмо это, сочиненное Костюшкою, для всёхъ имёло аллегорическій смыслъ, и составлено было въ такихъ выраженіяхъ: «Любезные земляки, такой-то, служащій въ войскъ, отправляется въ отпускъ туда-то, по важному семейному дълу, именно, чтобы возвратить и возстановить разоренное свое имъніе, захваченное у него въ значительной части врагами. Онъ просилъ моего ходатайства передъ вами; такъ какъ онъ безъ вашей помощи не можетъ никакъ привести въ исполнение своего дъла, я обращаюсь въ вамъ, по-

чтенные земляки, и прошу васъ, поддержите его ваними совътами, хотя бы даже и съ пожертвованіемъ части вашего собственнаго имфнія, для удаленія интригь, которыя могуть вибдриться въ судебныя инстанціи вопреки правосудію. Если, возлюбленные братья, эта почтенная фамилія будеть поднята изъ своего упадка, то не только внуки и правнуки мои будутъ вамъ благодарны, но и въ народъ слава о вашемъ человъколюбивомъ поступкъ никогда не умретъ». Были бланки за подписью Чарторыскаго, Огинскаго, Сапъти, и еще въроятно другихъ. Сдълавши свое дело, Костюшко убхалъ въ Пулавы, и оттуда за границу, какъ бы его и не было въ Польшъ. Впослъдствіи, когда въсть о его путешествии распространилась, и русские, взявши его въ пленъ, допрашивали его о такомъ путешествии въ Польше, онъ запирался; это было естественно и дёлалось для того, чтобы не компрометтировать другихъ, которыхъ именія достались Россіи.

Агенты отправлялись въ разныя мъста дълать свое дъло. Мы имћемъ разсказъ одного изъ нихъ, Гонсяновскаго и по немъ вообще можемъ представить себъ, какъ это дълалось. Агентъ, получивъ деньги отъ пановъ, разъбзжалъ по темъ воеводствамъ, которыя каждому выпадали на долю при разсылкъ. Онъ ъздилъ отъ обывателя къ обывателю, выпытывалъ и узнавалъ ихъ образъ мыслей, и тамъ, гдъ находилъ себъ сочувствіе, открывалъ тайну. Было принято, для узнанія образа мыслей того, на кого нужно было действовать, не только не открываться ему съ перваго раза, и не говорить правды, а прикидываться человъкомъ противнаго образа мыслей, завлекать въ споръ, доводить спорящаго до того, что тоть, не узнавъ еще, что его хотять вербовать въ заговоръ. самъ высказывалъ необходимость заговора и охоту вступить въ него. Впрочемъ, пути были разнообразны, смотря по характеру и воспитанію техь, съ кемь приходилось иметь дело. Иного нужно было разжигать риторикою, съ другимъ вести разговоръ объ экономическихъ предметахъ и заманивать въ заговоръ надеждою на выгоды, третьяго надобно было подпоить, четвертаго обыграть въ карты, съ темъ шутить, съ другимъ хандрить; однихъ вербовать по одиночкъ, другихъ цълою компаніей; однимъ достаточно сказать, что такъ думаетъ такой-то важный панъ. другихъ увлекать примъромъ, что вотъ въ такомъ-то повъть обыватели уже подписали. Болъе всего помогали тогда дълу духовные. У нихъ уже зарождалось опасеніе, что православная Россія будеть стеснять католичество и начнеть уничтожать унію; въ южныхъ провинціяхъ отъ этого уніатскіе монахи были ревностными пособниками дела. Прівдеть въ какой-нибудь монастырь къ пробощу или канонику агенть; духовный сановникъ знаеть въ своемъ околоткъ обывателей, кто какого нрава и какихъ мыслей, собираетъ къ себъ на объдъ такихъ, какихъ нужно; здісь, выпивши венгерскаго, агенть воспламеняеть собестдниковь, говорить рѣчь о горькой судьбѣ отечества, о несправедливостяхъ сосёднихъ дворовъ, задаетъ руготню москалю и немцу, плачетъ надъ гибелью шляхетской свободы, указываетъ на опасность церкви, и наконецъ, когда нужно, объявляетъ о тайнъ. Обыватели иногда туть же дають подписки, иногда назначають день, и въ этоть день собирается еще больше обывателей. Духовный сановникъ служить объдню, призываеть св. Духа, говорить проповъдь о наступающей необходимости католикамъ защищать истинную въру противь угрожающей проклятой фотіевской схизмы и въ такой же степени проклятаго намецкаго лютеранства; потомъ сладуетъ объдъ, попойка и цълый потокъ ръчей, гдъ обывателямъ предстоить свободное поле отличиться краснорьчіемь. Религія возбуждала ихъ сильнъе отечества: если дъло отечества требовало размышленія, то опасность для въры, для будущаго спасенія души, не допускала долго размышлять. Действовать во всякомъслучат, казалось, хорошо; еслибы и успъха не было, все равно хорошо умирать за истинную въру.

Этимъ дело не оканчивалось. Гостепримные обыватели устроивали у себя объды; и тамъ также лилось венгерское вино и польское красноръчіе, и дъло отечества скрыплялось. Чтобы заручить на свою сторону мелкую шляхту, духовные сановники дълали такіе же объды для вліятельныхъ изъ шляхты. Они выбирали изъ среды ея такихъ, о которыхъ знали, что ихъ пять или шесть двинуть за собою тысячу; агентъ склоняль ихъ на свою сторону именемъ знатнаго пана, отъ котораго имътъ уполномочіе; отъ его имени агентъ давалъ имъ по нъскольку червонцевь: панъ съ простою шляхтою не долженъ былъ говорить иначе, какъ показавши свои панскія щедроты. Эта отборная шляхта, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ и благогов'єнія къ пану, подписывала не только за себя, но и за своихъ товарищей, принимая званіе ихъ уполномоченныхъ. Вообще, какъ зажиточные обыватели, такъ и простые шляхтичи проникались чувствомъ подобострастія и благоговънія къ высокимъ именамъ, и обращеніе къ нимъ какого-нибудь Радзивилла (бердичевскаго), Чарторыскаго, Сапъти, Потоцкаго, внушало имъ надежду на успъхъ, и обязывало ихъ содъйствовать. Оттого возстание удобные принималось въ техъ воеводствахъ и поветахъ, где паны, давшіе уполномочіе агентамъ, издавна имъли въсъ и значеніе. Много помогали дёлу женщины. Въ повётахъ почти вездё были красивыя

умныя дамы, въ той поръ жизни, когда онъ вертъли головы всему околотку. Къ такой дамъ обращался агентъ: дъло шло какъ по маслу, если агентъ былъ ловокъ, красивъ и обладалъ способностію и навыкомъ обращаться съ женщинами, но въ особенности тогда, когда у молодой госпожи быль мужъ гораздо старъе ен лътами. Туть женское кокетство переплеталось съ патріотизмомъ. Агентъ то говорилъ госпожь о ея красоть, о своихъ вздохахъ, то воспламенялъ ее героическимъ жаромъ любви къ погибающему отечеству; то бросался къ ея ногамъ, то цъловаль ея руки, то браль у нея деньги въ видъ пожертвованія на общую пользу. Такова была, по извъстію Гонсяновскаго, пани Прушинская въ овручскомъ повътъ, молодая жена очень стараго мужа, великая патріотка, и смёлая, остроумная, ловкая, понятливая, съ даромъ красноръчія, подобнымъ Цицерону, но съ оттънкомъ романизма 1). Гонсяновскій сознается, что онъ разомъ и ухаживаль за нею и дёлаль ее орудіемь патріотической пропаганды между обывателями повъта, въ которомъ она имъла въсъ и силу. Женщины особенно помогали темъ, что устроивали складчины (коллекты) для поддержки дъла спасенія отечества, и такимъ образомъ собирали капиталы, которые передавались вліятельнъйшему обывателю; и такъ составлялась казна для будущаго возстанія. Заговоръ распространился по всей Польшъ и счастливо избъжаль вниманія русскихь и пруссаковь. Для того, чтобы ускользнуть отъ ихъ вниманія, употреблялись тогда ватъйливыя выходки. Такъ Гонсяновскій разсказываеть, что для этой цёли, его, майора арміи, посвятили въ ксендзы, и онъ нёсколько времени пробыль въ ксендзовскомъ званіи и одінніи, и когда это оказалось болье не нужнымъ, снова надълъ военный мундиръ.

Въ Варшавъ пропагандою занимались Дзялынскій и банкиръ Капостасъ. Около нихъ собирались молодые люди. Изъ нихъ на виду предъ всъми стояли Ельскій, Гореславскій, Ясинскій, Павликовскій. Ясинскій отправленъ въ Вильну. Общество варшавскихъ заговорщиковъ имъло сношенія съ обществами Великой Польши и Малой Польши и Литвы. Въ Великой Польшъ все было готово къ возстанію, и этотъ край, подпадавшій Пруссіи, болье другихъ порывался сбросить чужеземное иго. Они вели сношенія и съ эмигрантами въ Саксоніи. Костюшко между тъмъ вздилъ по Европъ и испытывалъ положеніе умовъ, отыскивалъ союзниковъ и пособниковъ готовящемуся возстанію. Между тъмъ

¹) . . . . . patryotce wielkiej żony dużo podeszłego męża, rozsądnej, śmialej, każdą rzecz obejmującej, wymową oratorską, etc. (Pam. Gąsianowsk.).

въ Варшавъ собирались ночныя сходки, куда прівзжали изъ полковъ офицеры: тамъ избрали начальникомъ возстанія Костюшку и послади къ нему Ельскаго. Костюшко отправилъ Зайончека въ Варшаву проведать, что тамъ делается. Зайончекъ прибыль туда въ декабръ 1793 года и самъ являлся къ лицамъ русской партін; надъ нимъ устроенъ былъ надзоръ, но, несмотря на это, онъ выпытываль о состояни края, сносился съ заговорщиками и доносиль Костюшкь. По свъдъніямь, сообщеннымь имь Костюшкь, средства, какими обладала страна, не были еще достаточны для начала возстанія, а главное, нельзя было положиться на нароль. Костюшко, съ своимъ демократическимъ духомъ, пріобратеннымъ въ Сфверной Америкъ, полагалъ всю надежду на громаду народа, поэтому приказываль черезь Зайончека разсыдать по повътамъ патріотовъ возбуждать болье всего простой народъ. Чрезъ разговоры съ шляхтичами и присмотръвшись лично, Зайончекъ пришель относительно этого къ такому убъжденію, что народъ въ Польшъ ничего не выказывалъ, кромъ тупого, ничъмъ не оживленнаго терпенія, необходимаго следствія закоснелой неволи, въчнаго гнета шляхты надъ многими поколъніями. «Вся надежда на народъ, -- говорилъ онъ сначала агентамъ, -- выбирайте расторопныхъ солдатъ, разсылайте ихъ по краю; пусть подвигнутъ поселянь къ свободь.» Но то была китайская грамота для большей части поляковъ; воззвать простой народъ къ возстанію было также трудно для шляхты, какъ возстать народу. Народъ въ Рич-Посполитой могь возставать только противь владильцевь.

Одинъ изъ современниковъ и участниковъ этихъ событій, Войда, замичаеть, что въ эту эпоху выражался тоть же характеръ, какъ и въ прежнія времена. Шляхта твердила о свободъ и вольности, но думала, что свобода состоить въ правъ установлять законы и безнаказанно ихъ нарушать, и не платить опредёленных закономъ налоговъ. Шляхтичъ полагалъ, что платить должны м'єщане и хлопы, самъ онъ, челов'єкъ съ правами, могъ освобождать себя отъ этой непріятности. Третье мая не нравилось польской шляхть, потому что конституція хотьла обуздать ее; она ошиблась и въ тарговицкой конфедераціи: вмъсто возлюбленной шляхетской свободы, двъ части страны поступили подъ власть Россіи и Пруссіи, а эти государства, конечно, немогли допустить въ своихъ владенияхъ такой свободы; третья, оставаясь по наружности независимою, на дёлё уже поступала въ полную зависимость отъ Россіи. Многіе охотно отдавались Россіи, они надъялись отъ новой власти выгодъ, а главное ихъ успоконвало то, что подъ властію Россіи у нихъ не отнимутъвласти падъ крестьянами. За то также многіе изъ тёхъ, которые желали чего-нибудь поболже неограниченной власти надъ хлопами и прежде боялись конституціи 3-го мая, теперь стали къ ней склоняться, видя въ ней средство удержать цёлость и независимость отечества. Когда ихъ воспламеняли патріотическими ръчами и воззваніями, они дълались сторонниками революціи, но когда нужны были пожертвованія, то они налагали новые поборы на своихъ хлоповъ, и последние должны были усилить свой трудъ для спасенія шляхетской свободы. Искренними сторонниками революціи были мѣщане, которые въ конституціи 3-го мая видѣли залогь своей равноправности со шляхетствомь и надъялись, что имъ будетъ выгоднъе жить. Были такіе обыватели, которыхъ обольщаль въ революціи личный выигрышь; они соображали, что если революція удастся, то они будуть послів того играть первую роль и значение въ Рфчи-Посполитой, какъ ея спасители и избавители. Но наибольшая часть пристававшихъ къ революціи обывателей была такого рода, что въ сущности имъ было все равно, кто бы ни победиль: они приставали къ ней потому, что имъ ловко натолковали и представили, что за предпріятіемъ есть сила. Имъ говорили: «Австрія на нашей сторонъ, потому что Австрія не хочеть допустить усиливаться Пруссію и Россію; Швеція и Англія за насъ; Турція скоро объявить, если уже не объявила, Россіи войну; Франція естественно намъ благопріятствуеть, потому что Россія и Пруссія во враждѣ съ ней; наконецъ, сами Россія и Пруссія уже не ладять между собою и скоро поссорятся. Всв обстоятельства сложились какъ нельзя превосходнъе для Польши». Все это казалось правдоподобнымъ, особенно когда въ этомъ увъряли поляковъ именемъ какого-нибудь Чарторыскаго, Сапъги, Потоцкаго, Огинскаго и т. п. Изъ подобнаго класса соучастниковъ революціи были и такіе, что приставали въ революціи только изъ трусости, чтобы впослёдствіи имъ не было худо, когда возстание удастся. Но были люди, совершенно противоположные последнимъ: это молодыя и горячія головы. Эти люди мало разсуждали о томъ: возможенъ или невозможенъ успъхъ; имъ лишь бы скоръе начинать, и всякую хладнокровную и разсудительную осторожность они сейчась же клеймили подозрѣніемъ въ измѣнѣ. Эти люди желали и надѣялись черезчуръ многого. Такихъ приходилось не возбуждать, а сдерживать, охлаждать, приводить на путь разсудка. Уже въ началъ 1794 г., молодежь варшавская горячилась и готова была начинать: Капостасу и Дзялынскому стоило большого труда удерживать ихъ. Капостасъ показываль впоследствии, что 23-го февраля назначена была конференція у одного изъ заговорщиковъ, Венгерскаго, гдѣ было до семидесяти человѣкъ. Заговорщики такъ разгорячились, что начали даже своихъ вожаковъ обвинять въ измѣнѣ, за ихъ благоразумную медленность. Артиллеристъ Миллеръ замахнулся даже на Капостаса шпагою, и говорилъ: «ты измѣнникъ, ты присталъ къ намъ, чтобы намъ мѣшать и отдать въ руки враговъ средства къ возстанію. Черезъ пять или шесть дней отнимутъ у насъ оружіе. Враги наши притворяются, будто не знаютъ о томъ, что мы затѣваемъ; они дожидаются только уменьшенія войска, чтобы насъ перехватать». — «Что же, — отвѣчалъ Капостасъ, —лучше умереть отъ безумнаго человѣка, чѣмъ погибнуть

вследствіе несвоевременнаго предпріятія».

Это совъщаніе сдълалось извъстнымъ. Игельстромъ приказалъ арестовать Венгерскаго. На снятомъ съ него допросъ послъдній объявилъ, что дъйствительно существуетъ заговоръ произвести возстаніе; главными агитаторами были Чарторыскій, Казимиръ Сапъта, маршалъ Малаховскій. На что они надъются? — спросили его. — Венгерскій объявиль, что говорять, будто Віна за Польшу и объщаеть тридцать тысячь войска, Англія даеть на этотъ предметь значительныя суммы; думають также, что Пруссія скоро разсорится съ Россією. Чтобы подделаться къ русскимъ и облегчить судьбу свою, Венгерскій говориль, что онь имель сношенія съ революціонерами только по денежнымъ дъламъ, а самъ считаетъ невозможнымъ успѣхъ возстанія въ Польшѣ, что онъ только сдёлался жертвою собственных в ошибок в и неосновательности національнаго характера. По следствію надъ нимъ, однако, Игельстромъ не открылъ собственно ничего. Всемъ было извъстно, что эмигранты, живущіе за границею, помышляють о возстаніи, но эмигрантовъ достать было невозможно; важно было перехватить тёхъ изъ ихъ соучастниковъ, которые находились въ крав. Игельстромъ бросилъ подозрвніе прежде всего на Зайончека. Но Зайончекъ, предувъдомленный заранъе, предупредилъ русскаго военачальника, и не дожидаясь, пока за нимъ придутъ, отправился къ нему самъ. Игельстромъ оборвалъ его самымъ солдатскимъ образомъ, но Зайончекъ хладнокровіемъ и притворствомъ поставиль его втупикъ, и дело окончилось темъ, что Игельстромъ приказаль Зайончеку выбхать изъ Польши. Зайончеку и безъ того уже нужно было вывзжать и донести посылавшимъ его эмигрантамъ о состояніи Польши, о томъ, что онъ, присмотръвшись, могъ въ ней замътить. Дзялынскій быль арестованъ и посланъ въ Кіевъ. Но заговора не открыли.

#### II.

Игельстромъ. — Мѣры въ Варшавѣ. — Возстаніе Мадалинскаго. — Прибытіе Костюшки въ Краковъ. — Актъ повстанья. — Декларація Игельстрома. — Битва подъ Рацлавицами. — Усиѣхъ Костюшки. — Волненіе въ Варшавѣ. — Мѣры русскихъ къ оборонѣ.

Постановивъ законъ объ уменьшении польскаго войска, гродненскій сеймъ еще прежде обращался къ Сиверсу съ просьбою о вывол'ь русскихъ войскъ изъ Польши, по крайней мъръ объ уменьшени ихъ числа въ государствъ польскомъ. Сиверсъ сообщиль о томъ Игельстрому, но генералъ-квартирмейстеръ Писторъ представилъ военачальнику, что выводъ русскаго войска преждевременень до тёхъ поръ. пока не будеть уменьшено польское войско. Игельстромъ пріостановился съ этимъ и разставилъ русское войско около Варшавы, до техъ поръ, пока польское войско не будеть уменьшено. Тогда началось это уменьшение польскаго войска постепенно, и шло всю зиму чрезвычайно лёниво. Офицеры, оставшіеся внё службы, расходились по домамъ, иныхъ изъ нихъ принимали обыватели къ себѣ въ дома, и эти отпушенные были самыми рьяными возмутителями. Ихъ положеніе казалось для нихъ темъ ужаснее, что некоторые изъ нихъ заплатили деньги за свои чины и потратили какое-нибудь скудное имъніе, чтобы имъть возможность получать постоянное жалованье, которое теперь у нихъ отнимали.

Въ Варшавъ русскіе замѣчали, что Польша уже готовится къ чему-то важному, и особенно боялись отпущенныхъ военныхъ, чтобы они не вошли въ столицу, а потому и разставили русское войско тремя концентрическими линіями, такъ что Варшава была

трижды окружена русскимъ войскомъ.

Заговорщики очень много разсчитывали на уменьшеніе польскаго войска; съ одной стороны для нихъ подручно было то, что, такимъ образомъ, многіе военные, оставаясь безъ хлѣба, были настроены къ возстанію по крайней необходимости, съ другой, надобно было имъ спѣшить, чтобы предупредить дальнѣйшее уменьшеніе войска. Многихъ польскихъ военныхъ уже завербовали въ русскія и прусскія войска, но они готовы были измѣнить при первомъ случаѣ и пристать къ своимъ, и это послѣднее обстоятельство, производя безпорядокъ въ томъ войскѣ, которое должно будетъ усмирять возстаніе, должно было помогать самому возстанію.

Если Сиверсъ былъ человекъ, какъ будто созданный для управленія поляками, то Игельстромъ, его преемникъ, составлялъ съ нимъ въ этомъ отношеніи разительную противоположность.

Сиверсь, ласковый, любезный въ обращении, строгій и ръшительный въ дълъ, заставляль ихъ и бояться себя, и уважать, и даже любить. Отъ этого, когда его сменили, многіе поляки приходили къ нему прощаться съ истиннымъ чувствомъ. Сиверсъ гнулъ ихъ, давиль, но чрезвычайно любезно. Игельстромъ, напротивъ, быль изъ такихъ господъ, у которыхъ даже самая любезность кажется грубостію. Храбрый и смілый, но мало образованный, мало проницательный, онъ началь вести себя въ Польше такъ, какъ могъ бы, съ большимъ правомъ и благоразуміемъ, вести себя въ Азіи. Ему ни почемъ было оборвать пана, наговорить ему дерзостей и не извиниться; вмёсто того, чтобы въ пору удерживать подозръне и догадку, онъ высказываль ее преждевременно, вооружаль противъ себя, даваль вмёстё съ темъ противникамъ поводъ дъйствовать осторожнъе; вмъсто того, чтобы шалить самолюбіе націи, въ высшей степени щекотливой къ собственнымъ истиннымъ и мнимымъ достоинствамъ, Игельстромъ напротивъ при всякомъ случав любилъ показать, что русскіе здёсь побъдители, а поляви побъжденные. Польскіе магнаты и должностныя лица были для него словно русскіе, подначальные ему, офицеры. Съ министрами и съ самимъ королемъ онъ обращался свысока, приказываль и предписываль, вмёсто того, чтобы вёжливо просить, напоминаль о своемь полновласти въ Польше и о ихъ зависимости отъ себя. Мало обнадеживая поляковъ, что подъ властію Россіи имъ будеть въ томъ и другомъ отношеніяхъ лучше, онь только угрожаль имъ, пугаль ихъ, и темъ располагаль къ возстанію. Но въ то же время никто менте его не имълъ выдержки, энергіи и осторожности, необходимыхъ въ тогдашнихъ обстоятельствахъ. Оскорбляя и раздражая поляковъ своимъ солдатскимъ обращеніемъ, онъ готовъ быль тімъ же полякамъ позволить водить себя за нось, если они успѣвали къ нему поддѣлаться. Шведъ Бауръ былъ его любимцемъ — человъкъ слабый, находившійся подъ польскимъ вліяніемъ; Игельстромъ во многомъ, касавшемся управленія, особенно военнаго, смотрёль его глазами. Но болъе всего надъ нимъ имъла вліянія графиня Залуская, а черезъ нее и другіе поляки. По отношенію къ военной дисциплинъ Игельстромъ былъ очень неудовлетворителенъ. Онъ умълъ кричать, горячиться, ругаться, выказывать свою власть, но распорядительности у него было мало. Его мало уважали, мало любили и мало боялись. Въ войскъ у него между офицерами вкрались безпорядки. Современникъ Войда положительно говоритъ, что еслибы Сиверсъ не былъ отозванъ, революція не могла бы произойти въ Польшѣ, по крайней мѣрѣ такъ скоро; одинъ изъ ближайшихъ поводовъ къ ней подалъ именно самъ

Игельстромъ своимъ высокомърнымъ поведениемъ и запальчивымъ характеромъ.

Возстаніе ускорило именно то, что въ половинѣ марта назначень былъ послѣдній срокъ уменьшенія польскаго войска. Русская императрица хотѣла затянуть распущенное войско въ свою службу, и потому каждому вступавшему обѣщаны были 90 зл. по выслугѣ 12 лѣтъ, земли и усадьбу. Нехотѣвшимъ вступить въ русскую службу предоставлялась свобода избрать родъ жизни. Современникъ Зёйме замѣчаетъ, что это необходимое сокращеніе могло быть удобнѣе достигнуто, еслибы только давали отставки и отпуски желающимъ, а не принимали бы вновь никого въ военную службу. Тогда, при содѣйствіи обыкновенной смертности, войска сами собою, въ короткое время, дошли бы до требуемаго количества.

Въ числъ бригадъ, которыя предназначались въ редукціи (уменьшенію), была бригада Мадалинскаго, стоявшая въ Остроленкъ, между Бугомъ и Наревою. Мадалинскій объявиль, что не хочеть подчиняться редукціи и написаль объ этомъ рапорть въ военную коммиссію. Коммиссія, подъ предсъдательствомъ гетмана, огласила измънниками его и ротмистра Зборовскаго. Игельстромъ отправиль противъ Мадалинскаго генерала Багръева, стоявшаго въ Гранив, а вследъ затемъ высладъ изъ Варшавы ба-📞 тальонъ кіевскаго полка, подъ командою Нечаева, и два эскадрона 🛝 ахтырскаго полка на переръзъ Мадалинскому. Узнавъ, что на него 🥆 идутъ русскіе, Мадалинскій перешель Нареву, вошель въ ту часть Польши, которая присоединяема была къ владъніямъ Пруссіи, вступиль въ Солдау, ограбиль прусскую военную казну, оттуда бросился къ Вышегроду, перешелъ тамъ Вислу, вторгся въ сендомирское воеводство, и пошелъ къ Кракову, зная, что въ это время тамъ явится Костюшко. Русскіе не могли ни догнать его, ни переръзать ему пути. Его шествіе было сигналомъ возмущенія прочихъ войскъ; стоявшія въ сендомирскомъ воеводствъ войска взбунтовались, пристали къ Мадалинскому и готовились отражать силу силою.

Костюшко успѣлъ недавно съѣздить въ Италію, возвратился въ Дрезденъ и узналъ, что въ Варшавѣ русскіе открываютъ заговоръ, что польскія войска долѣе терпѣть не могутъ и, въ виду уменьшенія ихъ комплекта, поднимаютъ оружіе. Обстоятельства указывали время начинать. Костюшко не считалъ, какъ и его единомышленники, чтобы возстаніе созрѣло, и отваживался на авось. Онъ отправился въ Краковъ. Городъ этотъ давно уже настроенъ былъ въ духѣ революціи. Агентомъ, дѣйствовавшимъ тамъ по распоряженію Костюшки, былъ Ружниц-

Томъ І. — Январь, 1870.



кій, поручикъ въ бригадѣ, которою командовалъ вице-бригадиръ Мангатъ. Военные вошли въ заговоръ. Еще 19 ноября 1793 г., они намѣревались-было начать возстаніе, котѣли обезоружить русскій гарнизонъ, стоявшій въ городѣ подъ начальствомъ подполковника Лыкошина, состоявшій изъ батальона пѣхоты, одного эскадрона (славянскаго полка) и двухъсотъ казаковъ. Но этотъ планъ не удался, потому ли, что не согласились на способы, или потому, что разсудили, что такое преждевременное возстаніе принесло бы только вредъ дѣлу.

Городъ заволновался, услыша, что ѣдетъ Костюшко. Подполковникъ Лыкошинъ, съ своимъ отрядомъ, вышелъ изъ Кракова. Костюшко прибылъ туда въ бричкѣ и остановился у генерала Водзицкаго. Онъ тотчасъ нареченъ былъ начальникомъ воору-

женныхъ силъ народа.

Капостасъ прибыль въ Краковъ изъ Варшавы и купиль на свой счетъ пять тысячъ косъ для вооруженія крестьянъ. Костюшко отправился съ патріотами въ близкій костель Капуциновъ,

и тамъ монахи освящали ихъ сабли.

Составленъ актъ повстанья. Кромъ раздъла Польши, совершеннаго двумя державами, поводомъ возстанія объявлялось состояніе Польши послѣ Гродненскаго сейма. Оно изображалось такъ: «Царица обрекла Польшу въ жертву своей варварской и ненасытной мести, она попираетъ священи вишія права свободы, безопасность 🕼 собственности, личности, обывательскихъ именій; мысли и чувства честнаго поляка не найдуть убъжища отъ ен подозрительныхъ преследованій; слово въ оковахъ; только одни изменники покровительствуются и совершають безнаказанно всякія преступленія; они разграбили имущества и общественные доходы, отняли у обывателей собственность, разделили между собою должности, какъ добычу послъ покоренія отечества, и святотатственно, присвоивая себъ имя народныхъ правителей, служатъ чуждому тиранству. Постоянный совъть, уничтоженный народною волею, и вновь возобновленный измённиками по волё московскаго посла, преступаеть даже тъ границы, какія онъ съ раболъпствомъ принялъ отъ того же посла; правленіе, свобода, собственность — все въ рукахъ невольниковъ царицы, подъ защитою введеннаго въ нашъ край иноземнаго войска. Краковскіе обыватели единодушно объявили, что рѣшились или погибнуть подъ развалинами отечества, или освободить родную землю отъ хищническаго насилія и позорнаго ярма, не щадя никакихъ средствъ и пожертвованій». Цёль возстанія была — освободить Польшу отъ чужого войска и утвердить народную свободу и независимость Ръчи-Посполитой. Избранному начальнику Костюшкъ повърялся выборъ и организація высочайщаго народнаго совъта, устроение вооруженной силы, назначение лицъ въ военныя должности, право судить и казнить преступниковъ. Высочайшій народный сов'єть будеть заботиться о покрытіи вс'єхь военныхъ издержекъ, о рекрутовкъ войска, о снабжени его всъмъ потребнымъ, будетъ назначать сборы, управлять народными имуществами, употреблять ихъ, дёлать займы, наблюдать за порядкомъ, благочиніемъ и правосудіемъ въ крав, отстранять противныя повстанью намфренія, стараться о снисканіи помощи отъ иностранныхъ народовъ. Этотъ совътъ долженъ дъйствовать посредствомъ воеводскихъ порядковыхъ коммиссій, и краковское воеводство первое возобновляло таковую у себя. По открытіи высочайшаго сов'єта, положено устроить верховный уголовный судь, где будуть судимы поступки, совершенные съ цёлію вредить и препятствовать успёху повстанья. Всё установленныя на время повстанья правительственныя учрежденія не будуть имъть права постановлять законовъ. Таково было въ главномъ содержание этого акта. Онъ весь покрыть быль множествомъ подписей; недоставало бумаги, и многіе подписывали на отдёльных листахъ, которые потомъ приидеивались и подшивались, такъ что, по замъчанію очевидца, ихъ можно было легко приставить къ какому-нибудь другому листу.

Этотъ-то актъ, составленный въ Краковъ, послужилъ руководящею канвою для всего наступившаго потомъ повстанья въ Польшь. Вслыдь затымь явился рядь воззваній къ народу. «Помогайте мнв, соотечественники, -писаль Костюшко, -помогайте встми силами, сптшите съ оружіемъ подъ знамя отчизны! единая ревность въ единому делу должна овладеть всеми сердцами, посвятите отечеству часть вашего имущества, которое уже сдёлалось добычею деспотовъ, не жалъйте для войскъ нашихъ припасовъ, муки, сухарей, верна, доставляйте лошадей, рубахи, обувь, простое сукно и полотно на шатры. Благодарность цълаго народа будеть вамъ заплатою». Краковское воеводство положило денежный поборъ, ротные командиры должны были выдавать квитанціи, которыя будуть приняты при отдачь податей. Образована въ Краков'в порядковая касса, и вследъ затемъ начались признаки революціоннаго террора. У подозрительныхъ дълали обыски, перечитывали ихъ бумаги; если подозр'вваемый не оказывался виновнымъ, то давали ему натентъ на очищение отъ подозрвния. Тогда можно было видеть и молодыхъ и старыхъ, и умныхъ и глупыхъ, и честныхъ людей и ллутовъ, равнымъ образомъ доходившихъ до ярости. То и дъло

что кричали: «тотъ изменникъ, того следуетъ посадить въ тюрьму,

заковать въ кандалы, бить и мучить»!

Начались пожертвованія. Кто несь пистолеты, сабли и ружья, олово на алтарь отечества, кто полотно, рубахи, кто какойнибудь подсвічникь или чайникь, кто бубень, кто деньги. Замічали, что небогатые больше давали сравнительно сь тімь, что жертвовали зажиточные; послідніе обыкновенно давали по принужденію, со вздохомь, а не могли не давать, потому что иначе имь грозили сділать у нихь обыскь и взять насильно. Лихоцкій, типь спокойнаго мізшанина, крітко жалуется на то, что онь даваль, даваль, а сь него требовали все больше да больше, и говорили: мало даешь, ты бездітень, и ты президенть; на тебя глядя будуть другіе мало давать! Біздному президенту было очень чувствительно давать и давать. «Я было-спряталь себів кое-что на прожитокь оть непріятеля, и это хотіли ограбить и взять у меня земляки и почтенные патріоты въ противность Божіей запов'єди: не пожелай чужого,—все подъ предлогомъ пожертвованія для пользы отечества, а сами они ни одного шеляга не дали».

Въ отвътъ на прокламацію Костюшки, Игельстромъ написаль декларацію (оть 20 (31) марта); онь называль ее чудовищнымъ соединеніемъ лживыхъ изъявленій патріотизма съ наглымъ покушениемъ на право собственности, указывалъ, что мятежники осмъливаются налагать произвольныя контрибуціи и подвергать цвътущіе города Ръчи-Посполитой и ихъ окрестности разбойническому грабежу. «Эти преступленія, выражался онъ, не могуть оставаться безнаказанными. Войска ея императорскаго величества, которой дорого спокойствіе Ръчи-Посполитой, получили приказание разсеять мятежниковь и уже начали свее дело съ успехомъ. Они перенесутъ свою деятельность въ центръ возмущенія и накажуть злоденнія дерзкихъ, возставшихъ противъ законной власти. Дай Богъ, чтобы ихъ удары поражали только виновныхъ и ихъ присутствие оказало покровительство угнетенной невинности; великіе преступники, зачинщики столькихъ несчастій, должны быть наказаны, съ лицемъровъ должна быть снята маска, интрига уничтожена; власть правительства должна выказаться ужасною, явить великій примёръ правосудія и устрашить тёхъ, которые дерзнуть соблазнять и увлекать другихъ».

Игельстромъ требоваль отъ короля и отъ Совета, чтобы немедленно созванъ былъ сеймъ и открыты трибуналы, которымъ принадлежитъ судъ надъ такими преступниками, чтобы передъ эти трибуналы были позваны мятежники, которые не убоялись поставить свои имена на зажигательной и оскорбительной прокламаціи, чтобы не только авторы, но и разнощики этой прокламаціи и всёхъ вообще подобныхъ листковъ получили наказаніе, равно какъ и тѣ, которые посредственно или непосредственно способствовали ихъ распространенію, а на будущее время со всею бдительностію открывать писателей и разсѣявателей такихъ воззваній и предавать ихъ строжайшему наказанію. Вмѣстѣ съ тѣмъ Игельстромъ хотѣлъ показать, что онъ не боится и вѣритъ въ свою силу. Онъ въ концѣ своей деклараціи выразился такъ: «Мятежники, которыхъ безумное оѣшенство требуетъ мщенія, внушаютъ только презрѣніе, если у нихъ отняты средства поддерживать мятежъ, и потому они не могутъ безпокоить насъ. При настоящихъ требованіяхъ нижеподписавшійся имѣетъ единственную цѣль — утвердить въ Польшѣ спокойствіе, въ которомъ она нуждается».

Вмѣстѣ съ Игельстромомъ написалъ декларацію Бухгольцъ, и тоже презрительно отозвался о манифестѣ Костюшки, называлъ «хвастовство его смѣшнымъ», но заявлялъ, что нужно пресѣчь намѣренія преступныхъ начальниковъ возстанія; извѣщалъ, что прусскія войска вмѣстѣ съ русскими войдутъ въ земли Рѣчи-Посполитой для положенія конца духу демагогическаго якобинства, разрушающаго Польшу, и просилъ короля и Постоянный Совѣтъ приказать встрѣтить прусскія войска дружески и давать имъ все необходимое, чтобы они имѣли возможность, вмѣстѣ съ русскими войсками, поскорѣе укротить дерзость преступниковъ и изгнать адскій духъ безначалія и безпорядка, угрожающій

сосфанимъ провинціямъ.

Въ тотъ же день подалъ декларацію и австрійскій посланникь Декаше. Онъ не ругалъ мятежниковъ, но объявлялъ, что слухъ, распространенный въ Польшѣ, будто вѣнскій дворъ благопріятствуетъ мятежникамъ, ложенъ; вѣнскій дворъ не можетъ поддерживать предпріятія, затѣяннаго въ подраженіе принципамъ,

господствующимъ во Франціи.

Второго апрѣля, Станиславъ-Августъ издалъ универсалъ противъ прокламаціи Костюшки. Король убѣждаль поляковъ не слушаться «обманчивыхъ мечтательныхъ обѣщаній, которыя легко могутъ взволновать сердца, сильно пораженныя свѣжими несчастіями». «Васъ стараются возбудить видимыми надеждами улучшить ваше положеніе и возвратить отобранныя провинціи, но какое время для этого выбрали? Отъ васъ хотятъ, чтобы вы пожертвовали остатками вашего состоянія и малымъ количествомъ звонкой монеты, которая уже становится рѣдкостію въ краѣ. Развѣ вы будете слѣпы настолько, чтобы, въ неразсудительной

ревности, безъ связей, безъ помощи, безъ достаточныхъ средствъ, дать новый предлогь темъ, которые желають вашей гибели и

лаже истребленія польскаго имени»?

Въ этихъ строкахъ русскіе увидёли до нёкоторой степени сочувствіе дёлу революціи. Король выставляль на видъ какъ бы только несвоевременность начинанія, а не порицаль самой сути дёла. Онъ называль это дёло незаконнымъ, но только потому, что оно начинается безъ иниціативы со стороны законныхъ властей, слёдовательно беззаконность дёла состояла только въ отсутствіи необходимыхъ формъ. Въ заключеніе онъ предписываль всёмъ магистратурамъ, юрисдикціямъ и канцеляріямъ содёйствовать, чтобы всякое писаніе, противное религіи, достоинству престола, правительству, добронравію, чести гражданъ, священнымъ правамъ собственности и преимуществамъ шляхетскаго сословія, было доставляемо къ свёдёнію Постояннаго Совёта и короля, дабы авторы такихъ зажигательныхъ сочиненій были наказаны.

Игельстромъ отправиль противъ взбунтовавшагося Мадалинскаго и приставшихъ къ нему войскъ — генерала Денисова, который остановился въ Скальмержъ и послаль на непріятеля отрядъ, подъ начальствомъ генералъ - майора Тормасова. Разсчитывая, что у непріятеля силь еще немного, Денисовь даль Тормасову небольшой отрядъ, всего два батальона и две роты пехоты, шесть эскадроновъ конницы и казацкій полкъ. Костюшко узналъ, что Мадалинскому угрожаетъ опасность, вышелъ изъ Кракова и соединился съ Мадалинскимъ прежде, чъмъ достигъ до него Тормасовъ. Съ Костюшкою были бригады Мангета и Валевскаго, Зайончекъ съ народовой конницею и 16 пушекъ. По русскимъ извъстіямъ, съ нимъ было 7 батальоновъ, 26 эскадроновъ и 11 пушекъ, да до двухъ тысячъ мужиковъ съ пиками и косами. Кромъ войска, къ Костюшкъ пришли и приведены были отряды шляхты изъ воеводствъ равскаго, сърадзькаго и ленчицкаго молодые безземельные шляхтичи, которымъ терять было почти нечего.

Враждебныя войска встрътились при деревнъ Рацлавицы. Глубокая долина раздъляла оба войска. Тормасовъ сдълалъ нападеніе. Сначала дъло шло для русскихъ успъшно. Народовая конница не выдержала атаки и бъжала. Но Костюшко, сосредоточивъ свои силы, ударилъ на русскихъ; впередъ бросились косиньеры — хлопы, вооруженные косами; русскаго войска оказалось меньше и оно зашло въ долину, гдъ неудобно было поворачиваться. Тормасовъ приказалъ пробиваться въ штыки. Но поляки наперли на нихъ такъ сильно, что русскіе не выдержали.

Первый побъжалъ гренадерскій батальонъ графа Томатиса, побросавъ ружья. Тормасовъ двинулъ въ сѣчу роту полка углицкаго, но эта рота послѣдовала примѣру товарищей и, побросавъ ружья, бѣжала. Держался болѣе другихъ третій батальонъ, но и тотъ наконецъ былъ смѣшанъ и побѣжалъ въ лѣсъ. Полковникъ Муромцевъ съ четырьмя эскадронами бросился на непріятельскую конницу, но былъ убитъ. Русскія пушки достались побѣдителямъ. Русскіе насчитывали убитыми: двухъ штабъ-офицеровъ, десять оберъ-офицеровъ, и рядовыхъ 425. Въ числѣ убитыхъ, кромѣ Муромцева, былъ другой штабъ-офицеръ, подполковникъ Пустоваловъ, отличавшійся прежде своею храбростію. Костюшко двухъ хлоповъ произвелъ въ офицеры за храбрость, оказанную при взятіи русскихъ пушекъ.

Денисовъ между тъмъ спъшилъ къ Тормасову на помощь, но было поздно. Костюшко, побъдивъ русскихъ, отступилъ и сталъ въ укръпленномъ лагеръ у Промника, недалеко отъ Кракова.

Туда каждый чась приходили къ нему новыя силы.

Этотъ первый успѣхъ имѣлъ чрезвычайно важное нравственное вліяніе на поддержку возстанія. Сначала въ Краковъ прибъжала испуганная и разстроенная народовая конница и въ страх'в наговорила, что все потеряно, что самъ Костюшко въ плену или убить. Но вследь затемъ Краковъ узналь противное разглашаемому, а именно, что выигрышъ принадлежалъ хлопамъ, не бывавшимъ въ сражении. Народовая конница, какъ извъстно, составлена была исключительно изъ дворянъ; ротмистры въ ней были лица высокихъ родовъ. Это избранное войско осрамилось теперь въ дёлё. Хлопы, презрённые хлопы, считавшиеся неспособными и недостойными чести служить въ военной службъ, показали, что они способнъе спасать отечество, чъмъ богатыри родовитые. Это приходилось по душѣ Костюшкѣ, съ его американскими понятіями. Радость и надежда наполнили поляковъ. Въсть о томъ, что на первой же стычкъ «москали» разбиты, разнеслась по всей Польшъ. Если москали разбиты хлопами, то что, казалось, будеть съ этими врагами Ричи-Посполитой, когда примутся за нихъ потомки великихъ воителей, какъ только постараются пробудить въ благородной крови жаръ любви къ отечеству? Тѣ, которые до сихъ поръ не върили въ возможность успъха, теперь стали верить. Но въ то же время усилился въ Кракове, главномъ центръ революцій, и терроръ. Прибылъ туда Коллонтай. «Этотъ почтенный предать, говорить Лихоцкій, пожелаль управлять казною и поддерживать равенство лицъ и имуществъ страхомъ. Около него столиились горячія головы. Онъ проповедоваль равенство на основахь французской революціи; мясники, сапожники, кожевники и всякіе ремесленники находили въ немъ своего идола; негодяниъ, плутамъ, пьяницамъ, также очень нравился такой порядокъ вещей, съ своей точки зрѣнія. Установленъ въ Краковъ уголовный судъ подъ предсъдательствомъ Стадницкаго, изъ семи особъ. Этотъ судъ долженъ былъ, по представленію порядковыхъ коммиссій, судить преступленія про-

тивъ революціи».

Игельстромъ передъ началомъ возстанія не ожидаль его и не принималь мёрь къ обороне столицы. Когда Костюшко быль въ Краковъ, Игельстромъ, по донесеніямъ своихъ шпіоновъ, воображаль, что Костюшко въ Римъ. Правда, Игельстромъ сдълаль нъсколько арестовъ 1), но это только раздражало поляковъ, а не помогало русскимъ. Изъ найденныхъ у арестованныхъ лицъ бумагъ видно было, что существующій заговоръ распространился въ Малой Польшъ, но не отыскано было нитей, за которыя бы можно было схватиться. Одинъ изъ арестованныхъ открылъ, что Каностасъ привозилъ въ Варшаву отъ эмигрантовъ 15,000 черв. для произведенія мятежа, но Капостаса не успъли схватить: онъ убъжалъ. Въ Варшавъ до возстанія Мадалинскаго было русскаго войска всего одинъ батальонъ, да еще двъ роты стояли за ръкою въ Прагв, тогда какъ столица была наполнена польскимъ войскомъ. Въ сравнении съ малочисленностию русскато войска поляки имели два батальона коронной гвардіи, два батальона полка Дзялынскаго, пять канонирскихъ роть, 6 роть разныхъ наименованій, и восемь эскадроновъ конной гвардіи, народовой конницы, королевскихъ улановъ. Варшавскій магистратъ безпрестанно просилъ Игельстрома освободить столицу отъ военныхъ тягостей, а его возлюбленная, графиня Залуская, заставляла его дълать все, что только было выгодно для ея единоземцевъ, хотя, быть можеть, и безъ задней цели. После возстанія Мадалинскаго, Игельстромъ приказалъ усилить варшавскій гарнизонъ; въ городъ введены были изъ окрестностей и изъ-подъ Бреста

<sup>1)</sup> Арестованными русскимъ посланникомъ, по документамъ того времени, значатся: литовскій маршаль Станиславъ Солтыкъ, Михаилъ Радзишевскій, Мих. Бржостовскій, ксендзь Францъ-Ксаверій Богушъ, Игнат. Грабовскій, Игнат. Дзялынскій, Ад. Вержейскій, Мих. Дзеконскій; Кириллъ Моравскій, секретарь департамента иностранныхъ дѣлъ Маріонъ Филиберь, учитель фехтовальнаго искусства въ кадетскомъ корпусѣ Дешампъ, учитель франц. языка Левъ Костъ, майоръ литовской артиллеріи Спенсбергеръ, наконецъ Бонно, арестованный еще Сиверсомъ. Такой списокъ указанъ впослѣдствіи, когда поляки оправдывали себя въ задержаніи русскаго посольства тѣмъ, что это сдѣлано было въ вознагражденіе за арестованіе поляковъ. Господина, который показываль о привозѣ Капостасомъ 15,000 черв., Бухгольцъ въ своемъ письмѣ называетъ Потоцкимъ.

десять гренадерскихъ батальоновъ (днъпровскаго, сибирскаго и кіевскаго полковъ), шесть эскадроновъ конныхъ егерей, два легкоконныхъ полка (харьковскій и ахтырскій) и полкъ казаковъ подъ начальствомъ майора Денисова, да еще два казацкихъ эскадрона и отрядъ конвойныхъ казаковъ. Съ этими войсками привезены были двалцать полевыхъ орудій. Прибылъ въ столицу также отрядъ Багръева, преслъдовавшій Мадалинскаго и состоявтій изъ двухъ батальоновъ и карабинернаго полка. Но для спокойствія города ихъ пом'єстили не въ самомъ городі, а поближе въ окрестностяхъ, въ Прагъ, Волъ и въ подгородныхъ деревняхъ. Только одинъ батальонъ ввели въ самый городъ. Варшава казалась спокойною, а между тёмъ ненависть къ русскимъ и пруссакамъ достигала крайняго предъла. Демократические клубы сходились тайно по ночамъ, вели сношенія съ провинціями; кипъла дъятельная работа. Игельстромъ ничего не могъ открыть. Поляки не только избъгали всякаго сближенія съ русскими, но даже не хотёли имъ отвёчать, когда къ нимъ обращались. Молодежь толпами уходила изъ столицы въ войско Костюшки, въ провинціи, въ чаяніи начать тамъ-и-сямъ возстаніе и подготовлять къ нему жителей. Но когда въ Варшав'я узнали о пораженіи Тормасова, народъ явно сталъ показывать приближение грозы. Игельстромъ приказалъ изъ расположенныхъ въ подгородныхъ поселеніяхъ войскъ вдвинуть въ городъ, но часть ихъ еще оставалась въ Прагъ. Всего въ городъ было, по польскимъ извъстіямъ, 7,948 человъкъ.

Тъ поляки, которые доказали свою преданность Россіи, участвовали въ раздълъ Польши и слъдовательно получили право на дов вріе къ себъ со стороны русскихъ, увъряли Игельстрома, что благомыслящіе граждане всв противъ мятежа, а сочувствуютъ ему какіе-нибудь пьяницы, мошенники, игроки, которые ради своихъ личныхъ выгодъ желаютъ безпорядка. Игельстромъ такъ доверяль этимъ представленіямъ, что призваль къ себъ президента варшавскаго муниципальнаго совъта и приказалъ сообщить совътникамъ, чтобы они наблюдали за духомъ горожанъ и доносили по начальству обо всемъ. Запосчивый въ обращении, безпрестанно и безтактно оскорблявшій каждаго своимъ тономъ. Игельстромъ былъ слабъ на деле и доверчивъ. Онъ напоминалъ полякамъ, что можетъ съ ними сделать и то, и другое, а когда нъкоторые совътовали ему взять подъ свое управление польскій арсеналъ, онъ не ръшился этого сдълать, потому что Ръчь-Посполитая все еще государство самостоятельное и имъеть свое войско, которымъ, притомъ, начальствуютъ люди преданные Россін. Такимъ действительно и быль главноначальствующій, пожалованный недавно титуломъ великаго гетмана, Ожаровскій. Но этотъ восьмидесятилѣтній старикъ смотрѣлъ глазами варшавскаго коменданта Циховскаго, и во всемъ довѣрялъ ему, а
Циховскій тайно мирволилъ возстанію. Игельстромъ, на предложеніе генералъ-квартирмейстера Пистора о взятіи отъ поляковъ
арсенала, сказалъ: «У насъ есть договоръ съ Рѣчью-Посполитою;
я не смѣю поступать вопреки договору. Рѣчь - Посполитая съ
нами не во враждѣ. Мятежъ затѣваютъ негодяи, противъ которыхъ мы будемъ дѣйствовать съ польскими войсками вмѣстѣ.
Взять у нихъ арсеналъ, значитъ раздражить поляковъ и побудить ихъ къ мятежу, когда безъ того они не рѣшились бы
на это».

«Такимъ образомъ—говоритъ Писторъ—никого изъ насъ не допускали до арсенала; всъ мы хорошо знали, что тамъ днемъ и ночью льютъ пуди и приготовляютъ все, что нужно для орудій».

Поэтому и положено было повърить защиту столицы польскимъ войскамъ, вийстй съ русскими. Генералъ Апраксинъ съ русской стороны, и генераль Циховскій съ польской, зав'ядывали размъщениемъ войскъ въ столицъ. Циховский постарался взять на долю поляковъ важнъйшие посты. Арсепаль отданъ быль подъ стражу батальону полка коронной гвардіи и четыремъ артилерійскимъ ротамъ. Къ пороховымъ магазинамъ поставили другой батальонъ коронной гвардіи, полкъ королевскихъ улановъ и двъ роты канонировъ. Въ замкъ поставили королевскую стражу, отрядъ полка коронной гвардіи, четыре эскадрона конной гвардіи и отрядъ канонировъ съ восемью орудіями, да кром'в того дв'в пушки у гауптвахты. Оставался полкъ Дзялынскаго, простиравшійся, за редукцією, до 600 челов'якъ. Циховсвій хотвль-было и его помъстить у арсенала, но Ожаровскій не согласился: этотъ полкъ уже прежде заклейменъ былъ подозрѣніемъ въ революціонныхъ наклонностяхъ; тарговицкая конфедерація не терибла его, помнила, какъ онъ стояль вооруженный въ день 3-го мая, и первый присягнулъ новой конституціи. Ожаровскій приказаль оставить его въ казармахъ, опасаясь, чтобы въ случав возстанія онъ не присталь къ повстанцамъ. Кромъ того, часть коронной гвардіи и часть канонировъ оставлены въ своихъ казармахъ. Вообще польскаго войска въ городѣ было не болѣе четырехъ тысячъ.

Русскіе распредѣлились такъ:

Отъ замка, находящагося на берегу Вислы, сначала параллельно Вислъ, потомъ, уклоняясь отъ нея вправо, идетъ большая улица, носящая название Краковскаго предмъстья до пере-

съкающей ее улицы, которой одна половина называется Ординадскою, а другая Варепкою. За этимъ пересъчениемъ Краковское предмъстье называется уже Новымъ Свътомъ. Между замкомъ и пересѣкающею улицею вправо отъ Краковскаго предмъстья есть обширная площадь, называемая Саксонскою, а далье въ глубинь ен находится Саксонскій садъ. Эту площадь съ садомъ можно считать пунктомъ раздвоенія города. Прямо за садомъ по направлению къ Вольскимъ рогаткамъ находились казармы конной гвардіи. Съверная половина Варшавы была самая населенная часть города. Близъ замка находился тесно построенный старый городь, а за нимъ къ западу, почти параллельно одна другой, шли улицы Сенаторская и Долгая (Długa); послъдняя доходила до площади, называемою Тлумацкою; близъ нея быль арсеналь; оть него правве, на пути къ Повонзковской рогаткъ, были казармы артиллеріи, а на противоположномъ концъ Долгой улицы упиралась въ нее Закрочимская, и вела по Новому городу къ казармамъ коронной гвардіи до Маримонтскихъ рогатовъ. Между Сенаторскою улицею и Долгою шла, соединяя ихъ поперекъ, Медовая улица съ монастыремъ капуциновъ, и на этой улиць жиль Игельстромь. Въ этой части города были сосредоточены русскія войска. Кіевскій полкъ занималь своими ротами площади Маривильскую, Тлумацкую, улицы Медовую, Долгую, Сенаторскую, Бонифратскую, и часть берега Вислы противъ Праги. Тесно населенная часть города, называемая Старымъ городомъ, оставалась незанятою. Предполагалось въ случав мятежа зажечь ее. На другой половинь отъ Саксонскаго сада расположенъ былъ сибирскій полкъ; первый батальонъ его занималь, подъ начальствомъ полковника Гагарина, Краковское предмъстье, сосредоточиваясь у костела св. Креста и начала Свято-крестовой (Swiętokrzyżska) улицы; второй стоялъ за Саксонскимъ садомъ, на Грибовъ, и на улицъ Твердой; третій у рогатокъ Вольской и Герусалимской. Эти два батальона, съ прикомандированными къ нимъ двумя эскадронами харьковскаго полка, составляли бригаду подъ начальствомъ генеральмайора Сухтелена. Конница преимущественно располагалась на Новомъ Свътъ. Побаивались болъе всего полка Дзялынскаго, котораго казармы находились направо отъ Новаго Свъта, и на случай измёны при появленіи повстанцевъ онъ могъ первый начать непріязненныя дійствія противь русскихь; поэтому сділали распоряжение о сообщении между собою войскъ и назначили подполковнику Клюгену съ батальономъ екатеринославскихъ егерей и подпольовнику Игельстрому съ двумя эскадронами стоять на двухъ мъстахъ, по которымъ полкъ Дзялынскаго долженъ

быль проходить изъ своихъ казармъ, чтобы преградить ему путь въ случав нужды.

Костюшко, усилившись взятыми у русскихъ орудіями и новымъ наборомъ рекрутовъ, угрожалъ Варшавъ. Ему представлялось два пути: онъ могъ напасть на прусскія войска, или идти на столицу. По зам'вчанію Пистора, близко знакомаго съ дівломъ, еслибы Костюшко выбралъ первое, то для него было бы лучше. Командовавшій прусскими войсками графъ Шверинъ распоряжался очень неблагоразумно: онъ распустилъ своихъ военныхъ въ отпусвъ, не заботился ни о продовольстви, ни о снарядахъ, ни о палаткахъ, не устроилъ полевой пекарни; онъ считаль польское возстание ничтожнымъ деломъ. Костюшко конечно разбиль бы его на голову и чрезъ то придаль бы возстанію нравственную силу, подняль бы на ноги всю западную Польшу. Но Костюшко предпочель прежде овладъть Варшавою. Услышавъ о его намфреніи, Игельстромъ собралъ военный совъть. Было два митнія: одни говорили, что следуеть покинуть Варшаву и идти въ Сендомирское воеводство и уничтожить Костюшку: другіе представляли, что оставить Варшаву, центръ па тріотическаго движенія, значить усилить возстаніе и оставить позади себя врага, и сознаться передъ поляками, что ихъ боятся; решили отправить противъ Костюшки отрядъ генерала Хрущова, состоявшій изъ трехъ батальоновъ, десяти эскадроновъ, казапкаго полка, съ четырьмя пушками. Онъ долженъ былъ охранять переправу на ръкъ Пилицъ, а изъ Варшавы тъми силами предполагалось заходить уже тогда, когда Костюшко будетъ педалеко.

Игельстромъ, поддаваясь полякамъ, увърявшимъ его, что громада жителей столицы не пристанеть къ Костюшкъ, чувствоваль, однако, слабость своихъ силъ, еслибы случилось иначе, а ему допосили, что уже въ Холмъ, Люблинъ, Владиміръ, Луцвъ завелись клубы и готовится открытое возстаніе, что и Литва готова идти за Короною, что повсюду успахи Костюшки возбуждають поляковь къ возстанію. Въ Корон'я русскихъ войскъ всего было 18,000, кромъ стоявшихъ въ Варшавъ. Въ письмахъ своихъ въ Петербургъ, Игельстромъ умоляль о присылкъ свъжихъ силь, замічаль, что на прусскія войска надежда плоха. «Богь знаеть, гдв делась эта сила, которая прежде такь заявляла себя. Они только хитрять и всего боятся. Батальоны у нихъ состоять человъкъ изъ 200, а эскадроны изъ 250. Меня страшать тайные враги и шпіоны. Не знаю, что буду делать безъ помощи союзниковъ и безъ свежихъ войскъ моей государыни, темъ более, что нужно отдалить отъ нашихъ границъ опасное возстаніе мужиковъ».

#### III.

Янъ Килинскій. — Приготовленія къ варшавской революцін.

Тотчасъ по составленіи краковскаго повстанья, Костюшко отправиль къ варшавскому магистрату актъ краковскаго воеводства и просиль пристать къ дѣлу возстанія; это воззваніе прочитано было въ магистратѣ радными. Всѣ только смотрѣли другъ на друга, всѣ другъ друга боялись, чтобы одинъ другого не выдалъ. Осмѣлился высказаться одинъ изъ радныхъ, Янъ Килинскій, башмачникъ: «не постараться ли намъ, въ самомъ дѣлѣ, оказать Костюшкѣ помощь въ его предпріятіи?» Но президентъ съ другими товарищами были противъ этого; Килинскій самъ спо-хватился, и убоявшись, чтобы объ немъ не донесли русскому военачальнику и чтобы не пришлось за патріотизмъ посидѣть въ тюрьмѣ, извинился въ сказанномъ. Но самъ Килинскій тайно работалъ въ пользу возстанія.

Игельстромъ употребилъ полицейскія міры, чтобы до варшавянъ не доходили слухи о пораженіи русскихъ, но, какъ обыкновенно бываеть въ подобныхъ сдучаяхъ, эти меры приводили только къ тому, что въсти о событи, столь отрадномъ для польскаго сердца, принимали баснословные, преувеличенные размъры. Уже у многихъ варшавянъ возстаніе было на ум'є и на словахъ, недоставало еще опредъленной мысли, твердой ръшимости, ни обдуманныхъ средствъ; нуженъ былъ руководитель, который бы могъ собрать около себя патріотическія побужденія и направить къ дёлу. Килинскій задумаль быть этимъ руководителемъ. А между тъмъ дълалось все, чтобы раздражить и взволновать умы. Такимъ образомъ, давали на театръ пьесу Богуславскаго: «Кракусы», смѣшеніе драмы, оперы и балета въ народномъ духѣ. Мошинскій, тогдашній маршаль, не нашель ее предосудительною, ибо въ ней не было ничего политическаго, а только свое, народное, и позволиль играть. Она казалась до того невинною, что даже русскіе военные музыканты наигрывали изъ нея мотивы. Всѣ понимали, что одно название «кракусы» указывало на Костюшку и на зачинавшееся въ Краковъ возстание. «Мы были на представленіи, говорить бывшій въ Варшав'в німець, и сами почувствовали глубокое, поразительное впечатленіе. Певець на сцене вставляль прибавки и дёлаль перемёны въ пьесе, применимыя къ текущимъ событіямъ». Игельстромъ приказалъ запретить, но уже тогда, когда она, между прочимъ, сделала свое дело. Килинскій, одинь изъ виновниковъ возстанія, составиль объ этомъ

дълъ подробный разсказъ, но къ сожальнію онъ весь проникнуть такимъ безмърнымъ хвастовствомъ и явными выдумками, что пользоваться имъ можно только въ такихъ мъстахъ, гдъ онъ, по крайней мъръ, не носитъ явныхъ слъдовъ очевиднаго вымысла. По этому разсказу, Килинскій вмъстъ съ ксендзомъ Мейеромъ отправился въ кофейную појезуитскаго коллегіума, и тамъ нашелъ толпу офицеровъ, которые объявляли о себъ, что они патріоты и сторонники возстанія, и хотъли узнать мнъніе Килинскаго.

«У меня одна душа, сказалъ Килинскій, и ту отдамъ на за-

щиту отечества».

—А скажите откровенно, какъ вы думаете о революціи? спро-

«Я — сказалъ Килинскій — спрошу у васъ, много ли особъ въ заговоръ?»

Они сказали, что не знають этого.

«А есть у вась изъ поспольства такой, чтобы могъ стать на чель народа?»

— Будемъ просить пана Закржевскаго, — сказали офицеры —

онъ популяренъ въ городъ.

«А мое мивніе такое, сказаль Килинскій: есть у меня дядя въ Прагв, панъ Кіянскій, онъ коммиссаромъ при моств. Я сдвлаю то, что онъ прикажеть свезти всв перевозы на середину Вислы, чтобы москали изъ Праги не могли подать помощи твмъ изъ своихъ, которые находятся въ Варшавв, и обратно, чтобы изъ столицы никто изъ москалей не могъ уйти на другой берегъ. Вмъств съ твмъ нужно поспольству стеречь всв рогатки, чтобъ москаль не убъжаль, а я самъ буду стараться, сколько моихъ силъ, поднять горожанъ. Вы же назначьте день и начинайте революцію. Нужно только, чтобы обыватели были заранве увъдомлены объ этомъ дёль, чтобы каждый быль готовъ».

За эти слова всѣ расцѣловали Килинскаго, а онъ ихъ про-

№ 145.

Вслёдъ затёмъ разговоръ перемёнился; начали болтать о женщинахъ, хвастались подвигами волокитства. Килинскому это чрезвычайно не понравилось. «Это временные патріоты», подумалъ Килинскій, и сталъ жалёть, что былъ съ ними слишкомъ от-

кровененъ.

На другой день, въ 9 часовъ утра, явился къ Килинскому офицеръ и просилъ идти съ нимъ къ Игельстрому. «Ну, теперъ придется посидъть какой-нибудь мъсяцъ въ тюрьмъ», подумалъ Килинскій, и сталъ собираться, но офицеръ замътилъ ему, чтобы онъ поторопился, иначе онъ его поведетъ публично по улицъ.

Тогда Килинскій поняль, что его зовуть не за добромь, схватиль ножь и воткнуль его себъ за голенище. «Еслибы, говориль онь, Игельстромъ вельль меня посадить, я бы и его и себя убиль». Однако онъ сознаеть очень наивно, что когда они подходили къ помъщенію Игельстрома, то икры у него дрожали отъ страха. Его ввели къ Игельстрому. Русскій генераль спросилъ: «Ты Килинскій?» и получиль утвердительный отвътъ. «Ты башмачникъ?» спросиль русскій генераль. — Да, отв'вчаль башмачникъ. Игельстромъ по своему обыкновенію выпустилъ на него словарь ругательствъ - бестія, бунтовщикъ, изманникъ, шельма, мерзавецъ, каналья, и прочее и прочее, съ разными приправами. Килинскій спрашиваль: «чемь я виновать, какой я бунтовщивъ?» а Игельстромъ прервалъ его словомъ «молчать!» и снова угостиль его разными ругательствами и заключиль тавими словами: «я велю тебя, каналья, повесить передъ капуцинами на новой вистлицъ».

Наругавшись вдоволь, Игельстромъ сталь охладъвать и болье спокойно сказалъ: «Ну что, дуракъ, думаешь?» — Позвольте мнъ объясниться, просилъ Килинскій. Игельстромъ сказалъ: «говори». — Позвольте спросить, за что вы на меня гнъваетесь, до сихъ поръ и не вижу, въ чемъ мое преступленіе? Игельстромъ пошель въ кабинетъ и принесъ оттуда бумагу. «Слушай», сказалъ онъ Килинскому и началъ читать.

Это было донесеніе лазутчиковъ Игельстрома: описано было съ чрезвычайною точностію и правдивостію, все, что говориль Килинскій офицерамъ въ поіезуитской кофейнъ. «Видишь, бестія, каналья, мерзавецъ? что ты дълалъ. Вотъ велю поставить висъ-

лицу и повъсить тебя.»

«Ясно было—говорить Килинскій—кто-то меня предаль, и еслибы я узналь, кто это такой, то послѣ успѣха революціи

наградилъ бы его первой висѣлицей».

Давши еще время Игельстрому побраниться, Килинскій сказаль такъ: «Ясневельможный панъ добродъй! Хоть я и кажусь передъ тобою виновнымъ, но кто же къ этому далъ поводъ, какъ не вы сами? А вотъ какимъ образомъ: третьяго дня былъ у васъ президентъ; вы поручили ему просить насъ всъхъ, радныхъ, отъ вашего имени, чтобы мы ходили по кофейнямъ, распивочнымъ и бильярднымъ и слушали, что говорятъ шулеры и прочіе о бунтъ, а объ немъ говорятъ уже громко, и люди затъваютъ бунтъ—если кто изъ насъ о чемъ-нибудъ узнаетъ, тотъ долженъ донести президенту, а президентъ тотчасъ доложитъ вамъ или прикажетъ самъ арестовать говорящихъ. Президентъ, воротившись отъ васъ въ намъ въ ратушу, отъ вашего имени просилъ всъхъ радныхъ

угодить желанію вашему, и я, узнавъ о такомъ желаніи вашемъ, старался отыскать говорящихъ о бунтъ, и затъмъ вчера вечеромъ отправился въ такое мъсто, гдъ собирались подобные люди, толковавшіе о бунтъ, и какъ я къ нимъ вошелъ, они меня подговаривали. Я долженъ былъ прикинуться передъ ними и отвъчать, что хочу съ ними принадлежать къ бунту, иначе я не узналь бы отъ нихъ ничего. Я говориль точь-въ-точь тё самыя слова, за которыя обвиняюсь, но еслибы я имъ отвѣчаль, что не хочу принадлежать въ нимъ, такъ они бы меня вытолкали, а можетъ быть гдь-нибудь въ уголку и убили изъ боязни, чтобы я не донесь объ нихъ вамъ. Наблюдатель, который нарочно назначенъ для вывъдыванія, долженъ необходимо прикинуться великимъ патріотомъ, если хочеть что-нибудь узнать; такъ и я долженъ быль поступить, и потому говориль всё эти слова для того, чтобы узнать отъ нихъ, что они замышляютъ. Еслибы вашъ агентъ не донесъ объ нихъ, я уже самъ началъ-было писать объявление и хотълъ подать президенту списокъ именъ и прозваній этихъ людей, чтобы онъ сообщиль вамъ для арестованія ихъ, потому что мы не смѣемъ арестовать офицеровъ, и я ихъ зазываль къ себъ для того, чтобы тогда, какъ они придутъ, послать за городскимъ карауломъ и велёть посадить ихъ въ ратушъ, какъ бунтовщиковъ, и донести президенту; еслибы они ко мнф пришли, я бы непремённо такъ съ ними поступиль, только вы уже внаете объ нихъ, такъ мив уже нечего делать вамъ донесенія. Теперь разсудите, ясневельможный панъ, кто изъ насъ виновать: еслибы вы не просили объ этомъ, я бы конечно между ними не былъ. Если вы мнв не вврите, пошлите за президентомъ, пусть онъ самъ скажетъ, что онъ насъ всъхъ, радныхъ, просилъ отъ вашего имени; а затемъ вы будете слышать и о другихъ, которые будутъ по всей Варшавъ искать толкующихъ о бунтъ, а ваши шпіоны, не зная этого, на насъ станутъ вамъ доносить».

Игельстромъ вынесъ изъ кабинета другое донесеніе; то быль доносъ на другихъ членовъ магистрата (то были Тыкель, Лалевичъ и Балферсъ). «Что же? и ихъ также просилъ президентъ?» сказалъ онъ. —Такъ точно, просилъ, отвъчалъ Килинскій. — Игельстромъ началъ успокоиваться, и Килинскій сказалъ: «Если вы, ясневельможный панъ добродъй, не примете во вниманіе моего извиненія, то я буду съ своими товарищами искать судомъ на президентъ; значитъ, онъ насъ подвелъ своими словами; значитъ, вы его не просиль, чтобы вамъ прислужиться, самъ выдумалъ и насъ просилъ, чтобы насъ подвести». — «Да, я точно просилъ президента, сказалъ Игельстромъ, чтобы онъ старался

удерживать спокойствіе. Извините меня, г. Килинскій, что я погорячился и оскорбиль вась». Онь велёль принести ликеру и

угощалъ Килинскаго.

«Если будете узнавать и върно доносить о намъреніяхъ бунтовщиковъ, сказалъ онъ, то получите награду. А много ли у васъ пріятелей, которыхъ вы объщались доставить бунтовщикамъ?» — «Еслибы, отвъчалъ Килинскій, вы изволили огласить, что я подъ арестомъ, то увидъли бы изъ окна, сколько у меня пріятелей. Позвольте только, я въ одинъ часъ поставлю вамъ тридцать тысячъ изъ ремесленниковъ, все тъхъ, которые меня выбрали въ должность раднаго въ магистратъ».

«О, какой вы опасный человъкъ, сказалъ, засмъявшись, Игельстромъ. Ступайте домой, а то они еще сюда за вами придутъ».

И Килинскій спокойно ушель домой.

«Я такъ былъ доволенъ, замъчаетъ Килинскій, какъ будто бы въ другой разъ на свътъ родился. Богъ спасъ и его и меня отъ смерти; еслибы не такъ, то я и его и себя убилъ бы ножомъ».

Съ тъхъ поръ Килинскій, находясь подъ покровительствомъ и благосклонностію главнаго русскаго начальника, могъ свободно

и успѣшно работать для распространенія заговора.

Патріотизмъ однако на словахъ былъ сильнѣе, чѣмъ на дѣлѣ. Въ Варшавѣ было особенно много такихъ, какимъ былъ Лихоцкій въ Краковѣ, то-есть предпочитавшихъ всему на свѣтѣ собственную безопасность и выгоду; много было такихъ, которые способны были воспламеняться, кричать противъ насилія, восхвалять Костюшку, величать свободу и независимость, но когда все это, прекрасное и привлекательное въ отдаленіи, приближалось и становилось лицомъ къ лицу съ тяжелою необходимостію жертвовать жизнію и имуществомъ, то жаръ къ возстанію у нихъ охладѣвалъ. Надобно было, чтобы Варшаву возбудило что-нибудь явно опасное, черезчуръ страшное, что-нибудь такое, что требовало бы безотлагательныхъ мѣръ къ спасенію.

Игельстромъ успѣлъ въ послѣдніе дни раздражить поляковъ еще болѣе. По сношенію съ прусскимъ военачальникомъ Швериномъ, условились, что генералъ Хрущовъ вмѣстѣ съ пруссаками будетъ дѣйствовать наступательнымъ образомъ противъ Костюшки, а въ Варшаву на помощь русскимъ Шверинъ пришлетъ отрядъ прусскихъ войскъ. По этому соглашенію и явился подъ Варшаву прусскій генералъ Вольки съ небольшимъ отрядомъ, состоявшимъ изъ батальона пѣхотнаго полка и шести эскадроновъ драгунъ съ двумя орудіями. Съ появленіемъ пруссаковъ, вообще, въ то время болѣе ненавистныхъ для полявовъ, чѣмъ русскіе, начался ропотъ. Думали, что пруссаки

займуть городь и магистрать обратился къ Игельстрому съ просьбою, не допускать этого. Игельстромъ отвъчалъ, что не пустить пруссаковь въ городъ только съ такимъ условіемъ, если городъ будетъ спокоенъ. И дъйствительно, городъ послъ того сталь какъ будто спокойнъе, перестали появляться плакарды, но натріоты толковали, что появленіе пруссаковъ у воротъ Варшавы есть предвъстіе чего-то рокового для Польши, волновали умы опасеніями, побуждали къ мысли о необходимости предупредить бъду общимъ возстаніемъ. Но еще болье послужило для волненія Варшавы другое обстоятельство. Килинскій вмість съ соумышленникомъ своимъ ксендзомъ Мейеромъ продолжали работать неутомимо. Килинскій старался ввести въ заговоръ ремесленниковъ, а Мейеръ обывателей и офицеровъ. Килинскій собраль у себя сходку и объявиль, будто у Игельстрома есть такое злодойское намереніе: въ вечеръ великой субботы, когда народъ уйдеть на резурекцію, москали отнимуть у поляковъ арсеналь, запруть народъ въ костелахъ, поставивъ на караулахъ своихъ солдатъ, одътыхъ для обмана въ польскіе мундиры, и начнутъ избіеніе патріотовъ. «Мнѣ, говориль онъ, секреть объ этомъ сообщиль одинъ офицеръ-москаль изъ канцеляріи Игельстрома; онъ пришелъ ко мит покупать башмаки своей любовницт, и сказаль: забери жену и дътей и уходи изъ Варшавы недъли на двъ. Я спрашиваль, что это значить, и онь открыль мнв, что въ великую субботу въ Варшавъ будуть васъ ръзать. Москали хотятъ взять у васъ арсеналъ, обезоружить все ваше войско и перебить тъхъ, которые будуть защищать арсеналь, а если имъ не удастся взять арсенала, то Игельстромъ далъ приказание зажечь Варшаву и все, что можно, ограбить въ ней и вывезти изъ нея. Для доказательства онъ указаль мнь на московскія орудія, поставленныя по близости костеловъ. Онъ открылъ мнъ, что этотъ совътъ подали Игельстрому два измѣнника наши, гетманъ Ожаровскій и епископъ Коссаковскій. Коссаковскій съ этою цёлью издалъ приказаніе, чтобы во всёхъ костелахъ резурекція началась непремённо въ одинъ часъ, именно въ восемь часовъ, а Ожаровскій приказалъ польскимъ командирамъ дъйствовать противъ польскаго народа вмѣстѣ съ москалями, когда нужно будетъ. Кромѣ того, тотъ же офицеръ открыль мнв по секрету, что въ Прагв у москалей приготовлено шесть сундуковъ острыхъ ножей; этими ножами москали будуть резать поляковь, а чтобы не пропали при этомъ и такіе, которые продали себя Москвъ, такъ Игельстромъ приказаль надёлать маленькихь деревянных табакерокь съ печатью изъ сургуча и раздать ихъ всёмъ тёмъ, которые не подпадали подъ роковой приговоръ».

Послѣ такого страшнаго донесенія, восемь офицеровъ отправились сейчась же повърить, точно ли поставлены московскія орудія вблизи костеловъ, и нашли, что действительно орудія поставлены такъ точно, какъ говорилъ Килинскій. Это входило въ планъ распоряженій объ охраненіи города, сдёданныхъ Циховскимъ. Вдобавокъ, Килинскій указаль даже на соседа своего, портного, который будто бы получиль заказъ нашить для москалей польскіе мундиры; нетрудно было расположить портного подтвердить эту сказку. Килинскій прибъгнуль къ этимъ выдумкамъ для того, что иначе не виделъ возможности подвинуть народъ къ возстанію: только явная, близкая опасность и необходимость защищать жизнь могли соединить поляковъ и направить къ жеданному дёлу. Ему помогали ксендзы, и они-то более всего содъйствовали тому, что взрывъ совершился скоро. Однимъ Мейеромъ не ограничивалась его дружба съ духовными. Другіе ксендзы говорили на исповъдяхъ, что москали хотятъ перебить варшавянъ, возбуждали горожанъ именемъ короля и въры и заранъе сулили отпущение граховъ.

Въсть Килинскаго разошлась съ быстротою молніи по всей Варшавъ, и на возстаніе были готовы сейчасъ же десятки тысячь горожанъ: шло дъло о спасеніи собственной ихъ жизни. Выдумки Килинскаго казались правдоподобными еще и оттого, что между русскими и поляками и безъ того происходили уличныя ссоры, и при этомъ русскіе отпускали полякамъ ругательства и угрозы, которыя легко было согласить съ извъстіями Килинскаго; такъ, напр., поляки хвастали передъ русскими тъмъ, что Костюшко одержалъ побъду надъ москалями, а русскіе говорили: «А вотъ забунтуйте только, такъ мы Варшаву сожжемъ. Смо-

трите, чтобъ съ васъ не было ветчины на пасху».

Насколько въ этой баснѣ было зачатковъ правды, опредълить трудно, но кажется, что Ожаровскій и Коссаковскій дѣйствительно пришли къ тому убѣжденію, что арсеналь оставлять въ рукахъ поляковъ при тогдашнихъ обстоятельствахъ опасно, и нужно, чтобы онъ быстро перешелъ въ руки русскихъ. Выло очень сподручно воспользоваться для этой цѣли тѣмъ временемъ, когда народъ придетъ на резурекцію. Служившій тогда въ русской службѣ нѣмецъ Зёйме говоритъ также, что Игельстромъ котѣлъ захватить арсеналъ именно потому, что надѣялся выступить противъ Костюшки, о которомъ безпрестанно доносились вѣсти, что онъ приближается къ Варшавѣ, хотя Зёйме и прибавляетъ, что онъ навѣрное не знаетъ. Обстоятельства вынуждали эту мѣру, какъ крайпе необходимую, и потому нѣтъ ничего мудренаго, что Игельстромъ хотѣлъ это сдѣлать. Рѣдкій пре-

минуль бы пойти въ храмъ на резурекцію. Въ то время русское войско могло овладьть арсеналомъ, пороховыми складами и казармами. Что Игельстромъ былъ тогда въ большой тревогь, видно и потому, что въ апръль онъ обратился къ Постоянному Совъту и требовалъ отъ него арестованія двадцати шести подозрительныхъ лицъ. Постоянный Совъть, въ 11 часовъ утра, отправилъ къ Игельстрому канцлера Сулковскаго съ представленіемъ. Игельстромъ отказалъ ему. «Едва возвратился Сулковскій въ засъданіе Постояннаго Совъта, какъ съ нимъ сдълался смертельный апоплексическій ударъ, и это избавило его отъ висълицы, которая иначе суждена была бы ему наравнъ съ другими», говоритъ со-

временникъ Войда.

Килинскій между тёмъ обращался къ нёкоторымъ военнымъ и получилъ отъ многихъ уклончивые отвёты. Такимъ образомъ, обратился онъ къ ротмистру Панговскому, записавшемуся въ число мёщанъ, и тотъ отказался. Легко приставали къ заговору только низшіе офицеры. 15 апрёля, на страстной недёлё во вторникъ вечеромъ было большое засёданіе заговорщиковъ, въ казармахъ, куда были приглашены, кромѣ офицеровъ, цеховые мастера. Чтобы не подать на себя подозрёнія, они шли на мѣсто сходки разными улицами. Сборище было въ квартирѣ поручика Кубицкаго. Тамъ положено, за неимѣніемъ начальниковъ изъ знатныхъ чиновъ, выбрать вождя въ своемъ полку изъ тёхъ офицеровъ, которые были въ заговорѣ. Изъ офицеровъ артиллеристы дѣйствовали дружнѣе всѣхъ. Эта часть войска, вмѣстѣ съ полкомъ Дзялынскаго, давно уже рвалась къ революціи. Но дзялынцы не довѣряли своему полковнику Гауману.

Днемъ возстанія назначенъ четвергь, въ три часа пополудни. Распредблено, гдъ кому стоять, куда идти и какъ начинать.

По полкамъ штабъ-офицеры были люди противные революціи, дорожившіе своимъ положеніемъ или привязанные ко двору. Даже и тѣ немногіе въ артиллеріи, которые, будучи пемолодыми, раздѣляли патріотическія побужденія, были черезчуръ осторожны; они желали революціи, но считали, что еще время къ ней не доспѣло. Молодежь не рѣшалась повѣрить имъ своей тайны. Планъ былъ составленъ такой: отрядъ изъ мѣщанъ, подъ начальствомъ Килинскаго, постарается схватить Игельстрома въ его помѣщеніи, все же польское войско нападетъ на русскіе отряды въ разныхъ мѣстахъ и будетъ помогать мѣщанамъ. Если послѣдніе встрѣтятъ сопротивленіе въ Медовой улицѣ, то предполагали захватить порохъ, чтобы его не сожгли русскіе. Въ среду Килинскій молился въ церкви за успѣхъ своего дѣла, исповѣдывался и очистилъ совѣсть ксендзовскимъ разрѣшеніемъ, а

потомъ цёлый день ёздиль въ карет отъ одного къ другому. посъщаль старшихъ цеховыхъ и далъ имъ инструкцію, гдъ кому стоять съ своими ремесленниками. Килинскій назначиль тремъ стамъ ремесленникамъ быть у уяздовскихъ казармъ готовыми на помощь полку Дзялынскаго, по сту человъкъ у каждой заставы на карауль; толпу распущенныхъ изъ службы солдать до четырехсоть человекь послаль къ казармамъ коронной гвардіи. Главную силу возстанія онъ думаль направить на домъ русскаго посольства, чтобы внезапно схватить Игельстрома. Его безпокоило поведение полковника полка Дзялынскаго, Гаумана. Въ пять часовь вечера ему даль знать изъ этого полка майоръ Зайдлицъ, что Гауманъ не расположенъ приставать къ возстанію. Килинскій, ув ренный въ томъ, что офицеры этого полка съ нимъ заодно, отправился туда, сговорился съ ними и пошелъ въ полковнику съ тремя обывателями, у дверей стали офицеры. «Полковникъ! сказалъ онъ Гауману — къ вамъ пришли обыватели отъ народа; не извольте отвергать ихъ просьбы; народъ полагаетъ на васъ надежду и проситъ васъ нашими устами: будьте на челъ вашего полка и всъхъ насъ. Времени осталось мало до начала революціи; дайте намъ благосклонный отвѣтъ?»

Гауманъ былъ озадаченъ этою внезапностію, смѣшался, не зналъ что отвѣчать. Килинскій продолжаль: «теперь не время

обдумывать; кто не за насъ, тотъ противъ насъ!»

«Вы всъ пропадете — сказаль Гауманъ — вы сейчасъ же будете арестованы!»

Тогда Килинскій, если върить разсказу его самого, вынуль

изъ-за голенища большой ножъ и сказалъ:

«Панъ полковникъ! знайте, что вы пропадете сейчасъ, если намъ откажете; полковыя знамена взяты и вы у насъ подъ арестомъ; либо произносите присягу на върность, и мы поставимъ васъ въ ряду достойныхъ славы, либо вы окончите жизнь вашу позорно».

Съ этими словами онъ положилъ передъ нимъ присяжный листъ и, растворивъ дверь, сказалъ стоявшимъ тамъ офицерамъ: «почтенные офицеры! Вашъ полковникъ за насъ, а не противъ

насъ!»

Полковникъ преклонилъ колѣно, произнесъ присягу, поцѣловался съ Килинскимъ и его товарищами, приказалъ принести бутылку вина, роспилъ ее съ гостями и офицерами и розыгрывалъ изъ себя пламеннаго патріота. Килинскій, уходя, замѣтилъ офицерамъ, что полковнику не надобно слишкомъ довѣрять и слѣдуетъ смотрѣть за нимъ.

Въ арсеналъ сидъли офицеры подъ арестомъ за проявление

патріотизма, а караульные офицеры, паблюдавшіе надъ ними, были въ заговоръ. Килинскій, узнавъ объ этомъ отъ другихъ офицеровъ, повхалъ туда и просилъ зарядовъ. Солдаты, по приказанію офицеровъ, наклали ему въ платокъ шесть тысячъ патроновъи Килинскій отрезъ ихъ въ каретъ домой, потомъ поъхаль въ другой разъ и набралъ еще узелъ патроновъ. Возвращаясь уже ночью, Килинскій у костела св. Троицы встрѣтилъ отрядъ королевскихъ улановъ, дълавшихъ ночной обходъ. Эти уланы три дня тому назадъ прибыли въ Варшаву. Обратившись къ начальнику улановъ Зелинскому, онъ объявилъ ему, что у него есть важное дъло, которое онъ намфренъ ему открыть, и просиль его зайти въ кофейню выпить съ нимъ вина. Сначала офицеръ отговаривался должностію, но потомъ извинилъ себя тімь, что обходъ уже кончался, отпустиль своихъ солдать и отправился съ Килинскимъ къ купцу Брайниху въ кофейню. Наливая ему вина, Килинскій сталь говорить: «Мосци добродъй! я знаю, что вы охранитель нашей отчизны, вы польскій воинъ, скажите, прошу васъ, извъстно ли вамъ, что завтрашній день москали хотять взять у насъ арсеналъ, обезоружить нашихъ солдатъ или же перебить ихъ и даже самую Варшаву сжечь вибсть съ нами? Я доложу вамъ, что мы, поспольство, решились не допустить москалей овладеть нашимъ арсеналомъ, будемъ всеми силами защищать жолнеровъ нашихъ. Извъстно ли вамъ это или нътъ? Мы уже пришли въ соглашение со всемъ гарнизономъ, только васъ не достаетъ намъ, а такъ какъ вы присягнули королю, то мы боимся, чтобъ вы не пристали къ москалямъ и не били поляковъ. Завтрашній день москали положили напасть на насъ, такъ я, именемъ обывателей, прошу васъ помогать намъ отбивать непріятелей нашихъ, чтобы намъ не навлечь такого безчестія предъ всей Европой, когда мы отдадимъ нашъ арсеналъ, такое сокровище».

— А кто вы такой? сказаль офицерь. Съ къмъ я говорю и гдѣ вы живете.

«Я— сказаль Килинскій— мъщанинь, имя мое Игнатій Заблоцкій, живу я на Рынкѣ».

Эту басню придумаль Килинскій потому, что боялся, чтобы

офицеръ не донесъ на него.

— Вотъ вамъ рука моя, сказалъ офицеръ; я сейчасъ ъду къ своему войску и скажу всёмъ офицерамъ, чтобы они были готовы. Дёло это какъ ваше, такъ и наше. Благодарю васъ, что ув вдомили меня; мы ничего не знали и попали бы въ руки непріятеля. Обыватель, будьте ув'єрены, мы хоть и присягали королю на върность, но теперь видимъ, что король призвалъ насъ сюда затъмъ, чтобы мы положили оружіе передъ непріятелемъ.

Этого мы не сдёлаемъ. Лучше отважимся на смерть, чёмъ позволимъ себя публично въ столицъ обезоружить. Научите насъ, любезный обыватель, что намъ дёлать, когда начнется революція?

«Держите, сказалъ Килинскій, вашихъ лошадей въ готовности и начинайте разомъ съ мировскими жолнерами (полки Мира); отъ васъ они не далеко».

По одному извъстію Килинскаго, онъ все еще не довъраль ему, не сказаль ему условленнаго часа и отклонилъ его намъреніе прівхать къ нему. По другому извъстію, напротивъ, онъ все открыль ему, назначилъ временемъ возстанія три часа пополуночи въ четвергъ, объявилъ, что выстрълъ изъ тридцати орудій будетъ сигналомъ революціи.

Варшава спала. Многіе изъ техъ, которымъ пришлось действовать, не знали, что произойдеть утромь въ страстной четвергь. Посвященныхъ въ тайну заговора было незначительное число въ сравненіи съ тіми, которые, не будучи подготовлены къ ділу, должны были увлечься самымъ потокомъ дъла. Килинскій, прі хавъ домой, нашель уже во дворѣ человѣкъ до двухсоть ремесленниковъ-заговорщиковъ, -- онъ роздаль заряды, потомъ написаль завъщаніе, а передъ свътомъ отправился къ ратушъ и выдалъ заряды для раздачи городской страж'в вахмистру Климанкевичу. «Вотъ теб'в пилюльки—сказаль онь-позови ко мнв трубача». Потомъ онъ сказаль одному изъ служителей: «какъ услышите хоть одинъ выстрълъ — трубачъ пусть трубитъ тревогу, а если не захочетъ, такъ ты запусти въ него вотъ этотъ ножъ!» Онъ подалъ ему большой ножъ. «Прикажи, вахмистръ — продолжалъ онъ — запереть всв ворота ратуши и поставь солдать съ заряженными ружьями, какъ станутъ москали выходить на рынокъ -- бить ихъ! Если все сдълаень, какъ я тебъ вельлъ-будень офицеромъ».

Оттуда Килинскій отправился на главную гауптвахту маршалковской стражи; караульные офицеры ушли; Килинскій призваль

двухъ унтеръ-офицеровъ и сказалъ:

«Черезъ полчаса начнется революція. Есть у васъ заряды?» «Мы совсёмъ не готовы—сказали унтеръ-офицеры—гдё тенерь искать офицеровъ».

«Если будете меня слушать — сказаль Килинскій — я вась обоихь произведу въ офицеры, только раздайте эти патроны вашимъ солдатамъ и будьте съ ними готовы къ бою, а какъ услышите сигналъ — сейчасъ бросайтесь и бейте москалей; не давайте имъ пройти на Подвале, чтобъ они не пробились во дворъ къ Игельстрому. Офицеровъ своихъ не будите. Вашъ маршалъ противъ насъ, но онъ намъ ничего не сдълаетъ, какъ начнется революція».

Они съ благодарностію приняли заряды и объщали дъйствовать вмъстъ съ другими.

Воротившись домой, Килинскій послаль своихъ слугь на колокольни костеловъ доминиканскаго, св. Яна, бернардиновъ, павлиновъ, св. Креста, по два человѣка и приказалъ звонить въ набатъ, а самъ отправился вновь въ ратушу приказать вахмистру, какъ только ударятъ въ набатъ, захватить русскую кан-пелярію, которая находилась на рынкъ. Но тамъ онъ узналъ, что вахмистръ отправился къ президенту доносить на него.

Килинскій пришелъ въ ужасъ. Его планы были разрушены-Игельстромъ, предувѣдомленный во-время, приметъ свои мѣры. Килинскій собралъ своихъ приверженцевъ и разсказалъ имъ въ отчаяніи, что оказалось предательство. Это было передъ его домомъ на улицѣ. Въ это время какой-то русскій офицеръ подходилъ къ толпѣ, вѣроятно желая узнать, что за шумъ. Килинскій схватилъ у стоявшаго возлѣ него ксендза Мейера кортикъ и убилъ офицера. «Товарищи, закричалъ онъ, пора, послѣдуйте моему примѣру, бейте москалей». Всѣ бросились, и по всѣмъ костеламъ ударили въ набатъ, революція открылась.

## IV.

Дин 17-го и 18-го апръля. — Изгнаніе русскихъ изъ Варшавы. — Возстаніе въ Вильнъ. — Казнь Коссаковскаго.

Разбуженные набатомъ и криками, русскіе выскакивали изъдомовъ. Какой-то капитанъ, квартировавшій подлѣ Килинскаго, съ изумленіемъ выскочилъ изъ своей квартиры. Килинскій положиль его на мѣстѣ. «Не будешь водить свои роты противъ насъ», сказалъ онъ. За нимъ выскочилъ казакъ— Килинскій положилъ и его. «Не будешь колоть своею пикою мужчинъ и женщинъ нашихъ», сказалъ онъ.

Въ это время выскочила изъ дома беременная жена Килинскаго, испугалась крови, проливаемой ея мужемъ, умоляла его пожальть семью, тащила въ домъ; Килинскій вошелъ съ нею въсвой домъ, заперъ ее съ дътьми на ключъ и пустился въ городъ, бить русскихъ.

Въ то же время и польское войско вступило въ дѣло. Первый сигналъ показалъ командиръ какого-то патруля польскихъ королевскихъ улановъ; онъ застрѣлилъ русскаго офицера, бѣжавшаго во всю прыть, вѣрно всполошеннаго тревогою и хотѣвшаго дать знать высшему начальству. Вслѣдъ затѣмъ изъ казармъ конной гвардія

выскочиль отрядь человъкъ въ пятьдесять, подъ командою Космовскаго, и напалъ на русскій пикеть, стоявшій близъ Жельзной брамы Саксонскаго сада, опрокинуль пикеть, подрубиль у пушекъ колеса, заклепалъ пушки и воротился въ казармы. Полковникъ ничего не зналъ о заговоръ въ этотъ день, и когда ему сказали, что революція уже началась, онъ тотчасъ присталь нь ней. Солдаты, не знавщіе ничего, услышали набать и крики и съ недоумъніемъ спрашивали: что это? Офицеры имъ объясняли: «это москаль хочетъ забрать у насъ порохъ и арсеналъ; —не дадимъ, не дадимъ, у насъ есть руки, умремъ какъ слъдуетъ честнымъ воинамъ, побъемъ непріятеля». Человъкъ триста гвардіи и два эскадрона бросились на арсеналъ. Начальство, предувъдомленное о намфреніи взять арсеналь, заперло ворота. Но польскіе солдаты вошли въ боковые входы, вытащили маленькую пушку, разбили ворота, ворвались въ арсеналъ и овладъли имъ. Изъ арсенала дали нъсколько выстръловъ: это былъ сигналъ, что оружіе въ рукахъ заговорщиковъ, и толпа бросилась туда за ними. Разбирали оружіе, какое кому было нужно.

Между тымъ ремесленники и мыщане, пущенные Килинскимъ, врывались въ квартиры, гды помыщены были русскіе, и били послыднихъ; не было спуска ни офицерамъ, ни солдатамъ, ни прислугы. Впрочемъ, захваченныхъ во сны было немного; русскіе успыли выскочить, стали собираться, и ихъ били на улицахъ

выстрълами, направленными изъ домовъ.

По Варшавь возрасталь ужасный шумь; набатный звонь гудьль во всых костелахь, выстрым, свисть пуль, неистовый крикь убивающихь: «до брони! бей москали! кто въ Бога въруеть, бей москали!» вопли умиравшихь, лай и вой испуганныхь собакь. Убивали не однихь русскихь. Довольно было указать въ толпы на кого угодно и закричать, что онъ московскаго духа, что онъ продаваль себя москалямь; толпа расправлялась съ нимъ, какъ и съ русскимъ.

Килинскій бросился на улицу Подвале, думая оттуда напасть на домъ русскаго посольства, выходивщій главнымъ фасадомъ на Медовую, но Игельстромъ былъ уже предувѣдомленъ. Генералъквартирмейстеръ Писторъ, помѣщавшійся недалеко отъ Желѣзной брамы Саксонскаго сада, узналъ о первомъ нападеніи конной гвардіи на русскій пикетъ и прискакалъ къ Игельстрому, прежде чѣмъ заговорщики успѣли начать свое дѣло. Игельстромъ, узнавъ о возстаніи, далъ знать генераламъ Апраксину и Зубову, чтобы собрать около себя стоявшее близко войско. Уже самъ онъ былъ на лошади и русскіе заняли всю Медовую улицу, до двора Красинскихъ, когда мѣщане сдѣлали нападеніе съ улицы Подвале.

Писторъ совътовалъ поскоръе пригласить пруссаковъ войти въгородъ, но Игельстромъ отвъчалъ ему: «пруссаки-то и причина этой тревоги, потому что ихъ патрули доходятъ до рогатокъ. Отъ этого и произошли волненія въ Варшавъ». Игельстромъ не думалъ, чтобы произошло что-нибудь важное, и полагалъ, что все ограничится какими-нибудь криками и нъсколькими выстръве

Уже былъ седьмой часъ. Русскіе успѣли занять улицы, прилегавшія къ Медовой, Сенаторскую и Долгую. Мѣщане не нападали. Мимо проходили польскія войска и приставали къ повстанью. Такъ, полкъ коронной гвардіи оставилъ своего полковника, который не приставаль къ возстанію, прошель черезъ Новый городъ и отправился къ пороховымъ складамъ. Изъ Праги прибыли понтоньеры, эскадроны народовой кавалеріи и скарбовой милиціи и небольшими отрядами прошли къ арсеналу и къ пороховымъ складамъ. Игельстромъ не велълъ задъвать ихъ. «Русскіе-говориль Килинскій-славно оглуп'вли, не зная. что имъ дълать, бить насъ или нътъ». Самъ Килинскій, стъсненный русскимъ войскомъ, въ небольшой улицъ близъ Долгой, сталъ съ толною мъщанъ, и взятьсь на заборъ. «Одинъ офицеръ— говорилъ опъ – велелъ насъ колоть, а другой не приказывалъ, видя, что мы стоимъ спокойно». Килинскій, какъ онъ говориль, убиль изъ ружья одного казака съ забора и вмёстё съ своими мёщанами безопасно прорвался черезъ Долгую улицу.

Только тѣ части русскаго войска, которыя были недалеко отъ квартиры главноначальствующаго, успѣли собраться подъружье. Тѣ, которыя стояли далеко, не могли получить приказанія Игельстрома, посылавшаго адъютанта за адъютантомъ съприказаніями, а повстанцы били этихъ адъютантовъ на дорогѣ. Оть этого въ отдаленныхъ отъ главной квартиры городскихъ частяхъ русскіе солдаты, не зная въ чемъ дѣло, и видя приближающіяся польскія войска, по привычкѣ отдавали имъ честь.

Съ семи часовъ начались одни за другими нападенія горожань на квартиру главнаго начальника. Сначала толпа народа нокушалась напасть на Медовую улицу съ Сенаторской,—ее разогнали; потомъ другая толпа попыталась напасть на ту же улицу съ другой стороны, съ Долгой, — и ту разогнали. Нападающіе выходили преимущественно съ Стараго Мъста: тамъ около ратуши были главные предводители возстанія ремесленниковъ и чернорабочихъ: мясникъ Съраковскій, Килинскій. По ихъ настроенію, рабочіе бросились въ оружейныя лавки и хватали оружіе, какое кому попадалось подъ руку.

Поляки вредили русскимъ тъмъ, что забрались въ домы и

дворы и стръляли по нимъ; но скоро русскіе должны были оставить Сенаторскую улицу. Послъ этого явился въ Игельстрому генералъ Бышевскій, и отъ имени короля просилъ оставить городъ съ войскомъ.

Въ пять часовъ, король быль разбуженъ набатнымъ звономъ и суматохою. Анквичь, Мошинскій, Ожаровскій прібхали къ нему одинъ за другимъ. Король послалъ приказание коронной и конной гвардіи явиться во дворецъ, но ихъ уже не было, они пристали въ возстанію; король вышелъ на дворъ и увидалъ, что отдълъ гвардіи, который тогда стояль на очередномъ карауль, хочетъ уходить. Король бросился за нимъ, заклиналъ, умолялъ не оставлять его и не приставать къ повстанью. «Ваше величество, сказалъ ему начальникъ отряда капитанъ Стршалковскій, вамъ нечего бояться, отечеству же грозить великая бъда. Сперва я исполню свой первыйшій долгь, а потомь уже возвращусь къ вамъ». На глазахъ короля они ушли биться съ русскими. Король послаль тогда своего офицера къ Игельстрому просить, чтобы онъ вышель изъ города съ войсками. Неизвестно, что ему отвъчалъ Игельстромъ, но потомъ, когда король узналъ, что повстанье разгорается, онъ послалъ къ нему въ другой разъ генерала Бышевскаго, который быль однимь изъ первыхъ зачинщиковъ заговора, вмѣстѣ съ Костюшкою, но не участвоваль въ распоряженіяхъ настоящаго повстанья, какъ и многіе другіе генералы и штабъ-офицеры.

Игельстромъ отправиль съ Бышевскимъ обратно къ королю для личныхъ объясненій своего племянника, майора Игельстрома. Къ Бышевскому присоединился генералъ Мокрановскій; оба ѣхали вмѣстѣ съ русскимъ майоромъ. Когда они подъѣзжали къ за́мку, толна кинулась на майора Игельстрома и растерзала его въ глазахъ польскихъ генераловъ. Бышевскій пытался-было обороннть его, но его ранили въ голову, несмотря на его патріотизмъ. Король вышелъ на балконъ къ народу и просилъ дать Игельстрому уйти изъ Варшавы. Поляки кричали: пусть онъ положитъ оружіе! Тогда послали къ генералу Игельстрому польскаго офицера и опять приглашали русскаго военачальника отъ имени короля оставить городъ, но прибавляли, что не иначе, какъ безъ оружія. Само собою разумѣется, что Игельстромъ не могъ согласиться на это, не бывши еще въ безнадежномъ положеніи.

Всявдъ затвиъ были, одно за другимъ, два нокушенія завладъть Медовой улицой, одно чрезъ сосъдственный домъ банкира Теппера, другое съ Свято-Юрьевской улицы, чрезъ дворъ и садъ костела и Долгую улицу. Оба не удались. Такъ продолжалось до полудня.

Между тьмъ, на другой половинь города, отъ Саксонскаго сада, сибирскій и харьковскій полки тягались съ полкомъ Дзялынскаго съ самаго разсвета. Какъ только ударили въ набатъ, генераль Циховскій первый сталь на сторону повстанья, скакаль по городу съ обнаженною саблею, кричалъ: do broni, do broni! Онъ послалъ приказание полку Дзялынскаго идти въ дѣло. Полковникъ Гауманъ въ пять часовъ вывелъ целый полкъ (до 600 ч.). На пути поставлены были два русскихъ отряда, которые должны были не пропускать его: на Братской улицъ, при ея соединении съ Госпитальною, стояла третья рота 1-го батальона сибирскаго полка, на Новомъ Свътъ подполковникъ Игельстромъ, съ двумя эскадронами харьковскаго полка, а на мъстъ, называемомъ Три Креста, батальонъ екатеринославскихъ егерей съ семью пушками, обращенными къ сторонъ казармъ Дзялынскаго. У Святокрестовой рогатки былъ поставленъ 1 батальонъ сибирскаго полка съ генераломъ Милашевичемъ и подполковникомъ Гомзинымъ.

Полкъ Дзялынскаго выступилъ и преспокойно прошелъ мимо екатеринославскихъ егерей. Клюгенъ пропустиль его потому, нто не имълъ приказаній, а приказанія не доходили оттого, что техь, кого посылали съ приказаніями, убивали на дорогь. Полкъ Двялынскаго дошелъ до костела св. Креста и доминиканскаго монастыря, гдъ расположился съ своимъ отрядомъ-Милашевичъ. При переходѣ изъ Новаго Свѣта на Краковское предмъстье, стояли русскія пушки. Милашевичь послаль сказать Гауману, что полку далье нътъ ходу, и если онъ не остановится, то съ нимъ станутъ поступать какъ съ непріятелемъ.

Отъ Гаумана явился къ Милашевичу офицеръ и сказалъ:

«Мы далеки отъ непріятельскихъ замысловъ, мы, напротивъ, идемъ по приказанію короля къ замку, для того, чтобы действовать вмёстё съ вами противъ мятежниковъ».

Милашевичъ понялъ, что это обманъ и отвъчалъ: — «я не

пропущу васъ безъ разръшенія главнокомандующаго.»

Онъ немедленно отправилъ майора Милашевича къ Игельстрому съ донесеніемъ о просьбъ поляковъ и просиль прика-

занія, что дёлать ему съ полкомъ Дзялынскаго.

Майоръ Милашевичъ не воротился. Толна поспольства окружила его на возвратномъ пути. «Это московскій шпіонъ!» кричала она. Одинъ дубиною повалилъ его съ коня, другіе изрубили его саблями. Въ карманъ у него нашли приказание Игельстрома не пропускать полка Дзялынскаго.

Это случилось на Козьей улиць, недалеко отъ почты. Гауманъ еще послалъ къ русскому генералу просить пропуска. Генералъ Милашевичъ снова отвъчалъ ему, что не пуститъ, не получивъ разрѣшенія главнокомандующаго. Онъ рѣшился послать еще разъ къ Игельстрому, и спросить, что ему дѣлать; вмѣстѣ

съ русскимъ офицеромъ отправился польскій.

Между тёмъ, Милашевичъ черезъ адъютанта пригласилъ къ себъ съ Сенаторской улицы роту князя Гагарина, и поставилъ передъ кадетскимъ корпусомъ. Другого адъютанта Милашевичъ послалъ къ Клюгену съ приказаніемъ приблизиться къ полку Дзялынскаго въ тылъ и атаковать его, какъ только поляки начнутъ непріятельскія дъйствія. Этотъ адъютантъ не добхалъ до Клюгена. Польскій офицеръ, сопровождавшій другого адъютанта, посланнаго къ Игельстрому, на возвратномъ пути покинулъ русскаго, видно, нарочно, чтобы тотъ безъ его обороны достался въ жертву народной злобъ. Но русскій адъютантъ отдълался только ранами и привезъ приказаніе Милашевичу никакъ не пропускать полкъ Дзялынскаго.

Вследь затемь съ противоположной стороны прислали къ

Милашевичу Мокрановскаго.

«Именемъ его величества короля я присланъ, говорилъ Мокрановскій, просить, чтобы полкъ Дзялынскаго быль пропущенъ. Онъ дъйствительно идетъ къ замку для укрощенія мятежа».

Милашевичъ показалъ ему приказаніе Игельстрома и сказаль: «перемъна этого приказанія зависить отъ одного главнокоман-

дующаго».

«Такъ я повду самъ въ полкъ», сказалъ Мокрановскій.

Ему сказали, что его не пропустять. Мокрановскій попытался не послушаться, пришпориль лошадь и поскакаль-было на Новый Свъть, но гренадеры штыками преградили ему дорогу.

Мокрановскій разгижвался, поворотиль коня и ужхаль назадь

къ замку.

Милашевичъ еще разъ послалъ къ Клюгену офицера другимъ уже путемъ, черезъ Александровскую улицу, но и этотъ офицеръ былъ задержанъ и взятъ въ плѣнъ.

Было восемь часовъ. По всему городу раздавался неумолкаемый набатный звонъ и сильные выстрёлы въ той сторонѣ, гдѣ была Медовая улица и арсеналъ. Гауманъ еще разъ послалъ къ Милашевичу просьбу пропустить его, съ майоромъ Грефеномъ.

Милашевичъ арестовалъ майора Грефена въ отместку за своихъ арестованныхъ и убитыхъ посланцевъ. Тогда Гауманъ приказалъ палить по русскимъ картечью. Русскіе отвъчали тъмъ же. Открылась съ объихъ сторонъ канонада. Милашевичъ оставилъ свои орудія тамъ, гдъ они были, т.-е. при соединеніи улицы Новаго Свъта съ Краковскимъ предмъстьемъ, и располо-

жиль свое войско такъ, что оно стояло подъ защитою стънъ доминиканскаго монастыря. Толпа вооруженнаго поспольства пыталась заходить на русскихъ изъ соседнихъ улицъ, изъ Бернадской и Александровской; ее отбили. Клюгенъ и третья рота стояли въ тылу непріятеля и не двигались, потому что не получали приказовъ. А между темъ у поляковъ прибывало силы: предводители охотниковъ, выбывшіе изъ службы офицеры Уминскій. Кроликевичь и другіе раздёлывались съ русскими на улицѣ Лешно; къ нимъ присталъ и Килинскій съ толпою мѣшанъ и чернорабочихъ. Солдаты третьяго батальона кіевскаго полка въ этотъ день причащались; они собрались гдъ - то въ устроенной въ палацъ церкви. Было ихъ человъкъ пятьсотъ. По извъстіямъ Пистора, всёхъ, находившихся въ церкви, перерёзали безоружныхъ. Другая часть батальона, составлявшая не болъе двухъ ротъ, лишившись своего майора, была принята полъ начальство генерала Тищова, и окруженная разъяренною толпою и конною гвардіею не могла долго биться. Поляки кричали солнатамъ: «кладите оружіе и отступите отъ него»; но офинеры говорили: «лучше умереть, чёмъ сдаваться вамъ». Однако, выстрълявши всъ заряды до послъдняго, солдаты, тъснимые превозмогающей силой, стали класть оружіе. Поляки забрали его, солдать отвели въ цейхгаузъ, а офицеры, ръшившіеся умереть съ оружіемъ, были избиты 1).

По совершеніи дёла на Лешнѣ, поляки, тамъ работавшіе, бросились на Милашевича отъ Саксонской площади. Въ то же время съ другой улицы также нападали на него мѣщане. Ихъ было тутъ болѣе трехъ тысячъ, русскихъ же не болѣе восьмисотъ человѣкъ. Оказалось, что русскіе много потеряли оттого, что, въ эту критическую минуту, Саксонская площадь осталась незанятою, и поляки могли, захвативъ ее, дѣйствовать съ одной стороны противъ главной русской квартиры, съ другой—противъ Милашевича. Окруженные со всѣхъ сторонъ врагами, русскіе отбивались отчаянно; на Краковскомъ предмѣстъѣ имъ болѣе всего повредило то, что поляки усиѣли занять окна близъстоявшихъ домовъ, забрались на башни и крыши костеловъ и оттуда, сверху, стрѣляли и убивали русскихъ. Такъ, на вершину башни доминиканскаго монастыря взобрались съ солдатами поручикъ Липницкій и хорунжій Урбановскій и поражали оттуда русскихъ.

<sup>1)</sup> Говорять, что за твердость ноляки заперли ихъ въ погребъ, приковали одного къ другому и держали такимъ образомъ безъ пищи до перваго дия пасхи. Они только тогда ихъ вывели, будто для того, чтобы перевести въ другое мъсто, и народъ бросился на нихъ и заколотилъ палками до смерти.

Подпоручикъ Сыпневскій поражаль ихъ изъ дома Браницкаго. Килинскій хвалить двухъ своихъ молодцовь; одинъ биль русскихъ съ вершины костела св. Креста, другой изъ школьнаго дома, находившагося при дворцѣ Тышкевичей. Кадеты палили изъ своего дома: чуть русскій хочетъ приложить фитиль къ пушкѣ, поставленный стрѣлокъ его убиваетъ сверху; падавшій подъ польскою пулею гасилъ тѣломъ своимъ фитиль. Эти выстрѣлы сверху болѣе всего вредили русскимъ; «хорошо драться съ открытымъ пепріятелемъ, говорили они, а не съ такимъ, ко-

торый стрыляеть изъ щелей, а потомъ прячется».

«Маневра эта была ужасна, пишетъ Писторъ, и она-то доставила полякамъ побъду. Сами они были защищены, а мы обречены на смерть. Въ такомъ положении оставалось ретироваться, и русскіе рѣшились пробиваться на Саксонскую площадь, но только-что стали подвигаться, какъ пуля попала въ генерала Милашевича. Его взяли въ пленъ и отнесли во дворецъ Малаховскаго. Полковникъ Гагаринъ принялъ команду; не прошло нъсколько минутъ, какъ Гагаринъ былъ раненъ. Толпа бросилась на него и какой-то кузнецъ хватиль его въ високъ железною шиною и убиль. Лишенные начальниковь, израненные выстрълами сверху, русскіе солдаты пробивались сквозь толны повстанцевъ рукопашнымъ боемъ и поворотили съ Краковскаго предмёстья въ Королевскую улицу, думая соединиться со вторымъ батальономъ сибирскаго полка, а этотъ батальонъ, стоявшій до сихъ поръ безъ дійствія на Грибові, двигался на Краковское предм'єстье по той же Королевской улиців, и на углу Мазовецкой улицы, въ дыму, не распознавши своихъ, ударилъ по нимъ; тогда, поражаемые не только чужими, но и своими, оставшіяся безъ начальства роты поворотили въ Мазовецкую улицу.

Такимъ образомъ, отряды полковника Клюгена, Игельстрома, второй и третій батальоны сибирскаго полка, стоя на своихъ мѣстахъ, не подали въ пору помощи первому батальону сибирскаго полка. Ясно было, что еслибы они, пропустивъ полкъ Дзялынскаго, ударили на него въ тылъ, они не только спасли бы Милашевича и Гагарина, съ ихъ отрядами, но вѣроятно могли бы уничтожить полкъ Дзялынскаго и значительно поправитъ русское дѣло. Тупое повиновеніе начальству и неимѣніе права дѣйствовать безъ его приказанія заставляло ихъ стоять на мѣстѣ въ то время, какъ били ихъ товарищей, хотя здравый разсудокъ долженъ быль указать имъ, что они находятся въ такомъ положеніи, когда приказанія не могутъ до нихъ доходить и что слѣдуетъ дѣйствовать по своему усмотрѣнію. Замѣчательно, что

эта именно часть города, обнимающая улицы Маршалковскую, Мазовецкую, Госпитальную, была спокойна и не принимала повидимому участія въ возстаніи, можеть быть оттого, что отсюда трудно было пробъжать до арсенала за оружіемъ по причинъ собраннаго и въ разныхъ мъстахъ поставленнаго русскаго войска. Но еще въ началъ возстанія произошло тамъ разстройство. Бригадный генераль фонъ-Сухтелень быль взять въ ильнъ около шести часовъ, выходя къ своей бригадъ изъ квартиры главнокомандующаго, гдѣ самъ помѣщался. Подчиненные не знали о его плѣнѣ. Начальство, за неявкою его, приняль генераль Новицкій. Майоръ Баго, командовавшій 2-мъ батальономъ, послаль къ главноначальствующему спросить, что дълать, но посланный офицеръ былъ схваченъ. Тогда хирургъ Лебедевъ добровольно вызвался идти и принести отъ Игельстрома приказаніе. Ему удалось пробраться и онъ принесь приказаніе. чтобы всё войска шли къ главной квартире. Новицкій требовалъ письменнаго приказанія. Хирургъ отправился въ другой разъ, былъ раненъ въ ногу и уже не могъ возвратиться. Такъ проходило время. Тогда майоръ Баго решился уже помимо приказанія генерала Новицкаго двинуться съ своимъ батальономъ на Королевскую улицу, а другой, майоръ, Каменевъ, отправился приглашать Клюгена и подполковника Игельстрома. Туть-то случилось приключение на Королевской улиць, какъ свои не узнали своихъ. После этого приключенія все, стоявшіе на разныхъ мъстахъ-Новицкій, Баго, Клюгенъ, подполковникъ Игельстромъ и остатки разбитаго перваго батальона, разными путями бъжали къ Герусалимской рогаткъ и вышли изъ города. Такимъ образомъ, одна половина Варшавы налъво отъ Саксонскаго сала была совсимь очищена отъ русскихъ (со стороны рогатокъ: Мокотовской, Шубеничной, Вольской, Іерусалимской).

Неутомимый хирургъ Лебедевъ пробрался-таки съ письменнымъ предписаніемъ Игельстрома. Генералъ Новицкій собралъ военный совътъ. Надобно было теперь повиноваться главноначальствующему и идти къ нему къ главной квартиръ. Новицкій откомандировалъ туда отрядъ подъ начальствомъ Клюгена (батальонъ егерей Клюгена), третій батальонъ сибирскаго полка, два эскадрона подполковника Игельстрома и два эскадрона майора Каменева; они пришли въ Королевскую улицу, но встрътили сопротивленіе со стороны саксопскаго палаца и особенно увидя, что на нихъ идетъ полкъ Дзялынскаго, поверпули назадъ. Современники, Писторъ и Билеръ, говорили, что полка Дзялынскаго жолнъровъ было тогда какихъ-нибудь человъкъ пятьдесятъ, или шестъде сятъ,

и поспольства вовсе небольшая толпа. Трудно принимать это извъстіе безъ критики.

Новицкій съ своимъ отрядомъ отошель къ Карчеву, куда прибылъ на другой день къ вечеру. По уходѣ его изъ города волненіе стало утихать. Нападеніе на главную квартиру ослабѣвало, только по временамъ проносилась пуля - другая изъ окна. Но оно возобновилось съ двухъ часовъ по полудни. Толпа мѣщанъ и ремесленниковъ, подкрѣпляемая жолнѣрами, опять покушалась на главную квартиру съ Подвальной улицы. Свалка происходила на дворахъ. Между тѣмъ съ Сенаторской улицы продолжали палить изъ оконъ. Поляки нападали на склады, принадлежавшіе русскому войску, убивали караульныхъ, овладѣвали складами; такимъ образомъ захвачены были кассы, гауптвахта, коммиссаріатъ; поляки врывались всюду, гдѣ только подозрѣвали, что есть русскіе, хотя бы они не были военные, а посольскія или просто частныя лица, искали и найденныхъ убивали.

Игельстромъ дожидался своихъ войскъ, удивлялся, почему ихъ нътъ, несмотря на его приказаніе, и сталъ догадываться, что они ушли изъ города. Русскіе взлъзали на крыши домовъ, но ничего не видъли. Нашли какую-то женщину, которой поручили отыскать русское войско и сообщить ему приказание посившить. И женщина не могла пробиться. Игельстромъ, напрасно ожидая своихъ, ръшился послать отрядъ кавалеристовъ за городъ къ генералу Вольки и пригласить пруссаковъ. Вмѣсто пруссаковъ въ восьмомъ часу прибылъ майоръ Титовъ съ четвертымъ батальономъ кіевскаго полка. По распоряженію о размъщении войска ему приходилось стоять на Бонифратской улицъ. Утромъ на него напали жолнъры коронной гвардіи, близко отъ него стоявшіе въ своихъ казармахъ. Они не допускали его идти къ главной квартиръ; онъ отражалъ нападеніе, такъ что наконецъ его оставили. Но далъе двигаться было трудно. Въ это время Вольки, слышавшій набать и выстрёлы вь городе, послаль къ нему спросить, что все это значить. Въ то же время, отправивши адъютанта, прусскій военачальникъ подвинулся къ городу и прислушивался къ выстреламъ. Майоръ Титовъ не могъ самъ объяснить пруссакамъ, что это значило и какъ шло дело въ городѣ, потому что самъ ничего обстоятельно не зналъ, только и могъ сказать, что русскихъ быютъ, и просилъ пруссаковъ вступить въ городъ. Вольки, получивъ отъ него это свъдъніе, послаль къ нему приглашение соединиться съ нимъ. Титовъ полагалъ, что, соединившись съ пруссаками, онъ можетъ побудить ихъ идти вмъстъ съ нимъ въ городъ, и отправился къ нимъ. Прусское войско стояло близъ города между Повонзками и Маримонтомъ,

въ числѣ двухъ батальоновъ и четырехъ эскадроновъ. Польскіе королевскіе уланы сновали около него къ пороховымъ складамъ и обратно. Генералъ Вольки отправилъ офицера къ королю, спросить, что значитъ эта бътотня улановъ: дѣлаютъ ли это по приказанію короля или противъ него. Неизвъстно, былъ ли офицеръ у самого Станислава-Августа или Мокрановскій по сношеніи съ королемъ далъ ему отвътъ отъ королевскаго имени, только отвътъ, который онъ привезъ своему генералу, былъ таковъ:

«Народъ и король — все едино есть. Нашъ непріятель — одни русскіе. Поляки уважають своего короля и не станутъ нападать на пруссаковъ и надъются, что прусскій гепераль не станеть начинать непріятельскихъ действій и нападать на наши пороховые склады».

Титовъ въ нервшимости стоялъ съ пруссаками до твхъ поръ, пока подъ вечеръ опять не раздались выстрвлы около главной квартиры. Тогда онъ сказалъ, что не можетъ болъе терпътъ, и во что бы то ни стало, хочетъ пробиться на помощь своему главному командиру. Вольки отвъчалъ, что если Титовъ встрътитъ препятствія въ своемъ маршъ, то пруссаки поспъщатъ къ нему на помощь. Такимъ образомъ, Титовъ съ своимъ батальономъ отправился по Закрочимской или по Святоюрьевской улицъ чрезъ площадь Красинскихъ. Онъ долженъ былъ выдержатъ сильный напоръ отъ повстанцевъ, потерялъ довольно много людей и, самъ раненый, прибылъ къ Игельстрому.

Къ нему обратились съ распросами, гдъ русское войско, но онъ не могъ ничего сказать.

Стемивло. Нападеніе прекратилось, но выстрвлы изъ домовъ все-таки время отъ времени раздавались. По улицамъ, среди валявшихся труповъ, слышны были вопли и стоны недобитыхъ русскихъ. Никто не подбиралъ ихъ; повстанцы твшились ихъ мученіями. Люди, несочувствовавшіе революціи, сидвли тихо по домамъ, потому что боялись навлечь на себя мщеніе поспольства. Многіе изъ твхъ, которые отличались прежде расположеніемъ къ Россіи, или которые только подозрввались въ этомъ, были взяты въ своихъ помѣщеніяхъ и отведены въ замокъ.

О русскомъ войске не было ни слуху, ни духу. «Вфроятно войско оставило городъ, говорили Игельстрому—не лучше ли отправиться намъ самимъ ночью, часовъ после десяти, отыскивать его и вместе съ нимъ напасть на Варшаву?» — Если войско оставило городъ — сказалъ Игельстромъ — то оно воротится снова ночью. — «Въ такомъ случае, сказалъ Писторъ, надо отправить отрядъ къ пруссакамъ и просить, чтобы они

шли на Волю; в роятно наше войско тамъ, пусть они усилятъ его и идутъ вмъстъ съ нимъ въ городъ».

Откомандировали полуэскадронъ къ пруссакамъ. Ждали до

полуночи. Никто не приходилъ и не подавалъ въсти.

Опять стали говорить Игельстрому: лучше бы оставить городъ, пока темно. Игельстромъ не согласился и не хотѣлъ думать, чтобы войска, которымъ онъ приказалъ черезъ хирурга собраться къ главной квартирѣ, вышли вонъ изъ города. Послѣ полуночи онъ призвалъ къ себѣ подполковника Фризеля и велѣлъ сжечь секретнъйшія бумаги, чтобы онѣ не попались полякамъ, если на слѣдующее утро придется ему погибать.

Уже оставалось немного времени до разсвъта. Выстрълы все не прекращались, отъ времени до времени раздавались колокола, дребезжали барабаны, слышны были и яростные крики: «да здравствуетъ революція! да здравствуетъ Костюшко», и вонли умирающихъ и мучимыхъ. «Ночь была страшно прекрасна— говоритъ очевидецъ Зейме — луна разливала ярко-лиловый свътъ

на глупости бъднаго человъка».

Генералъ Писторъ упрашивалъ Игельстрома покинуть городъ. «Еще есть время, — все равно же намъ придется покидать его, такъ лучше теперь, а то какъ станетъ свътло, — насъ станутъ задерживать и мы потеряемъ много людей». — «Я остаюсь здъсь, говорилъ Игельстромъ, и не оставлю своего дома».

Разсвило. Выстрилы стали чаще и опять поспольство начало подступать къ главной квартиръ черезъ заднюю часть двора съ улицы Подвальной, а съ Сенаторской улицы и изъ оконъ разныхъ домовъ пули сыпались какъ дождь. Игельстромъ увиделъ. что действительно держаться трудно. У него было, съ батальономъ Титова, всего три батальона, и тѣ были сильно утомлены. Дисциплина падала. Солдаты третій день ничего не вли, человъкъ сто изъ нихъ самовольно ушли съ разсвътомъ на грабежъ. Одна толпа прорвалась ночью на Лешно, врывалась въ дома и неистовствовала, отміцая полякамъ за то, что они дълали съ русскими. Польскія войска, призванныя жителями, напали на нихъ и перебили. Писторъ говоритъ, что шестьдесятъ человъкъ забрались въ погребъ, перепились мертвецки и были всѣ замучены. Другая кучка гренадеровъ выкатила на площадь бочку съ виномъ и такъ усердно принялась за него, что не замътила, какъ положили ее всю на мъстъ польскія пули. Иные опустили руки, и не слушались командира.

Игельстромъ оставилъ около 400 человъкъ подъ начальствомъ полковника Парфентьева защищать главную квартиру, а самъ съ остальными двинулся къ площади Красинскихъ и Долгой улицъ. Онъ приказалъ тащить за собою одну пушку отъ главной квартиры, но солдаты, которымъ это было приказано, не двигались съ мѣста. «Что я буду дѣлать съ этими людьми?» говорилъ онъ. «Когда они при меньшей опасности не слушаются, пойдутъ ли они туда, гдѣ ихъ ожидаетъ большая?» — Солдаты были голодны и выбились изъ силъ, безпрестанно ожидая смерти изъ оконъ сосѣднихъ домовъ.

Когда Игельстромъ перешелъ на площадь Красинскихъ, съ окрестныхъ домовъ посыпались частые выстрёлы. Русскіе падали. Игельстромъ послалъ бригадира Бауэра въ арсеналъ къ польскому командиру, вступить съ нимъ въ объясненіе, не ошибка ли все это или быть можеть одно недоразумёніе, которое легко

можно уладить.

«Къ чему — говорилъ ему Писторъ — просить у поляковъ дружелюбныхъ объясненій. В'єроятно они арестуютъ Бауэра».

Бауэръ ужхалъ, и вопреки всякимъ существующимъ на свътъ правиламъ, взятъ военноплъннымъ; а генералъ Мокрановскій, бывшій, какъ оказалось, комендантомъ у повстанцевъ, самъ требовалъ отъ бывшихъ на Долгой улицъ ротъ, чтобы онъ отдались. «Уже, говорили имъ поляки, Игельстромъ проситъ пардона и отдается намъ на всю нашу волю». Но русскіе отвъчали имъ ружейнымъ огнемъ и прогнали ихъ. Черезъ четверть часа явился отъ Бауэра офицеръ и сообщилъ, что генералъ Мокрановскій вельлъ сказать русскому главноначальствующему такъ: «единственное средство прекратить недоумъніе — перестать стрълать

по насъ и отдаться на произволъ поляковъ».

Это предложение не могло быть принято никакимъ русскимъ военачальникомъ. «Невозможно отдавать судьбу нашу измѣнникамъ, говорили тогда, -- они не сдержать слова, еслибы и дали его». Между темъ нельзя было пробиться, когда всё улицы заняты повстанцами, а главное русскія войска, какъ только двинутся, будуть поражаемы сверху изъ оконъ и съ крышь домовъ. Писторъ сдълаль планъ пробиться черезъ заднія ворота двора Красинскихъ, потомъ выступить на улицу Святоюрьевскую, а затъмъ поворотить вправо и следовать по Закрочимской и Фаворамъ къ Маримонтской заставъ. Игельстромъ долженъ былъ согласиться на этотъ планъ. Войско бросилось на садъ Красинскихъ; поляки встрътили его выстрълами изъ воротъ. Русскіе выставили съ своей стороны двъ пушки противъ воротъ; чуть первая пушка высунулась въ ворота, поляки предупредили ея выстрёль, выскочили изъ своихъ засадъ и перебили канонировъ и вследъ затемъ русские дали выстрълъ изъ другой пушки, повалили польскихъ канонировъ и потомъ выстрелили изъ первой. Этотъ последній выстрель быль удачень.

поляки потеряли нъсколько человъкъ и отбъжали. Солдаты ринулись во дворъ и садъ, пробились сквозь садъ и высыпали на Святоюрьевскую улицу. Но туть съ объихъ сторонъ улицы, оконъ, поляки открыли на нихъ густую ружейную пальбу. Подъ градомъ пуль русскіе бъжали впередъ, потерявши строй, пробъжали Святоюрьевскую улицу и уже подходили къ Закрочимской. Тутъ стояло человекъ шестьдесять поляковь съ ружьями, направленными на нихъ, и съ пушкою. Но русскіе ударили на нихъ въ пору, предупредивъ непріятельскій залиъ, разогнали поляковъ и вышли на Закрочимскую улицу. Сзади продолжали въ нихъ стръдить изъ оконъ домовъ Святоюрьевской улицы въ тылъ заднимъ рядамъ, а передніе были встръчаемы выстрълами изъ домовъ Закрочимской. Не вытерпъвъ новой пальбы, русские бросились вл'вво, въ Глухой переулокъ, выходящій изъ Закрочимской улицы. Отъ этого переулка вправо шла очень тъсная улица Козла. Поляки, увидя, что русскіе двинулись въ Глухой переулокъ, кинулись черезъ дворы въ улицу Козла и заняли въ ней окна домовъ. Русскіе думали пройти чрезъ эту улицу, но улица была очень узка, въ нее нельзя было входить иначе, какъ только немногимъ заразъ, и этихъ немногихъ, одного за другимъ, могли перебить изъ оконъ. Тогда русскіе двинулись отъ улицы Козла по Глухому переулку, ворвались прямо на близълежащіе дворы, разломали заборы, отбили одинъ дворъ, вошли въ другой дворъ, а затъмъ разломали другой заборъ, потомъ очутились въ третьемъ дворъ и еще разломали одинъ заборъ и вошли въ четвертый, принадлежавшій каменному большому дому съ провздными воротами. Этими воротами русскіе стали пробиваться на Францисканскую улицу, но противъ воротъ, изъ которыхъ пришлось выходить русскимъ, на Францисканской улицъ уже стояла пушка, готовая угостить ихъ картечью. Тогда генералъ Писторъ приказалъ несколькимъ молодцамъ взлезть на крышу каменнаго дома и оттуда дать залиъ по польскимъ пушкарямъ. Солдаты исполнили поручение превосходно; поляки пустились въ разсыпную отъ выстреловъ, для нихъ неожиданныхъ, и покинули свою пушку. Русскіе такимъ способомъ благополучно вырвались изъ проъздныхъ воротъ во Францисканскую улицу, овладъли брошенною непріятельскою пушкою, которая, на счастіе имъ, была оставлена заряженною. Изъ этой пушки ударили они нъсколько разъ сряду по бътущимъ и по тъмъ, которые готовились принять русскихъ въ бока. Поляки разсыпались; въ то же время и засъвшіе въ улицъ Козла выбъжали оттуда, и за ними черезъ эту улицу свободно перешли тъ солдаты, которые оставались еще въ Глухомъ переулкъ подъ предводительствомъ майора Батурина.

Такимъ образомъ, русскіе съ чрезвычайнымъ трудомъ и отчаяннымъ мужествомъ пробились на Францисканскую улицу. Русскіе пошли уже не по Закрочимской улицъ, которая запружена была поляками, а двинулись по Инфлянтской, очень грязной и витой, которая вся почти состояла тогда изъ заборовъ. Улицею этою приходилось имъ пройти съ полверсты. Надобно было спѣшить, пока здёсь не было еще непріятеля. Отъ этого, когда гренадеры успъли убъжать впередъ, пушки не могли поспъть за ними, и Писторъ, какъ разсказываетъ самъ, принужденъ былъ покинуть на дорогъ пушки съ двадцатью человъками пушкарей, и бъжать за войскомъ. Изъ Инфлянтской улицы русскіе поворотили по улицъ Покорной. Поляки, потерявши-было ихъ слъдъ. нашли его снова, пустились за ними съ выстрълами и убили нъсколько заднихъ. Уже наконецъ русскіе приближались къ выходу изъ столицы. Тутъ въ последній разъ встретиль ихъ отрядь польскаго войска, караулившій пороховой складь, и удариль на нихъ изъ восьми пушекъ, а при самомъ выхолъ стояли сто двадцать четыре человека королевских улановь, но эти не посмели напасть и ушли прочь, когда увидёли, что пруссаки двигались къ русскимъ на встръчу отъ Повонзковскаго кладбища. У деревни Бабье русскіе благополучно соединились съ пруссаками.

Генералъ Вольки объяснилъ Игельстрому, что, по его просьбъ, онъ дълалъ движеніе къ Воль, для отысканія пропавшаго безъ въсти русскаго войска, но увидаль, что русскіе выходять съ двухъ сторонь изъ города и обратился къ нимъ. Игельстромъ все-таки не могъ добиться, куда дълось русское войско. По извъстіямъ Пистора, и въ этой ретирадъ, которую исполнили русскіе такъ блистательно и мастерски, они потеряли не болье тридцати человъкъ. Въроятно, число это нъсколько уменьшено, тъмъ болье, что честь устройства этой ретирады Писторъ принисываетъ себъ, стараясь притомъ указать на неспособность природныхъ русскихъ пачальниковъ. Ретирада русскихъ тъмъ была труднъе и тъмъ доблестнъе, что они унесли съ собою и

своихъ тяжело раненыхъ.

Оставленные въ главной квартирѣ на произволъ судьбы, русскіе съ полковникомъ Парфентьевымъ защищались до послѣдней степени. Не стало у нихъ пуль; они продолжали стрѣлять, заряжая ружья маленькими монетами и пуговицами, оторванными отъ мундировъ, а когда не стало у нихъ фитилей для пушекъ, они замѣняли пушечные выстрѣлы выстрѣлами изъ карабиновъ и пистолетовъ. Накопецъ, къ вечеру они выбросили оѣлое знамя. Но когда послѣ того приблизился къ нимъ трубачъ, присланный Мокраповскимъ, они дали по немъ выстрѣдъ. Такъ говорить современникъ и очевидецъ. Въроятно условія, которыя предлагаль имъ полякъ, были таковы, что русскіе ръшились лучше погибнуть. Поляки разложили огонь, съ тъмъ, чтобы допечь ихъ огнемъ и задушить дымомъ: русскіе, въ отчанніи, хотъли-было по слъдамъ бросившихъ ихъ товарищей вырваться изъ дома и пробиться изъ города. Но, какъ только они стали выходить изъ дома, поляки ударили на нихъ. Другіе взлъзали по лъстницамъ въ окна дома, уже съ одной стороны внизу объятаго пламенемъ. Тъхъ изъ русскихъ, которые имъли слабость бросить оружіе и просить пардона, они съ ругательствами вели въ плънъ. «Сердце разрывалось—говоритъ прусскихъ солдатъ убивали словно скотъ на бойнъ. Но большая

часть ихъ перебита защищаясь».

Въ квартиръ Игельстрома захватили много денегъ, серебра, въ томъ числъ серебряный сервизъ, подаренный Екатериною, архивъ; главнъйшія дъла онъ успълъ истребить, тъмъ не менъе тамъ оставались такін бумаги, которыя могли компрометтировать многихъ, продававшихъ Польшу Россіи. Килинскій говоритъ, будто поляки нашли шесть бочекъ голландскихъ талеровъ, семь бочекъ русскаго серебра и шесть боченковъ золота. «По просьбъ народа, я приказаль высыпать изъ одной бочки деньги на Медовую улицу, а изъ другой на Подвале, и народъ бросился на деньги съ такою жадностію, что многіе убивали другь друга». Это сказаніе, по нашему мненію, не иметь за собою достоверности. Некоторые въ значительномъ числе бросились въ костель капуциновъ, но остервенъвшіе поляки ворвались туда и всъхъ замучили. Въ эти два мрачные дня иленныхъ заперли въ арсенале, въ казармахъ, въ ратуше и другихъ местахъ. Домъ русскаго посольства быль уничтожень. Революція произвела пожарь въ нькоторыхъ мъстахъ города, но онъ былъ потушенъ. Изъ числа русскаго гарнизона, состоявшаго въ числъ 7,948 человъкъ, убито 2,265, ранено 121, взято въ плънъ 1,764, изъ нихъ 161 офицеръ.

Несчастіе русскихъ произошло отъ плохой распорядительности Игельстрома, который разставилъ войска въ разныхъ частяхъ города, вмъсто того, чтобы соединить ихъ поближе къ себъ; не далъ надлежащихъ распоряженій какъ дъйствовать въ случать возстанія, не ввелъ болье войска въ городъ, не предупредилъ въ пору поляковъ строгими мърами, не забралъ у нихъ арсенала, и наконецъ не умълъ съ поляками обращаться, хотя нельзя отказать ему въ храбрости и неустрашимости; подъ нимъ убиты были двѣ лошади, онъ самъ получилъ рану въ лицо, и мундиръ на немъ былъ пробитъ пулею, вѣроятно на отлетъ.

Варшавскіе зажиточные люди мало участвовали въ революціи и мало ей сочувствовали. Произвели ее войска и такъ-называемая чернь — толпа ремесленниковъ, прислуга, дворники и чернорабочіе; евреи тоже принимали участіе. Тѣмъ не менѣе число повстанцевъ могло быть не велико и вѣроятно справедливо извѣстіе Зёйме, который полагаетъ число дѣйствовавшихъ тогда поляковъ до 20,000.

Игельстромъ, вышедши изъ города, соединился съ пруссаками при Бабинцахъ, двинулся въ четыре часа къ Модлину и приказалъ посившать къ себв отряду, стоявшему въ Прагв, вмвств съ лазаретомъ. Это было исполнено твмъ легче, что Прага совсвмъ не волновалась во все продолжение времени, когда Вар-

шава расправлялась съ русскими.

На другой день по присоединеніи пражскаго отряда, Игельстромъ вышель изъ Модлина и двинулся къ Новому Двору, перешель Нареву и послів нісколькихъ переходовь прибыль къ Зегрину, и только здісь, 9/20 апрівля, узналь о судьбів гарнизона, вышедшаго изъ Варшавы во время погрома, подъ начальствомъ генерала Новицкаго. Послівдній съ своимъ отрядомъ находился въ Рычеволів близъ Вислы, недалеко отъ впаденія въ нее Пилицы. Игельстромъ собраль отрядъ, стоявшій около Варшавы и сталь въ Ловичів. Всего войска у него было до семи тысячъ.

Въ Варшавъ, въ самый развалъ революци, выбранъ вмъсто президента, утвержденнаго русскими, Закржевскій, тотъ, который быль уже президентомъ города во время конституции 3-го мая. Мокрановскій наименованъ начальникомъ м'єстной военной силы. На другой день по изгнаніи Игельстрома, <sup>8</sup>/<sub>19</sub> апръля, составленъ актъ приступленія Мазовецкаго княжества къ акту краковскаго повстанья. Костюшко объявленъ главнымъ начальникомъ вооруженныхъ силъ народа, признанъ предначертанный въ Краковъ Высочайшій Совъть, а для Варшавы и Мазовецкаго княжества установленъ провизоріальный совъть, который долженъ зависьть отъ будущаго Высочайшаго Совъта, подъ предсъдательствомъ Закржевскаго. Членами его были: Ксаверій Дзялынскій, Игнатій Зайончекъ, бывшій членъ гродненскаго сейма Шидловскій, Андрей Целковскій, Іосифъ Выбицкій, Янъ Гораинъ. Станиславъ Рафаловичъ, Фр. Макаровичъ, Мих. Вульфертъ, Фр. Такель, Фр. Готье и Янъ Килинскій. Это новое правительство, по своемъ составленіи, обратилось къ королю. Чрезъ своихъ двухъ депутатовъ оно объявило, что готово оказывать королю всякое уваженіе, но будеть послушно только одному Костюшкь, просило его благосклонности къ ихъ предпріятію и не покидать Варшавы. «Я не думаю выбажать изъ Варшавы — сказалъ король — благодарю васъ за изъявленіе любви и уваженія; никто болте меня не желаетъ добра отечеству, но вы прежде покажите, что вы уважаете религію, права собственности, различіе сословій, престоль, однимъ словомъ, что вы не имфете ничего общаго съ якобинами».

По извъстію Зейме, бывшаго тогда въ Варшавъ и прятавшагося въ домъ Борха по сосъдству съ главною русскою квартирою, поляки окончательно раздълались съ этимъ послъднимъ домомъ уже утромъ въ субботу. Тамъ находилась толна мужчинъ, женщинъ и дътей, принадлежавшихъ къ посольству, и нъсколько солдатъ. Всъ они сбились въ кучку въ одномъ изъ флигелей зданія. Неистовая толна поспольства вырывала ихъ оттуда и убивала. Сидя за бочкою, нъмецъ слышалъ крики и стоны

умиравшихъ женщинъ и дътей.

На день пасхи водили русскихъ плѣнныхъ по улицамъ и ругались надъ ними, плевали на нихъ, издѣвались надъ ними. Когда одинъ русскій, вышедшій изъ терпѣнія, сталъ отгрызаться отъ нихъ крѣпкими словами, за это какой-то молодецъ выстрѣлилъ изъ пистолета, но попалъ не въ плѣнника, а въ польскаго офицера, который начальствовалъ надъ конвоемъ, провожавшимъ плѣнныхъ. Испугавшись, опъ бросилъ у ногъ илѣнникъ пистолетъ и закричалъ, что въ офицера выстрѣлилъ плѣнникъ. Толна заревѣла, что всѣхъ плѣнныхъ надобно вырѣзать. Тутъ плѣнные, которыхъ было 18 человѣкъ, стали на колѣни, просили пощады, вопили, что можно наказывать одного, а не всѣхъ. Самъ командиръ хотѣлъ спасти ихъ, но чернь растерзала ихъ всѣхъ.

Послали къ Костюшкъ курьера, извъщали его о революціи, а между тъмь оказалось, что Варшава совстмъ не такъ единодушно принимала участіе въ революціи, какъ можно было подумать. На другой же день по образованіи провизоріальнаго совъта, многіе бъжали изъ столицы подъ защиту русскихъ войскъ: имъ легче было бросить свое имущество, даже оставить навсегда отечество, что французскаго конвента и комитета общественнаго благосостоянія стояль передъ ихъ глазами ужаснымъ пугаломъ. Они боялись, что открытіемъ революціи въ Польшт будетъ и здъсь то же самое, что дълалось во Франціи. Варшавскія газеты извъщали публику, что возстаніе было вызвано крайностію защиты; получены были депеши къ Игельстрому изъ Петербурга, съ повельніемъ обезоружить все войско и многихъ обывателей перебить, а другихъ заслать въ неволю.

Вследъ за Варшавою возстаніе разразилось въ Вильне. Несіоловскій, князь Антонъ Гедройцъ, Прозоръ и Петръ Завиша склонили тотчасъ на свою сторону стоявшаго тамъ съ бригадою Сулистровскаго и некоторыхъ обывателей. Все поклялись не покидать оружія, пока не очистятъ Литвы отъ москалей. Взяли въ пленъ каштеляна Коссаковскаго и его сына. Гедройцъ съ отрядомъ конницы (въ 800 человекъ, если верить польскимъ известіямъ) напалъ въ Шатахъ на польскій полкъ Коссаковскаго и победилъ его; оттуда двинулся по дороге въ Вильну; къ нему приставали обыватели и товарищи. Несіоловскій между тёмъ вступилъ въ Вильковишки и разбилъ тамъ стоявшій отрядъ войска Коссаковскаго, и потомъ прибылъ въ Вильну.

Въ городъ начальствовалъ русскимъ отрядомъ генералъ Арсеньевъ. Отрядъ состоялъ изъ двухъ пехотныхъ полковъ, нарвскаго и псковскаго, одного батальона егерей, донскаго полка (Киреева) и четырехъ ротъ артиллеріи. Орудій было всего девятнадцать. Артиллеріею командоваль майорь Тучковь, толькочто получившій команду вм'єсто полковника Челищева. Артиллерійскій паркъ расположенъ быль въ пол'ь, на Погулянкъ. Польскія войска, находившіяся передъ возстаніемъ въ Вильнъ, состояли изъ трехъ ротъ пъхотныхъ полковъ (одна перваго и двь четвертаго), изъ артиллерін, двухъ татарскихъ эскалроновъ и седьмого полка, прибывшаго уже наканунъ возстанія въ городъ. Замокъ, арсеналъ, коммиссаріатъ были въ рукахъ поляковъ, какъ союзниковъ. Генералъ Арсеньевъ быль человъкъ безпечный и еще болье, чьмъ Игельстромъ, способный поддаться вліянію поляковъ, темъ более, что подобно Игельстрому подпалъ подъ вліяніе польки, пани Володкевичъ. Энергичнье его дъйствоваль гетмань Коссаковскій; по его стараніямь были удалены нерасположенные въ Россіи патріоты Бржостовскій, Радвишевскій, Грабовскій и ксендзъ Богушъ. Самъ онъ, какъ главный начальникъ литовскаго войска, арестоваль несколькихъ штабъ и оберъ-офицеровъ и старался объ уменьшении своего войска; онъ былъ чрезвычайно ненавидимъ.

Главнымъ зачинщикомъ заговора явился тогда инженерный полковникъ Ясинскій, пламенный патріотъ, отважный фанатикъ, готовый на самыя крайнія мѣры, поклонникъ французскаго террора. Выѣхавши изъ Вильны, онъ успѣлъ склонить къ заговору трехъ полковниковъ съ ихъ полками, Мея, Несіоловскаго, князя Гедройца, и бригадира Хлевинскаго, и воротился въ Вильну.

Гетманъ Коссавовскій, подмѣтивъ, что Ясинскій затѣваетъ возстаніе, арестовалъ его. Но Ясинскій убѣжалъ, и скрываясь въ Вильнѣ у друзей, положилъ вмѣстѣ съ ними въ назначенную но напасть на сонныхъ русскихъ, перебить ихъ или взять въ плѣнъ. Главные соумышленники его въ Вильнѣ были: нѣкто Хацкевичъ— извѣстный шулеръ, поручикъ Коллонтай, Бржостовскій, Поцѣй и др. Жолнѣры были подговорены снабдить обывателей оружіемъ. Подъ предлогомъ полученія жалованья они приходили на польскую гаунтвахту и выносили оттуда подъ шинелью оружіе и раздавали обывателямъ. Въ ночь, когда надобно было начать рѣзню, заговорщики положили собраться въ замкѣ; жолнѣры должны были зарядить ружья и сверхъ того взять съ собою по заряженному пистолету. Оттуда они должны были идти кучками, по количеству русскихъ постовъ, и дожидаться сигнала. Пушечный выстрѣлъ на башнѣ замка долженъ былъ служить сигналомъ: всѣ, услышавши его, должны были броситься на русскихъ и бить ихъ, гдѣ и какъ попало.

Предъ взрывомъ возстанія носились слухи, что въ Вильнъ готовится ръзна. Факторъ-еврей, по прозвищу Гордонъ, указалъ Тучкову, что на домахъ, гдѣ квартируютъ русскіе, были буквы RZ, а надъ воротами Тучкова: № 13. Тучковъ донесъ объ этомъ Арсеньеву, но тотъ сказалъ: «это шалость какихъ-нибудь повъсъ», и приказалъ плацъ-майору Багоуту стереть ихъ, Тучковъ однако принялъ предосторожности, поставилъ караулъ у парка и велѣлъ держатъ горящіе фитили при орудіяхъ. Арсеньевъ, обманываемый поляками, даже разсердился на Тучкова за принатіе этихъ мѣръ предосторожности въ артиллерійскомъ паркъ, и говорилъ: «не стыдно ли вамъ бояться поляковъ», и запретилъ жечь напрасно фитили, но Тучковъ велѣлъ держать ихъ горящими въ латунныхъ фонаряхъ, чтобъ начальникъ не зналъ, а все-таки не оставилъ предосторожностей.

Наступила пасха, случившаяся въ этотъ годъ въ одинъ день у православныхъ и католиковъ. Между русскими и поляками начались недоразумънія и драки. Люди, желавшіе себя успокочть, приписывали это пьянству, обычному обоимъ народамъвъ такой торжественный праздникъ.

Въ этотъ день прибъжалъ въ городъ гетманъ Коссаковскій; онъ былъ недалеко отъ Вильны въ Яновъ, у своего брата, и намъревался тамъ пробыть до Ооминой недъли. Вдругъ вечеромъ въ великую субботу напалъ на яновскую усадьбу генералъ Хлевинскій, съ цълію схватить гетмана. Но гетманъ успълъ убъжать черезъ калитку, которая выходила въ узкую улицу деревни и, вскочивъ во дворъ къ одному крестьянину, сълъ на его лошадъ и убъжалъ къ пріятелю сосъду, а у послъдняго взялъ повозку и поъхалъ наскоро въ Вильну. Онъ пріъхалъ туда уже поздно на первый день насхи. Въ попедъльникъ, 11-го (22-го апръля),

гетманъ собралъ войсковую коммиссію, и говорилъ: «принимайте мѣры; войско бунтуетъ, возстаніе вспыхнетъ если не сегодня, такъ завтра, и наша кровь польется по улицамъ». Оттуда онъ отправился къ Арсеньеву, жившему въ палацѣ Паца, на Замковой улицѣ. «Надобно скорѣе русскимъ войскамъ выходить въ лагерь, сказалъ онъ. Поляки взбунтовались. Вамъ самому грозитъ опасность».

«Правила, наблюдаемын въ россійскомъ войскъ, сказалъ Арсеньевъ, не дозволяютъ выводить войско въ лагерь раньше 15-го ман. Я не вижу никакой опасности въ Вильнъ».

Когда Коссаковскій разсказаль ему о своемь приключеніи, Арсеньевь см'ялся и говориль: «вы напрасно струсили».

Вечеромъ Ясинскій назначиль заговорщикамъ сборище въ Зарѣчьѣ, въ саду, гдѣ часто собиралась молодежь пить пиво. Туда привезли и артиллерію. Тамъ условились, какъ овладѣть гауптвахтою, и арестовать генераловъ и офицеровъ.

Въ половинъ перваго ночью раздался пушечный выстрълъ, вследь затемь ударили по костеламь въ набать, забили въ барабаны. Выстрёлы пошли одни за другими чаще и чаще. Раздались крики: do broni, do broni! Заговорщики, одни съ ружьями, другіе съ кольями, саблями, ножами, біжали по разнымъ улицамъ, толпы ихъ на каждомъ шагу умножались пристававшими къ нимъ жителями; иные изъ послъднихъ ждали условнаго знака, другіе ничего не ждали, но, внезапно пробужденные, поняли, что происходить и тотчась увлеклись давно сдержаннымъ чувствомъ. Майоръ Собецкій съ жолнёрами седьмого полка бёжаль къ ратущъ и напаль на гауптвахту, перебиль часть русскихъ, которые тамъ находились, другіе отдались въ пленъ. Поляки взяли восемь орудій (не входившихъ въ число девятнадцати, которыя были въ паркъ на Погулянкъ). Офицеръ Хелкевичъ съ двадцатью заговорщиками напаль на Арсеньева, приказаль дать залпъ по окнамъ и закричалъ: «весь батальонъ впередъ»! Арсеньевъ тотчасъ закричалъ пардонъ. По однимъ извъстіямъ, русскій генераль быль схвачень на Антоколь, въ дом'в госпожи, съ которою любезничаль. По другимъ-Арсеньевъ захваченъ въ собственной квартиръ. Ясинскій прибъжаль къ нему, взяль его подъ руки и сказалъ: «господинъ генералъ! Таковъ жребій войны. Вы арестованы, но за вашу доброту и благородство вы будете въ сердцахъ нашихъ уважаемы и любимы». Подполковникъ Гурскій, которому онъ передаль его, увель его въ арсеналь для помѣщенія подъ стражею.

Схваченъ полковникъ Языковъ, комендантъ Ребокъ, взяты русскіе чиновники. Взяли гетмана Коссаковскаго, Швейковскаго

и другихъ сторонниковъ и совътниковъ тарговицкой конфедераціи. У гетмана на караулъ стояло двънадцать карабинеровъ. Когда заговорщики приблизились къ его дому, гетманъ приказалъ стрълять изъ оконъ, а самъ съ пистолетомъ въ рукъ бросился по задней лъстницъ и встрътилъ на ней своего адъютанта. Михаловскаго. «Бунтъ»! закричалъ гетманъ. Но Михаловскій отвъчалъ ему ударомъ въ лицо. Коссаковскій повернулъ назадъ вверхъ по лъстницъ, убъжалъ на чердакъ и спрятался за трубу. Заговорщики искали его по всему дому, наконецъ нашли, вытащили и отправили въ арсеналъ. Другой адъютантъ его, Рудзинскій, хотълъ его защищать и былъ застръленъ. Гетмана вели на веревкъ, при неистовыхъ крикахъ толпы, и награждали его пинками и плевками, какъ предателя отечества.

Страхъ неожиданности поразиль русскихь до того, что они потеряли присутствіе духа. Иные прятались въ печи, другіе надъвали женское платье. Такимъ образомъ, взяли въ плѣнъ, кромѣ вышеозначенныхъ господъ, пять майоровъ, четырехъ капитановъ, одиннадцать поручиковъ, восемь подпоручиковъ, одного адъютанта, двѣнадцать прапорщиковъ и 964 нижнихъ чиновъ. Всѣхъ ихъ заперли въ костелъ св. Казимира (нынѣшній соборъ Николан Чудотворца), откуда Ясинскій приказалъ выпести св. Дары.

Тучковъ, выскочивъ изъ своей квартиры, съть на лошадь и ръшился пробиться на Погулянку, къ своему парку. У рогатки поляки остановили его и кричали: дай гасло! Тучковъ попытался сказать вразумительное слово, но поляки смекнули, что это русскій и бросились на него изъ сторожки. Тучковъ повернуль назадъ, пришпорилъ лошадъ и бросился въ глухой переулокъ вмъстъ съ однимъ тусаромъ. Такъ какъ изъ переулка выхода не было, то они развалили плетень, огораживавшій дворы, переводили чрезъ него лошадей за поводья, перебрались черезъ дворы и такимъ образомъ выбрались изъ города и достигли парка. Мало-по-малу сходились къ Тучкову русскія роты, которыя также, какъ Тучковъ, за невозможностію проъхать чрезъ рогатку, пробивались сквозь заборы дворовъ. Одна изъ этихъ ротъ дралась съ поляками въ городъ на штыкахъ и положила много поляковъ, но отъ нея самой осталось всего сорокъ человъкъ.

Тучковъ началъ бомбардировать городъ. Въ Вильнъ сдълался пожаръ. Поляки, увидя, откуда имъ угрожаетъ опасность, отправили противъ Тучкова одну за другою команды, но казаки заманивали ихъ подъ орудія, которыя угощали ихъ картечью. Между тъмъ въ монастыръ, находившемся въ предмъстьъ, ка нониры, подмътивъ складъ пороха, донесли Тучкову и, по его приказанію, зажгли его.

Остатки русских убъжали изъ города къ Тучкову, и привели взятаго въ плънъ служившаго въ польской службъ, родомъ прусскаго нъмца, майора Теттау, который имълъ предписаніе арестовать Тучкова. Прибывшіе съ нимъ русскіе успъли даже вахватить съ собой припасовъ и въ томъ числъ свяченаго (пасхальныхъ освященныхъ снъдей), котораго по обычаю много приготовили поляки у себя въ домахъ. Около полудня собралось на Погулянкъ ускользнувшихъ отъ избіенія и плъна въ Вильнъ тысячъ около двухъ съ двумя стами человъкъ, считая деньщиковъ, слугъ и всякаго званія русскихъ людей. Арсеньевъ, находясь въ плъну, прислалъ къ Тучкову русскаго плъннаго офицера въ сопровожденіи польскаго офицера, съ запискою такого содержанія:

«Я арестованъ. Жизнь моя въ опасности; не затъвайте съ

поляками никакого дела».

«Мы знаемъ, — сказаль полякъ, — что въ Варшавѣ русское войско истреблено и уже во всей Польшѣ только и остается русскаго войска, что вашъ отрядъ». То же подтвердилъ и русскій плѣнный, приведенный полякомъ.

Тучковъ отписалъ Арсеньеву такъ:

«Я не дамъ себя арестовать полякамъ. Честь и жизнь мою буду защищать до послъдней капли крови. Не я одинъ, а всъ штабъ и оберъ-офицеры и нижніе чины, которыми я имъю честь начальствовать, одного со мною мнънія».

Послѣ подписи Тучкова, подписали эту записку, въ знакъ единомыслія съ нимъ, и всѣ офицеры, нѣсколько унтеръ-офи-

церовъ и трое грамотныхъ изъ рядовыхъ.

Наперекоръ просьбѣ Арсеньева, Тучковъ усилилъ бомбардированіе Вильны. Противъ него выходили поляки изъ города, съ цѣлію захватить или прогнать русскую артиллерію, но убѣгали назадъ, поражаемые изъ орудій.

Между тъмъ, въ продолжение всего этого дня Тучковъ дълалъ приготовления къ отступлению. Для запряжки лошадей подъ орудия употреблялись, за недостаткомъ хомутовъ, свернутые и свя-

занные въ видъ клещей солдатские плащи.

Не зная, что Тучковъ собирается уходить, жители Вильны пришли отъ непріятельской бомбардировки въ такое смятеніе, что близки были къ потерѣ духа п къ сдачѣ. Тутъ Ясинскій даль приказаніе всѣмъ, подъ страхомъ смерти, зажечь въ каждомъ окнѣ по двѣ свѣчи и всѣмъ собираться на рынокъ съ оружіемъ, съ какимъ кто можетъ, хотя бы съ дубиной или кочергою, подѣлилъ ихъ на отряды и высылалъ партіями за разныя городскія ворота, готовясь къ битвѣ. Но страхъ и заботы

его были напрасны. Тучковъ оставилъ горящіе костры на томъ мёсть, гдь стояль, и приказаль, для большаго впечатлёнія, зажечь корчму, чтобы жители думали, что онъ остается тамъ, гдъ быль, и не оставляеть нам'вренія вредить городу, а между тімь отступиль на Понарскія высоты. Путь шель по яру. Дорога была вязка и узка; русскіе шли посреди зарослей, посреди обрывовъ. Лошади, непривычныя къ запряжке подъ пушки, бились и падали. Люди должны были везти орудія на себъ. Къ разсвъту они достигли Понарской горы, а тамъ должны были переправляться черезъ ръку Ваку. Здъсь прислали къ Тучкову извъстіе отъ князя Циціанова изъ Гродно, о томъ, что отрядъ, стоявшій въ Гродно, цёль и желаеть, чтобы Тучковъ примкнуль къ нему поскорбе. Тучковъ ускорилъ маршъ къ Гродно. За нимъ по следамъ погнался полковникъ Гедройцъ. Они встретились въ льсу, пушки у русскихъ были лучше, чемъ у поляковъ, и последніе, потерявъ достаточное число людей, перестали на-

надать. Тучковъ благополучно добрался до Гродно.

Отрядъ князя Циціанова въ Гродно также быль приговоренъ къ избіенію, какъ отряды, находившіеся въ Варшавѣ и въ Вильнѣ, но его спасъ одинъ расторопный и храбрый казакъ, убъжавшій изъ Варшавы. Когда тамъ началось избіеніе русскихъ, онъ ускакалъ, пробрался въ Гродно, и раньше почты извъстилъ Циціанова. Приняты мёры предосторожности. Вслёдь затёмъ пришла почта. Ее вскрыли и нашли письма къ заговорщикамъ, где имъ предписывалось начать резню надъ русскими. Заговорщиковъ переловили въ одномъ монастыръ, сломали мостъ на Нъманъ и вышли изъ города въ лагерь. За казакомъ пришло въ Гродно другое извъстіе: шелъ туда батальонъ королевской гвардіи съ темъ, чтобы напасть врасплохъ на русскихъ, но увиделъ, что мость на Немане сломань, и повернуль назадь. Циціановь стояль за городомъ и дожидался Тучкова. По прибыти его, оба отряда соединились, и Тучковъ вмёстё съ Циціановымъ входиль въ Гродно съ музыкою, ведя за собою пленныхъ поляковъ съ ихъ знаменемъ; русскіе офицеры слышали, какъ польскія дамы, стоя на балконахъ, громко говорили: «вотъ идутъ россійскіе недорѣзки!»

Тучковъ съ своимъ отрядомъ поспѣшно сдѣлалъ нѣсколько движеній и присоединился къ другому отряду русской арміи,

генералъ-поручика Кнорринга.

Въ Вильнъ какъ только узнали, что Тучковъ ушелъ, созвано было народное собраніе на рынкъ: оглашено революціонное устройство. Нъкто Бялопіотровичъ, казистый мужчина, одаренный крыпкимъ горломъ, по приказанію Ясинскаго, прочиталъ

всенародно актъ литовскаго повстанья, объявиль, что девизомъ его будутъ слова, произнесенныя въ Краковъ Костюшкою: «Кто не съ нами, тотъ противъ насъ». Ясинскій, руководитель заговора, былъ наименованъ начальникомъ вооруженной народной силы въ Литвъ. Составился литовскій высочайшій совътъ. Учреждался уголовный судъ, первая необходимость торжествующей революціи: всегда въ такихъ случаяхъ является охота и потребность

вспрыснуть ее кровью.

Въ тотъ же день вечеромъ, увидали жители Вильны, какъ плотники навезли дерева къ гауптвахтъ близъ ратуши, и построили изъ него висѣлицы, примкнувъ ее къ фонарю. Такъ приказано было изъ подражанія французамъ, у которыхъ тогда въ модъ было вздергивать на фонарь лицъ (à la lanterne), объявленныхъ врагами отечества. Въ четвергъ, въ три часа пополудни, толиа народа собралась около этого места. Отъ арсенала шли жолефры съ барабаннымъ боемъ; за ними въ каретъ, запряженной былыми лошадыми, везли послыдняго литовскаго гетмана. Онъ быль одъть въ желтомъ шлафрокъ, опущенномъ бѣлымъ смушкомъ, въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ его схватили ночью. По сторонамъ кареты вхали конные. Трубачи играли маршъ. Зрители наполняли не только окна, но и кровли домовъ. Когда карета приблизилась, Ясинскій выбхаль къ ней на встручу съ панами Несіоловскимъ и Тизенгаузомъ, и обратившись къ народу, сказалъ:

«Милостивые государи! Здёсь будеть происходить событіе, о которомъ запрещается разсуждать. Нравится ли оно кому изъвась, или нёть, извольте молчать, а кто подниметь голось, тотъ

будеть повъшень на этой висълицъ».

Сказавши это, онъ побхаль назадъ къ гауптвахтъ.

Жолнфры составили каре. Глубокое молчание господствовало въ народф, сообразно предупреждению Ясинскаго.

Передъ каретой выбхалъ верхомъ на бёломъ конъ инстигаторъ (обвинитель) новаго уголовнаго суда, адвокатъ Эльснеръ,

и развернувъ бумагу, читалъ приговоръ.

Коссаковскій обвинялся въ томъ, что оказывалъ содъйствіе иноземнымъ интригамъ противъ Польши и варварству иноземныхъ государствъ, старался вмъстъ съ тарговицкою конфедераціею уничтожить народную конституцію, преслъдовалъ нехотъвшихъ вступить въ конфедерацію, присвоилъ себъ званіе литовскаго гетмана и растрачивалъ казенное достояніе на пользу тарговицкой шайки и на свои собственныя потребности, За это онъ присуждался къ лишенію чести, имущества и къ повъшенію.

Эльснеръ, прочитавши эти слова, отъбхалъ.

Тогда бернардинскій монахъ вошелъ въ карету исповѣдовать осужденнаго. Палачъ между тѣмъ уже взлѣзъ на висѣлицу поднимать въ свое время вверхъ петлю съ повѣшеннымъ. Послѣ нѣсколькихъ минутъ исповѣди въ каретѣ, бернардинъ вышелъ оттуда, и стоявшіе близъ кареты гицели і) вывели подъ руки литовскаго гетмана. Онъ хотѣлъ сказать народу прощальное слово, но чуть открылъ ротъ, какъ раздался крикъ: «нельзя! нельзя! барабанщикъ, бей въ барабанъ!» Гицели сняли съ него его желтый халатъ, посадили на кресло, связали назадъ руки. Послѣдній литовскій гетманъ еще попытался-было блеснуть предсмертнымъ краснорѣчіемъ. Но опять закричали: «нельзя»! и забарабанили еще громче прежняго. Палачъ дурно охватилъ петлею его жирную шею. Гетманъ нѣсколько минутъ томился и бился подъ барабанный бой.

Когда не стало въ немъ признаковъ жизни, молчаніе прервалось, и кто-то осмѣлился крикнуть: виватъ! Такъ какъ Ясинскій не показаль за это своего гнѣва, то и другіе кое-кто повторили то же, а вслѣдъ за ними множество голосовъ залпомъ крикнули: виватъ!

Тило гетмана безъ гроба зарыто было нарочно неглубоко,

такъ что собаки отконали его и растерзали.

Черезъ нѣсколько дней, 15 (26) апрѣля изданъ былъ универсалъ ко всей Литвѣ. Въ немъ извѣщалось объ установленіи въ Вильнѣ высочайшаго совѣта для великаго княжества литовскаго, требовалось, чтобы всѣ мѣстныя власти и учрежденія подчинялись ему исключительно и безусловно.

Н. Костомаровъ.

<sup>1)</sup> Такъ назывались служители, исполнявшіе низкія работы, напр., били собакъ и пр., они служили помощниками палачей.

## СТРАННАЯ ИСТОРІЯ

## РАЗСКАЗЪ.

...Лътъ пятнадцать тому назадъ-началъ г-нъ Х..., обязанности службы заставили меня прожить нёсколько дней въ губернскомъ городь Т.... Я остановился въ порядочной гостинниць, устроенной за полгода до моего прівзда разбогатвишимъ портнымъ изъ евреевъ. Говорятъ-она процебтала недолго, что у насъ весьма обыкновенно; но я засталь ее еще въ полномъ блескъ: новыя мебели стръляли по ночамъ какъ изъ пистолетовъ, постельное бълье, скатерти и салфетки нахли мыломъ, а отъ крашеныхъ половъ несло олифой, что впрочемъ, по мненію полового, человъка весьма изящнаго, хоть и не совствит опрятнаго, препятствовало распространенію нас'якомыхъ. Половой этотъ, бывшій камердинеръ князя Г., отличался развязностію обращенія и самоувъренностію; ходиль постоянно во фракъ съ чужого плеча и стоптанныхъ башмакахъ, носиль подъ мышкой салфетку и множество угрей на щекахъ, и свободно размахивая потными руками, произносиль короткія, но внушительныя рѣчи. Онъ оказывалъ мнъ нъкоторое покровительство, какъ человъку способному одѣнить его образованность и знаніе свѣта; но на собственную судьбу взиралъ несколько разочарованнымъ окомъ. — «Известно, сказаль онь мн однажды, — какое наше теперь положение? За хвость, да на солнце!» Звали его Ардаліономъ.

Мнѣ предстояло сдѣлать нѣсколько визитовъ чиновнымъ лицамъ города. Тотъ-же Ардаліонъ досталъ мнѣ коляску и лакея,

одинаково развинченныхъ и истертыхъ; но на лаке была ливрея а коляску украшали гербы. Окончивъ всъ оффиціальныя посъщенія, я забхаль къ одному пом'єщику, старинному знакомому моего отца, съ давнихъ поръ поселившемуся въ город Т.... Я съ нимъ лътъ двадцать не видался; онъ успълъ жениться, развести порядочное семейство, овдовъть и разбогатъть. Онъ занимался откупами, то-есть, ссужаль откупщиковь залогами за крупные проценты.... «Рискъ — благородное дѣло!» впрочемъ, и риску было мало. Въ теченіи нашей бесёды, въ комнату, нерёшительными, но легкими шагами, словно на ципочкахъ, вошла дъвушка лътъ семнадцати, тоненькая и худенькая. «Воть, сказаль мев мой знакомый, старшая моя дочь, Софи, рекомендую; заменила мне покойницу; хозяйничаеть въ домъ, за братьями и сестрами наблюдаеть». Я вторично поклонился вошедшей девушке (она между твиъ, молча, опустилась на стулъ), и подумалъ про себя, что на хозяйку, на воспитательницу она мало похожа. Липо у ней было совсёмъ дётское, круглое, съ маленькими, пріятными, но неподвижными чертами; голубые глазки, подъ высокими, то же неподвижными, неровными бровями, глядели внимательно, почти изумленно, точно они начинали замъчать что-то для нихъ неожиданное; пухлый ротикъ съ приподпятой верхней губой, не только не улыбался, но казалось, не имёль этой привычки вовсе; на щекахъ, нъжными продолговатыми пятнами, не прибавляясь и не уменьшаясь, стояла розовая кровь подъ тонкой кожей. Пушистые бёлокурые волосы висёли легкими гроздьями съ объихъ сторонъ небольшой головы. Грудь дышала тихо и руки какъ-то неловко и строго прижимались къ узкому стану. Голубое платье падало безъ складокъ — по-дътски — на маленькія ножки. Общее впечатавніе, производимое этой аввушкой, было не то, чтобы бользненное, но загадочное. Я видьлъ перелъ собою не просто робъвшую провинціальную барышню, но существо съ особеннымъ, для меня неяснымъ, отпечаткомъ. Оно меня не привлекало и не отталкивало; я его не вполнъ понималъ и только чувствоваль, что миж еще не удавалось встрётить болже искреннюю душу. Жалость.... да! Жалость возбуждала во мнь эта молодая, серьезная, настороженная жизнь — Богъ въдаеть почему! «Не отъ вемли сея», думалось мнв, хотя собственно въ выраженіи лица не было ничего «идеальнаго», и хотя въ гостинную mademoiselle Sophie очевидно появилась для того, чтобы исполнить роль хозяйки, на которую намекаль ея отець.

Онъ началъ говорить о жизни въ городѣ Т., объ общественныхъ удовольствіяхъ и удобствахъ, доставляемыхъ ею. «У насъсмирно, замѣтилъ онъ, губернаторъ меланхоликъ, губернскій предводитель — холостякъ. А впрочемъ, послѣзавтра въ дворянскомъ собраніи большой балъ. Совѣтую съѣздить: здѣсь не безъкрасавицъ. Ну и всю нашу интеллигенцію вы увидите».

Мой знакомый, какъ человѣкъ нѣкогда обучавшійся въ университетѣ, любилъ употреблять выраженія ученыя. Онъ произносиль ихъ съ ироніей, но и съ уваженіемъ. Притомъ извъстно, что занятіе откупами, вмѣстѣ съ солидностію, развивало

въ людяхъ нъкоторое глубокомысліе.

— Позвольте спросить, вы будете на этомъ балъ? обратился я къ дочери моего знакомаго. Мнъ хотълось услыхать звукъ ея голоса.

— Папенька намъренъ поъхать, отвъчала она, и я съ нимъ. Голосъ у ней оказался тихій и медленный, и выговаривала она каждое слово, точно недоумъвала.

— Въ такомъ случав позвольте пригласить васъ на первую кадриль. — Она наклонила голову въ знакъ согласія, но и тутъ

не улыбнулась.

Я вскоръ удалился, и, помнится, взглядъ ея глазъ, пристально на меня устремленныхъ, показался мнъ до того страннымъ, что я невольно посмотрълъ себъ черезъ плечо, ужъ не видитъ ли она кого-нибудь, или что-нибудь у меня за спиною?

Вернувшись въ гостинницу и пообъдавъ неизмѣннымъ «супъжульенъ», котлетами съ горошкомъ и просушеннымъ до черноты рябчикомъ, я присѣлъ на диванъ и предался размышленіямъ. Предметомъ ихъ была эта Софія, эта загадочная дочь моего знакомаго; но убиравшій со стола Ардаліонъ растолковалъ по-своему мою задумчивость. Онъ приписалъ ее скукъ.

— Оченно у насъ въ городъ мало развлеченій для господъ проъзжающихъ, заговорилъ онъ съ обычной развязной снисходительностію, въ то же время продолжая похлопывать грязной салфеткой по спинкамъ стульевъ; это похлопываніе, какъ извъстно, свойственно однимъ лишь образованнымъ слугамъ. «Очень мало!» Онъ помолчалъ, а громадные стѣнные часы, съ лиловой розой на бѣломъ циферблатъ, своимъ однообразнымъ и сиплымъ чиканіемъ то же какъ бы подтверждали его слова. «О...чень! о-чень!» щелкали они. «Ни концертовъ никакихъ, ни театровъ», продолжалъ Ардаліонъ (онъ ѣздилъ съ своимъ бариномъ за границу,

и чуть ли не побываль въ Парижѣ; опъ хорошо зналь, что одни мужики говорять: кінтръ), «ни танцовъ напримѣръ или вечернихъ пріемовъ между господами дворянами, ничего этого не существуеть». (Опъ остановился на мгновеніе, вѣроятно для того, чтобы дать мнѣ замѣтить отборность своего слога). «Даже другъ друга видятъ рѣдко. Сидитъ каждый у себя на тычкѣ, какъ «кетикъ» какой. И выходитъ, что заѣзжимъ посѣтителямъ дѣваться бываетъ—просто некуда».

Ардаліонъ глянуль на меня изкоса.

— Развѣ вотъ что, продолжаль онъ съ разстановкой. Въ случаѣ, если имѣется такое ваше расположеніе...

Онъ вторично глянулъ на меня и даже усмѣхнулся, но, должно быть, надлежащаго расположенія во мнѣ не замѣтилъ.

Изящный слуга подошель къ двери, подумалъ, вернулся, и, помявшись немного на мъстъ, нагнулся къ моему уху и съ игривой улыбкой промолвилъ:

— Не желаете ли вы мертвыхъ видъть?

Я съ изумленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Да, продолжаль онъ уже шопотомъ; у насъ есть тутъ такой человъкъ, изъ простыхъ мъщанъ и даже безграмотный, а дъла совершаетъ чудныя. Если, напримъръ, вы къ нему отъявитесь и пожелаете увидать какого-ни-на-есть покойника изъ вашихъ знакомыхъ, онъ вамъ его безпремънно покажетъ.

— Какимъ же это образомъ?

— Это ужъ его секретъ. Потому хотя онъ и человъкъ безграмотный, прямо сказать: безсловесный, но въ божественности очень силенъ! Большое отъ купечества къ нимъ уваженіе!

— И всёмъ это въ городе известно?

— Кому нужно—знають-сь; ну, а конечно, оть полиціи спасеніе соблюдается. Потому, что ни толкуй, дѣла все-таки запрещенныя, и для простого народа— соблазнъ; простой народь—чернь, значить, извъстно—сейчась въ кулаки!

- Вамъ онъ мертвецовъ показывалъ? спросилъ я Ардаліона.

Такого образованнаго смертнаго я не ръшался «тыкать».

Ардаліонъ качнуль головою.—Показываль-съ; родителя какъ живого представилъ.

Я уставился на Ардаліона. Онъ посмѣивался и наигрываль салфеткой—и снисходительно, но съ твердостію, поглядываль на меня.

— Да это очень любопытно! воскликнуль я наконець. Нельзя ли мнъ съ этимъ мъщаниномъ познакомиться?

— Съ ними прямо никакъ нельзя-съ; а черезъ ихнюю мамыньку нужно дъйствовать. Старушка почтенная; на мосту мочеными яблоками торгуетъ. Если прикажете, я ее спрошу-съ.

— Сдѣлайте одолженіе.

Ардаліонъ кашлянуль въ руку.—И благодарность, какую вы положите, небольшую, разум'вется, то же ей вручить сл'ядуеть, той самой старушк'в. А я съ своей стороны ей доложу-съ, что опасаться васъ нечего, такъ какъ вы господинъ за'взжій, баринъ — ну и конечно можете понимать, что сіе есть тайна, и до непріятности ни въ какомъ случав ее не доведете.

Ардаліонъ взяль подносъ въ одну руку и, граціозно виляя и собственнымъ станомъ и подносомъ, направился къ двери.

— Такъ я могу на васъ надъяться? крикнулъ я ему вслъдъ.

— Будьте благонадежны! раздался его самоув ренный голосъ. Побес вдуемъ со старушкой и отв втъ вамъ передадимъ въ аккуратъ.

Не стану распространяться о томъ, какія мысли возбудиль во мнѣ необычайный фактъ, сообщенный Ардаліономъ; но готовъсознаться, что съ нетерпѣніемъ ожидалъ обѣщаннаго отвѣта. Поздно вечеромъ вошелъ ко мнѣ Ардаліонъ и объявилъ свою досаду: онъ не могъ отыскать старушку. Я все-таки, въ видахъ поощренія, вручилъ ему трехъ-рублевую бумажку. На слѣдующее утро онъ снова, и съ радостнымъ лицомъ, явился въ мою комнату: старушка соглашалась на свиданіе со мною.

— Эй! мальчуга! врикнуль Ардаліонь въ корридорѣ; мастеровой! Поди-ка сюда! Вошелъ младенецъ лѣтъ шести, весь перепачканный въ сажѣ, какъ котенокъ, съ остриженной, мѣстами даже голой головой, въ изорванномъ полосатомъ халатѣ и огромныхъ калошахъ на босу ногу. —Вотъ ты ихъ проведешь, куда знаешь, промолвилъ Ардаліонъ, обращаясь къ «мастеровому» и указывая на меня. А вы, господинъ, какъ придете, спросите Мастридію Карповну. Мальчикъ издалъ сиплый звукъ, и мы отправились.

Мы шли довольно долго по немощеннымъ улицамъ города Т.; наконецъ, въ одной изъ нихъ, едва ли не самой пустынной и унылой, мой вожатый остановился передъ ветхимъ двухъ-этажнымъ деревяннымъ домикомъ и, утеревъ посъ всёмъ рукавомъ халата, проговорилъ:

«Здёся; на право ступайте». Я вошелъ черезъ крылечко въ

съни, толкнулся на право: низенькая дверь завизжала на ржавыхъ метляхъ, и я увидъть передъ собою толстую старушку въ коричневой, зайцемъ подбитой кацавейкъ и пестромъ платочкъ на головъ.

— Мастридія Карповна? спросиль я.

— Она самая и есть, отвѣчала мнѣ старушка пискливымъ толоскомъ. Милости просимъ. На стульчикъ не угодно-ли?

Комната, въ которую ввела меня старушка, была до того завалена всякимъ хламомъ, тряпьемъ, подушками, перинами, мѣшками, что повернуться въ ней почти не было возможности. Солнечный свѣтъ едва пробивался сквозъ два запыленные окошка; въ одномъ углу, за грудой наставленныхъ другъ на дружку коробовъ, слабо охалъ и жаловался... неизвѣстно кто: быть можетъ, больной ребенокъ, а быть можетъ—щенокъ. Я усѣлся на стулъ, а старушка стала прямо передо мною. Лицо у ней было жолтое, полупрозрачное, какъ восковое; губы до того ввалились, что среди множества морщинъ представляли одну, поперечную; клокъ бѣлыхъ волосъ торчалъ изъ-подъ головного платка, но воспаленные, сѣрые глазки умно и бойко выглядывали изъ-подъ нависшей лобовой кости; а заостренный носикъ такъ и выдавался шиломъ, такъ и нюхалъ воздухъ; плутъ-молъ я! Ну! ты баба не промахъ! подумалось мнѣ; притомъ же отъ нея попахивало водочкой.

Я объясниль ей причину моего посъщенія, которая впрочемь, какъ я замътиль, должна была ей быть извъстной. Она выслушала меня, быстро помаргивая глазами, и только еще востръе

выдвинула свой носъ, словно клюнуть имъ собиралась.

— Такъ-съ, такъ-съ, заговорила она наконецъ; Ардаліонъ Матвъичъ намъ сказывали-съ, точно-съ; вамъ сыночка моего, Васиньки, искусство понадобилось.... Только сумлъваемся мы, государь мой....

- Отчего же? перебиль я. На мой счеть вы можете быть

совершенно спокойны.... Я не доносчикъ.

— Охъ, батюшка вы мой, посившно подхватила старушка; что вы это? Смвемъ мы про ваше благородіе такое думать! Да и доносить-то на насъ съ какой стати? Развв мы что грвшное затвваемъ? Не таковскій мой сыночекъ, батюшка, чтобы ему на какое нечистое двло согласиться,... или какимъ колдовствомъ баловаться.... да сохрани Богъ, мать пресвятая Богородица! Старушка три раза перекрестилась. По всей губерніи первый постникъ и молельщикъ; первый, батюшка вы мой, ваше благородіе! А это точно — милость его посвтила великая. Чтожъ? Это двло не его рукъ. Это, голубчикъ мой, свыше; да.

— Такъ вы согласны? спросиль я; когда я могу съ вашимъ

сыномъ повидаться?

Старушка опять заморгала глазами и раза два перепихнула скатанный носовой платокъ изъ рукава въ рукавъ. — Охъ, государь мой, государь мой, сумлъваемся мы....

— Позвольте, Мастридія Карповна, вручить вамъ сл'ядующее,

перебиль я ее, и подаль ей десятирублевую бумажку.

Старушка тотчасъ схватила ее своими пухлыми кривыми пальцами, напоминавшими мясистыя когти совы, проворно засунула ее въ рукавъ, подумала немного и, какъ бы внезапно ръшившись, хлопнула себя объими ладонями по ляшкамъ.

— Приходи сюда сегодня вечеромъ, въ восьмомъ часу, заговорила она не своимъ обычнымъ, а другимъ, болѣе важнымъ
и тихимъ голосомъ: только не въ эту комнату, а прямо изволь
подняться во второй этажъ; и будетъ тебѣ дверь на лѣво, и ты
ту дверь отвори; и войдешь ты, ваше благородіе, въ пустую комнату и въ той комнатѣ увидишь стулъ. Сядь ты на этотъ стулъ
и жди; и что бы ты ни видѣлъ, никакихъ словъ не произноси
и не дѣлай ничего; и съ сыночкомъ моимъ то же не изволь разговаривать; потому — онъ еще младъ, да и онъ же у меня въ
падучкѣ. Испугать его очень легко: затрепещется, затрепещется,
словно цыпленокъ какой.... бѣда!

Я посмотрълъ на Мастридію. Вы говорите онъ молодъ, но коли онъ вашъ сынъ...

- По духу, батюшка, по духу! Много у меня сироть-то! прибавила она, мотанувъ головою въ направлении угла, откуда раздавался жалобный пискъ. О-охъ, Господи Боже ты мой, пресвятая мать Богородица! А вы, батюшка мой, ваше благородіе, прежде чёмъ сюда пожалуете, извольте-ка подумать хорошенько, кого вамъ изъ вашихъ покойныхъ сродственниковъ или знакомыхъ, царство имъ небесное! увидёть желательно. Переберите своихъ покойничковъ, и котораго выберете, такъ ужъ его въ умъ держите, все держите, пока сыночекъ придетъ!
  - A развъ я не долженъ сказать вашему сыну, кого именно....
- Ни, ни, батюшка, ни единаго слова. Онъ самъ въ вашихъ мысляхъ откроетъ, что ему нужно. А вы только знакомца вашего хороше..енько въ умѣ держите; да за обѣденнымъ столомъ винца выпейте — стаканчика два, три; винцо никогда не мѣшаетъ. Старуха разсмѣялась, облизнулась, провела рукою по рту и вздохнула.
- Такъ въ половинѣ восьмого? спросилъ я, поднимаясь со стула.
- Въ половинъ восьмого, батюшка, ваше благородіє; въ половинъ восьмого, успокоительно отвъчала Мастридія Карповна.

Я простился со старухой и вернулся въ гостинницу. Я не сомнъвался въ томъ, что меня собирались одурачить, но какимъ образомъ? вотъ что возбуждало мое любонытство. Съ Ардаліономъ я помънялся всего двумя, тремя словами. «Допустила?» спросиль онъ меня, нахмуривъ брови, и на мой утвердительный отвътъ воскликнулъ: «Баба министръ!» Я принялся, по совъту «министра», перебирать своихъ покойничковъ. Послѣ довольно долгихъ колебаній, я остановился наконець на одномъ давно умершемъ старичкъ, французъ, бывшемъ моемъ гувернеръ. Я выбраль именно его не потому, чтобы чувствоваль особенное къ нему влеченіе; но вся фигура его была такъ оригинальна, такъ не походила на современныя фигуры, что поддълаться подъ нее было совершенно невозможно. Онъ имълъ огромную голову, зачесанные назадъ пушистые бълые волосы, густыя черныя брови, крючковатый нось и двѣ большія бородавки лиловаго цвѣта посрединъ лба; носилъ зеленый фракъ съ мъдными гладкими пуговицами, полосатый жилеть со стоячимь воротникомъ, жабо и маншетки. Коли онъ мнъ моего старика Дессера покажеть, подумаль я, ну, надо будеть согласиться, что онъ колдунъ!

За об'вдомъ я, по сов'ту старухи, выпиль бутылку лафиту, перв'вйшаго сорта по ув'вренію Ардаліона, но съ сильн'вйшимъ вкусомъ жженой пробки и съ густымъ осадкомъ сандала на дн'в

каждой рюмки.

Ровно въ половинъ восьмого я находился передъ домомъ, въ которомъ бесъдовалъ съ почтенной Мастридіей Карповной. Всъ ставни оконъ были заперты, но дверь была раскрыта. Я вошелъ въ домъ, взобрался по шаткой лъстницъ во второй этажъ, и, отворивъ дверь на лъво, очутился, какъ мнъ предсказывала старушка, въ совершенно пустой, довольно просторной комнатъ; сальная свъчка, поставленная на подоконникъ, тускло ее освъщала; у стъны, напротивъ двери, стоялъ плетеный стулъ. Я снять со свъчки, которая порядкомъ успъла нагоръть, усълся на стулъ и началъ ждать.

Первыя десять минуть прошли довольно скоро; въ самой комнатѣ рѣшительно ничто не могло привлечь мое вниманіе; но я прислушивался къ каждому шороху, внимательно глядѣлъ на закрытую дверь.... Сердце билось. За первыми десятью минутами прошли другія; потомъ полчаса, три четверти часа—и хоть бы что пошевельнулось кругомъ! Я нѣсколько разъ кашлянулъ, чтобы дать знать о моемъ присутствіи; я началъ скучать, сердиться: этакима образомъ быть одураченнымъ не входило въ

мои разсчеты. Я уже собирался подняться со стула и, взявъсвъчку съ окна, пойти внизъ.... Я посмотрълъ на нее; свътильня опять нагоръла грибомъ; но отведши взоры отъ окна къ двери, я невольно вздрогнулъ: прислонясь къ этой самой двери, стоялъчеловъкъ. Онъ такъ проворно и безъ шума вошелъ, что я ничего не слышалъ.

На немъ была простая синяя чуйка; росту онъ былъ средняго и довольно плотенъ. Закинувъ руки за спину и потупивъ голову, онъ уставился на меня. При тускломъ свътъ свъчки, я не могь хорошенько разглядьть его черты: я видьль толькокосматую гриву спутанныхъ волосъ, падавшихъ на лобъ, да крупныя, слегка искривленныя губы, да бёлесоватые глаза. Я хотельбыло заговорить съ нимъ, но вспомнилъ наставление Мастридіи и закусиль губы. Вошедшій человінь продолжаль глядіть на меня; я также глядёль на него и, странное дёло! въ одно и то же время я почувствоваль нёчто въ родё страха и, словно по приказанію, немедленно принялся думать о моемъ старомъ • гувернеръ. Тот все стоять у двери и дышаль усиленно, точно на гору вабирался или ношу поднималь, а глаза его какъ будто расширялись, какъ будто приближались ко мнв-и неловко мнв становилось подъ ихъ упорнымъ, тяжелымъ, грознымъ взоромъ: по временамъ эти глаза загорались зловъщимъ внутреннимъ огонькомъ; подобный огонекъ замъчалъ я у борзой собаки, когда она «воззрится» въ зайца, и подобно борзой собакъ, тот весь устремдялся своими взоромъ всябдъ за моимъ, когда я «делаль угонку», т.-е. пробовалъ отвести глаза въ сторону.

Такъ прошло не знаю сколько времени; быть можеть, минута, быть можеть, четверть часа. Онъ все глядёль на меня; я все ощущаль некоторую неловкость и страхь и все думаль о моемь французе. Раза два я попытался сказать самому себе: что за вздорь! что за комедія! попытался улыбпуться, пожать плечемь.... Напрасно! Всякое решеніе во мнё тотчась «застывало»; я другого слова подобрать не умёю. Мною овладёвало какоето оцепененіе. Вдругь я заметиль, что тото уже отдёлился оть двери и стояль на шагь или на два ближе ко мнё; потомь онь чуть-чуть подпрыгнуль обешми ногами разомь, и сталь еще ближе.... Потомь еще.... потомь еще; а грозные глаза такь и упирались во все мое лицо, и руки оставались за спиною, и ши-

рокая грудь дышала усиленно. Мнѣ эти прыжки показались смѣшными, но и жутко мнѣ становилось и, что я уже никакъ понять не могъ, сондивость вдругъ начала находить на меня. Въки мои слипались... косматая фигура съ бълесоватыми глазами въ синей чуйкъ задвоилась передо мной — и вдругъ совсъмъ исчезла!.. Я встрепенулся: онт опять стояль между дверью и мною. но уже гораздо ближе... Потомъ онъ опять исчезъ-словно туманъ набъжалъ на него; опять появился... исчезъ опять... появился опять... и все ближе, ближе... его трудное, почти храпъвшее дыханіе уже добъгало до меня... Опять надвинулся туманъ, и вдругъ изъ этого тумана, начиная съ бълыхъ, кверху приподнятыхъ волосъ, явственно стала вырисовываться голова старика Дессера! Да; вотъ его бородавки, его черныя брови, его носъ крючкомъ! Вотъ и зеленый фракъ съ медными пуговицами, и полосатый жилеть и жабо... Я вскрикнуль, я приподнялся... старикъ исчезъ, и на мъстъ его я снова увидълъ человъка въ синей чуйкъ. Онъ подошель, шатаясь, къ стънъ, уперся въ нее головой и объими руками и, задыхаясь какъ запаленная лошадь, хриплымъ голосомъ проговорилъ: «Чаю!» Откуда ни возьмись Мастридія, подскочила къ нему, и приговаривая: «Васинька, Васинька», принялась заботливо утирать поть, который такъ и струился съ его волосъ и лица. Я было-приблизился къ ней, но она такъ убъдительно, такимъ раздирающимъ голосомъ воскликнула: «Ваше благородіе! отецъ милостивый, не губите, уйдите, Христа ради!» что я повиновался; а она снова обратилась въ своему сыночку. «Кормилецъ, голубчикъ, успокоивала она его, сейчасъ тебъ будетъ чай, сейчасъ. Да и вы, батюшка, чайку у себя дома выкушайте!» крикнула она мнъ вслъдъ.

Вернувшись домой, я послушался Мастридіи, и вельть подать себъ чаю; я чувствовать усталость — даже слабость. — Ну что-съ? спросиль меня Ардаліонъ; были-съ? видъли-съ?

Ложась спать и размышляя о случившейся со мной исторіи, я наконець вообразиль, что добился ея объясненія. Человікь этоть несомніно обладаль зпачительной магнитической силой; дійствуя, конечно непонятнымь для меня способомь, на мои нервы, опь такь ясно, такь опреділенно возбудиль во мні об-

<sup>—</sup> Онъ миъ, точно, показалъ что - то... чего я, признаюсь, не ожидалъ, отвъчалъ я.

<sup>—</sup> Великой премудрости человѣкъ! замѣтилъ Ардаліонъ, вынося самоваръ; отъ купечества къ нимъ—ба-альшое уваженіе!

разъ старика, о которомъ я думалъ, что мнѣ наконецъ показалось, что я его вижу передъ глазами... Наукъ извъстны подобныя «метастазы» — перестановленія ощущеній. Прекрасно; но сила, способная производить такія дѣйствія, все-таки оставалась чѣмъто удивительнымъ и таинственнымъ. «Что ни говори, думалъ я я видѣлъ, своими глазами видѣлъ покойнаго моего гувернера!»

На следующій день происходиль баль въ дворянскомъ собраніи. Отецъ Софи завхаль ко мнв и напомниль мнв приглашеніе, которое я сділаль его дочери. Въ десятомъ часу вечера я уже стояль рядомь съ нею посреди залы, освъщенной множествомъ мъдныхъ лампъ и готовился выдълывать немудреные па французской кадрили подъ громогласныя завыванія военнаго оркестра. Народу събхалось пропасть; особенно много было дамъ, и прехорошенькихъ; но пальма первенства между ними непременно осталась бы за моей дамой, еслибы не несколько странный, нъсколько даже дикій ен взоръ. Я замьтилъ, что она очень ръдко мигала; несомнънное выражение искренности въ ея глазахъ не выкупало того, что въ нихъ было необычнаго. Но сложена она была прелестно и двигалась граціозно, хоть и застінчиво. Когда она вальсировала, и, немного перегнувъ назадъ свой станъ, наклоняла тонкую шею къ правому плечу, какъ бы желая отдалиться отъ своего тандора, ничего болже трогательномолодого и чистаго нельзя было себъ представить. Она была вся въ беломъ, съ бирюзовымъ крестикомъ на черной ленточке.

Я пригласиль ее на мазурку и постарался разговорить ее. Но она отвѣчала мало и неохотно, а слушала внимательно, съ тѣмъ же выраженіемъ задумчиваго изумленія, которое поразило меня въ первое мое свиданіе съ нею. Никакой тѣни кокетства въ ея лѣта, съ ея наружностію, и отсутствіе улыбки, и эти глаза, постоянно и прямо устремленные въ глаза собесѣдника — эти глаза, которые въ то же время какъ будто видятъ что-то другое, чѣмъ-то другимъ озабочены... Что за странное существо! Не зная, наконецъ, чѣмъ расшевелить ее, я вздумалъ разсказать ей мое вчерашнее приключеніе.

Она выслушала меня до конца съ видимымъ любопытствомъ, но, чего я никакъ не ожидалъ, не удивилась моему разсказу и только спросила меня, не Василіемъ ли зовутъ ero? Я вспомнилъ,

что старуха при мнѣ называла его «Васинькой».—Да; его имя Василій, отвѣчаль я; развѣ вы его знаете?

— Здъсь живеть одинъ богоугодный человъкъ, котораго зо-

вутъ Василіемъ, промолвила она; я подумала, не онъ ли?

— Богоугодность туть ни къ чему, замътиль я; это простое дъйствіе магнитизма—фактъ, интересный для докторовъ и естествоиспытателей. Я принялся излагать свои воззрѣнія на ту особенную силу, которую зовуть магнитизмомъ, на возможность подчиненія воли одного человѣка воли другого и т. п.; но мои, правда, нѣсколько сбивчивыя объясненія, казалось, не производили впечатлѣнія на мою собесѣдницу. Софи слушала, уронивъ на колѣни скрещенныя руки съ неподвижно-лежавшимъ въ нихъ вѣеромъ, она не играла имъ, она вообще не шевелила пальцами, и я чувствовалъ, что всѣ мои слова отскакивали отъ нея, какъ отъ каменной статуи. Она понимала ихъ, но у ней видимо были свои, незыблемыя и неискоренимыя убѣжденія.

— Не допускаете же вы чудесь, воскликнуль я.

— Конечно, допускаю, спокойно промолвила она. Да и какъ козможно не допускать ихъ? Развѣ не сказано въ Евангеліи, что у кого на одно горчишное сѣмя вѣры, тотъ можетъ горы поднимать съ мѣста? Нужно только вѣру имѣть, чудеса будутъ.

— Видно, мало въры въ наше время стало, возразилъ я;

что-то не слыхать про чудеса!

— Однако вотъ бываютъ же; вы сами видите. Нѣтъ; вѣра не перевелась въ наше время; а начало вѣры...

— Начало премудрости страхъ Божій, перебилъ я.

— Начало въры, продолжала Софи, нисколько не смутившись: самоотверженіе... уничиженіе!

— Даже уничижение? спросиль я.

— Да. Гордость человъческая, гордыня, высокомъріе, и что надо искоренить до тла. Вы воть упомянули о волъ... ее-то и надо сломить.

Я окинуль взоромь всю фигуру молоденькой дѣвушки, произносившей такія рѣчи... «А вѣдь этоть ребенокь не шутить!» подумалось мнѣ. Я взглянуль на нашихь сосѣдей по мазуркѣ: они также взглянули на меня, и мнѣ показалось, что мое удивленіе ихъ забавляло; одинъ изъ нихъ даже улыбнулся мнѣ сочувственно, какъ бы желая сказать. «А? что́? какова у насъ барышня-чудачка? здѣсь всѣ ее за такую знають».

— Вы попытались сломить свою волю? обратился я снова

къ Софи.

— Всякій обязань ділать то, что ему кажется правдой, отвічала она какимъ-то догматическимъ тономъ.

— Позвольте васъ спросить, началъ я послѣ небольшого молчанія, върите ли вы въ возможность вызывать мертвыхъ?

Софи тихо покачала головою.

- Mертвыхъ нѣтъ.
- Какъ нѣтъ?
- Душъ мертвыхъ нѣтъ; онѣ безсмертны и могутъ всегда явиться, когда захотятъ... Онѣ постоянно окружаютъ насъ.
- Какъ? Вы полагаете, что, напримѣръ, подлѣ того гарнизоннаго маіора съ краснымъ носомъ, можетъ въ эту минуту витать безсмертная душа?
- Почему же нѣтъ? Солнечный свѣтъ освѣщаетъ же его и его носъ,—а развѣ солнечный свѣтъ, всякій свѣтъ, не отъ Бога? И что такое наружность? Для чистаго нѣтъ ничего нечистаго! Лишь бы учителя найти! наставника найти!
- Да позвольте, позвольте, вмѣшался я, признаюсь, не безъ злорадства. Вы желаете наставника... а духовникъ вашъ на что?

Софи холодно посмотрѣла на меня.

— Вы, кажется, хотите смёяться надо мною. Батюшка мой духовный говорить мнё, что я должна дёлать; но мнё нужень такой наставникь, который самь бы мнё на дёлё показаль, какъ жертвують собою!

Она подняла глаза къ потолку. Своимъ дътскимъ лицомъ и этимъ выражениемъ неподвижной задумчивости, тайнаго, постояннаго изумления, она напоминала мнъ до-Рафаэлевскихъ мадоннъ... я предпочитаю мадоннъ позднъйшихъ.

— Я читала гдъ-то, продолжала она, не оборачивансь ко мнъ и едва шевеля губами, что одинъ вельможа велъть себя похоронить подъ папертью церковною для того, чтобы всъ приходившіе люди ногами попирали его, топтали... Вотъ это надо еще при жизни сдълать...

Бумъ! бумъ! тра-ра-рахъ! гремѣли съ хоровъ литавры... Признаюсь, подобный разговоръ на балѣ показался мнѣ черезчуръ эксцентричнымъ: онъ невольно возбуждалъ во мнѣ мысли... свойства, совершенно противоположнаго религіозному. Я воспользовался приглашеніемъ моей дамы на одну изъ фигуръ мазурки, чтобы уже не возобновлять нашихъ quasi-богословскихъ преній.

Четверть часа спустя я отвель mademoiselle Sophie въ ея родителю, а дня черезъ два я покинуль городъ Т., и образъ дъвушки съ дътскимъ лицомъ, и непроницаемой, точно каменной душой, скоро изгладился изъ моей памяти.

Минуло два года, и этому образу опять пришлось возникнуть передо мною. А именно: я разговариваль съ однимъ сослуживцемъ, только-что вернувшимся изъ поъздки по южной Россіи. Онъ прожилъ нъсколько времени въ городъ Т. и сообщилъ мнъ кое-какія свъдънія о тамошнемъ обществъ. — Кстати! воскликнулъ онъ, въдь ты, кажется, хорошо знакомъ съ В. Г. Б.?

— Какъ-же, знакомъ.

- И дочь его, Софью, ты знаешь?
- Я видёлъ ее раза два.— Представь: сбёжала!

— Какъ такъ?

— Да также. Воть уже три мѣсяца, какъ безъ вѣсти пропала. И удивительно то, что никто не можетъ сказать, съ кѣмъ
она сбѣжала. Представь, никакой догадки, ни малѣйшаго подозрѣнія! Она всѣмъ женихамъ отказывала. И поведенія была самаго
скромнаго. Ужъ эти мнѣ тихони, да богомолки! Скандалъ по губерніи ужасный, Б. въ отчанніи... И какан ей была нужда бѣжать? Отецъ во всемъ исполнялъ ен волю. Главное, непостижимо то, что всѣ губернскіе ловеласы на лицо, всѣ до единаго!

— И ен до сихъ поръ не отыскали?

— Говорять тебъ, какъ въ воду канула! Одной богатой не-

въстой на свътъ меньше, вотъ что скверно.

Извъстіе это меня очень удивило. Оно никакъ не вязалось съ тъмъ воспоминаніемъ, которое я сохранилъ о Софіи Б. Но мало-ли чего не бываеть!

Осенью того же года меня, опять-таки по служебнымъ дѣламъ, судьба закинула въ С...кую губернію, находящуюся, какъ извѣстно, рядомъ съ губерніей Т...ской. Погода стояла дождливая и холодная; измученныя почтовыя лошадёнки едва тащили мой легонькій тарантасъ по растворившемуся чернозему большой дороги. Помнится, одинъ день выдался особенно неудачный: раза три пришлось «сидѣть» въ грязи по ступицу; ямщикъ мой то-и-дѣло бросалъ одну колею, и съ гиканіемъ и завываніемъ переползалъ въ другую; но и въ той не было легче. Словомъ, къ вечеру я такъ измучился, что, добравшись до станціи, рѣшился переночевать на постояломъ дворѣ. Мнѣ отвели комнатку съ деревяннымъ, продавленнымъ диваномъ, покривившимся поломъ и оборванными бумажками по стѣнамъ; въ ней пахло квасомъ, рогожей, лукомъ и даже скипидаромъ, и мухи роями сидѣли повсюду; но по крайней мѣрѣ отъ непогоды можно было

укрыться; а дождь, какъ говорится, зарядиль на цёлыя сутки. Я велёль поставить себё самоварь и, присёвь на дивань, предался тёмь дорожнымь, нерадостнымь думамь, которыя такъ знакомы путешественникамь на Руси.

Онѣ были прерваны тяжелымъ стукомъ, раздавшимся въ общей избѣ, отъ которой моя комнатка отдѣлялась досчатой перегородкой. Стукъ этотъ сопровождался отрывочнымъ, зычнымъ бряцаніемъ, подобнымъ лязгу цѣпей, и внезапно гаркнулъ грубый мужской голосъ: «Благослови Богъ всѣхъ сущихъ у дому сему. Благослови Богъ! Аминь, аминь, разсыпься!» повторилъ голосъ, какъ-то нескладно и дико вытягивая послѣдній слогъ каждаго слова... Послышался шумный вздохъ, и грузное тѣло съ тѣмъ же бряцаньемъ опустилось на лавку.

— Акулина! Раба божія, подь сюда! заговориль опять голось; зри, яко нагъ, яко благо... Ха-ха-ха! Тьфу! Господи Боже мой, Господи Боже мой, Господи Боже мой, загудѣль голось, какъ дьячокъ на клиросѣ — Господи Боже мой, Владыка живота моего, воззри на окаянство мое... О хо-хо! Ха-ха... Тьфу! А дому сему благодать въ часъ сельмый!

— Кто это? спросиль я тароватую мѣщанку-хозяйку, во-

шедшую ко мнѣ съ самоваромъ.

— А это, батюшка вы мой, отвъчала она мнъ торопливымъ шопотомъ — блаженный, божій человъкъ. Въ нашихъ краяхъ недавно проявился: вотъ и насъ посътить изволилъ. Въ экую непогодь! Такъ съ него, голубчика, ручьями и льетъ! И вериги вы бы посмотръли на немъ какія — страсть!

— Благослови Богъ! Благослови Богъ! раздался снова голосъ. Акулина! А Акулина! Акулинушка—другъ! И гдѣ нашъ рай? Рай нашъ прекрасный? Въ пустынѣ нашъ рай... рай... А дому сему, на починѣ вѣку сего... радости веліи... о... о... о... Голосъ забормоталъ что-то невнятное, и вдругъ, вслѣдъ за протяжнымъ зѣвкомъ, опять послышался сиплый хохотъ. Хохотъ этотъ вырывался всякій разъ какъ бы невольно, и всякій разъ послѣ него слышалось негодующее плеваніе.

— Эхъ-ма! Степаныча нѣтъ! вотъ наше горе-то! словно про-себя промолвила хозяйка, со всѣми признаками глубочай-шаго вниманія, остановившаяся у двери. Слово какое спасительное скажеть, а мнѣ бабѣ и не вдомёкъ! Она проворно вы-

шла.

Въ перегородей была щель; и приложился къ ней глазомъ. Юродивый сидёль на лавей ко мнй задомъ: я видёль только его громадную, какъ пивной котель, косматую голову, да широкую, сгорбленную спину подъ заплатаннымъ мокрымъ рубищемъ. Передъ нимъ, на земляномъ полу, стояла на коленяхъ тщедушная женщина въ старомъ, тоже мокромъ, мёщанскомъ шушункё съ темнымъ платкомъ, надвинутымъ на самые глаза. Она силилась стащить сапогъ съ ноги юродиваго, пальцы ея скользили по загрязненной, осклизлой кожъ. Хозяйка стояла возлё нея со сложенными на груди руками, и благоговейно взирала на «божъяго человека». Онъ по прежнему бурчалъ какія-то невнятныя рёчи.

Наконецъ, женщинѣ въ шушунѣ удалось сдернуть сапогъ. Она чуть навзничь не упала, однако справилась и принялась разматывать онучи юродиваго. На подъемѣ ноги оказалась рана...

Я отвернулся.

— Чайкомъ не прикажешь-ли поподчивать, родимый? послы-

шался подобострастный голосокъ хозяйки.

— Что выдумала! отозвался юродивый. Грѣшное тѣло баловать... Охо-хо! Всѣ кости ему сокрушить... а она — чай! Охъ, охъ, старица почтенная, сатана въ насъ силенъ! На него гладъ, на него хляби небесныя, дожди проливные, пронзительные, а онъ ничего, живучъ! Помни день покрова Богородицы! Будетъ тебѣ, будетъ много!

Хозяйка легонько даже ахнула отъ удивленія.

— Только ты слушай меня! Все отдай, голову отдай, рубаху отдай! И просить не будуть, а ты отдай! Потому, Богь видить! Али крышу долго разметать? Даль онь тебь, Милостивець, хльба, ну и сажай его въ печь! А онъ все видить! Ви... и...ди...ить! Глазъ въ трехъугольникь чей? сказывай... чей?

Хозяйка украдкой перекрестилась подъ косынкой.

— Древлій врагь, адаманть! А...да...манть! А...да...манть, повториль нѣсколько разь юродивый со скрежетомъ зубовъ. Древлій змій! Но да воскреснеть Богь! Да воскреснеть Богь и расточатся врази его! Я всѣхъ мертвыхъ призову! На врага его пойду... Ха-ха-ха! Тьфу!

— Маслица нътъ-ли у васъ, произнесъ другой, едва слышный голосъ; дайте на ранку приложить... тряпочка у меня чи-

стая есть.

Я снова глянулъ сквозь щель: женщина въ шушунѣ все еще возилась съ больной ногой юродиваго.... «Магдалина!» подумалъ я.

— Сейчасъ, сейчасъ, голубушка, промолвила хозяйка и, томъ І. — Январь, 1870. войдя ко мн въ комнату, достала ложечкой масла изъ лампадки передъ образомъ.

— Кто это ему прислуживаетъ? спросилъ я.

— A не знаемъ, батюшка, кто такая; тоже спасается, чай гръхи заслуживаетъ. Ну да ужъ и святой же человъкъ!

— Акулинушка, чадушко мое милое, дочка моя любезная,

твердилъ между тъмъ юродивый, и вдругъ заплакаль.

Стоявшая передъ нимъ на коленяхъ женщина возвела на

него свои глаза... Боже мой, гдв видвлъ я эти глаза?

Хозяйка подошла къ ней съ ложечкой масла. Та кончила свою операцію и, поднявшись съ полу, спросила, нётъ – ли чистаго чуланчика, да сёнца немного... «Василій Никитичъ на сёнё»

почивать любитъ», прибавила она.

— Какъ не быть, пожалуйте, отвёчала хозяйка; пожалуй, родименькій, обратилась она къ юродивому; обсушись, отдохни. Тотъ закряхтёль, медлительно поднялся съ лавки — его вериги опять звякнули, и обернувшись ко мнё лицомъ и поискавъ образовъ глазами, началъ креститься большимъ крестомъ на отмашъ.

Я тотчасъ узналъ его: это былъ тотъ самый мѣщанинъ Василій, который нѣкогда показалъ мнѣ моего покойнаго гувернера!

Черты его мало измѣнились; только выраженіе ихъ стало еще необычнѣе, еще страшнѣе... Нижняя часть опухшаго лица обросла ввъерошенною бородою. Оборванный, грязный, одичалый, онъ внушалъ мнѣ еще больше отвращенія чѣмъ ужаса. Онъ пересталъ креститься, но продолжалъ блуждать безсмысленнымъ взоромъ по угламъ, по полу, словно ждалъ чего-то...

— Василій Никитичъ, пожалуйте, промолвила съ поклономъженщина въ шушунѣ. Онъ вдругъ взмахнулъ головой и повернулся, да вапутался ногами, зашатался... Спутница его тотчасъкъ нему подскочила и поддержала его подъмышку. Судя по голосу, да по стану, она казалась еще молодой женщиной: лицаел почти невозможно было видѣть.

— Акулинушка другъ! проговорилъ еще разъ юродивый какимъ-то потрясающимъ голосомъ, и широко раскрывъ ротъ и ударивъ себя кулакомъ въ грудь, простоналъ глухимъ, со дна дущи поднявшимся стономъ. Оба вышли изъ комнаты вслъдъ за хозяйкой.

Я легъ на свой жесткій диванъ, и долго размышляль о томъ, что видёлъ. Мой магнетизёръ сталь окончательно юродивымъ. Вотъ куда повернула его та сила, которую нельзя же было не признать въ немъ!

На следующее утро я собрался въ путь. Дождь лилъ по вчерашнему, но я не могъ долее мешкать. На лице моего слуги, подававшаго мне умываться, играла особенная, сдержанно - насмешливая улыбочка. Я хорошо понималь эту улыбочку: она обозначала, что слуга мой узналь что - нибудь невыгодное или даже неприличное на счетъ господъ. Онъ видимо сгаралъ нетерпенемъ сообщить мне это.

- Ну, что такое? спросиль я наконець.

— Вчерашняго юродивца изволили видъть? немедленно за-говорилъ мой слуга.

— Видиль; что же далие?

— А товарку ихнюю тоже видёли-съ?

— Видълъ и ее.

— Она-съ барышня; дворянскаго происхожденія.

— Какъ?

— Истину вамъ докладываю-съ; купцы сегодня изъ Т. провзжали; признали ее. Фамилію даже называли; только я запамятоваль-съ.

Меня какъ молніей освътило.—Юродивый еще здъсь, или уже ущель? спросиль я.

— Кажись, еще не уходилъ. Давича сидълъ подъ воротами и мудреное такое творилъ, что и постигнуть невозможно. Благуетъ съ жиру; потому, выгоду въ томъ себъ находитъ.

Слуга мой принадлежаль къ тому же разряду образованныхъ

дворовыхъ, какъ и Ардаліонъ.

— И барышня съ нимъ?

— Съ ними-съ; дежурятъ тоже.

Я вышель на крыльцо, и увидёль юродиваго. Онъ сидёль на лавочкё подъ воротами, и упершись въ нее обёмми ладонями, раскачиваль на право и на лёво понуренную голову, ни дать ни взять дикій звёрь въ клёткё. Густыя космы курчавыхъ волось закрывали ему глаза и мотались изъ стороны въ сторону, такъ же какъ и отвисшія губы... Странное, почти нечеловёческое бормотаніе вырывалось изъ нихъ. Спутница его толькочто умылась изъ висёвшаго на жёрдочкё кувшинка и, не успёвъ еще накинуть платокъ себё на голову, пробиралась назадъ къ воротамъ по узкой дощечкё, положенной черезъ темныя лужицы навознаго двора. Я взглянулъ на эту, теперь со всёхъ сторонъ открытую голову, и невольно всплеснулъ руками отъ изумленія... Передо мной была Софи Б!

Она быстро обернулась и уставила на меня свои голубые, по прежнему неподвижные глаза. Она очень похудёла, кожа загрубёла и приняла изжелта-красный оттёновъ загара, носъ заострился и губы обозначились рёзче. Но она не подурнёла; только въ прежнему, задумчиво-изумленному выраженію присоединилось другое, рёшительное, почти смёлое, сосредоточенновосторженное выраженіе. Дётскаго въ этомъ лицё уже не оставалось ни слёда.

Я приблизился къ ней.—Софья Владиміровна, воскликнулъ я, неужели это вы? Въ этомъ платьв... въ этомъ обществв...

Она вздрогнула, еще пристальные взглянула на меня, какъ бы желая узнать, кто съ ней заговариваеть, и не отвытивъ мни слова, такъ и бросилась къ своему товарищу.

— Акулинушка, залепеталъ онъ, тяжело вздохнувъ, грухи

наши, грѣхи...

— Василій Никитичъ, идемте сейчасъ! Слышите, сейчасъ, сейчасъ, промолвила она, одной рукой надергивая платокъ себъна лобъ, а другой подхватывая юродиваго подъ локоть, идемте, Василій Никитичъ. Здѣсь опасно.

Иду, матушка, иду, покорно отвётилъ юродивый и, перегнувшись всёмъ тёломъ впередъ, приподнялся съ лавочки.

Вотъ только цепочечку-то подвязать.

Я еще разъ подошелъ въ Софьв, я назвалъ себя, я началъ умолять ее выслушать меня, сказать мив одно слово, я указываль ей на дождь, который полиль какь изъ ведра, я попросиль ее пощадить собственное здоровье, здоровье ея товарища, я упомянуль объ ея отцъ... Но ею овладъло какое-то злое, какое-то безпощадное одушевленіе. Не обращая на меня никакого вниманія, стиснувъ зубы и прерывисто дыша, она въ полголоса, короткими повелительными словами, понукала растерявшагося юродиваго, подпоясала его, подвязала его вериги, нахлобучила ему на волосы суконный дётскій картузь сь изломаннымь ковырькомъ, всунула ему палку въ руки, накинула самой себъ на плечи котомку и вышла съ нимъ за ворота, на улицу... Остановить ее самоё я не имълъ права, да оно ни къ чему бы и не послужило; а на последній мой отчаянный возглась она даже не обернулась. Поддерживая «божьяго человъка» подъ руку, она проворно шагала по черной уличной грязи, и черезъ нѣсколько мгновеній, сквозь тусклую мглу туманнаго утра, сквозь частую сътку падавшаго дождя, въ послъдній разъ мелькнули передо мною объ фигуры, юродиваго и Софьи... Онъ завернули за уголъвыдавшейся избы, и исчезли навсегда.

Я вернулся къ себъ въ комнату. Раздумье нашло на меня. Я ничего не понималъ; я не понималъ, какъ могла такая хорошо воспитанная, молодая, богатая дівушка бросить все и всъхъ, родной домъ, семью, знакомыхъ, махнуть рукой на всъ привычки, на всъ удобства жизни, и для чего? Для того, чтобы пойти во слъдъ полусумасшедшему бродягъ, чтобъ сдълаться его прислужницей? Ни на одно мгновение нельзя было остановиться на мысли, что поводомъ въ подобному ръшенію была сердечная, хоть и извращенная наклонность, любовь или страсть... Стоило взглянуть на отталкивающую фигуру «божьяго человека», чтобъ тотчасъ выкинуть подобную мысль изъ головы! Нътъ, Софи осталась чистой; и какъ она однажды сказала мнв, для нея не было ничего нечистаго. Я не понималь поступка Софи; но я не осуждаль ея, какъ не осуждаль впоследствии другихъ девушекъ, также пожертвовавшихъ всёмъ тому, что онт считали правдой, въ чемъ онт видъли свое призвание. Я не могъ не сожальть, что Софи пошла именно этимо путемъ, но отказать ей въ удивленіи, скажу болье, въ уваженіи, я также не могъ. Не даромъ она говорила мнъ о самоотвержении, объ уничижении... у ней слова не рознились съ дъломъ. Она искала наставника и вождя, и нашла его... въ комъ, Боже мой!

Да, она заставила топтать, попирать себя ногами... Впослъдстви времени до меня дошли слухи, что семь удалось наконецъ отыскать заблудшую овцу и вернуть ее домой. Но дома она пожила не долго и умерла «молчальницей», не говорившей

ни съ къмъ.

Миръ сердцу твоему, бъдное, загадочное существо! Василій Никитичъ, въроятно, до сихъ поръ юродствуетъ; желъзное здоровье подобныхъ людей по истинъ изумительно. Развъ падучан его сломила.

Ив. Тургеневъ.

Баденъ-Баденъ, 1869.

## чехи

въ 1848 и 1849 годахъ.

Общая характеристика событій 1848 г.—Причины революціи, заключавшіяся въ австрійскомъ правительствь —Дьло Венгріи.—Движеніе въ Вънь отъ первой петиціи до отъ зда императора въ Инспрукъ (отъ 8 марта до 17 мая). — Начало движенія въ Прагь, 11 марта. —Народное войско. — Движеніе внутри страны. — Отношеніе ко всему мъстной власти. — Раздвоеніе въ народномъ комитеть. — Вторая петиція императору. — Организація народнаго комитета; власть дъйствуєть съ нимъ заодно; приготовленія къ чешскому сейму.—Послы франкфуртскаго сейма въ Прагь — Волненіе противъ выборовъ во Франкфурть. — Графъ Л. Тунь—бургграфъ въ Прагь вмъсто графа Стадіона.—Волненіе усиливается. — Вліяніе на Прагу отъ взда императора. — Славянскій съ вздъ: причины, вызвавшія его; элементы, участвовавшіе въ немъ, и его дъятельность. — Происшествія въ день св. Духа и ихъ послъдствія.

«Было бы ошибкой и преувеличеніемь—говорить одинь німецкій историкь—смотріть на событія 1848—1849 гг. въ Германіи, Австріи, Пруссіи, Италіи и Венгріи, единственно какъ на слідствія февральской революціи. Въ Парижі подань быль только внішній знакъ ко взрыву давно уже готоваго въ тіхъ земляхь броженія, которое безъ 24-го февраля 1848 года віроятно сдерживалось бы нісколько доліве, но тімь или другимь способомь, коть нісколько и позже, неизбіжно должно было выступить» 1). Такъ, въ Баденії еще до 1848 года была уже готова радикальная партія, которая воодушевлена была тіми самыми идеями и стремилась къ тімь же цілямь, которыя послів сказались въ Парижів въ движеніи 24-го февраля. За 14 дней до февральской революціи Бассерманъ изъ Мангейма въ баденской палатів депутатовъ замітиль, что въ настоящее время главную и самую необ-

<sup>1)</sup> E. Arndt, Gesch. der J. 1848-60. S. 43.

чехи.

ходимую задачу государей составляеть: ненависть народовъ къ ихъ высшимь властямь обратить въ довъріе къ нимъ, потому что безъ того пропасть между ними дълается все больше; — и заключаеть свою ръчь словами, что «на Сенъ и на Дунаъ дни уже склоняются къ концу». Положеніе дъль Австрійской имперіи наканунъ 1848 г. также нельзя считать нормальнымъ.

Дъло въ томъ, что главная дъйствующая причина во всъхъ странахъ была одна и та же: это — реакція, на путь которой отъ страха революціи выступили всъ европейскія правительства, какъ бы сговорившись дъйствовать за одно на вънскомъ конгрессъ.

Въ этомъ доходившемъ до нелѣпости страхѣ, задавшись одною мыслію подавлять всякое движеніе и все, что могло бы его произвести, нѣкоторыя правительства кинулись въ такую крайность, что хотѣли убить всякую жизнь въ народѣ. И если съ одной стороны это въ нѣкоторой степени удавалось, то съ другой — возбуждало только всеобщую ненависть и воспитывало чувство мести.

Больше всего это можно отнести къ Австріи, гдѣ правительство запуталось до того, что кассировало само себя, дѣйствуя противъ изданныхъ имъ же основныхъ законовъ. Если низверженіе законной власти считается актомъ революціоннымъ, то австрійское правительство являлось первымъ революціонеромъ.

Австрійское государственное устройство основано на двухъ главныхъ актахъ: на прагматической санкціи Карла VI (1724), опредъляющей право и порядокъ престолонаслъдія, и на грамотъ Франца I (1804), по которой — «онъ и его наслъдники, при нераздъльномъ владъніи своими независимыми королевствами и государствами, принялъ титулъ и достоинство наслъдственнаго австрійскаго императора и притомъ такъ, чтобъ всъ королевства, княжества и провинціи сохраняли впредь, безъ всякихъ измъненій, ихъ прежніе титулы, устройство, преимущества и отношенія».

Австрійское правительство, какъ мы видёли, совершенно не обращало вниманія на законъ. Оно не только не сохранило правъ, преимуществъ и совершенной независимости различныхъ частей имперіи другъ отъ друга, но нарушило вездё и автономію чисто внутреннюю, и притомъ самымъ безцеремоннымъ образомъ, не стараясь облечь свои беззаконные поступки по крайней мёрёвъ законную форму. Вздумается ему открыть гдё-нибудь мёстный сеймъ, оно открываетъ, а потомъ опять на многіе годы о немъ и помину нётъ; понравятся ему чиновники, выбранные земствомъ, оно ихъ допускаетъ, если же нётъ, то ставитъ отъ себя, нисколько однако не устраняя права выборовъ; въ 1809 году по-

надобились деньги, оно начинаеть уничтожать монастыри и забирать ихъ имущества, а послъ 1815 года снова начинаетъ ихъ поддерживать и размножать, и помогаеть имъ обирать народъ, вселять въ него духъ суевърія и праздношатанія посредствомъ разныхъ Wallfahrten и различныхъ праздниковъ и процессій. Въ поступкахъ тогдашняго правительства невозможно отыскать никакого руководящаго начала. Это былъ произволъ въ самомъ прямомъ смыслъ, капризъ, упрямство, но никакъ не твердость. Его не хватало настоять на своемъ тамъ, гдъ были оппозиціонные элементы, и на несчастие его, этихъ оппозиціонныхъ элементовъ было слишкомъ мало, вездѣ общество было слишкомъ апатично, и правительство увлекалось по этому пути беззаконія и произвола все дальше, покуда наконецъ государственная машина не пришла въ совершенное разстройство и не началась та ломка, которую называють революціею.

Самосознаніе и пробужденіе къ новой жизни началось прежде въ земляхъ не-нъмецкихъ, стоявшихъ дальше отъ развращающаго дъйствія вънской столицы — у итальянцевъ, мадьяръ и чеховъ, и потомъ уже къ нимъ пристаютъ нѣмды; но собственное политическое движение было только у мадьяръ и итальянцевъ. Мадьярская аристократія стояла въ явной оппозиціи противъ правительства, найдя опору въ комитатскихъ учрежденіяхъ; а въ Италіи, особенно въ Миланъ, были постоянныя схватки съ австрійскими войсками, оканчивавшіяся кровопролитіемъ и убійствами. Впрочемъ только итальянскія земли стремились совершенно отдълиться отъ Австріи, тогда какъ мадьяры требовали сначала только автономіи и возстановленія всёхъ правъ венгерскаго королевства, кругомъ нарушенныхъ въ последнее время. Элементы движенія въ этихъ земляхъ совершенно уже созръли, а въ то же время пришли въ брожение и другия земли, и нуженъ былъ только какой-нибудь внёшній знакъ и поводъ, чтобъ все поднялось; и такимъ знакомъ дъйствительно послужила революція въ Парижѣ.

3-го марта, на венгерскомъ сеймъ, Кошутъ въ блестящей ръчи, богатой новыми идеями и полной страстнаго увлеченія, представивъ прошедшее и будущее Австріи, произнесъ смертный приговоръ ея правительственной системъ, «которая смертоноснымъ вътромъ, удушающими испареніями свинцовыхъ тюремъ Вѣны, все давитъ, увѣчитъ и отравляетъ». Рѣчь эта встрѣтила самый полный отзывъ всюду и въ безчисленномъ множествъ экземиляровъ въ рукописяхъ (такъ какъ напечатать не позволила бы цензура) распространилась по Венгріи и за ея предълами. Теперь Кошуту не стоило никакого труда провести на сеймъ свой чехи. 89

адресъ императору, въ которомъ требовалось для Венгріи совершенно народное, нисколько независящее отъ чуждаго вліянія, свободное управленіе.

Это послужило сигналомъ для другихъ.

Въ Вѣнѣ, 8-го марта, въ «промышленномъ обществѣ» составлена была петиція императору, въ которой высказываются недостатки тогдашняго управленія и требуются реформы въ либеральномъ духъ. Болъе ръзкости и опредъленности въ требованіяхъ является съ того времени, какъ въ этомъ дълъ принимаеть участіе университеть, т.-е. студенты и съ ними пъкоторые изъ профессоровъ. 13-го марта, всъ студенты отправились къ дому собранія чиновъ и съ ними масса обывателей Віны и депутаты созваннаго сейма. Докторъ Фишгофъ былъ предводителемъ этого собранія. Онъ сказаль річь, въ которой изложиль требованія свободы печати и религіи, отвътственности министровъ и конституціи; а потомъ вошель въ собраніе дворянъ, и ихъ маршалу, графу Монтекукколи, подалъ заявленіе желаній народа. Графъ, прочитавши ихъ, увърилъ его, что желанія дворянства таже самыя, и что поэтому союзъ между дворянствомъ и остальнымъ населеніемъ онъ считаетъ р'вшеннымъ, а петиціи эти графъ объщался лично передать императору, и дъйствительно отправился во дворецъ въ сопровождении депутации.

Другое собраніе происходило подъ окнами Меттерниха. Кром'є обыкновеннаго заявленія недовольства старымь и желанія улучшеній, здісь не произошло ничего, и толпа, узнавши, что желанія народа въ петиціяхъ поднесены уже императору, конечно разошлась бы, еслибъ вдругъ не выступило войско. Солдаты принялись разгонять народъ и при этомъ дібствовали штыками и прикладами; тогда безоружный народъ сталъ срывать вывіски, ломать пожарныя лістницы, разбирать черепичныя крыши и защищаться противъ нападающихъ. Слышались уже крики «въ цейхгаузъ!» Народъ не уступалъ и толпа росла. При этомъ пущенная на народъ конница топтала всіхъ безпощадно, а пізхота, напротивъ, стрівляла постояпно выше народа, вслібдствіе чего

число жертвъ было не такъ велико.

Въ это самое время во дворецъ стекались отовсюду депутаціи съ петиціями, которыя были подписаны тысячами дворянъ, капиталистовъ, крупныхъ купцовъ, профессоровъ и высшихъ чиновниковъ.

Ихъ принималъ князь Меттернихъ въ присутствіи эрцгерцоговъ Альбрехта и Максимиліана, и когда пришла депутація отъ горожанъ, онъ обратился къ стоявшему во главъ ея Шерцеру съ слъдующими словами: «Вы, гражданинъ Въны, какъ не стыдно вамъ вмѣстѣ съ войскомъ не усмирять этотъ уличный мятежъ!» — «Это не мятежъ, ваша свѣтлость, — отвѣчалъ Шерцеръ, — а революція, въ которой участвуютъ всѣ сословія», и вмѣстѣ съ тѣмъ вручилъ ему нетицію съ тысячью подписей.

Между тымь народь, ожесточившись противь войска, не расходился и требоваль его удаленія. Народная гвардія отказалась дыствовать противь парода. Дыло было рышено. Меттернихь, принимая вы конференць залы различныя депутаціи, сказаль, обращаясь къ офицерамь народной гвардіи: «Вы выразили, что только мое отступленіе оть участія вы правленіи можеть возстановить спокойствіе Австріи; я исполняю это съ радостью. Желаю счастія вы новомы правительствы; желаю счастія Австріи». На это одинь изь офицеровь отвытиль: «Мы не имыемь ничего противь вашей свытлыйшей личности, но слишкомы много противы вашей системы, и потому благодаримы вась оть имени народа. Вивать императорь Фердинанды!»

Затъмъ настало всеобщее торжество, когда Меттернихъ удалился и когда ръшено было выдать оружіе студентамъ и всъмъ

горожанамъ, которые вписывались въ народную гвардію.

Дѣло не обошлось безъ волненій, охватившихъ предмѣстья и сопровождавшихся безпорядками. Сдѣлано было нападеніе на таможню, произведены кое-гдѣ грабежи и пожары, выпущены изъ нѣкоторыхъ остроговъ арестанты, въ присутственныхъ мѣстахъ сожжены бумаги, вилла Меттерниха совершенно опустошена. При помощи горожанъ и студентовъ спокойствіе было однако возстановлено.

Университеть въ это время сделался центромъ движенія. Отсюда шли приказы и сюда приносились извъстія о происшествіяхъ. Другимъ такимъ пунктомъ былъ домъ «общества для чтенія (Leseverein)». 14-го марта происходила раздача оружія народу, а 30-го граждане, студенты и простой народъ, получивши оружіе, построившись въ роты отъ 80 до 100 чел., шли по улицамъ со своими знаменами, на которыхъ стояло: «Братство народовъ! Порядокъ и свобода! Свобода печати! Конституція!» Но въ тотъ же день, около 3 ч. по полудни, объявлено, что «императоръ, для возстановленія спокойствія, рішился передать фельдмаршалу Виндишгрецу всё нужныя полномочія и подчинить ему вев гражданскія и военныя власти». Это значило отдать городъ въ жертву человъку, который извъстенъ быль жестокимъ характеромъ и исключительно солдатскимъ образомъ мыслей, иначеполнъйшему военному произволу. Народъ снова пришелъ въ волненіе. Городъ объявленъ въ военномъ положеніи. Въ это самое время явилась депутація венгерскаго сейма, имфвшая во главф пачехи. 91

латина и Кошута. Последнему со стороны народа сделанъ самый торжественный пріемъ. Во дворце совещались, что делать. Виндиштрець первенствоваль на этомъ совете и требоваль, чтобъ ему дозволили бить народъ наповалъ; на это предложение согласился весь дворъ; воспротивился ему только императоръ. Онъ выступилъ передъ народомъ, былъ встреченъ криками радости и предан-

ности, и объщаль дать конституцію.

Это первый періодъ австрійскаго движенія. Что оно не шло на ниспровержение законнаго порядка и власти, въ томъ ручается участіе самыхъ консервативныхъ элементовъ, т.-е. богатыхъ классовъ изъ торговаго и дворянскаго сословія, которые для того только и вступили въ движение, чтобъ, убъдивши правительство къ необходимымъ реформамъ, предотвратить революцію, грозившую имъ всемъ. Въ народе, въ то время, оставались еще преданность государю и увъренность, что съ удаленіемъ Меттерниха новое правительство уважить и удовлетворить его требованія. Но это правительство оказалось также несостоятельно какъ и прежнее. Министерство едва могло составиться; самымъ способнымъ въ немъ считался Пиллерсдорфъ, но и онъ оказался не въ силахъ овладъть обстоятельствами и остановить волненіе. Въ город'я продолжалось движеніе: повторялись уличные скандалы, строились баррикады, и составлялись заговоры. Правительство все это время ровно ничего не делало и повидимому отдалось на произволъ судьбы. Къ этому времени относится акть, самый несчастный для чеховь, это росписание выборовъ во Франкфуртскій сеймъ. Наконецъ, 25-го апрыля, объявлена конституція. Ни самая конституція, ни способъ ея изданія посредствомъ октроированія не удовлетворили никого. Дворъ быль въ замешательстве, не зная, что делать, и въ немъ не было полнаго согласія. Большинство ръшило взять назадъ конституцію, но въ то же время реакціонная партія, чтобъ дъйствовать свободнее, задумала удалить изъ Вены императора, что было весьма легко сдёлать. Его запугали, и онъ, 17-го мая, подъ видомъ прогулки выбхалъ изъ Вѣны, направившись сначала на Зальцбургъ, а потомъ въ Инспрукъ и больше уже не возвращался. Съ этого времени является раздвоение въ правительствъ, и въ народъ довъріе къ нему стало теряться.

Вънцы переполошились, а министерство сдълалось ръшительнъе. Оно предписало прямые выборы въ рейхсрать въ Вънт въ то время, какъ императоръ въ своемъ манифестъ объщалъ прежде

всего немедленное созвание земскихъ сеймовъ.

Въ Италіи въ это время кип'єла уже война; въ Краков'є тоже произошло возстаніе и производилось усмиреніе его военною си-

лою; а въ Пресбургѣ происходилъ венгерскій сеймъ, который въ своихъ требованіяхъ дошелъ уже до того, что связь Венгріи съ Австріею должна была ограничиваться одною личною уніею въ особѣ императора. Въ своихъ притязаніяхъ на автономію мадьяры совершенно забыли, что такое же право на нее по отношенію къ нимъ имѣютъ и соединенные подъ венгерскою короною славяне, совершенно игнорировали ихъ національныя требованія и естественно вызвали въ нихъ тѣ же отношенія къ себѣ, въ какихъ сами находились къ Австріи, что и вызвало возстаніе сербовъ, хорватовъ и словаковъ.

Вотъ что происходило въ разныхъ земляхъ австрійской имперіи, посл'є того какъ въ Париж'є поднято было знамя революціи. Намъ нужно было остановиться н'єсколько на происшествіяхъ въ В'єн'є, потому что между В'єной и Прагой въ то время былат'єсная связь, или в'єрн'єе, пражане во вс'єхъ своихъ д'єйствіяхъ соображались съ д'єлами В'єны, хотя д'єйствовали сначала за

одно съ нею, а послъ наперекоръ ей.

Въ Прагъ внимательно слъдили за всъмъ, что происходило въ Вѣнѣ, и только пришло извѣстіе о событіи 8-го марта, здѣсь все пришло въ движеніе. Сдёлано было предварительное совівщаніе людей, которые приняли на себя руководство народнымъ движеніемъ. На этомъ собраніи составлена была петиція императору и рѣшено было созвать всѣхъ жителей Праги для объясненія имъ, въ какомъ они находятся положеніи и что нужно дълать. Назначено собраться 11-го марта въ «свято-ваплавскихъ баняхъ» въ 6 час. вечера. Тотчасъ послъ объда толпы уже тъснились у этого зданія. Власти зорко следили за всемь, что делалось, и приняли свои мёры: кавалерія была на коне, пехоте розданы боевые заряды, на некоторых в местах показались пушки, по улицамъ ходили патрули; но народу не было делано никакихъ препятствій. На этомъ собраніи явилось больше всего мізщань и студентовь, всёхь, какь полагають, было болёе 3,000. Зала была набита биткомъ, но господствовалъ порядокъ и тишина. На возвышение вступиль Юрій Фастръ, пражскій м'єщанинъ, изложилъ передъ собраніемъ положеніе дъль Европы и въ особенности австрійской имперіи, и потомъ прочиталь петицію для поднесенія императору. Петиція встрічена всеобщимъ одобреніемъ. Она состояла изъ слідующихъ 11-ти статей: 1) чтобъ обезпечень быль чешскій языкь во всёхь земляхь чешской короны и чтобъ оба языка, чешскій и нізмецкій, получили совершенную равноправность какъ въ школахъ, такъ и во всъхъ государственныхъ учрежденіяхъ; 2) чтобъ чешскія земскія учрежденія были изм'єнены сообразно съ требованіями времени, и діячехи. 93

тельность ихъ расширена и обезпечена участіемъ въ нихъ свободно избранныхъ представителей городовъ и округовъ, и чтобъ связь чеховъ съ Моравіей и Силезіей была упрочена единствомъ ихъ государственныхъ сословій, которыя каждый годъ им'єли бы общія собранія; 3) чтобъ разрішено было самостоятельное коммунальное или общинное земское учреждение, такъ чтобъ члены магистрата и представители всехъ обществъ свободно избирались, и чтобъ засъданія по общественнымъ дъламъ были публичныя; также чтобъ произведены были сообразныя съ временемъ реформы въ отношеніяхъ сельскаго населенія; 4) чтобы введено было публичное и устное производство въ дълахъ гражданскихъ и уголовныхъ, какъ переходъ къ совершенно публичному суду; 5) чтобы свобода печати ограничена была единственно существующимъ закономъ о преступленіяхъ, и чтобы этотъ законъ быль измёненъ въ примёненіи къ свобод'є печати и гарантированъ народнымъ представительствомъ; 6) чтобы всякому предоставлена была свобода въроисповъданія; 7) чтобъ обезпечена была личная безопасность противъ произвольнаго арестованія, опредёлено было закономъ, подъ какими условіями можетъ быть произведенъ арестъ; 8) чтобъ общественныя должности замъщались только людьми, знающими вполнъ оба языка; 9) чтобы введена была повинность общаго вооруженія, и повинность эта опредълялась бы жребіемъ; кромъ того, чтобъ заведено было въ городахъ мѣщанское войско, а во внутренности страны окружная стража; 10) чтобы были уменьшены и постепенно совсёмъ уничтожены пошлины на съвстные припасы, такъ чтобъ тотчасъ же уничтожены были пошлины по крайней мфрф на предметы первыхъ жизненныхъ потребностей, а также чтобы быль измъненъ законъ о таксахъ и штемпеляхъ въ томъ смыслѣ, чтобъ принято было во вниманіе им'вніе, на которое падаеть этоть налогь; 11) чтобъ учителя, какъ чешскіе, такъ и німецкіе, прежде сами были хорошо приготовлены, и чтобъ имъ назначено было достаточное и соразмърное съ трудами жалованье, чтобъ и въ гимназіяхъ учили предметамъ, въ реальной жизни истинно необходимымъ; а въ университетахъ введена полная свобода обученія.

По прочтеніи петиціи на чешскомъ языкѣ, докторъ Троянъ изложилъ ее на нѣмецкомъ. Затѣмъ приступили къ выбору комитета, который взялъ на себя обязанность довести дѣло до конца, т.-е. собрать подписи и поднести императору. Рѣшено было изъ дворянства не выбирать никого и сдѣлать исключеніе только для троихъ: графа Войтеха Дейма, графа Букуа и графа Франца Туна; остальные члены, числомъ 25, выбраны были изъ мѣщанства, ад-

вокатовъ, профессоровъ и литераторовъ. По окончаніи всѣ разошлись въ совершенномъ порядкѣ.

Требованія чеховъ шли нѣсколько дальше нежели вѣнцевъ; но, покуда неизвѣстно было, какъ принялъ императоръ вѣнскія петиціи, пражане съ своими требованіями не рѣшались выступать. Власти мѣстныя смотрѣли на все это какъ-то косо и хотя не вмѣшивались, выжидая также, что будетъ въ Вѣнѣ, и боясь преждевременно произвести взрывъ, но войско на всякій случай было на готовѣ. Поэтому общество дѣйствовало довольно робко и подписи къ петиціи собирались медленно. Только когда получены были благопріятныя извѣстія изъ Вѣны, дѣло пошло живѣе, и 19-го марта отправилась въ Вѣну депутація съ порученіемъ поднести императору петиціи, и войти въ сношенія съ новымъминистерствомъ.

По городамъ вездъ стала организоваться народная гвардія, а въ Прагъ, сверхъ того, изъ студентовъ университета составленъ былъ особый академическій легіонъ. Вскоръ представился и случай употребить въ дъло это вновь сформированное войско.

Движеніе въ городахъ не осталось безъ вліянія на селенія и въ особенности на фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ, которые тотчасъ прекратили работы и стали собираться на улицахъ и площадихъ. Помъщики, бывшіе въ дурныхъ отношеніяхъ со своими подданными, тотчасъ оставили имфнія и поспфшили убраться въ Прагу или въ Въну и другіе большіе города. Тогда крестьянамъ открылся полный просторъ: они отказались отъ обязательныхъ работъ и отъ оброковъ, и перестали повиноваться поставленнымъ помъщиками властямъ. Насильственныхъ дъйствій съ ихъ стороны не было никакихъ, да и вообще не было замътно никакого ожесточенія, а видно было одно только желаніе воспользоваться свободой. Единственныя нарушенія порядка и правъ помъщичьихъ состояли въ порубкъ лъсовъ и въ охотъ въ пом'вщичьих запов'вдных рощахъ. Кое-гд'в, въ бол ве пустынныхъ мъстностяхъ, напр. въ южной части, появились разбои и грабежи, но это были незначительныя шайки изъ двоихъ-троихъ, которыя были уничтожены самими сельскими общинами, при содействіи местной стражи.

Сборища рабочихъ, заводскихъ и фабричныхъ, были грознѣе и опаснѣе. Противъ нихъ-то и выступили впервые народная гвардія и академическій легіонъ. Въ народной гвардіи, состоявшей изъ мѣщанъ, офицерами были большею частію дворяне, а главнымъ начальникомъ былъ кн. Лобковицъ. Способъ дѣйствія народной гвардіи и студенческаго легіона былъ совершенно различный. Въ то время какъ первая прибѣгала къ насилію и дѣйствовала про-

чехи. 95

тивъ народа оружіемъ, при чемъ бывало много раненыхъ, а иногда случались и убійства, второй постоянно избіналь дійствій оружіемъ и старался убідить и уговорить народъ, что постоянно удавалось. Такимъ образомъ, одни, дійствуя страхомъ, возбуждали ненависть и озлобленіе; другіе мягкими мірами привлекали народъ на свою сторону.

По этимъ первымъ пріемамъ можно было видѣть, что здѣсь уже готовы двѣ стороны, которыя будутъ въ постоянномъ антатонизмѣ. На одной сторонѣ дворянство и богатое мѣщанство, т.-е. крупные торговцы, заводчики и капиталисты, а на другой — студенты, рабочіе и мелкіе мѣщане. Это раздѣленіе вскорѣ дало

себя почувствовать еще больше.

Чешская депутація между тёмъ возвратилась изъ Вёны и привезла самыя утёшительныя извёстія, именно—согласіе императора на всё требованія петиціи. Депутатамъ сдёлана была самая торжественная встрёча и все населеніе Праги двинулось на площадь св. Вацлава, гдё передъ памятникомъ чешскаго патрона архіепископъ совершилъ благодарственный молебенъ, зажлючившійся торжественнымъ «Те deum laudamus», которую

пъли тысячи голосовъ подъ открытымъ небомъ.

Войска однако по прежнему стояли въ боевомъ порядкъ и пушки съ разныхъ пунктовъ направлены на городъ. При такой обстановкъ, передъ остріемъ штыковъ и подъ жерломъ заряженныхъ нушекъ, трудно было веселиться. Къ тому же, когда прошелъ первый восторгь, оказалось, что отвъть правительства далеко неудовлетворителенъ. Многія требованія, какъ напр. соединеніе земель чешской короны, самостоятельность общинныхъ учрежденій — отложены до созванія чиновь; личная безопасность, по словамъ манифеста, достаточно обезпечена существующимъ закономъ; другія приняты во вниманіе. Поэтому, когда городскія власти хотили вечеромъ освитить городъ по случаю благопріятнаго отвъта вънскаго правительства, студенты со своею партіею воспротивились этому распоряженію, оправдывая свое сопротивленіе тімь, что преждевременное торжество Праги можеть навлечь подозрѣніе со стороны массы народа, который не вѣритъ объщаніямь, и тогда нельзя будеть ручаться за спокойствіе страны.

Ихъ резоны приняты и требованіе исполнено; но разділеніе между двумя лагерями становилось все шире и глубже.

Между тёмъ «свято-вацлавское собраніе» стало постояннымъ комитетомъ, который долженъ былъ наблюдать за порядкомъ, служить органомъ народа и быть посредникомъ между народомъ и правительствомъ. Въ комитетъ этомъ опять видимъ

тоже раздвоеніе: одна часть его видимо успъла уже сблизиться съ властями, вела съ ними такіе-то сепаратные переговоры и держала свои совъщанія въ «свято-вацлавскихъ баняхъ» при затворенныхъ дверяхъ; другая требовала совъщаній открытыхъ и перенесла свои засъданія въ зданіе на Софійскомъ - Островъ, Тогда начальство заперло это зданіе и не хотвло допустить тамъ собраній. Народъ, собравшійся сюда, сталь-было уже расходиться; но нашлись люди, которые остановили его и настаивали на томъ. чтобы отворили зданіе. Одинъ изъ мінань, Фастрь, разъйзжаль верхомъ на лошади и сзывалъ народъ; а другой, адвокатъ Сладковскій, оставался на м'єсть и требоваль ключь. Требованіе ихъ было удовлетворено, зданіе отворено и открыто совъщаніе, при которомъ присутствовалъ весь народъ, насколько его могла вмъстить зала софійскаго дома. Здёсь говорилось много речей, результатомъ которыхъ было решение — потребовать отъ правительства удаленія войска, предоставленія города въ в'яд'вніе народнаго комитета и выдачи оружія народному войску. Народу совътовали держаться спокойно и твердо и не подаваться никакимъ льстивымъ объщаніямъ. Главными ораторами этого дня (28-го марта) были Сладковскій и молодой ученый и литераторъ Сабина.

Въ смыслѣ этихъ требованій отправлено было прошеніе къминистерству.

Вечеромъ того же 28 марта, опять происходило совъщание комитета въ «свято-вацлавскихъ баняхъ», на которомъ составлена была новая петиція къ императору. Эта петиція мотивирована тѣмъ, что отвътъ правительства на первую «не произвелъ въ настроеніи пражскихъ жителей того усповоенія», которое всь считаютъ необходимымъ для поддержанія порядка и общей безопасности, и затёмъ излагаются желанія народа въ пяти пунктахъ: во-1) повторяется требование соединения земель чешской короны и равноправности двухъ народностей; во-2) требуется «народное представительство, заступающее всв интересы страны, однородное (т. - е. безъ раздѣленія по сословіямъ), всеобщее, законодательное и опредвляющее налоги, на самомъ широкомъ основаніи свободнаго права избирать и быть избираемымъ, также особенное отвътственное министерство для внутреннихъ дълъ этихъ соединенныхъ земель, и установление принадлежащихъ ему центральныхъ правительственныхъ учрежденій — въ Прагъ»; 3) скоръйшее учреждение народныхъ гвардій и полное ихъ вооруженіе; 4) разрѣшеніе на петицію студентовъ пражскаго университета — о допущении ихъ представителей на сеймъ, объ академическомъ легіонъ и выдачь оружія, о свободь обученія и дручехи. 9

тихъ реформахъ въ ихъ статутѣ; и 5) принятіе отъ всѣхъ гражданскихъ чиновниковъ и войска присяги на конституцію, когда она будетъ объявлена. Въ остальномъ—сказано въ петиціи—чешскій народъ остается при тѣхъ требованіяхъ, которыя были имъ высказаны 11-го марта. Петиція была конечно одобрена цѣлымъ народнымъ комитетомъ; но такъ какъ собирать подписи было бы очень долго, то обратились къ высшему бургграфу гр. Стадіону, чтобъ онъ отъ себя удостовѣрилъ, что изложенныя въ этой петиціи требованія составляютъ желаніе всего населенія Праги, выражавшаго въ то же время желанія цѣлой страны. Стадіонъ сначала-было не соглашался, но, видя, что около его замка собираются толны народа, отчасти вооруженныя, для предупрежденія скандала, уступилъ этому требованію. Толпа съ криками радости отхлынула отъ замка и пошла съ этимъ извѣстіемъ по городу.

Въ Въну отправилась новая депутація, главными лицами которой были Троянъ и Фастръ, а потомъ къ нимъ присоединился Ригеръ, возвратившійся въ то время изъ Италіи. Переговоры съ правительствомъ на этотъ разъ были удовлетворительнъе. Соединеніе земель прежней чешской короны отложено до сейма, который долженъ быть созванъ въ самомъ скоромъ времени; сеймъ сзывается на основаніяхъ, изложенныхъ въ петиціи: всъ города посылаютъ депутатовъ, смотря по ихъ политическому и численному значенію, а отъ сельскаго населенія должно быть по два члена отъ каждаго викаріата; объщано особое министерство для чешскаго королевства, и илемянникъ императора Францъ-Іосифъ назначенъ уже намъстникомъ въ Прагу. Съ такими результатами чешская депутація возвращалась изъ Вѣны черезъ Моравію и

на время остановилась въ Оломуцъ.

На университеть этой древней столицы Моравіи развѣвалось черно-желто-красное знамя старой нѣмецкой имперіи. Между студентами было сильное движеніе; но это движеніе было въ нѣмецкомъ духѣ, потому что этотъ университетъ постоянно быль отголоскомъ вѣнскаго. Славянскіе студенты составляли здѣсь незначительный кружокъ, который почти не имѣлъ голоса. По приглашенію ихъ Ригеръ и Троянъ явились на собраніе въ университетъ, чтобъ дать нѣмцамъ объясненіе славянскихъ интересовъ и представить доказательства необходимости соединенія Моравіи съ чешской короной. Они говорили подъ охраною довольно значительной вооруженной толпы славянъ, и еслибъ не это, имъ пришлось бы весьма плохо, потому что нѣмцы отъ ихъ рѣчей пришли въ ярость и кинулись на ораторовъ. Тогда славяне крѣпко стѣснились около нихъ и на своихъ плечахъ вынесли ихъ изъ собранія и такъ проводили ихъ до гостинницы.

На дорогъ въ чешской земль ихъ вездъ встръчали самымъ

торжественнымъ образомъ.

Въ Прагъ дъла не стояли. Еще до возвращенія депутаціи, Стадіонъ, желая показать свою искренность и участіе въ народномъ дъль, созваль знающихъ и опытныхъ людей изъ всъхъ сословій и совъщался съ ними о предстоявшихъ реформахъ. Дворянство на этихъ совъщаніяхъ объявило, что оно отказывается отъ своего исключительнаго положенія на сеймъ. Въ городскія должности произведены новые выборы, при чемъ бургомистромъ выбранъ чехъ Антонинъ Штробахъ, человъкъ еще молодой, полный энергіи, съ твердымъ характеромъ и успъвшій уже пріобръсти всеобщее уваженіе. Затъмъ составленъ комитетъ для предстояв-

шихъ реформъ.

Въ тоже время и народный комитетъ получилъ боле опредъленную организацію. Выбрано было 140 представителей отъ разныхъ сословій и состояній: отъ ремесленниковъ — 15, отъ промышленниковъ (заводчиковъ, фабрикантовъ и др.) — 26, отъ мъщанъ — 11, отъ докторовъ разныхъ правъ — 27, отъ дворянства—13, отъ священства — 7, отъ литераторовъ, редакторовъ, профессоровъ — болѣе 40. Больше всего представителей имъли люди науки и литературы, не принадлежащие ни къ какому сословію или принадлежащіе всёмъ одинаково. Для занятій комитеть разділился на 12 секцій: 1) для составленія проекта временного способа выборовъ; 2) для составленія опредѣленнаго избирательнаго закона; 3) для проекта общинныхъ учрежденій; 4) по дёламъ школьнымъ; 5) для устройства присутственныхъ мъстъ; 6) для введенія равноправности языковъ; 7) для устройства крестьянскихъ отношеній и отміны «работь»; 8) для составленія правиль засъданій будущаго сейма; 9) для опредъленія отношеній чеховъ во всёмъ австрійскимъ землямъ вообще, къ отдъльнымъ землямъ австрійской короны и къ германскому союзу; 10) для внутреннихъ дёлъ, которыя не указаны въ другихъ рубрикахъ; 11) для дёлъ вёры и 12) для дёлъ канцелярскихъ, книгопечатанія и кассъ. Каждое отделеніе имело своего председателя, а председателемъ целаго комитета быль гр. Стадіонъ. Какъ только возвратилась депутація изъ Віны, на другой же день (11 апр.) начались засёданія и приготовительныя работы для открытія сейма. Прежде всего быль изготовлень избирательный уставь; затемь образованы были коммиссіи для обработки по частямъ конституціи, между прочимъ устава о выкупъ крѣпостного труда.

Въ Прагѣ все было смирно въ ожидании сейма и реформъ, комитетъ работалъ усердно и дѣло подвигалось усиѣшно, какъ

TEXM. 9

вдругъ министръ Пиллерсдорфъ предписаль выборы во всёхъ нъмецко-австрійскихъ земляхъ во франкфуртскій сеймъ, и, въ числь ньмецкихь земель, Чехія, Моравія и Силезія также должны были отправить туда своихъ депутатовъ. Это поразило всёхъ какъ громомъ. Явились и депутаты отъ франкфуртскаго комитета, образованнаго въ Австріи: секретарь виртембергскаго университета Вехтеръ, докт. Шиллингъ изъ Зальцбурга, и Куранда, издатель «Grenzbote» въ Вънъ. Послъдній особенно извъстенъ быль своею ненавистію къ славянамъ; поэтому самый выборъ его не объщаль ничего хорошаго. Весь чешскій комитеть елинодушно отказался отъ выборовъ во Франкфуртъ. Противъ требованія франкфуртистовъ выступиль отъ имени комитета Ригеръ. Онъ говорилъ, что для блага Австріи нужно отказаться отг дълг Германіи (пророческія слова, оправдавшіяся въ 1866 году), что ядро австрійской имперіи должны составить славяне, что она больше выиграеть, если будеть дъйствовать въ духъ славянском в обратить больше вниманія на юго-славянскія земли (заблужденіе, отъ котораго теперь чехи, кажется, должны излечиться), что отъ итальянскихъ земель также следуеть отказаться, потому что господство это поглощаеть только огромныя средства, заставляеть Австрію тратить много силь, поддерживая только ложную политику, наслёдованную ею отъ старой германской имперіи. «Одинъ публицисть сказаль, — продолжаль Ригеръ, — что чехи — вередъ Германіи: пусть же этотъ вередъ будетъ выръзанъ. Мы не хотимъ быть паразитомъ на благородномъ стволъ нъмецкаго дуба, мъщая его роскошному росту и свободному развитію. Оставьте этоть паразить свободно рости на своей родной почвѣ въ Австріи, и онъ разростется могучимъ деревомъ и вмъстъ съ другими деревьями великолъпнаго австрійскаго льса будеть охранять льст Германіи оть бурь, грознщихъ ему ст востока! Самостоятельная Австрія между Россіей и Германіей самый надежный оплоть противь угрожающаго съ востока деспотизма, и также необходима, какъ необходимымъ полагали нъкоторые нъмецкіе политики съ тою же цълію возстановленіе Польши».

Ригеру отвѣчалъ Шиллингъ. Его рѣчь была полна рѣзкихъ выходокъ противъ славянъ. Онъ говорилъ о ихъ безтактности, о неспособности къ самостоятельной политической жизни, и въ заключеніе добавилъ: «нѣмцы никакъ не могутъ оставаться въ австрійской имперіи, такъ какъ они здѣсь всегда будутъ въ меньшинствѣ, и потому они непремѣнно должны присоединиться къ Германіи, а съ ними вмѣстѣ конечно и чехи». Палацкій замѣтилъ на это, что стыдно было бы нѣмцамъ, еслибъ они не

хотьми оставаться въ австрійскомъ союзь изъ-за того только, что не могли бы тамъ господствовать, и потомъ обратилъ вниманіе на то, что господства славянь имъ нечего бояться, такъ какъ славяне отличаются толерантностію и кротостію, и никогда

еще ни одинъ народъ не былъ ими притъсняемъ.

Эти совъщанія происходили частно, не въ полномъ собраніи, по крайней мъръ въ то время не присутствовала посторонняя публика; иначе дъло, въроятно, не обошлось бы безъ большого шума. На другой день въ полномъ собраніи читался отчетъ объ этихъ совъщаніяхъ. Ригеръ, читая стенографическій протоколъ этихъ совъщаній съ франкфуртцами и прочитавши замъчаніе Шиллинга, что «если чехи не согласятся добровольно, то присоединеніе ихъ будетъ вынуждено остріемъ меча», возвысивъ голосъ, добавилъ: «на такіе аргументы мы отвътимъ цъпами». Эта выходка была встръчена страшными рукоплесканіями съ галлереи и въ тоже время раздались угрозы противъ франкфуртскихъ покушеній. Раздраженіе достигло такой степени, что на время засъданіе должно было прекратиться и всъ члены вышли изъ залы, покуда уймется волненіе.

Въ этомъ эпизодъ со всею яркостію выразился характеръ чешскаго движенія, въ которомъ самый строгій судья не могъ бы отыскать революціонныхъ элементовъ. Напротивъ, движеніе чеховъ было чисто консервативное. Только одинъ какой-нибудь моментъ было неопредъленное волненіе, въ которомъ было чтото похожее на соціально-политическое направленіе; но вскоръ обозначился чисто консервативный характеръ, и онъ опредълился еще яснъе съ того времени, какъ Прагу посътили франкфуртскіе депутаты. Съ этого момента чехи становятся въ совершенно иныя отношенія къ Вънъ. Они видять въ ней элементъ, разрушающій единство имперіи, и всъми силами противодъйствують всъмъ ея дъйствіямъ, чтобъ только спасти цълость и независимость Австріи. Это ясно какъ день, а между тъмъ съ этого момента и начинается правительственная аттака противъ чеховъ.

Прівздъ франкфуртистовъ и предписаніе выборовъ въ германскій сеймъ совершенно перевернули Прагу вверхъ дномъ. Пражскіе німцы засуетились во имя германскаго единства и стали во враждебное отношеніе къ чехамъ; чехи, находясь въ большинствъ, подняли такой шумъ, что німцы сочли себя въ опасности и, тайно и явно, стали сноситься съ Візной, съ правительствомъ и съ партіей движенія, прося защиты и помощи противъ готовыхъ, будто бы, проглотить ихъ чеховъ. Однимъ словомъ, поднялась страшная кутерьма.

чехи. 101

Все это время Прага оглашалась то чешскими народными пѣснями, то кочичиной (Катгентивік). Нерѣдко толна бросалась на жидовъ. которые постоянно держали сторону нѣмцевъ, дерзко относились къ чешской народности и разными способами поддразнивали народъ. Дѣло однако не заходило дальше выбитія стеколъ вълавкѣ или какого-нибудь взаимнаго побоища, но и это случалось рѣдко, въ большей части случаевъ предупреждалось вмѣшательствомъ народной охранной стражи, причемъ подстрекателей или зачинщиковъ съ той и другой стороны подвергали аресту. Власти въ это время совершенно не дѣйствовали; да и не къчему было дѣйствовать, потому что народная гвардія и академическій легіонъ поддерживали всюду порядокъ.

При такомъ положеніи дёль вмёсто гр. Стадіона высшимъ бургграфомь въ Прагу назначень быль гр. Левъ Тунъ, единственный чешскій писатель изъ аристократіи, человёкь, постоянно заявлявшій себя горячимъ чешскимъ патріотомъ, словомъ, дёломъ и матеріальными средствами помогавшій чешской литературт и народности. Радость чеховъ отъ такого назначенія была неописанная, но, какъ и большая часть человѣческихъ радостей, преждевременная и неумѣстная, потому что графу Туну съ перваго же разу не понравились никакія заявленія, хотя бы это

были и невинныя заявленія радости.

Онъ началъ свою дъятельность съ того, что запретилъ аплодисменты и всякое выражение удовольствия или неудовольствия въ народномъ комитетъ, что было совершенно излишне. Въ этомъ не видълъ никакой надобности ни одинъ изъ членовъ комитета, которыхъ это дъло касалось прежде всъхъ: всякий шумъ на галлеретъ легко унимался по знаку какой-нибудь популярной личности. Такое запрещене вызвало всеобщее негодоване, обнаруживая въ человъкъ капризъ и придирчивость. Потомъ онъ хотълъ запретить народу предъявлять какия бы то ни было требования. Подобнаго рода мърами, совершенно неумъстными при тогдашнемъ положении вещей, не приносившими ни малъйшей пользы, но сильно раздражавшими, Тунъ волновалъ народъ и дълалъ это будто съ намъреніемъ.

Иптробахъ, видя, что со вступленіемъ Туна дѣла пошли хуже и нѣтъ никакой возможности поддержать порядокъ, что считалъ своею обязанностію—вышелъ въ отставку. На его мѣсто вступилъ Пштросъ, человѣкъ далеко не имѣвшій ни способностей, ни энергіи, ни популярности своего предшественника, получехъ и получемъ, впрочемъ больше, кажется, склонный къ нѣ-

мецкой партіи.

Къ довершенію всего Пиллерсдорфъ октроироваль конституцію

(25 апр.), оставивъ совершенно безъ вниманія тѣ основанія, которыя выставлены были въ чешской петиціи и приняты были прежде самимъ правительствомъ.

Волненіе усилилось. Все требовало сейма, и Тунъ на свой страхъ назначилъ его на 17-е мая. Опять все начало утихать, какъ вдругъ приходитъ извъстіе, что императоръ со всёмъ дво-

ромъ оставилъ Вѣну.

Извъстіе это подъйствовало на всъхъ неодинаково. Чехи обрадовались этому, видя въ томъ демонстрацію противъ франкфуртской партіи, совершенно овладъвшей Въною; а нъмцы, смотря на дъло съ той же точки зрънія, перепугались и торопились помириться съ чехами. Слъдствіемъ этого было то, что въ пользу германскаго сейма въ Прагъ оказалось только три голоса, и единственными приверженцами его были только чисто

нъмецкие пограничные округи на западъ.

Тунъ, почитая Въну въ рукахъ мятежниковъ, старался теперь опять сблизиться съ народнымъ комитетомъ и упросилъ представителей его составить временный совъть для обсужденія своего положенія. Сов'ять составился изь 7 челов'якь: Палацкаго, Ригера, Борроша, гр. Альб. Ностица, Браунера, гр. Вильг. Вурмбранда и Штробаха. Этотъ совъть обратился во временное правленіе, которое р'єшилось войти въ прямыя сношенія съ императоромъ, для чего и посланы были въ Инспрукъ Ригеръ и Ностицъ. Имъ поручено было просить у императора утвержденія этого временнаго правленія и скорбишаго созванія чешскаго сейма. Посланные, прибывши въ Инспрукъ, застали тамъ около императора министровъ Вессенберга и Добльгофа, хорватскаго бана Елачича, венгерскихъ министровъ Эстергази и Батіани, гр. Стадіона, которому въ то время хотьли поручить составленіе новаго министерства, представителей иностранныхъ дворовъ и шумную толиу вънцевъ. Здъсь на самомъ тъсномъ пространствъ сталкивались люди самыхъ противоположныхъ партій и уб'єжденій, иногда квартировали въ одной гостинниць и объдали за однимъ столомъ. Четскіе посланные были приняты императоромъ очень благосклонно. Тотчасъ приступлено было къ составленію проекта объ отвътственномъ министерствъ, и главная работа по этому проекту отдана была Ригеру и Ностицу. Тутъ же Францъ-Іосифъ назначенъ быль чешскимъ намѣстникомъ, и уже названы были некоторые советники, долженствовавшее стать при немъ. Ръшено было также немедленно созвать чешскій сеймъ.

Все, что ни дёлалось въ Прагѣ, дѣлалось при участіи тамошней законной власти и получало санкцію высшаго правительства, находившагося въ то время въ Инспрукѣ; но прави-

тельство, сидъвшее въ Вънъ, тъмъ самымъ сильно оскорблялось. Пиллерсдорфъ требоваль остановить выборы въ чешскій сеймъ и предписаль выборы въ рейхсрать. Когда въ обыкновенное время всякая отміна недавних распоряженій въ состояніи произвести суматоху, то каково она могла подъйствовать въ то время, когда въ народъ страсти бушевали и готовы были произвести взрывъ при первомъ поводъ? Тунъ отказался исполнить требование министра. Пиллерсдорфъ сталъ принуждать его отказаться отъ должности. Тунъ остался; но суматоха уже была произведена. Народъ быль совершенно сбить съ толку: одно правительство делаетъ извъстныя распоряженія, другое уничтожаеть ихъ; одно объщаеть. другое отказываетъ; одно наконецъ даетъ, другое отнимаетъ. Видимо, что съ нимъ играють, что его всв обманывають. Терпвніе народа истощилось, онъ не сталь никому върить. Не только народный комитеть, во главъ котораго стояль Тунь, но и болъе популярныя личности потеряли его довъріе и лишились всякаго вліянія на него. Тогда изъ главнаго комитета выдълился меньшій комитеть, который сталь действовать особо; а главный сделался органомъ, по преимуществу привилегированныхъ сословій. Въ этомъ последнемъ происходили какія-то тайныя совещанія, которыя носили явно характеръ заговора противъ народа. Тунъ дъйствоваль съ нимъ заодно. Онъ разсылаль секретные циркуляры къ окружнымъ начальникамъ, чтобъ они старались скрыть отъ народа настоящее положение делъ, и людей, популярныхъ въ народъ, какимъ бы то ни было способомъ лишить его довърія. Между пражскимъ временнымъ правительствомъ и вънскимъ министерствомъ возстановилось доброе согласіе и въ ивиствіяхъ полнъйшее единство. Ударъ надъ Прагой былъ уже занесенъ и готовь быль разразиться каждую минуту.

Но прежде чёмъ ударъ этотъ разразился, въ Прагѣ успѣлъ розыграться еще одинъ эпизодъ изъ славянскаго движенія, которому и въ то время и впослѣдствіи одни придавали слишкомъ много значенія, другіе не придавали совершенно никакого. Я разумѣю здѣсь славянскій съѣздъ ¹).

Такъ какъ объ этомъ съёздё достаточно писалось и въ русской литературі, то мні ність надобности описывать его снова, а я остановлюсь только на той стороні его діятельности, которая

<sup>1)</sup> Полное описаніе этого съвзда находится во «Временникв Чешскаго Музея» за 1848 г. Тамъ помвщены списки всвуъ членовъ, рвчи, произнесенныя на немъ, заключенія коммиссій, манифестъ къ европейскимъ народамъ, адресъ императору, однимъ словомъ, всв относящіеся къ нему документы. Описаніе это было переведено въ началь 60-хъ годовъ въ «Чтеніяхъ Моск. Общ. Истор. и Древн.». Лучшая оцънка его въ стать «Два мъсяца въ Прагъ», Совр., 1860 г.

дополняетъ картину общаго состоянія и настроенія умовъ у славянь въ это смутное время.

Прежде всего замѣчу, что, говоря о съѣздѣ, мы должны строго различать первоначальную идею, воодушевлявшую лица, впервые предложившія его, отъ тѣхъ идей, которыя послѣ сталивхопить въ него подъ вліяніемъ событій дня.

Идея славянского събзда зародилась прежде всъхъ у юго-славянъ, именно въ Загребъ. Теоретическій нанславизмъ чеховъ, остановившійся на иде учено-литературной взаимности вс хъ славянъ отъ Альновъ и до Урала и т. д., здъсь нашелъ практическое примънение въ политической борьбъ съ мадьярами. Представителемъ этого направленія у хорватовъ является Людевитъ Гай, который пропов'єдоваль народное единство южныхъ славянскихъ племень и хотёль поль общимь именемь «иллировь» соединить. всёхъ юго-славянъ: сербовъ, хорватовъ, словинцевъ, далматинцевъ и т. д. Если его стремленія были нісколько заподозрівны въ томъ отношеніи, что онъ дійствоваль въ этомъ духів не по чувству патріотизма, а въ какомъ-то договоръ съ австрійскимъ правительствомъ, то идея этого единства была такъ своевременна и умъстна, чтоза нее ухватились тотчась же лучшіе представители народа. Съэтимъ направленіемъ является цёлый рядъ лучшихъ сербо-хорватскихъ писателей. Это патріотическое увлеченіе въ началь 40-хъ годовъ разръшилось кровавыми схватками хорватовъ съ мадьярами во время выборовъ въ венгерскій сеймъ. Поэзія ихъ не витаетъ възаоблачной сферь, а призываетъ народъ къ оружію противъ своего врага, который въ печати не назывался только по имени.

«Тоть, кто родился славяниномъ (говорить одно стихотвореніе этой эпохи), и родился героемъ, — подними теперь высоко свое знамя; каждый подпоящь свою саблю, каждый садись на бойкаго коня! Впередъ, братья, Богъ съ нами, злой духъ противъ насъ.

«Смотрите, какъ черный дикій татаринъ (т.-е. мадьяръ) попираетъ нашу націю и нашъ языкъ; но прежде, чъмъ онъ усиветъ насъ покорить, мы сбросимъ его въ бездну ада.

«Съ съвера храбрый словакъ, и съ юга иллиръ, братски подаютъ другъ другу руки на геройское пиршество, на блескъ коній, звуки трубъ, трескъ мечей, громъ пушекъ.

«Пусть каждый срубить одну голову, чтобы омыть нашу славу во вражеской крови, и конець нашихъ страданій достигнутъ. Впередъ, братья» и т. д.

Не для литературной только взаимности, а для практиче-

чехи. 105

екаго дёла поэтъ начинаетъ перечислять всёхъ славянъ, отыскивая ихъ вездё по Европё и Азіи.

Мадьяры, видно было теперь ясно, стремились уже къ политическому отдёленію отъ Австріи; итальянскія земли хотёли составить одно цёлое съ остальной Италіей; нёмцы хлопотали объ единой Германіи. Что же будеть тогда со славянами? — Этоть вопросъ являлся самъ собою. Въ случай распаденія Австрій славянамъ приходилось стать подъ три различныя власти: германскую, итальянскую и венгерскую, и окончательно потерять между собою всякую политическую связь, или искать какого-нибудь выхода изъ такого положенія. Еще въ началь апрыля хорватскій банъ Елачичь, находясь въ Вѣнѣ, видѣлся съ Шафарикомъ, который въ то время прибыль изъ Праги по приглашенію министра просвъщения барона ф. Соммаруча, и съ другими представителями славянства. Эти предварительныя совъщанія привели къ той мысли, что нъмецкому парламенту во Франкфуртъ и венгерскому сейму нужно противопоставить славянскій конгрессь въ Прагъ. Люди, которымъ впервые пришла эта идея, какъ напр. Елачичъ, были чисто австрійскихъ убъжденій, слъдовательно славянскій конгрессь направлень быль прямо противь сепаратизма нъмцевъ, мадьяръ и итальянцевъ. Очень въроятно, что въ совъщаніяхъ этихъ принимало участіе и австрійское правительство или, върнъе, та часть его, которан еще върила въ возможность сохранить цёлость австрійской имперіи и работала для этой цёли, не увлекаясь идеею германскаго единства.

Вслѣдъ за этимъ предварительнымъ совѣщаніемъ, хорватскій патріотъ и писатель Кукулевичъ первый сдѣлалъ воззваніе о славянскомъ съѣздѣ въ газетѣ «Славянскій Югъ», и это воззваніе быстро было подхвачено всѣми другими славянскими ортанами.

Въ концѣ апрѣля, въ Вѣнѣ составленъ быль комитетъ изъ представителей всѣхъ живущихъ въ Австріи славянъ, и 1-го мая слѣлано объявленіе, что славянскій съѣздъ долженъ сойтись въ Прагѣ, и днемъ собранія назначалось 31 мая. Въ этомъ воззваніи, адресовачномъ «ко всѣмъ славянамъ австрійской имперіи», чѣмъ совершенно устранялся панславистическій характеръ, въ концѣ безъ всякаго умысла сдѣлана была совершенно невинная, но имѣвшая важное значеніе, прибавка, что славяне изъ другихъ, не австрійскихъ земель, которые захотятъ присутствовать на этомъ съѣздѣ, будутъ приняты съ радостію, какъ дорогіе гости. Противъ этого сильно возставалъ Шафарикъ, находя въ этомъ непослѣдовательность; но такъ какъ имѣлось въ виду, что изъ

другихъ земель славянъ будетъ по всей въроятности очень не-

Въ Прагъ, надо замътить, независимо отъ идеи, возникшей у юго-славянъ, явилась идея сохраненія единства Австріи. Неделю спусти после собранія въ свято-вацлавскихъ баняхъ. именно 18-го марта, по приглашенію немецкаго поэта К. Э. Эберта, собрались на совъщание нъмецкие и чешские писатели. Председателемъ этого собранія единогласно избранъ былъ Шафарикъ. Пелью этого собранія было решить самый общій вопросъ: что имъ дълать при настоящемъ положения? Одни утверждали, что нужно действовать, чтобъ спасти народъ отъ разныхъ вловредныхъ вліяній и агитацій, объяснить ему истинный смыслъсобытій и указать, какъ онъ долженъ держаться и поступать. Для этого предлагали издавать летучіе листки. Другіе возражали: кто же будеть писать эти листки? кто возьмется быть истолкователемъ событій и поручится въ томъ, что его толкованіе истинно, такъ какъ въ этой путаницѣ никто ничего не понималъ? и какіе взгляды проводить въ нихъ? Дебаты были жаркіе и безконечные и привели къ тому единственному заключеню, что должностараться внушать и поддерживать духо умпренности. На этомъ всѣ согласились и остановились, и предсѣдатель формулировалъ это ръшение такъ: члены этого общества должны стараться «во всъхъпредназначенныхъ къ публикаціи сочиненіяхъ держаться образа выраженій свободнаго, но уміреннаго, и воздерживаться отъ всіхъвыраженій, которыя принадлежать области свободной прессы (?)». Это постановление было изложено на бумагъ и подписано, какъ обязательство, всёми, участвовавшими въ этомъ собраніи. На второмъ собраніи, последовавшемъ три дня спустя (21 марта), этоть акть быль дополнень прибавкой, что члены этого общества обязываются поддерживать согласіе между чешскимъ и нъмецкимъ населеніемъ и въ особенности идею кръпкой связи чешской короны ст австрійской монархіей. Темь, кажется, и закончилась дъятельность общества.

Въ сущности, характеръ этого общества и того, въ которомъродилась мысль славянскаго съвзда, одинъ и тотъ же: совершенно консервативный въ смыслъ сохраненія австрійскаго единства противъ всякихъ стремленій сепаратизма. Въ этомъ отношеніи Прага, Загребъ и австрійское правительство совершенно отожествлялись въ своихъ цъляхъ и стремленіяхъ.

Предложеніе славянскаго събзда встрътило самое живое участіе въ чехахъ. Они быстро кинулись пропагандировать эту пдею въ своихъ повременныхъ изданіяхъ, а Карлъ Гавличекъ

нарочно съ этой цълію предприняль путешествіе по Галиціи и другимь австрійско-славянскимь землямь.

Въ послъдніе дни мая стали собираться въ Прагъ славяне изъ разныхъ концовъ. Это быль все цвътъ славянства: представители науки, литературы, земства, мъщанства и другихъ общественныхъ сферъ. «Но—съ прискорбіемъ замъчаетъ при этомъ одинъ австрійско-славянскій писатель — одновременно съ этими отборными мюдьми австрійскаго славянства прибыла многочисленная стая тъхъ птицъ бури, которыя всегда предвъщаютъ близость сильной грозы. Это были, гладенькіе съ виду, люди, которые держались, какъ вообще поляки, и придравшись къ добавленію въ концъ воззванія, явились на славянскій конгрессъ, несмотря на то, что ихъ никто не зналь и не могъ указать, какое собственно призваніе они могутъ здъсь выполнить. Русскій Бакунинъ и познанскій полякъ Карлъ Либельтъ были ихъ вожаками» 1).

Въ предварительномъ комитетъ, въ которомъ разсуждалось о томъ, въ какой формъ долженъ конституироваться съъздъ и что должно войти въ программу его дъйствій, приняты были слъдующіе мотивы: «если вънскіе министры у его велич. императора возбудили такъ мало довърія, что онъ не посовътовался съ ними даже о своемъ быстромъ отъъздъ, то мы, славяне, еще меньше можемъ имъ довърять. Намъ въдь извъстно, что они держатся исключительно нъмецкихъ тенденцій и совершенно подчинились той партіи въ Вънъ, которая дъйствуетъ путемъ революціоннымъ, и притомъ на погибель славянства» 2).

31-го мая конгрессъ конституировался и раздѣленъ былъ на три секціи: юго-славянскую, польско-русинскую и чешскую. Предсѣдательство было предложено Шафарику, но онъ отказался, и потому званіе это принялъ Палацкій. 1-го іюня главный комитетъ конгресса представился высшему бургграфу, гр. Льву Туну, причемъ послѣдній, привѣтствуя комитетъ, сдѣлалъ ему серьезное предостереженіе на счетъ постороннихъ «гостей». По той же причинѣ еще прежде гр. Матвѣй Тунъ сложилъ съ себя званіе предсѣдателя комитета для созванія конгресса.

2-го іюня происходило торжественное открытіе съвзда въ залв Софійскаго острова. Палацкій, предсъдатель, или какъ принято было въ то время назвать этотъ ностъ, староста, привътствовалъ собраніе ръчью, изъ которой мы приведемъ нъсколько

мѣстъ, выражающихъ настроеніе собравшагося общества. «То,

<sup>1)</sup> Joseph Jirecek, «P. J. Schafarik, biographisches Denkmal, Bb Oesterreichische Revue 1865. B. 8. § 44.

<sup>2) «</sup>Временникъ Чешск. Муз.», 1848 г. стр. 26.

чего отцы наши не смъли надъяться — говориль онъ — что въмолодости каждому изъ насъ представлялось какъ прекрасный сонъ, чего незадолго до этой минуты мы не могли выразить. какъ горячаго желанія, то нынёшній день передъ нашими, полными блаженства, взорами стало живымъ деломъ: братья-славяне изъ всёхъ широко-далеко раскинувшихся родныхъ краевъ въ огромномъ числё прибыли сюда, въ старославную Прагу, чтобъ здёсь признаться къ своей великой семь и подать другь другу руки въ въчномъ союзъ любви и братства. Такой великій народъ, какъ нашъ, никогда не потерялъ бы свою первобытную самостоятельность, еслибъ не произошло разделенія внутри его, еслибъ самъ онъ не разсъялся, не чуждался самъ себя, еслибъ мы не преследовали каждый свою особую политику. Но вероятно такъ должно было быть, чтобъ мы наконецъ, наученные многовъковою горькою опытностью, глубоко поняли, что составляеть нашу главную потребность... теперь мы опять достигли своего древнягонаслъдства, мы опять стали и навсегда останемся свободными. Я чувствую вдохновение и вмъстъ съ евангельскимъ мужемъ взываю: «Нынъ отпущаени раба твоего, владыко!.... яко видъста очи мои спасение мое, еже еси уготовалъ предъ лицемъ всъхъ людей, во откровение языкомъ и во славу славянскаго племени 1)»! Затёмъ слёдовали рёчи на всёхъ славянскихъ нарвчінхъ и ораторы по большей части были въ національныхъ костюмахъ, а юго-славяне гремъли саблями. Сильное впечатльніе произвела річь Шафарика, единственная въ его жизни, въ которой онъ отступаеть отъ обычной холодной сдержанности и выступаетъ просто, какъ человъкъ и гражданинъ. Она не напечатана во «Временникъ Чешскаго Музея», поэтому почти неизвъстна у насъ и, я думаю, не будетъ лишнимъ для знакомства съ нею привести здёсь хоть заключеніе. Изобразивши во всей полноті и живости судьбу славянскихъ народовъ, представивъ ихъ недостатки и указавъ, что должно составлять ихъ требование вънастоящій моменть, онъ заключиль свою річь такь: «Народы собираются и совъщаются о себъ и объ насъ, славянахъ, о своей и нашей будущности. Какой же ихъ приговоръ объ нась? Не станемъ скрывать его, какъ бы онъ жостокъ ни быль. Они говорять, что мы неспособны для свободы, для высшей политической жизни, и именно потому и единственно потому, что мы славяне. Если мы не поступаемъ такъ, какъ они хотятъ, т.-е. если мы не онъмечиваемся, не мадыяризуемся, не итальянизируемся, они называють насъ варварами. Если мы хотимъ истин-.

<sup>1) «</sup>Врем. Чешск. Муз.», 1848 г. стр. 32.

чехи. 109

наго образованія, т.-е. въ основаніи быть и остаться славянами, они называють насъ измѣнниками отечеству и врагами свободы. Такъ не можеть больше продолжаться. И для насъ настала рѣшительная минута. Невинность передъ Богомъ и передъ совѣстію не значить ничего передъ судомъ свѣта. Мы должны или оправдать себя дпломъ и доказать, что свобода наше призваніе, или, не медля, превратиться въ нѣмцевъ, мадьяръ или итальянцевъ, чтобъ не быть болѣе народамъ въ тягость и не служить поводомъ раздраженія. Мы или должны добиться того, чтобъ всякій изъ насъ съ гордостію могъ сказать: «я славянинъ!» или перестать быть славянами» 1).

Собраніе, слушавшее всю рѣчь съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ, при заключительныхъ словахъ пришло въ страшный энтузіазмъ. Юго-славяне гремѣли и махали саблями, всѣ, пре-исполненные чувства, кидались другь другу въ объятія. Вообще

произошла одна изъ ръдкихъ сценъ одушевленія.

Отдівленія конгресса работали неутомимо, собираясь до об'єда и послів об'єда. «При этомів—замівчаеть біографів Шафарика—въ нольско-русском отдівленій господствоваль строгій парламентарный порядокь; въ чешском дебаты были жив'є и за ними часто отступали отъ вещей, бывших на дневной очереди; юго-славянское, безъ дальних разсужденій, быстро переходило къ заключеніямь, такъ какъ положеніе ихъ народа требовало поспівшности».

Предварительный комитеть назначиль слѣдующую программу дѣятельности конгресса: 1) составить союзъ австрійскихъ славянь для взаимной помощи и защиты; 2) формулировать условія, на какихъ желали бы славяне преобразовать Австрію, оставивши въ Вѣнѣ учрежденіе парламента всѣхъ австрійскихъ народовъ; 3) формулировать желанія касательно отношеній къ не-австрійскимъ славянамъ, которыя должны заключаться во взаимномъ содѣйствіи славянскому искусству и наукѣ; 4) высказаться о томъ, имѣютъ ли заключенія франкфуртскаго парламента обязательную силу для каждой части Австріи и должно ли и въ какой формъ выразить противъ того со стороны славянъ протестъ; наконецъ 5) отправить депутацію съ заключеніями конгресса въ императорскій станъ.

Въ чешскомъ отдёленіи, 3-го іюня, подъ предсъдательствомъ Шафарика, разбиралось первое предложеніе программы. Мнънія раздѣлились на-двое: представителемъ одного былъ словакъ Людевитъ Штуръ, который требовалъ образованія «независимыхъ

<sup>1)</sup> Oesterr. Revue, S. 45-46.

славянскихъ общинъ подъ австрійскимъ господствомъ», другими словами, устраняя всё историческія условія, требоваль преобразованія на основаніяхъ чисто-національныхъ, и первою обязанностію предлагаль этому союзу устранить преобладаніе мадыярь, которые стремятся сдёлаться центральною силою Австріи. Представителемъ другого мнѣнія явился Шафарикъ, которому предложение Штура казалось выходящимъ изъ границъ дъятельности конгресса, и выставиль противь него свое предложение, формулированное такъ: «Совокупность представителей славянскихъ общинъ и народовъ общей всемъ австрійской монархіи, разумён поль этимь и земли венгерской короны, составляють, на основаніи конституціонныхъ правъ, союзъ для охраненія своей національности въ полномъ смысл'є слова тамъ, гді она уже пользуется національными правами, и для достиженія ихъ тамъ, гдъ она ихъ еще не имъетъ. Для достиженія этой цъли они будуть пользоваться всёми тёми средствами, которыя имёють значеніе и допускаются для защиты естественныхъ правъ противъ ихъ притесненія въ обществе, основанномь на началахъ права». Посл'в продолжительных преній, мнівніе Шафарика въ чешскомъ отдъленіи было принято и представлено въ следующее заседаніе общему собранію, гдв также многимъ понравилось; но польское отдёленіе вообще не совсёмь было довольно нёкоторою неопредъленностію цълой программы. Либельтъ выступиль отъ польскаго отделенія и предложиль, вмёсто пяти, три пункта: 1) манифестъ къ народамъ Европы, 2) адресъ императору и 3) проектъ славянскаго союза. Предложение Либельта отличалось отъ чешскаго простотою и ясностію. Манифесть должень быль быть составленъ, по его мивнію, въ демократическомъ духв; въ адресв императору внести статью о покровительств польскимъ эмигрантамъ, а славянскій союзъ долженъ, всёми зависящими отъ него средствами, защищать славянь вездь, хотя бы за предылами австрійской имперіи. «Выраженіе удивленія изобразилось на лицахъ глубокомысленныхъ чеховъ, когда Либельтъ окончилъ». Но темъ не менъе проектъ этотъ усвоенъ. Затъмъ Либельтъ предлагадъ по порядку отдельные проекты, по всемъ тремъ пунктамъ, надъ которыми онъ работалъ вмъсть съ Бакунинымъ. Правда, ни одинъ изъ его проектовъ не быль принять, но предлагавшие вмъсто него другіе проекты должны были соображаться съ высказанными имъ принципами. Ученые теоретики должны были подчиняться здравому уму политически опытнаго дъятеля.

До сихъ поръ о д'ятельности славянскаго съ взда мы знаемъ только то, что послъ напечатано было во «Временникъ Чешскаго Музея»; но это были, такъ-сказать, только оффиціальные

чехи. 111

акты събзда; а между темъ наибольшая доля его деятельности, не получившая оффиціальности, намъ неизв'єстна, оставшись отчасти въ неизданныхъ документахъ, отчасти въ отдельныхъ запискахъ. Многія лица, участвовавшія въ немъ, до сихъ поръ живы и конечно хорошо помнять все, что делалось, но почемуто таять это про себя: болтся ли они гласности, чтобъ не скомпрометтировать многія лица передъ правительствомъ, или, можеть быть, не хотять выставлять на судь свёта грёхи своего прошлаго; во всякомъ случав, пока не будутъ изданы документы, относящіеся къ внутренней д'ятельности съйзда, и не издадуть своихъ записокъ и воспоминаній объ немъ люди въ немъ участвовавшіе, онъ останется для насъ не вполнъ ясенъ. Извъстно, что въ то время, какъ събздъ трактоваль о разныхъ вопросахъ со всею важностію, подобающею и предмету, и лицамъ собравшимся, одинъ изъ его среды, не менее ихъ всехъ хлопотавшій о томъ, чтобъ събядъ этотъ состоялся, часто, отойдя въ сторону, предавался неудержимому смёху, который потомъ высказалъ въ нёсколькихъ сатирахъ. Это быль Гавличекъ, бывшій секретаремъ събзда. Этотъ человъкъ всегда относился къ дълу серьезно и принимался за него горячо; такъ точно онъ относился и къ събзду, но в вроятно сильно разочаровался, потому что его сатира никогда не служила ему забавой, а вытекала изъ глубокаго сознанія неудачи и обманутыхъ ожиданій. Нельзя не пожальть, что сатиры его, составляющія весьма важную часть его д'ятельности, до сихъ поръ остаются подъ спудомъ, иначе онъ на многое бросили бы истинный свётъ.

Впрочемъ, противоръчія и несообразности, поражавшія современнаго сатирика, очевидны сами по себъ. Самая идея спасенія Австріи-не спрашивая уже о томъ, нужна ли дъйствительно Австрія кому-нибудь, кром'є ея правительства-поражаетъ странностію. Еслибъ революція одержала поб'єду во всей западной Европъ, чего многіе оптимисты конечно и ожидали, тогда безъ сомненія не устояла бы и Австрія, и необходимымъ слъдствіемъ было бы распаденіе имперіи: что могли бы тогда сделать одни славяне противъ целой Европы? Въ случае же реакцін- помощь славянь была совершенно не нужная. Насколько славяне нужны были правительству, настолько оно ихъ и употребило для подавленія нёмцевъ, итальянцевъ и мадыяръ. Но имъ этого было мало, они какъ будто хотели забежать впередъ, надъясь выиграть тъмъ что-нибудь для своей народности, и горько ошиблись: мадьяры и нъмцы за то, что бунтовали, получили больше, чемъ славяне за то, что помогали правительству. Гораздо больше последовательности имела та партія, ко-

торую почтенные мужи обвиняють въ злоумышленности. Люди этой партіи върили въ успъхъ революціи и, какъ необходимое сл'ядствіе, допускали распаденіе Австріи, о спасеніи которой конечно не заботились, но заботились только о спасеніи себя. т.-е. славянь, безь всякой связи разсыпанныхь по пёдой австрійской имперіи, Пруссіи, Саксоніи и др. землямъ. Удача или неудача-для нихъ результатъ одинъ и тотъ же: правительства не териять ни революціонеровь, ни помощниковь, которые осмѣливаются съ нимъ договариваться; и тъ, и другіе одинаково бунтовщики. Такъ это и случилось. Правда, еслибъ славянскій събздъ занимался исключительно разръшеніемъ какихъ-нибудь теоретическихъ вопросовъ, не имъвшихъ никакого отношенія къ тому, что делалось вокругь, онъ могь бы совершить свою деятельность благополучно; тогда это не быль бы съйздъ славянъ, а събздъ славянскихъ ученыхъ. Но политическая жизнь въ то время била такимъ кипучимъ ключемъ, что проникала всюду, и заставляла говорить живыя, потрясающія річи такихъ людей. которые уже состарились, не зная, что такое общественная и политическая жизнь.

Ни Либельтъ, ни тѣ «птицы бури», проникнувшія на съѣздъ подъ видомъ «гостей», не были причиною того, что онъ немного выступилъ изъ границъ австрійской благонамѣренности; а сила обстоятельствъ, противъ которыхъ оказался безсильнымъ весь запасъ благоразумнаго консерватизма.

Насколько съёздъ увлекся духомъ времени, видно изъ его манифеста къ европейскимъ народамъ, въ которомъ онъ, какъ всёми признанный политическій члень, подаеть голось за поляковъ. Весь этотъ манифестъ вовсе не похожъ на скромное заявленіе національных в жалобь и желаній передъ світомь, а скоріве напоминаетъ манифестъ французскаго революціоннаго правительства. Вотъ, напр., какъ заканчивается это воззваніе: «Возвысимъ ръшительно голоса наши за несчастныхъ братьевъ нашихъ поляковъ, которые низкимъ насиліемъ лишены своей самостоятельности; взываемъ ко всёмъ правительствамъ, чтобъ они наконецъ смыли этотъ старый гръхъ, это наслъдственно тяготъющее проклитіе кабинетской ихъ политики; мы полагаемся въ томъ на сочувствіе цілой Европы. Протестуемъ также противъ самовольнаго разделенія земель, подобно тому, какое въ настоящее время замышляется въ Познани; ожидаемъ отъ правительствъ прусскаго и саксонскаго, что они наконецъ отступатся отъ систематическаго лишенія народности славянъ въ Лужицахъ, Познани, восточной и западной Пруссіп; требуемъ отъ венгерскаго министерства, чтобъ оно безотлагательно перестало прибъгать къ тъмъ безчечехи. 113

ловъчнымъ, насильственнымъ средствамъ, которыя оно употребляетъ противъ славянскихъ народовъ въ Венгріи, противъ сербовъ, хорватовъ, словаковъ и русиновъ, и чтобъ, какъ можно скоръе, вполнъ обезпечены были принадлежащія имъ народныя права; надъемся наконецъ, что безчувственная политика не долго будетъ стоять на пути нашимъ славянскимъ братьямъ въ Турціи, что ихъ народность получитъ признаніе политическихъ и естественныхъ правъ. Выступая опять на политическое поприще Европы, какъ самые младшіе, но не слабъйшіе, мы предлагаемъ общій конгрессъ европейскихъ народовъ для ръшенія всъхъ международныхъ вопросовъ, и глубоко убъждены, что свободно договаривающіеся народы легче сойдутся, чъмъ состоящіе на жалованьи дипломаты. Во имя свободы, равенства и братства всъхъ народовъ—Ф. Палацкій, староста славянскаго събзда».

Неизвъстно, что бы сталось съ этимъ собраніемъ; можетъ быть, оно обратилось бы въ какое-нибудь временное правительство; но общія политическія дъла заставили его прекратить свою дъятельность и остановиться на полу-дорогъ, не высказавшись вполнъ передъ свътомъ и даже не уяснивши самому себъ своей истин-

ной задачи и признанія.

Съ отъёздомъ императора изъ Вѣны, дѣла стали выясняться. Оказалось, что все это было устроено съ разсчетомъ реакціонною партією и главную роль играло дворянство, которое видѣло, что дѣло идетъ къ совершенному уничтоженію дворянскихъ привилегій. Когда попытка застращать народъ не удалась, тогда партія эта рѣшилась прибѣгнуть къ оружію. Командовавшій войсками въ Вѣнѣ гр. Коллоредо дѣйствительно выступилъ противъ народа; но народная гвардія, академическій легіонъ, мѣщанство и рабочіе дали такой рѣшительный отпоръ, что войско было совершенно выгнано изъ города, а съ нимъ вмѣстѣ прогнано и дворянство, которое конечно и само не осталось бы тамъ. Тогда Вѣна совершенно очутилась въ рукахъ партіи движенія.

Въ Прагѣ отношенія были тѣже самыя. Реакціонную партію составляло дворянство; но здѣсь оно имѣло больше значенія и больше успѣха. Оно съ самаго начала успѣло завладѣть народною гвардіей, въ которой дворянствомъ была занята большая часть офицерскихъ постовъ. Дворянство здѣсь втерлось и въ народный комитетъ, и произвело тамъ раздвоеніе силъ. Оно привлекло на свою сторону главныхъ дѣятелей изъ мѣщанства, и, что всего важнѣе, успѣло отдѣлить отъ народа тѣхъ людей, на которыхъ онъ разсчитывалъ, какъ на своихъ предводителей. Самая юная молодежь, студенты, молодые литераторы, мелкіе мѣщане и разнаго рода рабочіе — вотъ что составляло въ

Прагѣ партію движенія. Видя, что народный комитеть дѣйствуєть въ духѣ исключительно дворянскихъ интересовъ, партія эта отдѣлилась и составила свой отдѣльный комитеть, который держаль совѣщаніе въ Каролинумѣ 1). Въ этихъ совѣщаніяхъ участвовали также польскіе эмигранты, Бакунинъ и представители Вѣны, съ которой съ этого времени партія эта вступила въ самыя тѣсныя отношенія. Съ этого времени собственно на-

стаетъ въ Прагѣ революціонное броженіе.

Происшествія въ Віні произвели здісь сильное впечатлініе. Дворянство чувствовало себя глубоко оскорбленнымъ и старалось общественное мишніе Праги настроить противъ вынцевъ, разсказывая о небывалых в неистовствах студентов и фабричных ... Какъ только получено было это извъстіе, въ тотъ же день вечеромъ сдёлано было собраніе въ университеть, для обсужденія последнихъ событій и для решенія, въ какихъ отношеніяхъ во всему этому должна держаться Прага. Одинъ изъ свидътелей событій того времени разсказываеть дело такъ: «Я тогда же опасался, чтобъ здёсь не было предпринято чего-нибудь такого, что поведеть ко вражде между Прагой и Веной, и встретившись передъ самой сходкой съ докторомъ Гаучемъ и писателемъ Миковцемъ, просилъ ихъ употребить всв усилія, чтобъ отклонить собраніе отъ всякихъ заявленій противъ Вѣны и отъ адреса императору въ томъ же тонъ. Дъло въ университетъ удалось. Но въ народномъ комитетъ дворянская партія совершенногосподствовала: графъ Вурмбрандъ сильнымъ потокомъ красноръчія успыть ослышть даже ныкоторых в изъ не-нымцевь, напр. Палацкаго, и убъдилъ собрание послать императору адресъ, въ которомъ допущены были обидные отзывы на счеть честной, демократической Вѣны. Этимъ они показали свою политическую безтактность. За то студенты тотчась же послали вънцамъ заявленіе полнаго одобренія ихъ д'єйствій. М'єщанство пражское объявило въ пражскихъ газетахъ, что оно вполнъ согласно съ политическимъ взглядомъ Вены и наравне съ ней будетъ добиваться и для чешскаго сейма уничтоженія верхней палаты (Herrenhaus). Въ это время, какъ духъ тымы, явился въ Прагу князь Виндишгрецъ, и разнесся слухъ, что онъ будетъ главнокомандующимъ въ чешской землъ».

Въ день открытія славянскаго събзда передъ залой Софійскаго острова толнилось множество людей въ фантастическихъ польскихъ костюмахъ, что не ускользнуло отъ вниманія полиціи. 5-го іюня, на улицахъ показалось множество вѣнскихъ

<sup>1)</sup> Такъ называется одно изъ университетскихъ зданій.

чехи. 115

студентовъ, которыхъ можно было узнать по значкамъ и которые прибыли сюда для заключенія съ пражскими студентами братства и договора взаимной помощи. Отношенія въ Прагъ были весьма натянуты. Мъщанство было чъмъ-то сильно недовольно, но молчало. Народная гвардія прекратила всякія сношенія со студенческимъ легіономъ, и между ними немного не доходило дъло до схватки. Съ другой стороны разные рабочіе и въ особенности набойщики ситцевъ, которые волновались еще въ 1846 году, были въ раздраженномъ состоянии, въ значительномъ чисав оставшись безъ работы. Пришло время каникуль, да и до того времени занятія въ университеть прекратились, поэтому студенты должны были отправиться по домамъ; но они зачемъто оставались въ Прагъ. Родные требовали ихъ домой и отказывались давать имъ средства жить въ Прагъ; а мъщанство, не желая ихъ отпустить, предлагало имъ даровыя квартиры и содержаніе. Въ это время приходить приглашеніе отъ вънскихъ студентовъ, которые звали пражскихъ студентовъ въ Въну. Тунъ, видя въ этомъ средство сбыть хоть часть безпокойныхъ элементовъ, предложилъ имъ особый повздъ туда и обратно даромъ. До 400 студентовъ такимъ образомъ отправилось въ Въну, а около того же числа оставалось въ Прагв. Но и изъ твхъ многіе, уступая усиленнымъ просьбамъ отцовъ и матерей, которымъ разсказывали ужасы про ихъ положение, мало-по-малу разбрелись. Дворянство держало какія-то сов'єщанія по ночамъ во дворц'є архіепископа Шварценберга, у кн. Лобковица и въ манежѣ, а наконець подтвердилось ожиданіе, что Виндишгрець будеть главнокомандующимъ.

Время стояло необыкновенно жаркое. Солнце пекло; воздухъ былъ мутенъ и недвижимъ; надъ Прагой висъла мгла. Было что-

то гнетущее и въ природъ, и въ обществъ.

Съ назначениемъ Виндишгреца главнокомандующимъ, начались постоянные смотры и парады войска, при чемъ часто командиры направляли его въ ту сторону, гдѣ собиралась публика: происходила давка, суматоха и разнаго рода оскорбленія. Офицеры и солдаты часто насмѣхались и позволяли себѣ разныя выходки противъ студенческаго легіона; на жалобы ихъ отвѣчали также насмѣшками. Это было чистое намѣреніе раздражить народъ, чтобъ вызвать его на какую-нибудь демонстрацію. Народъзлобился и терпѣлъ. Солдать въ тоже время утомляли смотрами и фальшивыми тревогами; ложились спать они въ полной аммуниціи, ихъ видимо науськивали на народъ. Однажды вывезены были даже пушки и поставлены на площадяхъ, и только по просьбъ городского совѣта опять убраны и отвезены на Вышеградъ, кото-

рый быль уже въ боевомъ порядкѣ. Взаимное раздраженіе рослосо дня на день. Студенты и мѣщанство отправили къ Виндишгрецу депутацію съ требованіемъ снять съ Вышеграда пушки и выдать имъ тѣ ружья и 4 орудія, которыя принадлежать имъ по министерскому распоряженію. Такое требованіе имѣло только тотъ развѣ смысль, что вызвало со стороны Виндишгреца откровенное объясненіе, что прошло уже то время, когда они могли дѣлать какія бы то ни было требованія, а теперь настало другое время, и предписаніе министерства для него не имѣетъ никакого значенія, такъ какъ онъ дѣйствуетъ прямо по сношенію съ его величествомъ.

Послѣ этого, 12-го іюня, въ Духовъ день назначено было всѣмъ собраться на свято-вацлавской площади. Собралось народу нѣсколько десятковъ тысячъ; подъ открытымъ небомъ отслуженъ былъ молебенъ; здѣсь же произнесенъ былъ обѣтъ вѣрности и готовности, если приведется, умереть другъ за друга и за благо отечества. Никто изъ произносившихъ обѣтъ не думалъ конечно нападать на войско, но въ тоже время никто не сомнѣвался, что бой непремѣнно будетъ. Съ пѣснями всѣ отправились по домамъ.

Одной партіи случилось проходить мимо дома генералькоманды. Всв шли, не переставая пвть своихъ патріотическихъ пъсенъ, и какъ только поравнялись съ этимъ домомъ, оттуда. выскочили гренадеры и ударили на нихъ въ штыки. Съ перваго раза народъ остановился и завязалась-было схватка; но когда нъсколько человъкъ упали, облитые кровью, тогда увидъли, что это не шутка, и всъ бросились бъжать, а солдаты били ихъ въ догонку штыками. Вскоръ по всему городу слышались крики: «зрада!» и призывъ къ оружію. Студенты кинулись по квартирамъ за оружіемъ и начали ставить баррикады. Черезъ два часа баррикады были готовы, и за ними стояли студенты со своимъ легіономъ, рабочіе и подскальцы 1). Всего было, можетъ быть, до тысячи человъкъ. Имълось также нъсколько пушекъ, которыя успёли захватить уже во время свалки. На улицахъ завязался бой. Виндишгрецъ ударилъ на баррикады на Прикопахъ, въ началъ Коловратской улицы, раздъляющей Старое и Новое Мѣсто и ведущей къ р. Велтавѣ. Въ особенности сильно досталось отъ картечи музею, гдв въ то время собрались неуспъвшіе разъбхаться члены славянскаго конгресса. Сопротивле-

<sup>1)</sup> Подскалье — часть Праги подъ Вышеградомъ, въ которой живеть множество мисниковъ, каменьщиковъ и мельниковъ, исключительно почти чеховъ; всё они славятся физической силой и отважностію.

чехи. 117

ніе здёсь было незначительно; но въ концё улицы, въ Новыхъ-Аллеяхъ, войско встрътило еще баррикады, которыя кромъ того защищались стрельбою изъ боковыхъ, весьма узкихъ и кривыхъ улицъ. Несколькихъ часовъ стрельбы изъ пушекъ и ружей достаточно было однако, чтобъ сбить и эти баррикады, и такимъобразомъ очистить путь на Малую Страну (на другой сторонъ Велтавы), гдф находились всф военные принасы. Канонада продолжалась до 8 ч. вечера; ночь все было въ тревогъ; въ 3-мъ часу разнесся слухъ, что убита княгиня Виндишгрецъ и пало въ бою нѣсколько офицеровъ. На другой день войска заняли все Новое-Мѣсто, тогда какъ въ Старомъ-Мѣстѣ засѣли и укрѣплялись студенты, пользуясь его узкими и конвыми улицами. Виндишгрецъ послѣ этого не предпринималь больше ничего. Онъ разставиль пушки на Стрелецкомъ острове, на Малой-Стране, на Петржине, самомъ возвышенномъ мъстъ, на Градчанахъ и на Бельведеръ (тоже гора на другой сторонъ Велтавы). Онъ ждаль, какой оборотъ примутъ дела внутри страны, и когда увиделъ, что большой опасности нътъ, сталъ сдвигать къ Прагъ и внутренние гарнизоны. Такъ прошло два дня.

Вънское министерство, узнавъ о происшедшемъ, тотчасъ отправило въ Прагу фельдцейхмейстера Менсдорфа и гофрата Кледанскаго коммиссарами, чтобъ разобрать дъло и прекратить военныя дъйствія. Но Виндишгрецъ не хотъль ихъ и слушать. Съ 14-го на 15-е онъ совершенно перебрался на Малую-Страну и въ Градчаны и сталь бомбардировать городъ. Подъ прикрытіемъ пушечной пальбы, онъ пытался перейти по Каменному мосту на Старое-Мъсто и тамъ аттаковать главную силу студентовъ; но сильный ружейный огонь изъ Мостовой башни и зданій, стоявщихъ близъ моста, останавливаль всякую понытку.

Въ городѣ была страшная суматоха; народная гвардія исчезла; мѣщанство пряталось въ подвалы; то-и-дѣло стали летать картечи, ядра и гранаты; стрѣльба, впрочемъ, была не частая и большого вреда не приносила, только мѣстами ядра пробивали крыши или осколками разбивали окна; нѣсколько человѣкъ было убито. Нѣсколько позже, Гавличекъ такъ описывалъ событія этихъ дней въ прибавленіи къ «Народнымъ Новинамъ»: «Моя квартира была на Старомъ-Мѣстѣ, на самомъ берегу рѣки, октами на Малую-Страну. Видъ изъ оконъ, конечно, былъ самый незавидный. Мимо то-и-дѣло летали бомбы, гранаты и всякая мелочь... Одной гранатѣ какъ-то удалось влетѣть въ мою комнату и именно въ то окно, у котораго я сидѣлъ за цисьменнымъ столомъ. Я сейчасъ же подумалъ, что граната прилетѣла за моей головой. Однако нѣтъ, она была немного поделикатнѣе тѣхъ, ко-

торые послали ее ко мив: зная, что для редактора самая нужная вещь голова, она ударилась въ ствну, и я такимъ образомъ не испыталъ особенной непріятности, кромв того, что нанюхался дыму».

Коммиссары снова начали переговоры съ Виндишгрецомъ и уговорили пріостановить пальбу. Но 16-го, вечеромъ, бой былъ возобновленъ съ новой силой. Выстрѣлами удалось зажечь ново-и старо-мѣстскія мельницы, откуда, равно какъ изъ Мостовой башни и другихъ прибрежныхъ зданій, стрѣляли студенты и мельничный народъ. Одинъ разъ огонь былъ потушенъ, но теперь на нихъ сыпалась градомъ картечь, и всякая попытка тушить оказывалась невозможной. Несмотря на это, народъ, имѣя сзади себя пожаръ, а впереди непріятельскіе выстрѣлы, все-таки нѣкоторое время держался, и когда исчезла послѣдняя возможность, тогда всѣ кинулись въ воду и, говорятъ, благополучно выбравшись на свой берегъ, стали продолжать стрѣльбу. Въ то время, когда желѣзная крыша Мостовой башни рдѣлась раска-

ленная, изъ нея раздавались еще выстрёды.

Въ ту самую ночь на разсвътъ возвратилась въ Прагу чешская депутація съ радостнымъ отвътомъ, что императоръ далъ полное согласіе на всъ желанія чешскаго народа. Надъ Прагой небо горело заревомъ; изъ середины ея слышался крикъ народа и трескъ ружейной пальбы, а съ другой стороны гремъли орудія, посылая въ непокорный городъ смерть и разрушеніе. Депутатовъ насилу пропустили. Они явились между своими; но ничего не могли разобрать. Въ старой ратушъ шло совъщание о томъ, что дълать. Ригеръ взялся быть парламентеромъ. Онъ составилъ вмѣстѣ съ другими условія, на которыхъ можно бы было уговорить народъ принять баррикады и заключить миръ. Коммиссары нашли эти условія удобоисполнимыми и со стороны правительства. Тогда къ народу сдълано воззваніе, чтобъ на время стръльба была остановлена; многочисленная депутація отправилась къ Виндишгрецу и поднесла ему условія. Успѣха, однако, и на этотъ разъ не было никакого: онъ требовалъ сдачи безусловной, и сильная канонада началась опять. Тогда пражане рѣшились сдаться. Только студенты долго сопротивлялись, засъвши въ двухъ университетскихъ зданіяхъ; но видя, что ихъ оставили всь, вышли и они изъ своихъ укрыпленій. Физіономія города тогда совершенно изменилась. Настала повсеместная тишина: вездъ оставались еще слъды битвы и баррикадъ; на улицахъ ни живой души; изъ оконъ развѣвались бѣлые флаги, словно гробовые покровы. Все будто ждало смертнаго приговора. Въ день прекращенія боя въвхаль въ городъ только Менсдорфъ, держа

въ рукахъ бълую хоругвь; а Виндишгрецъ еще не довърялъ спокойствію города и ждаль, покуда всё или, по крайней мере, большинство не снесуть оружія въ опредъленныя для того мъста. Особенно боялись со стороны Подскалья. Отъ жителей его требовалось, кром'ь сложенія оружія, уничтоженія моста черезъ Велтаву, который они успъли устроить во время бомбардированія, для сообщенія съ внутренностію страны. Наконецъ, всь опасенія были устранены и противь разныхъ случайностей приняты мъры, и тогда только вступилъ Виндишгрецъ. Объявивъ Прагу въ осадномъ положении, онъ тотчасъ принялся распутывать нити «широко развътвленнаго заговора». Съ 13-го начались аресты по малъйшему поводу, а иногда просто безъ всякаго повода, за излишній патріотизмъ или за какую-нибудь шапочку. До начала іюля, следовательно недели въ две, арестовано было въ Праге 110 чел., между которыми были женщины и лица изъ аристократіи и изъ значительнаго мъщанства; но аресты продолжались еще и послъ, и въ тоже время производились и внутри страны; а еслибъ считать всъхъ, кого арестовали иногда на два, на три дня, то это число, въроятно, немного не дошло бы до тысячи. Можно поэтому судить, какимъ ужаснымъ представлялось это дъло людямъ, жившимъ внѣ Праги, отцамъ и матерямъ многихъ, брошенныхъ въ тюрьмы. При этомъ пущено было въ ходъобвиненіе, будто цълью этого заговора было ниспровергнуть законное правленіе и перерізать всіхть німцевъ. Въ Прагі никто, конечно, этому не върилъ, потому-что событія были на глазахъ у всёхъ. Всёмъ было очевидно, что все было вызвано съ одной стороны противоръчіями правительства самому себъ, съ другойтъмъ раздражениемъ, которое естественно было возбуждено и поддерживаемо реакціонною партією, на помощь которой пришелъ Виндишгрецъ съ своими солдатами. Тъмъ не менъе нашлось 67 гражданъ, которые подали Виндишгрецу адресъ за спасеніе ихъ и за мужественную оборону Праги. Эти 67 получили такую славу, что всякій порядочный челов'ять считаль постыднымь быть какьнибудь отнесену въ число ихъ, и газеты того времени наполнены протестами разныхъ лицъ противъ занесенія ихъ въ этотъ списокъ. Съ тъхъ поръ у чеховъ извъстнаго рода люди называются по этой исторической цифръ. Составился даже Sicherheitsausschuss, который втихомолку доносиль на лица, опасныя, по его митнію, и подлежащія арестованію, и постоянно молилъ Виндишгреца продлить осадное положение, въ то время, какъ всё желали его скорейшаго прекращенія. Для пущей важности, иногда вдругъ, ни съ того, ни съ сего выдвигались пушки, усиливались патрули, какъ будто грозила какая-нибудь

опасность, и потомъ опять все унималось. Однажды «комитеть безопасности» подалъ Виндишгрецу адресъ съ 2,000 подписей, въ которомъ просилъ его принять всъ мъры для сохраненія порядка. Откуда набиралось столько подписей — неизвёстно, потому-что признавались въ нихъ очень немногіе. Все это давало поводъ къ самому безобразному военному самоуправству. Реакціонная партія видимо желала казней; она заб'єгала впередъ и однажды сдълала въ одну газету сообщение, что уже повъшены, между 6 и 9 часовъ утра, 23 человъка, между которыми были поименованы: гр. Букуа, гр. Тунъ, Браунеръ, пивоваръ Сейдль съ троими сыновьями, священникъ Крольмусъ, Фастръ съ женою и двумя дочерьми и др. Къ величайшему прискорбію этой партіи, ожиданія ен не сбылись: всё эти лица послё были выпущены. Разъ одна депутація просила Виндишгреца не выпускать нікоторыхь опасныхъ арестантовъ; Виндишгрецъ изъявилъ согласіе на ея требованіе, но съ тъмъ условіемъ, чтобъ члены депутаціи заявили это письменно, потому что не разъ случалось послѣ читать ихъ протесты въ газетахъ. Невинность арестованныхъ видна уже изъ того, что всв они, какъ только были выпущены, сдвлали собраніе и составили протесть, заключающій въ себ'є сл'єдующія статьи: 1) жалоба на несправедливый судъ, требование удовлетворенія и вознагражденія; 2) опроверженіе изв'єстій въ оффиціальной газеть, «Пражскихъ Новинахъ»; 3) требованіе новаго законнаго следствія и безпристрастнаго суда; 4) требованіе, чтобы при судъ присутствовали члены отъ вънскаго «комитета безопасности». Смѣло протестовали противъ дѣйствій Виндишгреца всѣ почти чешскія газеты. Подобнаго рода протесть вышель и со стороны м'вщанства. Общество «Славянская Липа» сд'влало такое заявленіе: «До сихъ поръ изслъдовали одну сторону дъла: не было ли заговора противъ законнаго порядка? теперь следуеть взять другую сторону: не было ли заговора противъ свободы», т.-е. со стороны дворянства и вообще реакціонной партіи при участіи и нъкоторыхъ правительственныхъ лицъ. Замъчательно поведение женщинъ въ это время. Одна женщина подала протестъ вмъстъ съ ньсколькими рабочими противъ ареста Гавличка, который былъ заключенъ на 4 дня за статью о реакціи. Жены арестованныхъ требують, чтобы выпустили ихъ мужьевь, какъ людей, обязанныхъ семействами, и когда это не удалось у Виндишгреца, депутація отправилась въ Віну къ министерству и добилась своего. Особенно горячее участіе во всъхъ этихъ дълахъ принимала госножа Танненбергова.

Во все время іюньскихъ событій внутри чешской земли было самое смутное попятіе обо всемъ, что происходило въ Прагъ, по-

чехи. 121

тому что правительство старалось не только не допускать туда истинныхъ извъстій, но еще распускало ложныя. Такъ говорилось, напр., что вдуть гельветы обращать всёхъ въ свою веру, а кто не обратится, того убивають, и что съ ними заодно дъйствуютъ студенты. Говорилось еще, что изъ Праги идутъ студенты и какіе-то разбойники, которые все жгуть и грабять; чтостуденты взбунтовались, но побиты соединенными силами войска и мѣщанства. Несмотря на то, сельское населеніе, услышавъ о бомбардированіи Праги Виндишгрецомъ, зашевелилось и двинулось-было на помощь студентамъ и пражанамъ; но пришло извъстіе, что войска разбиты, а Виндишгрецъ взять въ плінь, и они вернулись. Другихъ удержалъ слухъ, будто мадьяры вторгнулись въ Моравію и быстро приближаются къ чехамъ, всёхъ убивая и все опустошая. М'вшанство и гвардія разныхъ городовъ знали дъло лучше и шли прямо на помощь пражанамъ и студентамъ; но, дъйствуя порознь и плохо вооруженные, они были легко останавливаемы войскомъ, а близъ Беховицъ все-таки была кровавая схватка.

Очевидно изъ этого, что партія движенія вовсе не думала предпринимать что бы то ни было, кром'в вымогательства свободы и другихъ правъ отъ правительства путемъ петицій, пользуясь его минутною слабостію. Еслибъ она затъвала что-нибудь другое, она могла вполнъ приготовиться къ бою, такъ какъ у нея по всъмъ почти городамъ были организованы свои общества подъ именемъ «Сворности» (согласіе), черезъ которыя очень легко было возбуждать и сельское населеніе, легко было запастись оружіемь и вполн'в организоваться на военную ногу. Но такъ какъ ничего не затъвалось, то объ этомъ никто и не заботился. Мысль о какомъ-то движеніи на минуту обунла молодежь подъ вліяніемъ вънскихъ событій и закравшагося подозрънія, что противъ народа готовится что-то со стороны дворянства, но это было минутное увлечение, которое навърное унялось бы, еслибъ его не разжигали и не поддерживали. Самъ Виндишгрецъ, послъ самыхъ тщательныхъ розысковъ, публично заявилъ убъжденіе, «что іюньскія событія были произведены постороннимъ вліяніемъ».

Какъ бы то ни было, Прага, увънчавши первой побъдой австрійское оружіе, служила поощреніемъ войску и на дальнъйшіе подобные подвиги.

Австрійское правительство въ это время успѣло уже оправиться. Въ Берлинъ революція была уже подавлена и прусское правительство кръпко держалось іn statu quo. Въ остальной Германіи также оказалось мало элементовъ для того, чтобъ развить

революціонное движеніе. Франція не могла справиться съ своими дѣлами. Въ Италіи Радецкій твердо держалъ свою позицію; Альбертъ дѣлалъ ошибки, и уже недалеко было дѣло при Кустоццѣ, упрочившее еще на нѣкоторое время сѣверную Италію за Австрією. Все вниманіе обращено было на мадьяръ, но и тутъ дѣло было вѣрное: на первое время достаточно было сербовъ и хорватовъ, а между тѣмъ имѣлась уже въ виду и русская помощь. Поэтому правительство смѣло могло еще на нѣкоторое время полиберальничать въ Вѣнѣ, покуда Виндишгрецъ покончитъ примиреніе съ Прагой; а это было такъ нетрудно. Оно рѣшилось, повидимому, на совершенное переустройство своей монархіи и для этого сзывало не обыкновенный рейхсратъ, а упредительное народное собраніе (constituirende Nationalversammlung).

Въ то время чехи были необывновенно довърчивы и добродушны. Еще не кончился надъ ними судъ и расправа, Прага еще не освободилась отъ военнаго самоуправства и многіе изълучшихъ людей ихъ томились въ тюрьмахъ, а они, какъ ни въчемъ не бывало, тащились въ Въну ръшать судьбу австрійской имперіи, когда ничего не могли сдълать дома для своего ближайшаго отечества. (Впрочемъ, для благовидности, осадное положеніе снято именно въ тотъ день, когда чешскіе депутаты отправлялись на сеймъ, 20-го іюня). Мало того: забывъ встробиды, они опять протягивали руку помощи правительству, которое еще такъ недавно воспользовалось ими, какъ первымъ, попавшимся орудіемъ, никогда не разбирая средствъ для достиженія своихъ пълей.

Съ чехами такимъ образомъ можно бы считать дело совершенно поконченнымъ, дни ихъ политической жизни были уже сочтены; но пока съ Въной не произошло еще того, что испытала Прага, -- а этого непременно должно было ожидать, -- и пока не покорены были мадыры, имъ дозволялось еще, если не вполнъ пользоваться, то, по крайней мъръ, ссылаться на конституцію въ защиту кругомъ нарушаемыхъ правъ и постоянно дѣлаемыхъ насилій. Въ этотъ последній короткій періодъ быль одинъ моментъ такой, что чешская журналистика воображала себя политической силой; и какъ было не вообразить, когда съ чехами обращались какъ съ полноправными гражданами, и даже заискивали въ нихъ. Однажды Виндишгрецъ объщалъ выдать студентамъ 1,500 ружей. Такъ далеко заходило взаимное довъріе! Чешское общество, однако, вообще держалось съ достоинствомъ: органы «Славянской Липы» напоминали, что нужно вооружаться заблаговременно, чтобъ не сдълаться добычей военнаго деспотизма, который можеть настичь, когда Вена будеть покорена

войскомъ; что нужно имъть свои пушки, и поэтому сдъланъ призывъ къ пожертвованіямъ, которыя послъдовали тотчасъ: кто посыдалъ нъсколько фунтовъ мъди, кто жертвовалъ мъдныя и чугунныя вещи отъ старыхъ, негодныхъ машинъ; дамы также не отставали, и жертвовали съ своей стороны разныя бронзовыя и мъдныя вещицы. Въ тоже время либеральныя газеты постоянно, къ дълу и безъ дъла, заявляли о своихъ радикально - либеральныхъ и демократическихъ началахъ, и зашли по этому пути такъ далеко, что бъдный Гавличекъ съ своими «Народными Новинами» отставленъ былъ въ ряды ретроградовъ. Въ это время является нъсколько новыхъ газетъ и разныхъ обществъ, особенно по всей чешской землъ стали возникать «Славянскія Липы».

Правительство, допуская все это, очень резонно смотрѣло на такую дѣятельность, какъ на забаву молодежи. Но оно заставило въ тоже время розыграть комедію и людей болѣе серьезныхъ. Чисто для забавы его дѣйствовалъ четыре мѣсяца имперскій сеймъ, работая надъ конституціей, и въ этой дѣятельности довольно важную роль играли представители чешскаго народа. Это былъ послѣдній актъ драмы 1848 года, и на немъ мы остановимся въ слѣдующей главѣ. Тамъ же, для полноты, сообщимъ и нѣсколько свѣдѣній о томъ, что происходило во все это время въ другихъ земляхъ чешской короны — Моравіи и Силезіи.

П. Ровинскій.

Бѣлградъ, 26 октября 1868.

## ПРУССКАЯ ПОЧТА

## ЕЯ УСТРОИСТВО И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ 1).

Statistik der Postverwaltung des Norddeutschen Bundes, für das Jahr 1868, dem Reichstag des Norddeutschen Bundes vorgelegt. (Изъ актовъ Съверо-германскаго пардамента.)

Briefe des Ministers von Nagler an einen Staatsbeamten, herausg. von Mendelsohn-Bartholdy und Kelchner. Leipzig. 1869.

Zur Geschichte des Verkehrswesens, von F. Perrot (Помъщено въ «Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft». 1868, т. I).

Geschichte des preussischen Post von ihrem Ursprunge bis auf die Gegenwart. Nach amtlichen Quellen. Von H. Stephan, kgl. preuss. Postrath. Berl. 1859. Königliche geheime Oberhofbuchdruckerei <sup>2</sup>).

Кто перевзжаль русскую границу, напримврь, въ Эйдткуненв, тотъ видвль, по крайней мврв по наружности, миніатюру цвлаго прусскаго почтамта, со всвии его главнвйшими функціями. Это такъ-называемый «почтовый вагонъ», встрвчающійся всегда на всвхъ большихъ линіяхъ желвзныхъ дорогъ, и въ каждомъ повздв. Его отличительнымъ признакомъ служитъ

<sup>1)</sup> Собственно говоря, въ настоящее время нѣтъ прусской почты, а есть только спверо-германская; если же мы удерживаемъ прежнюю терминологію, то лишь потому, что въ основу сѣверо-германской почты, существующей съ 1868 года, легла почтовая система, выработанная и утвердившаяся въ Пруссіи.

<sup>2)</sup> Кромѣ поименованныхъ источниковъ, авторъ пользовался различными правительственными актами, регламентами, пиструкціями и т. п., которые были ему обязательно сообщены высшими лицами изъ почтовой администраціи въ Берлинѣ.

Fangapparat, механизмъ, напоминающій собою среднев вковое забрало рыцарей, хотя назначение его совершенно иное. Это забрало состоить изъ жельзнаго полуобруча съ сътчатымъ мъшкомъ, прижатымъ къ окошку вагона: на всехъ станціяхъ, где легкіе и почтовые поъзды не останавливаются, это забрало опускается и на ходу ловить своими жельзными лапами бросаемую со станціи сумку сь письмами; затёмъ механизмъ кидаетъ въ окошко сумку, и сумка падаеть на столь канцеляріи вагона. Прусскій почтовый вагонь это странствующій почтамть со всёми его принадлежностями: тамъ есть и бюро экспедиціи, и отдёленіе упаковки, столы, сундуки, аппараты для осв'єщенія и отопленія, однимъ словомъ, все, что необходимо для почтоваго дёла, вмёстё съ персоналомъ изъ шести и даже болъе чиновниковъ и прислуги, которые занимаются тамъ сортировкою и разсылкою цёлыхъ тысячъ писемъ, пакетовъ съ деньгами, книгъ и всяческихъ почтовыхъ посылокъ, набросанныхъ въ повздъ во время его быстраго полета по горамъ и доламъ. Вы видите предъ собою почтамтъ, который не только экспедируеть, но и самъ экспедируется ежечасно и ежеминутно.

Но «почтовый вагонъ» служить только последнею формою усовершенствованія почтоваго діла \*). Позади его, остается длинный и любопытный рядь различныхъ улучшеній, которыя совершались съ такимъ постоянствомъ и скоростію, и вм'єсть съ темъ столь равномёрно, что невольно останавливають на себё любознательность и вниманіе изсл'ядователя. Время и пространство, которыя, по мнінію большинства философовь, какь новійшихь, такъ и древнвишихъ, суть не что иное, какъ предметъ безъ всякой реальности, простая форма представленія челов'вческаго разума, — являются тъмъ не менъе весьма реальными препятствінми человіческому стремленію къ обміну, и противъ которыхъ люди безпрестанно искали и предпринимали всевозможныя средства, и нельзя сказать — безъ успъха. Нъсколько десятильтій тому назадъ длина и ширина Пруссіи измърялась десятью днями Езды, теперь мы пролетаемъ это пространство въ однѣ сутки. То же происходить повсюду, во всемъ цивилизованномъ міръ. Люди безпрерывно сближаются, пространства исчезають. Этоть процессь идеть съ столь баснословною быстротою, что трусливые люди начинають опасаться — не дошель бы прогрессъ Европы до того пункта, на которомъ застылъ Китай

<sup>\*)</sup> Этого нельзя сказать—для насъ: наши почтовые вагоны, по крайней мъръ тъ, которые ежедневно встръчаются съ прусскими въ Эйдткуненъ, еще не знакомы съ фантъ-аппаратомъ, и потому не оказываютъ такихъ услугь мъстности, по которой идутъ, какъ мы то видимъ въ Пруссіи. — Ped.

нѣсколько тысячелѣтій тому назадъ; однако, до сихъ поръ мы все еще видимъ, что обмѣнъ продолжаетъ служить самымъ мо-гущественнымъ рычагомъ цивилизаціи.

Еще древніе персы, во времена Кира и Дарія, им'єли государственныхъ курьеровъ, которыхъ можно сравнить съ татарскими почтарями султана или китайскаго богдыхана. Римскія дороги, число которыхъ доходило, во время ихъ высшаго процвътанія, до 372, изъ коихъ 29 вели въ Римъ (а общая длина ихъ простиралась до 53 тысячь римскихъ миль) возбуждаютъ, въ своихъ остаткахъ, до сихъ поръ еще всеобщее удивленіе. Но эти древнія сооруженія служили однимъ лишь государственнымъ цёлямъ и потому въ принципъ совершенно отличны отъ современной почты, начала которой положены во времена реформаціи. До появленія первыхъ почтовыхъ учрежденій, въ продолженіе многихъ стольтій и въ ньмецкихъ земляхъ пользовались обыкновенными разсыльными конторами, которыя поддерживали переписку своихъ учредителей: государей и университетовъ, Ганзы и Швабскаго союза, духовныхъ и свътскихъ орденовъ. Кромъ того, во всеобщее употребление вошла случайная пересылка писемъ чрезъ посредство провзжихъ мясниковъ или купцовъ, сившившихъ на ярмарку; ръдкій странствующій монахъ не носиль съ собою сумки съ письмами. Всъ эти импровизированные почтари представляются теперь болье или менье скрытыми зародышами будущей громадной системы. Они положили началокорреспонденціи чрезъ посредство государственной власти: правильнаго хода ея, станцій, пересылки писемъ, вещей и людей, пъшкомъ, верхомъ и въ каретахъ, при помощи людей, состоящихъ на жалованьи и присяжныхъ, — однако полной почтовой системы средніе въка создать не могли; этому много препятствовали недостаточная прочность государственнаго строя, уединенность монастырей и замковь, а также замкнутость ученыхъ и ремесленныхъ цеховъ. Только съ великимъ переворотомъ, которому подверглось все развитие человъчества въ началъ XVI-го въка, создались наконецъ въ Германіи такія обстоятельства, которыя благопріятствовали основанію и усп'яху почты въ современномъ ея значеніи. Съ устраненіемъ іерархіи и схоластики, и съ потрясениемъ феодальной системы, вся политическая и духовная жизнь націй стала свободнье, богаче содержаніемъ и способнье къ дальныйшему развитію. Великія открытія и изобрътенія дали широкій просторъ торговль, и въ томъ ньтъ ничего случайнаго, что въ одномъ и томъ же году, и Магелланъ впервые объёхаль земной шарь, и проёхала первая почта по нъмецкой землъ.

Эту почту пустиль въ ходъ Францъ фонъ-Таксисъ (Taxis), пріобръвшій, въ 1516 году, привилегію на учрежденіе постоянныхъ почтовыхъ сношеній между Вёною и Брюсселемъ. Бургундскіе Нидерланды были въ то время только-что присоединены къ Австріи, и потому явилась потребность учредить прямыя сношенія между новопріобрътенными владъніями и остальною частію тосударства. Тотъ же самый политическій моменть обусловиль учрежденіе и первой бранденбургской государственной почты, когда Бранденбургъ, Пруссія, Клеве и Верхняя Померанія подпали иодъ одну верховную власть, сто лътъ спустя послъ появленія австрійской почты. Въ началь, къ почть въ Бранденбургь отнеслись съ крайнимъ недовъріемъ, и, какъ разсказываетъ Бейстъ въ старинномъ (1784 г.) сочинении о почтовомъ дълъ, никто не могь себъ представить, что купцы и другіе люди стануть «бросать» столько денегь, сколько необходимо на содержание лошадей, каретъ, почтальоновъ и почтовыхъ чиновниковъ. Но когда нъмецкие купцы убъдились въ томъ, что они могутъ, не предпринимая никакихъ путешествій въ Антверпенъ, Брюссель, и т. д., получать чрезъ почту какъ всѣ свѣдѣнія о вексельныхъ курсахъ, такъ и цены разныхъ товаровъ, то тотчасъ же почтовыя учрежденія Таксиса до того переполнились частными письмами, что догадливый предприниматель сталь получать отъ почть огромные доходы, такъ что ему могли завидовать многіе немецкіе государи.

Въ 1646 году, великій курфирсть приказаль учредить общую государственную почту въ видахъ «высокой важности ея для купцовъ и торговцевъ». Сперва правильная почта стала ходить между Берлиномъ и Клеве, а затъмъ и между Берлиномъ и Мемелемъ. Главнымъ распорядителемъ въ этомъ деле былъ назначенъ чиновникъ Матіасъ, получившій потомъ титулъ почтоваго директора (Post-Director), который сохранился и донынъ. По предложенію этого Матіаса, уже въ 1649 году, въ тайномъ государственномъ совътъ, было ръшено передать въ руки государства всь учрежденія, занимавшіяся почтовымъ діломъ. На пути отъ Берлина до Клеве построили станціи въ трехмильномъ разстояніи другь отъ друга, пріобрели согласіе иностранныхъ правительствъ, набрали ловкихъ и способныхъ почтальоновъ и почтмейстеровь, — впослъдствии Матіась завель даже почтовую карту и распредъление часовъ, — эти первыя основы всякаго прочнаго техническаго дела; потомъ онъ ввелъ штрафы за неаккуратность, заключалъ контракты на перевозахъ черезъ ръки и пріобрълъ оть разныхъ государей, чрезъ владенія которыхъ проходила почта, особое дозволение почтальонамъ въезжать ночью въ города и крепости: это дозволеніе, при тогдашней безурядицѣ по дорогамъ, имѣло большое значеніе для правильнаго веденія почтоваго дѣла.

Съ теченіемъ времени, распространеніе почтовой съти по Германіи шло все быстр'є, несмотря на безконечныя препятствія, которыя появлялись то тамъ, то сямъ вследствіе территоріальной разъединенности німецкой земли; — съ другой стороны, эта разъединенность способствовала успъхамъ почты, такъ какъ она вызывала конкурренцію. Бранденбургское почтовое управленіе везд'є старалось превзойти м'єстныя почты быстротою и аккуратностію, оно безустанно заключало договоры, и вообще отличалось теми качествами, которыми обладаеть и въ настоящее время. Разумъется, и въ тъ времена были люди, которыевидъли въ каждомъ нововведении произведение самого дъявола и гибель страны. Какой-то англичанинъ написалъ, въ 1672 году, трактать: «Основанія, почему следуеть уничтожить почтовыя кареты», въ которомъ онъ доказываетъ, что новый способъ передвиженія наносить ущербъ благородной верховой твать и разстроиваеть желудокъ, такъ какъ въ почтовыхъ каретахъ приходится выбажать рано и бхать цблую ночь, не имбя времени хорошенько пообъдать и вообще съ комфортомъ пользоваться аппетитомъ. Майнцскій курфирстъ представилъ (позднѣе) подобныя же основанія, въ силу которыхъ онъ отказалъ прусской почть проъзжать по его владъніямъ. Почты **т**здять слишкомъ быстро, такъ что трактирщики, булочники, съдельныхъ дълъ мастера, кузнецы, пивовары и винопродавцы, обитающие по большимъ дорогамъ, не въ состоянии пріобрътать столько доходовъ, сколько они получали при вздв въ наемныхъ каретахъ.

Безпрерывная, во всѣ времена года и дня, ѣзда курфирстовыхъ почтовыхъ каретъ обратила на себя вниманіе. Французскій врачь изъ Ліона, Шарль Патэнъ (Charles Patin) разсказываетъ въ своихъ «Voyages» (1676 года) о путешествии по бранденбургскимъ провинціямъ въ Берлинъ, какъ о весьма замечательномъ фактъ, и говоритъ, что почтовая карета идетъ днемъ и ночью, и если гдъ останавливается, то лишь для перемъны лошадей. Обыкновенно почты ходили по два раза, а на бойкихъ мъстахъ даже по четыре раза въ недълю. Почтальоны носили синіе мундиры съ курфирстовскимъ гербомъ на груди, и всегда имъли при себъ рожовъ. Вздили также въ «почтовыхъ каретахъ» (fahrende-Posten), то-есть, въ двумъстныхъ коляскахъ казеннаго устройства. Доставку распространили на письма, деньги и посылки, такъ что бранденбургскія почты служили въ свое время болъе широкимъ потребностямъ, нежели все остальныя почты. Съ деньгами въ первое время обходились весьма осторожно, такъ какъ

на дорогахъ неръдко случались грабежи, и въ одной инструкціи кёнигсбергскому оберъ-почтмейстеру Нейманну, въ 1653 году, прямо сказано, что хотя денежныя посылки не принимать нельзя. однако пріемъ следуеть производить такимъ образомъ, чтобы деньги находились въ письмахъ незамътно. Письма, посылки и деньги вносились въ почтовыя описи (Postkarten), копіи съ которыхъ оставались въ почтовыхъ книгахъ для того, чтобы обезпечить людей, прибъгавшихъ къ содъйствію почты. Письмоносцевъ (Briefträger) еще не было. Всв должны были получать свои письма съ почты сами. Въ видахъ облегченія публики, съ 1680 года, въ почтамтахъ стали вывёшивать получавшіяся тамъ почтовыя описи, изъ которыхъ всякій могъ узнавать, прислано ли ему письмо, или нътъ. Всъ эти постановленія вели, разумбется, къ огромнымъ стеченіямъ публики во время прихода почты, особенно въ большихъ городахъ, и вотъ появляется цёлый рядъ рескриптовъ, направленныхъ къ сохраненію порядка въ почтамтахъ въ дни прихода почты. Живое изображение одного изъ подобныхъ волненій мы находимъ въ отчеть бранденбургскаго почтоваго фактора Иле (Ihle) въ Лейпцигъ, 29-го октября 1684 г., во время ярмарки. «При открытии почты (говорить этотъ чиновникъ) у насъ было такое громадное стеченіе народа, что мы опасались за цёлость дверей и оконь, которыя и были отчасти защищены досками и болтами. Все, что каждый находить въ описи, мы выдаемъ тотчасъ. Однако, невозможно, особенно во время ярмарки, выслушивать всв объясненія, выдавать и получать безчисленныя свидътельства; поэтому каждый должень тщательно следить за темъ, чтобы кто-нибудь не захватиль его вещи по ошибкѣ ли, или по злобѣ» \*).

Въ тв времена люди были, въроятно, честиве нынъшнихъ, такъ какъ подобное ребяческое требование не имъетъ нынъ ни-какого смысла (т.-е. въ Германии). Евреямъ приказывали посылать за всъми письмами, приходившими на ихъ имена, когонибудь одного, который и платилъ всъ почтовыя издержки. Этотъ факторъ могъ потомъ распоряжаться съ письмами какъ угодно, съ цълію вернуть свои деньги, выданныя почтамту. Впрочемъ, евреи умъли находиться во всъхъ трудныхъ случаяхъ. Когда имъ приходилось, напримъръ, посылать важныя посылки въ Лейпцигъ изъ Берлина или Бреславля, то они, какъ разсказываетъ выше-упомянутый чиновникъ, дълали изъ бумаги два совершенно оди-

<sup>\*)</sup> Суди по тому, что писалось недавно въ нашихъ газетахъ о почтовыхъ конторахъ, такія сцены можно видіть и теперь въ нашихъ увздныхъ и даже губерискихъ городахъ, какія въ Германіи описывались въ XVII столетіи. — Ред.

наковые значка, изъ которыхъ одинъ отправляли съ посылкою къ чиновнику, прося его о томъ, чтобы онъ выдалъ посылку

еврею, который представить ему такой же значекь.

Формальнаго закона о почтѣ еще не было, хотя правительство и держалось опредѣленныхъ правиль въ дѣлѣ почтоваго управленія. Тайны писемъ соблюдались свято, и почтовые чиновники должны были принимать присягу объ ея соблюденіи. Походной почты (Feldpost) тоже еще не было. Почтовыя сношенія между армією и государственными властями поддерживались посредствомъ драгуновъ (почтовыхъ драбантовъ — Posttrabanten), которые располагались попарно въ трехмильномъ разстояніи другъ отъ друга; они обязаны были сдавать всѣ письма и депеши въ ближайшій курфирстовскій почтамтъ, или и въ самый Берлинъ, если главная квартира арміи находилась лишь въ 25 — 30 миляхъ отъ столицы.

Къ концу царствованія великаго курфирста почтовая цѣнь растянулась уже по всѣмъ частямъ курфиршества, и приносила 40 тысячъ талеровъ чистаго дохода, служа дѣйствительно не фи-

скальнымъ цёлямъ, но общественнымъ.

При насл'єдникахъ курфирста почтовое д'єло продолжало совершенствоваться и расширяться. При Фридрих'є І, изданъ, 10-го августа 1712 года, первый прусскій почтовый уставъ (Postordnung), содержавшій въ своихъ 12 главахъ важн'єйшія юридическія, регламентарныя и техническія постановленія о почтовомъ д'єл'є. Н'є-

сколько ранве устава были учреждены письмоносцы.

При Фридрихѣ-Вильгельмѣ I (1713 — 1740) былъ изданъ первый почтовый договоръ съ Россіею. Петръ-Великій, проѣзжая многократно по Пруссіи, призналъ великую пользу правильныхъ почтовыхъ сношеній и просилъ короля прислать ему прусскій почтовый регламентъ и какого-нибудь свѣдущаго по почтовому дѣлу чиновника, который могъ бы завести почту въ Россіи по прусскому образцу. Желаніе царя было удовлетворено въ 1722 году, и уже съ слѣдующаго года открытъ правильный почтовый путь изъ Мемеля въ Ригу, Ревель, Нарву, Петербургъ, и оттуда въ Москву. Мемельскій почтамтъ, вступивъ въ прямое соединеніе съ Ригою, Петербургомъ и Москвою, поднялъ сразу цифру своихъ ежегодныхъ доходовъ съ 5,000 до 70,000. Пытались учредить тяжелую почту (Fahrposten) между Пруссіею и Россіею, но безуспѣшно, и Петръ - Великій завелъ поэтому правильныя спошенія моремъ изъ Петербурга въ Данцигъ и Любекъ.

Семилътняя война составляеть одинъ изъ славнъйшихъ моментовъ прусской исторіи, но прусской почтъ она не принесла никакихъ выгодъ; напротивъ, почта даже потерпъла убытокъ въ

953 тысячи талеровъ, изъ которыхъ 410 тысячъ утеряны вследствіе непріятельскихъ нападеній на почты. Изв'єстно, что Фридрихъ ІІ часто руководился, въ своей внутренней политикъ, ложными политико-экономическими началами, стараясь больше всего объ увеличении государственныхъ доходовъ. Почту онъ то же обратилъ въ денежный источникъ и несколько разъ повышалъ цёну на почтовыя посылки, то-есть прибёгаль къ такой мёрё. которая ръшительно отвергается нынъ и наукою, и опытомъ. Что при Фридрихъ II въ почтовой системъ произведены были нъкоторыя улучшенія — этого отрицать нельзя. Такъ, въ 1766 году. въ свияхъ берлинскаго почтамта выставленъ первый письменный ящикъ, «въ видахъ удобства отправителей и облегченія самой корреспонденціи», какъ сказано въ правительственномъ извъщеніи, изданномъ по этому случаю. Въ 1770 году, быль изданъ регламенть о берлинскихъ письмоносцахъ, которые стали съ тъхъ поръ разносить письма по два раза ежедневно. Къ концу царствованія Фридриха II, прусская почта состояла изъ 4 оберъпочтамтовъ, 246 почтамтовъ и 510 почтовыхъ экспедицій, и растянулась на пространству 4,000 квадратныхъ миль.

14-го октября 1806 года, въ сраженіи подъ Існою и Ауэрштедтомъ погибло старое прусское государство. Уже 16-го числа тогдашній начальникъ прусской почты, Зегебартъ (Seegebarth) получиль приказъ забрать почтовыя книги и бумаги и бъжать съ ними въ Кюстринъ. Съ 26-го октября, по приказанію императора, всё почтовыя сношенія съ Берлиномъ были прекращены, и только 2-го ноября объявлено было, что почта можеть ходить до техъ месть, до которыхъ подвинулась французская армія. Всъ почтовые чиновники должны были присягать на върность французскому правительству, всв письма были вскрыты. Не стоить, впрочемь, перечислять весь длинный рядъ насильственныхъ міръ, принятыхъ французами какъ противъ этой, такъ и противъ всъхъ другихъ отраслей государственнаго управленія въ Пруссіи. Прусское государство впало въ агонію и вышло изъ нея въ новую жизнь лишь путемъ войны за освобожденіе. Союзные акты возстановили права князя Таксиса въ томъ видъ, въ какомъ они сохранялись до 1803 года; однако крупныя германскія государства удержали у себя свои собственныя почты, а Пруссія приступила къ полному преобразованію почтовой системы.

Могущественнымъ двигателемъ почтоваго дёла явились громадные успёхи общаго развитія человѣчества, двинутаго по пути прогресса революцією 1789 года. Свобода мысли и взаимныхъ сношеній, великія изобрѣтенія и улучшенія въ механикѣ и тех-

нологіи, могущество ассоціацій и кредита, всестороннее развитіе матеріальныхъ и умственныхъ силь въ обществъ, наконенъ. сближение націй и либеральный взглядъ на международныя отношенія, — все это вызвало такое оживленіе въ почтовомъ деле. которое далеко превзошло всъ прежнія ожиданія. Между изобретеніями, прямо полезными почтовому делу, первымъ появилось макадамирование, названное такъ по имени самого изобрътателя, Мак-Адама, который вывезъ свой способъ мостить улицы изъ Китан, гдв онъ пребывалъ въ 1812 году. Въ 1822 году, въ Пруссіи было уже 200 миль шоссейной дороги, по которой ходила скорая почта (Schnellpost), устроенная по англійскому образцу и перевозившая не только письма, но и людей. Въ то время много удивлялись, что почтовыя письма дёлали свои 20 миль между Берлиномъ и Магдебургомъ въ 15-ть часовъ, между тъмъ какъ прежде на тотъ же путь употребляли два дня и одну ночь. Но владычество шоссе длилось не долго, такъ какъ скоро появилось еще болъе великое чудо — желъзныя дороги, которыя совершенно затмили шоссе. Съ желъзными дорогами мы входимъ въ нашу эпоху.

Изъ безпрерывныхъ переговоровъ о расширении почтовыхъ сношеній съ иностранными государствами, мы упомянули пока о переговорахъ Пруссіи съ Россіею въ царствованіе Петра I. Съ тъхъ поръ вся корреспонденція Россіи съ иностранцами шла черезъ Пруссію. Не разъ, и особенно въ 1813 году, другія евронейскія правительства старались направить русскую корреспонденцію изъ Франціи, Голландіи и южной Германіи на Польшу черезъ Австрію, Саксонію и Баварію, но всякій разъ прусскому почтовому управленію удавалось, отчасти посредствомъ проложенія новыхъ шоссейныхъ дорогъ, не только удержать за собою эту важную почтовую линію, но и привлечь къ себъ корреспонденцію изъ Вѣны, такъ что письма изъ Вѣны въ Петербургъ шли не черезъ Польшу, но черезъ Пруссію. Въ то время русскій дворъ много восхищался тъмъ, когда однажды письмо русскаго посла изъ Въны достигло Петербурга черезъ Мемель въ 12 дней, такая быстрота казалась чёмъ-то невёроятнымъ. 12-го (24-го) декабря 1821 года подписанъ почтовый договоръ между Пруссією и Россією, въ силу котораго Россія обязалась передать всю свою иностранную корреспонденцію (за немногими исключеніями) прусскому почтамту. Письма отправлялись еженедёльно по два раза; чтобы еще лучше обезпечить за собою русскую корреспонденцію, прусское почтовое управленіе учредило особую эстафету между Мемелемъ и Берлиномъ. Съ окончаниемъ шоссейныхъ дорогъ, письма изъ Парижа въ Петербургъ стали доходить въ 6-7

дней. Однако и въ то время все еще не удавалось завести тяжелую почту, такъ какъ противъ нея возставали многіе русскіе министры. Только въ ноябръ 1833 года появилась наконецъ первая тяжелая почта между Пруссією и Россією. Въ 1839 году, прусское правительство, въ видахъ ускоренія русской почты на цълыя сутки, учредило курьерскія почты, которыя ходили до русской границы по три раза еженедъльно, и стоили Пруссіи 30 тысячь талеровь ежегодно. Вследствие новыхъ переговоровъ, которые шли между Штюкертомъ и Прянишниковымъ, состоялся, 21-го мая (2-го іюня) 1843 года, добавочный договоръ, въ силу котораго число еженедыльных курьерских почть между Петербургомъ и Берлиномъ было заведено до пяти и введены важныя улучшенія въ посылочную таксу. 19-го іюня (1-го іюля) того же года последовало заключение договора о правильномъ почтово-пароходномъ сообщени между Петербургомъ и Штеттиномъ. Вслъдствіе многочисленных изміненій въ посылочной таксі, 24-го декабря 1851 года быль заключень новый добавочный почтовый договоръ, который оставался въ силь до конца 1860 года и съ тъхъ поръ продолженъ безъ всякихъ дальнъйшихъ объяс**н**епій \*).

Внутри самой Германіи самымъ важнымъ событіемъ было основание германско-австрійскаго почтоваго союза (Deutsch-Oesterreichischen Postverein). Раздробленное состояніе германской территоріи всегда служило важнымъ препятствіемъ развитію почтоваго дёла. При разложении немецкаго государства въ 1806 году, почтовое дело въ Германіи пришло въ крайнее раздробленіе, такъ что въ 1810 году тамъ было 33 самостоятельныя государственныя почты. Послѣ Вѣнскаго мира, возвратившаго князю Таксису его старыя привилегіи, все еще оставалось 17 отдёльных в почтъ. Заключение самаго ничтожнаго договора стоило безчисленныхъ трудовъ, но прусское и австрійское почтовыя управленія не щадили никакихъ усилій и старались наперерывъ привлекать къ себъ почты другихъ нъмецкихъ государствъ. По соглашенію между Пруссією и Австрією, собрались въ Дрезденъ, 18-го октября 1848 года, коммиссары 17-ти немецкихъ почтовыхъ управленій. Главнымъ затрудненіемъ на этомъ первомъ почтовомъ събзде оказался вопросъ о таксе. Въ Англіи быль введень общій тарифъ для всѣхъ писемъ въ одинъ пенсъ, т.-е. 21/2 коп.,

<sup>\*)</sup> Нельзя не отдать справедливости нашей иностранной корреспонденціи: она отличается большею исправностью; но желательные было бы сохранить исправность и вмысты избавиться отъ всякой зависимости по отношенію Берлинскаго Почтамта. -Ped.

уже съ 10-го августа 1840 года, но Пруссія не приняла его, опасаясь сильнаго паденія въ почтовомъ доходь. Въ 1824 году. въ Пруссіи быль еще семистепенной тарифа, въ силу котораго за письмо, посланное изъ Ахена въ Кенигсбергъ, брали по 17 зильбергрошей (около 63 конфекъ); дрезденская конференція свела этоть тарифъ въ пять степеней, между тэмъ какъ въ Австріи уже съ 1840 года были введены лишь двъ тарифныя цифры. Несмотря на неудачу перваго дрезденскаго събзда, последовавшіе за ними почтовые договоры разсчистили поле для дальнойшихъ соглашеній, и 6-го апрыля 1850 года состоялся наконець германско-австрійскій почтовый союзь, въ основу котораго приняли трехстепенный прусскій тарифъ; этотъ союзь обняль пространство въ 22,000 квадратныхъ миль съ 72 милліонами жителей. и выдержаль потрясеніе 1866 года. Только въ 1866 году введенъ наконецъ общій тарифъ въ одинъ зильбергрошъ, при чемъ почтовое управление съверо-германскаго Союза перешло въ руки Пруссіи. Съ техъ поръ северо-германское почтовое управленіе непрерывно старается о заключении международныхъ договоровъ, въ видахъ дальнъйшаго распространенія единства въ почтовыхъ сношеніяхь, такъ что теперь смёлая мысль о томъ, что всему цивилизованному міру сл'ёдовало бы им'єть одинъ и тотъ же почтовый тарифъ, и одну и туже мъстную единицу — міровой тарифъ и міровую монету, нельзя уже причислять къ категоріи несбыточныхъ химеръ.

I.

Организація почть. — Почта какъ источникъ доходовь и какъ государственное учрежденіе. — Высшее почтовое вѣдомство.

Основы организаціи почтоваго дёла въ сёверо-германскомъ Союз опредёлены въ параграфахъ 48 по 52 союзной конституціи. Соотв тетвенно этимъ положеніямъ, почтовое (и телеграфное) дёло организовано и управляется на всемъ пространств сёверо-германскаго Союза какъ одно цёлое государственное учрежденіе. Доходы съ почты собираются въ пользу всего Союза, а расходы покрываются изъ общихъ союзныхъ доходовъ; избытокъ поступаетъ въ союзную кассу. Высшее управленіе почтъ находится въ рукахъ главы (президента) Союза, который имфетъ право и обязанъ заботиться о томъ, чтобы во всемъ управленіи и исполненіи соблюдалось единство, и чтобы всё чиновники были всегда на своихъ мёстахъ и умёли бы исполнять свои обязанности.

Эти опредъденія союзнаго уложенія служать основою «зажона о почтовомъ деле въ северо-германскомъ Союзъ» утвержденнаго первымъ союзнымъ парламентомъ 2-го ноября 1867 года. и къ которому непосредственно присоединено нъсколько спеціальныхъ постановленій. Всё эти законы вмёстё касаются главнымъ образомъ следующихъ пунктовъ: монополіи почтоваго управленія (которой подлежать всь запечатанныя и закрытыя письма. и политическіе журналы и газеты); тарифа за отправленіе писемъ, накетовъ, денежныхъ посылокъ, и раздачи газетъ, принимаемыхъ почтовыми конторами по таксъ; гарантіи, которую имъетъ публика со стороны почты, на случай потерь франкированныхъ писемъ, или утраты, порчи и проволочки при пересылкъ пакетовъ, денежныхъ посылокъ, застрахованныхъ въ заявленную сумму писемъ (Briefe mit Werthangabe) и т. п.; привилегій почты, какъ государственнаго учрежденія, наприміръ. освобождение отъ всякаго рода пошлинъ: шоссейныхъ, дорожныхъ, мостовыхъ, плотинныхъ и пробздныхъ, отъ штемпельной пошлины и фискальныхъ требованій; штрафовъ, которымъ полвергаются всв нарушители почтовыхъ постановленій; и судебнаго производства, путемъ котораго почтовое управление должно взыскивать эти штрафы; общественнаго довърія — foi publique, которымъ должны пользоваться, въ случаяхъ доказательства противнаго, клятвенныя убъжденія письмоносцевь и другихъ почтовыхъ чиновниковъ въ дълъ раздачи поручаемыхъ имъ предметовъ.

Тайна писемъ формально гарантирована въ уложеніяхъ разныхъ къ Союзу принадлежащихъ государствъ и въ вышеупомянутомъ союзномъ законѣ 2-го ноября 1867 года. Исключенія изъ этого правила опредѣлены особыми законами, допускающими захватъ писемъ только во время войны, да въ уголовныхъ дѣлахъ, по распоряженію судовъ или государственныхъ властей. Почтовымъ чиновникамъ особенно напоминаютъ соблюдать въ самой строгой точности тайну писемъ. Они не смѣютъ никому сообщать ни именъ отправителей, ни адрессовъ, по которымъ отправляются письма, ни суммы отправляемыхъ денегъ, словомъ, ничего такого, что касается тайны частной переписки.

Почтовое законодательство находится въ рукахъ союзнаго совъта, который разбираетъ законы, подготовляетъ ихъ для парламента, и представляетъ парламенту на обсуждение и утверждение. Президентъ Союза наблюдаетъ за разсылкою и обнародованиемъ законовъ. Такъ какъ главъ Союза принадлежитъ право служить представителемъ Союза во всъхъ международныхъ сношенияхъ, то прусский король договаривается и заключаетъ всъ

почтовые трактаты съ иностранными государствами. Эти трактаты подлежатъ утвержденію союзнаго совъта и сообщаются также союзному парламенту.

Почтовый бюджеть утверждается ежегодно особымъ закономъ. Президентъ Союза представляетъ союзному совъту и парламенту ежегодные отчеты объ употребленіи почтовыхъ доходовъ. Бюджетъ 1868 года опредъляль чистый доходъ со всъхъ съверогерманскихъ почтъ почти  $2^{1}/_{2}$  милліона прусскихъ талеровъ, и только вслъдствіе крупныхъ почтовыхъ преобразованій, о которыхъ мы скажемъ ниже, цифра доходовъ оказалась гораздоменьшею, а цифра расходовъ гораздо крупнъе бюджетной \*).

Изъ всего предъидущаго ясно слѣдуетъ, что основы почтоваго управленія проникнуты либеральнымъ духомъ и соотвѣтствуютъ потребностямъ просвѣщеннаго конституціонализма. Дѣятельное содѣйствіе представительныхъ элементовъ какъ въ союзномъ совѣтѣ, гдѣ собраны голоса союзныхъ правительствъ, такъ и въ собраніи прямыхъ представителей народа—въ рейхстагѣ, нисколько не препятствуетъ тому, чтобы почтовое управленіе было снабжено всѣмъ необходимымъ для отправленія своихъ обязанностей и чтобы всѣ основы этого обширнаго вѣдомства имѣли живой и сильный ходъ, чтобы, однимъ словомъ, всѣ пружины этой могущественной машины правильно и неослабно дѣйствовали.

Эти хорошія стороны сѣверо-германской почты обусловливаются преимущественно тѣмъ обстоятельствомъ, что дѣятельности почтоваго управленія, несмотря на вышеупомянутыя юридическія ограниченія, предоставленъ широкій просторъ. Президентъ Союза (то-есть, прусскій король) имѣетъ право издавать всѣ административныя предписанія и почтовые регламенты. Эти регламенты устанавливаютъ всѣ условія, обязательныя для публики въ ея сношеніяхъ съ почтою; регламенты не могутъ касаться лишь тѣхъ сторонъ дѣла, которыя, какъ мы показали выше, принадлежатъ къ области занятій законодательнаго собранія. Чтобы составить себѣ понятіе о значеніи этихъ регламентовъ, нужно знать, что ими опредѣляются тарифы всѣхъ бандерольныхъ посылокъ, пробъ, почтовыхъ векселей, страхованія писемъ, сельской почты, а также платы за обращеніе всѣхъ поч-

<sup>\*)</sup> Это и весьма естественно, между тёмь у насъ всё почтовыя реформы, но большей части, провзводять новыя затрудненія, такъ какъ бюджеть не ділаетъ новыхь пожертвованій, и потому всегда кажется, что старые дурные порядки лучше хорошихъ новыхъ. Въ почтовомъ ділів преслідовать однів фискальныя ціли значитъ вредить самому ділу, и стремиться къ полученію нанбольшаго дохода сегодня, хотя бы чрезь то мы совершенно лишились дохода на завтра. — Ред.

товыхъ посыловъ внутри городовъ и ихъ окрестностей, за мъста въ почтовыхъ и курьерскихъ (Eilwagen) каретахъ. Снабженное такою широкою властью, почтовое управление можеть скорбе удовлетворять крайне измёнчивымъ потребностямъ торговли и обмена, и не нуждается прибетать за советомъ къ законодательной власти въ безчисленныхъ мелочахъ, встръчающихся и постоянно возникающихъ вновь въ такомъ сложномъ дёлё, какъ почтовое. Избавляя и публику и управленіе отъ напрасныхъ проволочекъ въ законодательномъ собраніи, эта регламентарная власть приносить значительную пользу какъ государству, такъ и обществу. А такъ какъ дъла управленія подлежать опять гласности, то оно не можеть позволить себъ злоупотребленій, которыя всегда бывають сопряжены съ административнымъ произволомъ, поставленнымъ внъ публичнаго надзора, когда администрація доходить до мысли, что не она существуєть для пуб-

лики, а публика устроена для нея.

Всь служители почты въ разныхъ государствахъ Союза обязаны присягать глав Союза на безусловное повиновение его предписаніямъ. Назначеніе высшихъ почтовыхъ чиновниковъ, а также надзирателей и контролеровъ на всемъ пространствъ Союза признано исключительнымъ правомъ президента Союза; мъстные чиновники въ разныхъ государствахъ и низшій персональ почтовой системы опредъляются по назначению мъстныхъ правительствъ. Однако и это право предоставлено лишь тремъ государствамъ Союза: Саксоніи, Мекленбургу и Брауншвейгу; во всъхъ другихъ съверо-германскихъ государствахъ право назначенія містных почтовых чиновниковь и низшихь чиновь предоставлено тоже Пруссіи или въ силу особыхъ трактатовъ съ этими государствами, или въ силу того обстоятельства, что, въ 1866 году, Пруссія положила конецъ феодальной почтв, ходившей по мелкимъ нъмецкимъ землямъ и въ вольные города Ганзы подъ фирмою княжескаго дома Таксисовъ. Такъ какъ князь Турнъи-Таксисъ имълъ почтовую монополію и въ великомъ герцогствъ Гессень, и такъ какъ южная часть этого герцогства, лежащая за Майномъ, не принадлежить къ съверо-германскому Союзу, то чтобы пріобр'ясть почтовую монополію и въ южной части герцогствъ. прусскому правительству пришлось заключить особый договоръ какъ съ самимъ княземъ, такъ и съ герцогомъ гессенскимъ.

Королевскій указъ 18-го декабря 1867 года ставить во главъ ночтоваго управленія союзнаго канцлера. Обязанности центральнаго почтоваго въдомства исполняются, по приказамъ канцлера, генеральною почтовою дирекцією въ Берлинъ, составляющею первое отделение союзнаго канцлерства (Kanzleramt).

вторымъ отлёденіемъ котораго называется генеральная дирекпія телеграфовъ. Во главъ почтоваго управленія въ провинніяхь находится 37 оберъ-почтовых дирекцій, получающих приказанія отъ дирекціи генеральной. Эти оберъ-дирекціи им'єютъ свое пребываніе въ Ахень, Арисбергь, Берлинь, Брауншвейгь, Бреславль, Бромбергь, Галле, Ганноверь, Гумбиннень, Данцигь, Лармштадть, Дюссельдорфь, Кассель, Кезлинь, Кёльнь, Кёнигсбергь, Киль, Кобленць, Лейпцигь, Лигниць, Магдебургь, Маріенвердеръ, Минденъ, Мюнстеръ, Ольденбургъ, Опельнъ, Познани, Потсдамъ, Триръ, Франкфуртъ-на-Майнъ, Франкфуртъна-Одеръ, Шверинъ, Штеттинъ, Штральзундъ и Эрфуртъ. Кромъ того, есть еще три оберъ-почтамта въ Бременъ, Гамбургъ и Любекъ, которые также подчинены берлинской генеральной дирекціи, и центральное бюро въ Берлин' для Газетной Экспедиціи (Post-debit der Zeitungen). Оберъ-ночтъ-дирекціи имѣютъ подъ собою, въ своихъ округахъ, множество почтовыхъ конторъ (Post-bureau); въ Ахенъ этихъ конторъ считается 72, въ Арнсбергѣ 153, въ Берлинѣ (въ городѣ, окрестностяхъ и на станціяхь жельзныхь дорогь) 38, въ бреславльскомъ округь 163, въ дюссельдорфскомъ 177, въ эрфуртскомъ 188, въ лейнцигскомъ 265, въ ганноверскомъ 291 и т. д. Общее число всъхъ почтовыхъ конторъ простиралось въ концъ 1868 года до 4,464. Эти конторы, смотря по ихъ значенію, дёлятся на четыре класса: почтамты перваго класса, почтамты второго класса, и два класса: экспедицій. Какъ бы то ни было, всё эти подраздёленія имёютъ свой смысль лишь въ экономическомъ отношении, такъ какъ всф эти классы почтовыхъ конторъ имъють одинаковыя обязанности передъ публикою и одинаково стараются облегчить почтовыя сношенія. Подраздёленіе на классы ведеть лишь къ сбереженіямь въ почтовомь бюджеть, такь какь въ низшихъ конторахъ дъла ведутся при помощи чиновниковъ низшаго разряда. получающихъ и меньшее вознаграждение за свой трудъ.

Кромѣ вышеупомянутыхъ конторъ есть еще подвижныя (амбулантныя) почтовыя конторы, которыя служать почтовому дѣлу на желѣзныхъ дорогахъ. Съ этою цѣлью вся сѣть желѣзныхъ дорогъ раздѣлена на особые округи, которыхъ насчитываютъ теперь до двадцати. Надъ каждымъ округомъ (complex) поставленъ начальникъ линіи, подъ надзоромъ котораго находится многочисленный персоналъ амбулантныхъ конторъ, работающій по всѣмъ дорогамъ и развѣтвленіямъ округа. Начальники линій живутъ обыкновенно въ центрѣ желѣзно-дорожной сѣти своего округа и подчинены мѣстному оберъ-почтовому директору. Послъдній, въ свою очередь, несетъ отвѣтственность передъ выс-

пимъ въдомствомъ, какъ за постоянныя, такъ и за подвижныя

Въ каждой оберъ-почтъ-дирекціи есть центральная касса округа, въ которую всё мёстныя почтовыя конторы посылаютъ ежемёсячно свои избытки въ доходахъ надъ расходами, и изъ которой получаютъ вспоможенія, если случится, что доходы расходовъ не покрываютъ. Сношенія съ кассою происходятъ столь правильно и съ такою быстротою, что всякая почтовая контора кончаетъ свои мёстные отчеты съ центральною кассою не позже 8-го числа каждаго мёсяца; напримёръ, отчетъ за ян-

варь всегда представляется не позже 8-го февраля.

Члены оберь - почть - дирекцій: сов'єтники, инспекторы, контролеры и т. п. имъютъ совъщательный голось, но ръшение зависить исключительно отъ директора, действующаго подъ своею личною отвътственностью. Въ этомъ отношении организація почтоваго вёдомства совершенно отличается отъ всёхъ другихъ высшихъ въдомствъ въ провинціяхъ, напр., отъ провинціальныхъ правленій, члены которыхъ составляють совъть съ решающимъ толосомъ, и гдъ, какъ въ судахъ, большинство голосовъ ръшаетъ вск дела, а президенть имбеть решающий голось лишь въ случаяхъ разделенія собранія на две партіи, равныя по числу голосовъ. Что въ почтовомъ управлении принятъ другой порядокъ, это объясняется условіями самого діла, требующаго не долгихъ совъщаній, но быстрыхъ и энергическихъ мъръ. Воззрънія друтихъ членовъ оберъ-почтовой дирекціи, хотя нисколько не ограничиваютъ власти директора, оказываютъ однако несомненное вліяніе на міропріятія директора; лучшею гарантіею противъ злоупотребленій директорской власти служить, разумівется, широкая тласность, которой подлежать все меры почтоваго управленія, отъ этихъ злоупотребленій оберегаетъ также въковая традиція разумности и честности нѣмецкихъ почтъ.

Административныя отправленія оберъ-почтъ-директоровъ довольно широки. Они могутъ мѣнять почтовыя линіи внутри своихъ округовъ и открывать новыя; имъ предоставлено право назначать всѣхъ чиновниковъ, ежегодное жалованье которыхъ не превышаетъ 450 талеровъ, всѣхъ письмоносцевъ, служителей въконторахъ и т. п.; они же опредѣляютъ мѣста, въ которыхъ всѣ эти чиновники обязаны отправлять свои служебныя обязанности; имъ дано право увеличивать жалованье въ границахъ бюджета, который ежегодно посылается оберъ-директору изъ генеральной дирекціи, и въ которомъ прописывается общее числочиновниковъ всѣхъ категорій, общая сумма жалованья каждой

категоріи, минимумъ и максимумъ платы каждому отдёльному чиновнику.

Какъ всв низшіе чиновники (Subalternbeamten), такъ и высшіе, готовящіеся занять м'єста на главных дорогахь, должны подвергаться экзамену въ оберъ - почтъ - дирекціи своего округа. Директоръ налагаетъ штрафы не свыше 10 талеровъ за каждую отдёльную вину, даетъ чиновникамъ отпускъ, назначаетъ чрезвычайныя награды, или пособія вдовамъ и сиротамъ, но въ извъстныхъ границахъ, опредъляемыхъ генеральною дирекціею. Далье, директоръ определяетъ условія пріема на мъста, требующія залога, заключаеть контракты съ подрядчиками почтовыхъподводъ (Posttransporte), экипажными фабрикантами и т. п.; онъ нанимаетъ помъщения подъ почтовыя конторы и устраиваетъ ихъ, ведетъ переписку съ дирекціями желізныхъ дорогъ, собираеть денежные штрафы съ публики въ случаяхъ нарушенія почтовыхъ законовъ, доставляетъ вознаграждение за утрату или порчу почтовыхъ посылокъ не свыше 20 талеровъ, составляетъ проекты особыхъ штатовъ и вообще счеты по управленію всёхъконторъ, состоящихъ въ его округъ. Къ каждой оберъ-дирекціи причисляють особое отдёление для счетоводства, сквозь которое проходять всё штаты, счеты и т. п. почтовыхъ конторъ, за исключениемъ тъхъ актовъ, которые относятся къ иностранной почтѣ, и повѣрка которыхъ передана въ вѣдѣніе особаго бюро генеральной дирекціи.

Во избъжаніе всякихъ недоразумъній, мы теперь же постараемся опредълить главное отличіе почтовой службы въ Германіи отъ почтъ въ другихъ государствахъ. Въ Германіи почта занимается не только пересылкою писемъ, но также доставкою журналовъ и газетъ, и обращениемъ посылокъ съ заявленными или незаявленными ценами, почтовых авансовь или векселей. Всюэту отрасль почтоваго дёла называють тяжелою почтою въ отличіе отъ легкой—съ письмами; —тяжелая почта возить и пассажировъ. Подъ именемъ почтовыхъ авансовъ (Post-Vorschüsse) разумьются такія письма и посылки, за которыя получатель ихъдолжень платить обозначенную на этихъ посылкахъ сумму, доставляемую потомъ отправителю; или наоборотъ, получатель вынимаеть эту сумму изъ мъстной почтовой конторы, послъ того какъ отправитель уплатиль ее въ своемъ почтамтъ. Когда, напримъръ, купецъ А. въ Берлинъ посылаетъ какому - нибудь неизвъстному заказчику В. въ Кёнигсбергъ партію товара, то онъ обозначаетъ на посылкъ, въ видахъ собственнаго обезпеченія, ту сумму, которую В. долженъ заплатить за то, что ему вручать посылку или письмо. Если получатель платить въ Кёнигсбергѣ, то берлинская почта представляетъ деньги отправителю; если же нѣтъ, то посылка идетъ назадъ къ отправителю.

Почта пользуется для своихъ посылокъ наиболѣе быстрыми средствами, напримѣръ, пассажирскими поѣздами, и отнюдь не товарными—на желѣзныхъ дорогахъ. Такая превосходная система пересылки соединяетъ почти непосредственно почтовыя конторы, находящіяся другь отъ друга на разстояніи 100 нѣмецкихъ миль. Всѣ эти преимущества ускореннаго, безопаснаго и правильнаго движенія перенесли въ руки почты всѣ денежныя посылки, какъ монетныя, такъ и банково-билетныя или иныхъ биржевыхъ цѣнностей. Быстрое обращеніе этихъ предметовъ является теперь могущественнымъ средствомъ къ умноженію національнаго ботатства. Государственное управленіе нашло въ тяжелой почтѣ даровое средство пересылки своихъ фондовъ и другихъ посылокъ разныхъ правительственныхъ и судебныхъ учрежденій. Тарифъ тяжелой почты для мелкихъ посылокъ довольно малъ, а для большихъ весьма высокъ ¹).

По мѣстностямъ, гдѣ нѣтъ желѣзныхъ дорогъ, почтовое управленіе разсылаетъ тяжелую почту и легкую корреспонденцію въ каретахъ, въ которыхъ могутъ путешествовать и посторонніе пассажиры. Путешествующіе платятъ за каждую нѣмецкую милю по 6 зильбергрошей (около 20 копѣекъ). Если мѣста въ главной каретѣ заняты, и есть еще пассажиры, то за нею тотчасъ же посылаютъ дополнительный экипажъ; такимъ образомъ, путешественники по Германіи, даже въ самыхъ заброшенныхъ закоулкахъ ел, могутъ разсчитывать на безостановочный переѣздъ съ мѣста на мѣсто. Тяжелая почта доставляетъ управленію средства содержать на разныхъ станціяхъ достаточное число лошадей и каретъ. Число почтовыхъ лошадей, содержавшихся на территоріи прежней Пруссіи, въ концѣ 1866 года, простиралось до 12,583,

<sup>1)</sup> Хота почта не имветь никакой привилеги на пересыку посылокь, однако только въ самое последнее время сдълана серьёзная и громадная попытка соревнования съ нею на этома поприще. Действительно, подъ влинемъ агитаціи, произведенной некоторыми крупными коммиссіонерами, образовалось общество съ полумиллюнимъ (талеровъ) основнымъ капиталомъ: «Северо-германское общество для пересылки посылокъ» (Norddeutsche Packetbeförderungs-Gesellschaft), которое начало свою деятельность съ 1-го ноября и объщаетъ транспортировать посылки по ценамъ значительно ниже почтовыхъ. По основной мысли предприяти, соединеніе многихъ мелкихъ посылокъ въ большія дастъ возможность железнымъ дорогамъ понизить цены за провозъ и такимъ образомъ уменьшить издержки транспортированія. Разумется, проектъ новаго общества старается представить это дело въ лучшемъ видѣ, но не следуетъ торопиться слишкомъ похвальными отзывами. До сихъ поръ, по крайней мерф, всё попытки вступить въ конкурренцію съ почтою (попытки, правда, въ малыхъ размерахъ) не имели никакого усифха.

а экипажей было 10,000. Съ увеличениемъ прусской территории, число лошадей поднялось до 15, а экипажей до 12 тысячъ. Въ 1868 году, число лошадей достигло уже 17,886, содержавшихся въ 1,737 почтовыхъ станціяхъ, при которыхъ служило 1,626 почтъ-содержателей (Posthalter) и 6,655 ямщиковъ (Postillon). Почти всё лошади составляютъ собственность почтъ-содержателей.

Тяжелая почта исполняеть почти половину всёхъ работь почтовыхъ конторъ. Управленіе не получаеть оть нея никакихъ выгодъ, такъ какъ служба оплачивается въ этой почтё весьма щедро, но отъ тяжелой почты есть выгода косвенная, насколько сама почта способствуеть оживленію тёхъ мёстъ, куда она проникаетъ.

Весь личный составь почты доходиль въ 1868 году до 34,734 человък, а вмъстъ съ почтъ-содержателями и ямщиками — 42,721.

Другая полезная сторона почтоваго управленія заключается въ разсылкъ газетъ и журналовъ. Подписка на газеты принимается въ мъстныхъ почтамтахъ. Въ Берлинъ для разсылки журналовъ и газетъ учреждено особое бюро, гдъ служитъ цълая сотня чиновниковъ, которые ведутъ сношенія почти съ 6,000 почтовыхъ конторъ, какъ внутреннихъ, такъ и иностранныхъ. Особыя газетныя бюро учреждены и въ другихъ важныхъ городахъ: въ Кёльнь, Франкфурть, Лейпцигь, Бреславль, Гамбургь, но всѣ эти конторы не достигли широкихъ размѣровъ. За свои труды, почта беретъ по 25 процентовъ съ цены газетъ и журналовъ, и это дъло приноситъ ей значительныя выгоды, но за то редакціи не знають никакихъ хлопоть ни по подпискъ, ни по разсылкъ, и исправность почты стоитъ той высокой платы, которая берется почтамтомъ. Въ 1868 году, при посредствъ съверо-германскихъ почтовыхъ учрежденій разослано 896,706 экземпляровъ газетъ и журналовъ, изъ которыхъ 253,215 были политическаго содержанія. Изъ общаго числа разосланныхъ газетъ и журналовъ, 863,554 экземпляра отпечатаны въ территоріи съверо-германскаго Союза, 16,738 въ южной Германіи, Австріи, Люксембургъ, Швейцаріи и Италіи, а остальные 16,414 присланы изъ другихъ иностранныхъ государствъ. Число отдъльныхъ нумеровъ всёхъ этихъ выписанныхъ газетъ и журналовъ простиралось до 145,964,961.

Въ нѣкоторыхъ почтовыхъ конторахъ исправляется и телеграфная служба. Это бываетъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ жители прибѣгаютъ къ помощи телеграфа только въ рѣдкихъ случаяхъ, и поэтому нѣтъ необходимости устраивать особую телеграфную станцію. Система соединенія почты съ телеграфомъ дала удов-

летворительные результаты. Управленіе въ этихъ случаяхъ дѣлаетъ значительныя сбереженія въ личномъ составѣ, помѣщеніи, снарядахъ и т. п. и потому можетъ улучшать бытъ почтовыхъ чиновниковъ, давая имъ вознагражденіе и за телеграфную службу. Съ другой стороны, это самое обстоятельство даетъ правительству возможность широко распространять телеграфную сѣть, такъ что въ нее входятъ уже многіе мелкіе города. Всѣ эти удовлетворительные результаты побуждаютъ прусское правительство распространить ту же систему соединенія почтъ съ телеграфомъ по всей территоріи сѣверо-германскаго Союза.

## II.

Почтовая статистика. — Обширность почтовой территоріи. — Почтовыя учрежденія. — Почтовые ящики. — Число миль. — Личный составь.

Съверо-германская почтовая территорія содержить въ себъ 7,618 квадратныхъ миль съ 30,476,036 душъ жителей, то-есть съ 4,000 жителей на каждую квадр. милю. Изъ этихъ 30,476,036 жителей, 12,440,150 проживаютъ въ мъстностяхъ, гдъ есть почтовыя учрежденія; остальные 18,035,886 человъкъ живутъ въ мъстностяхъ, гдъ нътъ почтовыхъ учрежденій (въ сельскихъ

округахъ).

Существуетъ 4,464 почтовыхъ учрежденій (по одному на 1,7 квадратную милю и на 6,845 душъ жителей), изъ нихъ: 493 почтамта, 545 почтовыхъ экспедицій перваго класса, 3,242 почтовыхъ экспедицій второго класса, 184 почтовыя экспедиціи на отдаленныхъ станціяхъ жельвныхъ дорогъ. Кромъ того, было открыто 16 почтовыхъ экспедицій въ м'єстностяхъ, изв'єстныхъ своими минеральными водами на все время сезона; 166 почтамтовъ и 517 почтовыхъ экспедицій было соединено съ телеграфными станціями, и 125 почтовыхъ учрежденій соединено съ таможенными мъстами. Съверо-германскія почтовыя агентства находились, сверхъ того, за границею: въ Ольдензаалѣ и Венло въ Голландіи, въ Віанденъ, въ Люксембургъ, и въ австрійскомъ городъ Боденбахъ. Кромъ упомянутыхъ 4,464 почтовыхъ учрежденій, были еще желізнодорожные почтамты, число которыхъ дошло до 21, и они отправляли почтовую службу на 109 жельзныхъ дорогахъ.

Число ящиковъ для опущенія писемъ дошло во всей территоріи съверо-германскаго Союза до 21,148. Изъ нихъ 7,908 находились въ мъстностяхъ, гдъ есть почтовыя конторы, и 13,240

въ сельскихъ округахъ. Среднимъ числомъ приходилось по од-

ному ящику на каждые 1,362 жителя.

Въ 1868 году, на 1,623 миляхъ желѣзныхъ путей почта пользовалась ежедневно 1,641 поѣздомъ. Изъ этого числа поѣздовъ, 713 отправлены были почтовыми бюро на желѣзныхъ дорогахъ, 575 везли почтовыхъ кондукторовъ, а въ 353 поѣздахъ почта исправляла свои обязанности чрезъ посредство служащихъ при желѣзныхъ дорогахъ. Все число миль, пройденныхъ почтою на желѣзныхъ дорогахъ, опредѣляется въ 5,152,839!

По обыкновеннымъ дорогамъ почты про $^{\circ}$ хали: пассажирскія— 6,259,088 миль, курьерскія—37,672 мили, товарныя—23,404, грузовыя—291,589, верховыя—13,435, эстафетныя—14,660, в $^{\circ}$ сстовыя—923,560, возвратно-верховыя—3,618, и частныя, по найму почтою—223,389 миль;—всего 7,790,415 миль!

По воднымъ путямъ почты пробхали 126,231 милю.

Всего по всёмъ дорогамъ и путямъ почты проёхали 13,069,485 миль!

Личный составъ (по декабрьской росписи 1868 года):

І. Чиновники: 37 оберъ-почтъ-директоровъ, 38 оберъ-почтъ-ратовъ и почтъ-ратовъ, 44 инспектора, 49 контролеровъ почтовыхъ кассъ, 36 сдатчиковъ, 40 казначеевъ, бухгалтеровъ и помощниковъ бухгалтеровъ, 155 почтъ-директоровъ, 286 почтмейстеровъ, 485 оберъ-почтъ-коммиссаровъ и оберъ-почтъ-секретарей, 1,567 почтъ-коммиссаровъ и почтъ-секретарей, 867 ассистентовъ, 978 почтовыхъ учениковъ, 2,733 почтъ-управителей и экспедирующихъ, 1,327 кандидатовъ въ экспедирующие, 3,102 почтъ-экспедиторовъ, 2,378 помощниковъ почтъ-экспедиторовъ, 27 контрольныхъ чиновниковъ, 66 въ канцеляріяхъ, 3 почтовыхъ агента, 67 начальниковъ по пріему писемъ въ добавочныхъ почтовыхъ конторахъ, и 4 чиновника на почтовыхъ пароходахъ, — всего 14,289.

П. Низшихъ чиновъ: 2,848 письмоносцевъ, 3,118 каретниковъ, упаковщиковъ и т. п., 1,328 почтовыхъ кондукторовъ, 454
разнощиковъ посылокъ, 1,526 человѣкъ, занимающихся носкою
посылокъ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, 8,021 сельскихъ письмоносцевъ, 508 городскихъ разсыльныхъ для опоражниванія
ящиковъ, 963 городскихъ письмоносцевъ, 1,296 помощниковъ
низшихъ чиновъ, 150 человѣкъ домашней прислуги и т. п.
Всего—20,121.

Въ этотъ счетъ не вошли еще 1,626 почтъ-содержателей и 6,655 ямщиковъ.

## III.

Карьера почтовыхъ чиновниковъ. — Условія поступленія на службу. — Повышенія. — Жалованье. — Пенсіи. — Наказанія и награды.

Въ прусскомъ почтовомъ управленіи, всв чиновники двлятся на двъ категоріи: на занимающихъ высшія должности, и на занимающихъ низшія должности. Къ первой категоріи принадлежатъ члены и чиновники генеральной дирекціи, оберъ-почтъ-директоры въ провинціяхъ, сов'єтники (Räthe), инспекторы, контролеры, секретари-экспедиторы въ конторахъ оберъ-почтъ-дирекцій, почть-директоры и почтмейстеры, начальники отделеній по исполнительной службъ большихъ департаментовъ. Ко второй категоріи причисляются начальники (Vorsteher) мелкихъ почтамтовъ (экспедицій 1-го и 2-го классовъ); агенты, на отв'єтственности которыхъ лежить отправление почтовыхъ сумокъ въ постоянныхъ и подвижныхъ почтамтахъ; служащіе am Schalter 1) и персоналъ нижнихъ чиновъ (Subalternpersonal) въ оберъ-почтамтахъ, вообще, всѣ посты, въ которые при вступлении не требуется ни знанія финансовыхъ и политическихъ наукъ, или государственнаго права, ни всесторонняго знакомства со всеми отраслями почтоваго управленія.

Въ основании этого подразделения лежитъ мисль не возбуждать напрасныхъ иллюзій на повышенія, которыя не могуть быть удовлетворены вследстве ограниченнаго числа высшихъ мъстъ. Благодаря этому обстоятельству, почтовое управленіе имбеть въ своемъ личномъ составь, для исполненія всей массы болье или менье механическихъ работъ въ почтамтахъ, такихъ людей, которые, каково бы ни было ихъ образование или положение въ обществъ, довольствуются умъреннымъ жалованьемъ, имън передъ собою опредъленную цъль своей карьеры. Съ другой стороны, управление имбеть возможность предлагать образованнымъ людямъ, въ своихъ высшихъ постахъ, приличную сферу дъятельности и крупныя преимущества по рангу и содержанію, вследствие чего, оно пріобретаеть право ставить такія условія (для поступленія въ высшія мъста), которыя могуть служить гарантіею тому, что высшія почтовыя м'яста занимаются людьми, дъйствительно способными отправлять столь важныя обязанности.

<sup>1)</sup> Служба am Schalter (по-французски guichet) — это, техническое выраженіе, подъ которымъ разумьются всь прямыя сношенія почтовыхъ чиновниковъ съ публикою, въ почтовыхъ экспедиціяхъ.

Безусловно необходимо, чтобы люди, поступающіе на службу въ почтовое управленіе, пробыли предварительно нѣсколько лѣтъ въ исполнительной службѣ, для основательнаго ознакомленія съ сею послѣднею. Вступленіе въ кругъ высшей почтовой дѣятельности открыто для чиновниковъ второй категоріи. Сто́итъ имъ представить доказательства своей служебной ловкости и расширить свои научныя познанія настолько, насколько требуетъ экзаменъ, опредѣленный для лицъ, желающихъ поступать въ высшія почтовыя должности, — и двери въ высшее управленіе

тотчасъ раскрываются передъ ними.

Кандидаты первой категоріи должны быть въ возрасть 17-25 лътъ, имъть гимназическій аттестать на поступленіе въ университеть, внесть залогь въ 300 талеровь, представить свидетельство о благонадежномъ поведеніи, и обладать средствами на содержаніе себя въ первое время (на годъ, или на два). Требуется также, чтобы молодой человъкъ выслужиль свой срокъ обязательной военной службы, отъ которой, какъ извъстно, никто не освобождается. Молодые люди первой категоріи вступають обыкновенно волонтерами въ армію и проводять тамъ цільй годъ; кромі того; они обязаны впродолжении опредъленнаго числа лътъ являться ежегодно на ученье, а въ случат войны, ихъ призываютъ подъ знамена действующей арміи. По окончаніи трехлетней почтовой службы, эти ученики обязаны явиться въ мъстную оберъ-почтъдирекцію, и сдать тамъ экзаменъ изъ разныхъ отраслей почтовъдънія и практическихъ служебныхъ пріемовъ, а также изъ ариометики, географіи, исторіи, французскаго и англійскаго языковъ, и т. п. Выдержавъ экзаменъ, они поступаютъ на мъста почтовыхъ ассистентовъ съ годовымъ жалованьемъ въ 300-360 талеровъ \*). Управленіе обращаеть особенное вниманіе на дальнъйшее образование молодыхъ чиновниковъ, на ихъ знакомство съ принципами административныхъ обязанностей и, соображаясь съ этими качествами, оно назначаетъ имъ мъсто и родъ дъятельности. По прошествіи следующаго трехлетія почтъ-ассистенть допускается во второму экзамену, который выдерживается ими въ Берлинъ передъ особою экзаменаціонною коммиссіею, состоящею изъ тайныхъ совътниковъ, членовъ генеральной дирекци. Этотъ экзаменъ касается главнымъ образомъ административнаго образованія чиновниковъ, то-есть, ихъ свідіній въ финансовыхъ наукахъ, въ политикъ и государственномъ правъ и т. д.; чиновникъ

<sup>\*)</sup> Это жалованье вовсе не такъ мало, если принять въ соображение, что въ Германи 300 талеровъ дають болье средствъ къ существованию и даже комфорта, нежели у насъ 500, или 600 рублей.—Ред.

должень, сверхъ того, исполнить какое-нибудь порученіе, обыкновенно въ сферъ обязанностей почтовыхъ инспекторовъ, представить сочинение на какую-нибудь тему, касающуюся государственнаго значенія почты и составить юридическій отчеть о какомъ-нибудь сложномъ фактъ, всъ свъдънія о которомъ ему доставляють въ подлинныхъ актахъ; съ него требуется, наконецъ, изустный экзаменъ передъ коммиссиею. Если экзаменующийся провалится, ему дозволяють экзаменоваться вторично. Выдержавъ же экзаменъ, онъ пріобрътаеть право занять должность оберъпочтамтскаго секретаря, почтмейстера, почть-директора, контролера, инспектора, сов'ятника и т. п. (съ жалованьемъ въ 600-1,500 талеровъ), оберъ-почтъ-директора (съ жалованьемъ въ 1,600 — 2,500 талеровъ), и наконецъ тайнаго совътника и члена генеральной дирекціи (съ жалованьемъ въ 2,000—3,000 талеровъ). Жалованье генеральнаго директора полагается въ 4,500 талеровъ. Всв эти чиновники пользуются полнымъ правомъ прусскаго должностного лица; они несмѣняемы, ихъ жалованье увеличивается по мъръ продолженія службы, они имъють право на пенсію, которая доходить до трехъ четвертей получаемаго жалованья, — ихъ вдовы получаютъ пенсіи; въ случаяхъ болѣзни, они могуть пользоваться жалованьемъ впродолжени пелаго года, посл'в чего, если бользнь продолжается, ихъ переводять на пенсію. Повышеніе идеть по заслугамъ и рвенію чиновниковъ къ службѣ.

Кандидаты второй категоріи должны, при вступленіи на службу. представить гимназическое свидетельство объ окончаніи «терпіи». съ переходомъ въ «секунду». Преимуществами при вступленіи пользуются военные люди, прослуживше 12 леть въ арміи, пробывъ 9 летъ въ унтеръ-офицерахъ, а также те изъ нихъ, которые пріобрѣтають право на гражданскія должности въ силу какихъ-либо военныхъ отличій: ранъ, увъчій и т. п. Кандидатъ долженъ представить свидътельство о благонадежномъ поведении и залогъ въ 100-200 талеровъ. По прошестви трехъ лътъ, онъ подвергается испытанію въ оберъ-почть-дирекціи, посл'я котораго его опредъляють въ дъйствительную службу. До экзамена, эти кандитаты получають ежемъсячно по 15 — 20 талеровъ, послѣ удовлетворительнаго экзамена, ихъ жалованье доходить до 300 — 550 талеровъ въ годъ. Ихъ должности опредвляются трехивсячнымъ срокомъ, то-есть, могутъ быть закрыты съ выдачею трехмъсячнаго жалованья впередъ, но, вообще говоря, смъны происходять весьма ръдко. Въ дъйствительности и эти чиновники пользуются такими же правами должностныхъ лицъ, какъ и чиновники первой категоріи, но эти права даются имъ

какъ бы въ отличіе, за долгольтнюю, безпорочную службу, о которой и упоминается въ особыхъ, по этому случаю издаваемыхъ,

министерскихъ циркулярахъ.

Лиспиплина на почтъ строгая. Наказанія состоять въ выговорахъ (Verweis) и денежныхъ штрафахъ. Начальники почтамтовъ могутъ постановлять штрафы не выше трехъ талеровъ, оберъ-почтъ-директоры—не выше 10 за каждый проступокъ, и союзный канцлерь—не выше мѣсячнаго жалованья. Чиновники. еще неутвержденные министерскимъ циркуляромъ, могутъ быть изгнаны изъ службы, однако управленіе прибітаеть къ этой мірі только въ важныхъ случаяхъ. Всв прочіе чиновники изгоняются изъ службы лешь по приговору дисциплинарнаго суда, который состоить на половину изъ высшихъ чиновниковъ почтоваге въдомства, на половину изъ независимыхъ юристовъ. Производство въ этомъ судъ точно такое, какъ во всъхъ другихъ судахъ въ государствь, и обвиняемый можеть избрать себь особаго защитника, и пользуется правомъ аппелляціи въ общее министерство-(Gesammt-Ministerium).

Награжденія состоять въ повышеніяхь по службі, въ отличіяхъ (почетные титулы, орденъ), и чрезвычайныхъ наградахъ, которыя раздаются обыкновенно передъ Рождествомъ. Въ случаяхъ непредвиденныхъ несчастій или нужды, управленіе вы-

даетъ пособія.

Организованъ особый корпусъ почтовыхъ чиновниковъ для службы въ армін во время войны. Каждому изъ нихъ впередъ извъстно, какое мъсто придется ему занять въ случав вызова въ армію. Каждый армейскій корпусь и каждая дивизія снабжена подвижными почтамтами, людьми, матеріалами, повозками; все готово, чтобы при первомъ призывъ почта мобилизировалась одновременно съ постановкою арміи на военную ногу. Не слъдуетъ забывать, что при существованіи обязательной военной службы, почтовое управленіе лишается, во время мобилизаціи арміи, значительнаго числа своихъ чиновниковъ, въ возрастъ 17 — 40 лътъ, которые обязаны занять свои мъста въ рядахъ действующихъ войскъ.

Почтъ-содержатели (ихъ не следуетъ сметивать съ почтмейстерами) находятся лишь въ контрактовыхъ отношеніяхъ съ управленіемъ; также и ямщики, которые нанимаются почтъ-содержателями. Тъмъ не менъе эти оба разряда людей подвержены, во все время своей службы, дисциплинарнымъ законамъ почто-

ваго въдомства и имъютъ право на пенсіи.

## IV.

Илата за письма, за газеты и другія произведенія печати, за образцы товаровъ. — Ц'єна въ соотношеніи съ в'єсомъ; ц'єны въ городахъ и селахъ. — Необязательная франкировка. — Распред'єленіе корреспонденціи.

Законъ о почтовомъ тарифѣ въ сѣверо-германскомъ Союзѣ утвержденъ 4-го ноября 1867 г. и вошелъ въ силу съ 1-го января 1868 года. Почти одновременно появился, 11-го декабря 1867 года, почтовый регламентъ союзнаго канцлера.

Такса за простое письмо, то - есть вѣсомъ въ одинъ лотъ, опредѣлена въ одинъ зильбергрошъ (3 копѣйки), въ какое бы отдаленное мѣсто Союза его ни посылали; ест письма, которыя вѣсятъ больше одного лота, подлежатъ двойной таксѣ. Максимумъ вѣса одного письма опредѣленъ въ 15 лотовъ (250 граммовъ). Письма, вѣсъ которыхъ переходитъ установленную вѣсовую единицу, признаются предметомъ тяжелой почты и подлежатъ посылочной таксѣ. Итакъ, посылка письма въ сѣверогерманскомъ Союзѣ не можетъ обойтись дороже 2 зильбергрошей. Франкировка необязательна; не-франкированныя письма подлежатъ приплатѣ въ одинъ зильбергрошъ; той же добавкѣ подлежатъ и не вполнѣ франкированныя письма, причемъ, однако, наклеенныя марки идутъ въ общій счетъ платы за письмо.

Такса на газеты, когда онъ разсылаются въ бандероляхъ, но не сдаются отдъльно на почту, а также такса на всъ другія произведенія печати, литографіи, автографіи и фотографіи, полагается въ одну треть зильбергроша за каждые  $2\frac{1}{2}$  лота или за каждую дробь этой въсовой единицы, и здъсь, какъ съ письмами, легкая почта принимаетъ только пакетъ не свыше 15 лотовъ. Франкировка обязательна. Въ случаяхъ неполной франкировки, эти пакеты считаются вовсе нефранкированными и хранятся на почтъ до востребованія.

Такса за образцы товаровъ та же, что и за произведенія печати; эти вещи подлежать также и всёмъ другимъ правиламъ пересылки произведеній печати.

Въ случаяхъ *страхованія* (Belastung, Recommandirung, chargement) письма, кром'є обычной платы взимается еще 2 зильбельгроша. Если отправитель желаетъ получить росписку (въполученіи) отъ адресованнаго лица, то это стоитъ еще 2 зильбергроша.

Не во всёхъ городахъ северо-германскаго Союза такса за письма одинаковая. Такъ, въ Берлине городская почта разпосить цисьма по одному зильбергрошу за каждое (то-есть, береть ровно столько, сколько платится за письмо, которое идеть по территоріи всего Союза, и даже черезъ германско-австрійскій почтовый союзъ), во Франкфуртф-на-Майнф беруть одинъ крейцеръ, въ Лейпцигф пол-гроша, и т. д. Равномфрность городской таксы предполагаютъ установить при первомъ удобномъ случаф. Если кому-нибудь приходится посылать много писемъ (не менфе 12) разомъ, то почта дълаетъ ему уступку въ 25—50 процентовъ.

Плата письмоносцамъ за доставку письма на домъ отмѣнена

въ городахъ. Эта доставка совершается безплатно.

За письма, которыя разносять сельскіе письмоносцы по домамь, получатель платить по полу-грошу за каждое. Но каждый корреспонденть вправъ самъ получать свои письма изъ сельской почтовой конторы, и въ такомъ случать съ него не берутъ эти добавочные полу-гроши. Сельскіе корреспонденты, получая обыкновенно отъ письмоносца по нъскольку писемъ разомъ, пользуются нъкоторою уступкою съ установленной таксы. Они платятъ помъсячно или за четверть года, и это абонированіе уменьшаетъ издержки на корреспонденцію иногда на половину и даже на двъ-трети.

Съ посыловъ безъ означенія цѣны взимается плата по вѣсу и по отдаленности мѣста отправленія отъ адресса. За каждый фунтъ (¹/2 кило) на пространствѣ 5-ти географическихъ миль назначено брать по два пфеннига, на разстояніи отъ 5 до 10 миль — по 4 пфеннига, на разстояніи отъ 10 до 15 миль — по 6 пфенниговъ, и т. д., все въ той же прогрессіи до разстоянія въ 160 миль, за которое платится 2 зильбергроша и 10 пфенниговъ, больше этого разстоянія нѣтъ въ сѣверо-германскомъ Союзѣ. Разстоянія высчитываются въ прямомъ направленіи. Вышеприведенныя мелкія цифры за легкія посылки представлены мною лишь примѣрно, такъ какъ въ дѣйствительности самая низшая такса за посылки опредѣлена въ 2 гроша за разстояніе до 5 миль, и въ три гроша за разстояніе отъ 5 до 15 миль и т. д. Съ каждою посылкою можно посылать даромъ одно запечатанное письмо.

За посылки (письма и пакеты) съ заявленною ценою берется, кроме таксы, и страховая премія:

- 1) *Такса:*—а) за письма: на разстояніи до 5 миль 1½ гроша » отъ 5 до 15 2 »
  - » отъ 15 до 25 3 гр. и т. д.
- b) За пакеты берутъ столько же, сколько и за посылки безъ заявленной цѣны.

2) Страховая премія: — до 15 миль за 50 талеровь — ½ троша, за 50 — 100 талеровь — 1 грошь, за каждые 100 талеровь выше прибавляется по одному грошу; — на разстояніи отъ 15 до 50 миль, эти три цифры подымаются на 1, 2, и 2 гроша; а на разстояніяхъ свыше 50 миль—на 2, 3, и 3 гроша.

Когда заявленная сумма превышаеть 1,000 талеровъ, то

почта повышаетъ страховую премію лишь на половину.

За пересылку денегъ (см. выше) посредствомъ выдачи (sous remboursement) берутъ, кромъ таксы, по ½ гроша съ каждаго талера, и не менъе одного съ каждаго поручения.

Франкировка посылокъ по тяжелой почть необязательна.

Посылки къ солдатамъ, находящимся подъ знаменами, пользуются уступкою, такъ что съ каждой посылки, не превышающей по въсу 6 фунтовъ и на какомъ бы то ни было разстояніи, взимается всего два гроша. Письма, отправляемыя солдатами, доставляются безплатно, если въсъ ихъ не превышаетъ 4 лотовъ.

Выдача посылочныхъ писемъ, то-есть, сопровождающихъ разныя посылки, совершается въ городахъ безплатно, да и сами посылки можно получать изъ почтовыхъ конторъ безплатно. Въ большей части большихъ городовъ, почтовыя управленія имѣютъ особыя учрежденія, изъ которыхъ всѣ посылки развозятся по домамъ адрессованныхъ лицъ. Въ этомъ случаѣ за каждую посылку вѣсомъ до 30 фунтовъ взимается по одному грошу, и по два гроша, если посылка вѣситъ болѣе 30 фунтовъ. Сельскіе почтари доставляютъ на домъ посылки до 5 фунтовъ по вѣсу, и получаютъ за то по одному грошу; о посылкахъ болѣе тяжелыхъ онъ извѣщаетъ лишь посылочнымъ письмомъ и получаетъ за то по ½ грошу.

Чтобы дать понятіе о громадности услугь, оказываемых почтою въ большихъ городахъ, достаточно замѣтить, что въ Берлинъ, въ послѣдніе восемь дней до Рождества, приходило отъ 8—12 тысячъ посылокъ ежедневно. Число отправляемыхъ посылокъ не менѣе того, а число проходящихъ черезъ Берлинъ въ другія мѣстности бываетъ среднимъ числомъ до 10 тысячъ; такимъ образомъ, случаются дни, въ которые черезъ берлинскій почтамтъ и его городскіе отдѣлы проходитъ до 34 тысячъ посылокъ.

Въ видахъ ускоренія раздачи писемъ и посылокъ, управленіе ввело экстренныя доставки. Письма, на которыхъ означено: «доставить чрезъ экстреннаго» (durch Expressen zu bestellen), отправляются по домамъ тотчасъ по приходъ, все равно — ночью ли, или днемъ. За это почта взимаетъ съ писемъ въ го-

родахъ по 2½ гроша, а въ селахъ по 6 грошей за каждую милю, а съ посылокъ—вдвое болье. Этотъ сборъ идетъ на содержаніе разсыльныхъ. Публика пользуется этими услугами почты весьма часто, во всъхъ важныхъ случаяхъ, какъ дъловыхъ, такъ и семейныхъ, особенно въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ нътъ телеграфныхъ станцій или когда сообщеніе не вмъщается въ узень-

кія рамки телеграфической депеши.

Всь опредъленія вышеприведеннаго тарифа какъ относительно писемъ, произведеній печати и товарныхъ образцовъ, такъ и относительно посылокъ по тяжелой почтъ, распространяются, въ силу почтовыхъ договоровъ, заключенныхъ въ Берлинъ съ южно-германскими державами 23-го ноября 1867 года, также на Баварію, Баденъ, Вюртембергъ, Австрійскую имперію и — относительно писемъ — на великое герцогство Люксембургъ. Такимъ образомъ; если хотите послать простое франкированное письмо изъ Мемеля въ Тріесть, т. е. отъ балтійскихъ береговъ къ адріатическимъ, то это будетъ стоить одинг зильбергрошъ (около 4 коп.)!! Каждое управление взимаетъ съ посылаемыхъ имъ писемъ, газеть, и т. п. всю таксу. Что касается до посылокъ по тяжелой почтъ, тарифъ ихъ высчитывать труднъе, такъ какъ приходится опредълять въ отдъльности пространство каждаго государства, по которому должна проходить посылка. Во всякомъ случай, въ этомъ соединении многихъ государствъ мы можемъ видъть зачатки или даже ядро будущей обще-европейской почты.

Весьма интересно определить тъ причины, которыя привели Австрію къ столь тъсному торговому соединенію съ Германіею. Сначала австрійское почтовое управленіе постановило, по всей своей громадной территоріи, однообразную почтовую таксу въ 5 ней-крейцеровъ (100 ней-крейцеровъ на одинъ австрійскій гульденъ), что равняется одному прусскому зильбергрошу. Однако объ объединени почты во всемъ германскомъ Союзъ нечего было и думать въ тъ времена, такъ какъ этому сильно препятствовала сложная организація Союза; всѣ мелкія государства ревниво охраняли свои права на самостоятельное существование и потому видъли въ каждой объединяющей реформъ прямое посягательство на ихъ независимость. Такъ было въ политикъ, такъ было и во всёхъ другихъ областяхъ государственной и общественной жизни. Почтовыя реформы определялись решеніями конференціи изъ уполномоченныхъ разныхъ государствъ, собиравшейся разъ въ каждые три или четыре года. Все, что касается до измѣненія тарифа или какихъ-нибудь важныхъ мѣропріятій, признавалось обязательнымъ для всёхъ лишь съ общаго согласія. Хотя многія изъ мелкихъ государствъ не противились

каждой реформъ, но тъмъ не менъе машина дъйствовала со скрипомъ. Кромъ уполномоченныхъ разныхъ правительствъ, въ почтовыхъ конференціяхъ принималь участіе также уполномоченный князя Турнъ-и-Таксисъ, который смотрелъ на все вопросы не иначе, какъ въ видахъ соблюденія княжескихъ интересовъ и, въ своемъ слепомъ эгоизме, постоянно возставалъ противъ всякаго пониженія тарифа. Событіями 1866 года устранены всв эти затрудненія, и уже въ октябрв того же года открылись въ Берлинъ почтовия конференціи между съверо-германскимъ Союзомъ, южно-германскими государствами, Австріею и Люксембургомъ, при чемъ обнаружилось, что настоитъ крайняя необходимость въ широкой реформъ, которая и опредълена въ почтовомъ договоръ 23-го ноября 1867 года. За этимъ договоромъ последоваль пересмотрь всехь почтовыхь договоровь, которыебыли заключены германскими государствами съ иностранцами, и результатомъ этого пересмотра въ северо-германскомъ Союзе было заключеніе почтовыхъ договоровъ съ Англіею, Бельгіею, Данією, Италією, Нидерландами, Папскою областію, Румынією, Норвегією, Съверною Америкою, Швецією и Швейцарією. Эти новые договоры основаны, съ небольшими измѣненіями, на однихъ и тъхъ же началахъ, и всъ они болье или менъе ослабили разныя затрудненія, которымъ подвергалась почта въ прежнія времена. Особенно важнымъ преобразованіемъ представляется намъ значительное понижение тарифа, которое достигнуто договорами съ Бельгіею, Нидерландами и Швейцаріею. Каждое простое письмо, посылаемое изъ этихъ государствъ въ какое-либо мъсто съверо-германскаго Союза, или изъ Союза въ эти государства, стоитъ теперь всего 2 гроша (8 копъекъ). Почтовое управленіе съверо - германскаго Союза находится, сверхъ того, въ прямомъ, на договорахъ основанномъ союзъ со всъми европейскими государствами, за исключеніемъ Турціи и Греціи. Договоры съ Россією, Швецією, Норвегією, Данією, Бельгією, Швейцаріею, Австріею, Баваріею, Вюртембергомъ и Баденомъ касаются легкой и тяжелой почты, договоры съ другими государствами-только пересылки писемъ. Но съверо-германское союзное почтовое управление принимаетъ уже мъры и къ удалению этихъ последнихъ неудобствъ, ибо оно старается войти въ сношенія съ частными транспортными обществами, предлагая имъ установить международную тяжелую почту.

## V.

Правила о почтовыхъ векселяхъ.-Почтовые авансы.

Пересылка почтовыхъ векселей (Post-Anweisung) принадлежить къ кругу дѣятельности легкой почты.

Высшая цифра пересылаемых таким образом сумм не можеть заходить за 50 талеровь. Отправитель платить за вексель по два гроша, если сумма не доходить до 25 рублей, и по четыре гроша, если она выше 25 рублей. Франкированіе векселей обязательно. Городскія почты беруть по два гроша за всякую пересылаемую сумму, если она даже превышаеть 25 рублей.

Почтовые векселя могуть отправляться и по телеграфу, при чемъ отправитель обязуется уплатить стоимость телеграммы и вознаграждение разсыльнаго (въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ телеграфная станція находится не въ одномъ зданіи съ почтою) за доставку телеграммы въ телеграфную контору. Упомянутыя постановленія им'єють приложеніе вь обращеніи почтовых векселей между северо-германскимъ Союзомъ, Баваріею, Баденомъ, Вюртембергомъ и великимъ герцогствомъ Люксембургскимъ. Что касается до Австріи, то трудно сказать, когда и она войдеть въ такія же сношенія съ Союзомъ. Главнымъ препятствіемъ въ этомъ отношеніи служить шаткій курсь австрійскихъ государственныхъ бумагъ и изъятіе изъ обращенія звонкой монеты. Взаимный обмёнъ почтовыми векселями установленъ, сверхъ того, съ Даніею и Соединенными-Штатами въ съверной Америкъ. Съ последнею можно иметь такого рода сношенія чрезъ посредство прусскаго генеральнаго консула въ Нью-Йоркъ.

Почтовый вексель состоить изъ формальной бумаги, которая выдается даромь 1) во всёхъ почтовыхъ конторахъ и отъ каждаго письмоносца. На этомъ формуляръ отправитель пишетъ адрессъ и сумму, которую онъ желаетъ отправить на данный ад-

<sup>1)</sup> Сначала почтовое управленіе выдавало всёмъ формуляры въ какомъ угодно количестве, но такъ какъ эти формуляры отпечатаны на крыткой и очень хорошей бумаге, или, вернее сказать, на тонкой папке, то скоро нашлось не мало охотниковъ пріобрётать такимъ легкимъ способомъ хорошую тонкую папку, и почтовому ведомству пришлось похлопотать объ охраненіи себя отъ подобнаго обмана. Съ техъ поръ, формуляры выдаются, безъ всякихъ дальнейшихъ обезнеченій, лишь такимъ лицамъ, которыхъ трудно заподозрить въ сказанномъ злоупотребленіи. Всёмъ другимъ формуляры выдаются не иначе, какъ съ приклеенною къ нему почтовою маркою, за которую, разумёется, взыскиваются деньги.

рессъ. На формулярѣ находится купонъ, на которомъ отправитель можеть писать всякаго рода замътки и сообщения; платы за купонъ никакой не полагается. Получившій формуляръ можеть отрёзать купонъ и оставить у себя. Отписавъ какъ слёдуетъ формуляръ и оклеивъ его требуемымъ числомъ почтовыхъ марокъ (что происходитъ непремънно въ почтовой экспедиціи). отправитель идетъ въ почтовую контору, сдаетъ вексель, выплачиваеть тамъ посылаемую сумму, и получаеть отъ почтоваго чиновника такую же квитанцію, какая выдается при отправленіи денежныхъ посылокъ. Чиновникъ вносить вексель въ книгу и отмъчаетъ на нижнемъ краю векселя нумеръ, подъ которымъ вписанъ онъ въ реестръ. Затъмъ вексель бросается, безъ всякихъ дальнъйшихъ заявленій, въ чемоданъ со страховыми письмами и посылается по адрессу въ мъстный почтамтъ. Здъсь вексель вносится въ реестръ расходовъ и отправляется съ письмоносцемъ къ адрессованному лицу. Последній росписывается на оборотной сторонъ въ получении и представляетъ (или даетъ другому представить) вексель въ почтовую контору, гдф чиновники, свфривши въ реестръ цифру требуемой суммы, тотчасъ же выдаютъ деньги. Въ конив каждаго мъсяца почтовыя конторы посылають въ контрольное бюро всъ уплаченные ими векселя и всъ реестры о полученныхъ ими суммахъ, и бюро занимается проверкою этихъ отчетовъ. Во Франціи и другихъ государствахъ отправляющая контора посылаеть конторъ адрессованной мъстности особое увъдомленіе объ отосланномъ къ ней вексель, при чемъ самъ отправитель тоже шлетъ своему знакомому особое письменное извъщене, за которое ему приходится платить обыкновенную таксу, или, если онъ не желаеть лишиться векселя, таксу страхового въ данную сумму письма. Такимъ образомъ, каждый почтовый вексель требуеть двухъ отправленій. Эта посл'єдняя система болъе надежная, но нъмецкая удобнъе, быстръе, дешевле и въ продолженіи вевхъ пяти льтъ своего существованія ни разу не подала повода къ жалобамъ. Только въ самомъ началъ вкрались въ нее кое-какіе обманы, которые возникли главнымъ образомъ отъ небрежности почтовыхъ чиновниковъ, но такъ какъ имъ же, этимъ чиновникамъ, пришлось уплатить убытки, то они скоро стали поосторожное. Преимущества новмецкаго порядка доставили этой системъ весьма быстрое и широкое развитие. До ея введения (1-го января 1865 года) господствовала другая система почтовыхъ векселей, которая исполнила въ 1864 году такихъ порученій на сумму 11.816.375 талеровъ. А въ 1865 году, въ первый годъ новой системы, эта сумма возросла до 76.132.838 талеровъ.

Нечего и говорить, что нъмецкая система не могла бы осуществиться, еслибъ у нея подъ рукою не было хорошо организованной службы письмоносцевъ. Эти последніе, подъ страхомъ немедленнаго лишенія м'єста, должны вручать почтовые векселя лично самому адрессованному лицу; если не знаютъ его лично, то должны убъждаться въ томъ или черезъ дворника, или черезъ хозяина дома, въ которомъ живетъ адрессованное лицо. Получатель векселя можетъ поручить другому пріемъ присланнаго векселя, но онъ обязанъ въ такомъ случав дать почтовой конторъ письменную, законнымъ путемъ скръпленную довъренность, о чемъ тотчасъ извъщается письмоносецъ. Письмоносецъ, вручивъ вексель, отмъчаетъ на векселъ карандашемъ — отдалъ-ли онъ самому адрессованному лицу, или его уполномоченному. Чиновникъ въ почтовой конторъ, получивъ вексель, смотритъ прежде всего, есть-ли на немъ отмътка письмоносца, и потомъ уже выплачиваеть деньги. Каждый письмоносець отвъчаеть за върную доставку какъ всего другого, такъ и векселей, и управление поэтому требуеть отъ него, при поступлени на службу, залогъ въ 100 талеровъ государственными билетами или какими-нибудь цънными бумагами. Эта система доставки вовсе не такъ сложна, какъ кажется съ перваго взгляда; въ Германіи она въ большомъ ходу, и учрежденіе ея было бы необходимо и безъ почтовыхъ векселей, для денежныхъ писемъ и для посылокъ съ заявленною луною.

Въ нѣкоторыхъ городахъ письмоносцы приносятъ вмѣстѣ съ векселемъ и присланную сумму денегъ. Сельскіе письмоносцы доставляютъ всѣ суммы не выше пяти талеровъ.

Почтовые векселя должны представляться къ уплатъ въ двухнедъльный срокъ со дня полученія ихъ. По прошествіи этого срока деньги возвращаются назадъ отправителю векселя.

Для облегченія контроля въ этомъ дѣлѣ, весьма обширномъ и требующемъ многихъ рукъ, почтовое управленіе пользуется провинціальными оберъ-почтъ-дирекціями. Каждая такая дирекція должна имѣть надзоръ за всѣми векселями, обращающимися въ ея округѣ изъ одной почтовой конторы въ другую. Другіе векселя отсылаются въ Берлинъ, гдѣ особое центральное бюро сводитъ счеты по столичнымъ векселямъ; 50 чиновниковъ работаютъ въ этомъ бюро, такъ какъ сквозь него проходитъ цѣлая половина всѣхъ почтовыхъ векселей, —остальная половина обращается въ провинціяхъ по оберъ-почтъ-дирекціямъ:

Въ 1868 году, въ почтовомъ районѣ сѣверо-германскаго Союза обращалось 8.373.777 почтовыхъ векселей, на общую сумму въ 104.732.184 талера. Изъ нихъ 7.268.438 экземпла-

ровъ или 86.8 процентовъ подлежали платъ за пересылку, а 1.105.339 или 13.2 процента обращались безплатно. Изъ таксованныхъ 6.192.708 экземляровъ, или 85.2 процента были векселя не выше 25 талеровъ; остальные 1.075.729 экземпляровъ, или 14.8 процентовъ явлены на высшую сумму, -- средняя цифра векселя равнялась, следовательно, 12 талерамъ 25 грошамъ и 5 пфеннигамъ. Объ обращении почтовыхъ векселей въ южной Германіи, Люксембургь, Даніи, Нидерландахъ, Норвегіи и Швейцаріи получены следующія сведенія. Въ 1868 году исполнено вексельныхъ порученій на южную Германію 95.842, на сумму 1.700.352 талера; на Люксембургъ 2.230, на сумму 47.031 талеръ; на Данію 9.101 на сумму 175.404 талера: на Нидерланды (только съ декабря, такъ какъ сама процедура векселей введена тамъ лишь съ 1-го января 1868 года) 315 на сумму 5.447 талеровъ; на Норвегію (съ 15-го апръля до конца декабря 1868 года) 236 на сумму 4.026 талеровъ; на Швейцарію (съ 1-го сентября до конца декабря) 1.221 на сумму 23,628 талеровъ; обратно въ съверо - германскій Союзъ изъ южной Германіи сдълано 125.114 порученій на сумму 2.232.442 талера; изъ Люксембурга-5.409 на сумму 143.572 талера; изъ Даніи — 7.415 на сумму 138.932 талера; изъ Нидерландовъ-174 на сумму 2.005 талеровъ; изъ Норвегіи — 703 на сумму 13.920 талеровъ; и изъ Швейцарін — 1.690 на сумму 25.513 талеровъ.

Изъ всёхъ этихъ чиселъ легко понять всю пользу почтовыхъ векселей для разныхъ экономическихъ сдёлокъ. Первое и главное преимущество этой системы заключается въ томъ, что между отправителемъ и получателемъ не могутъ возникать напрасные споры изъ-за върнаго обозначенія посылаемыхъ суммъ; при систем в закрытых в писем в отправитель могъ давать ложное показаніе о посланной имъ сумм'й денегь, а получатель могь утаивать часть получаемой имъ. Кому неизвъстно, какое множество споровъ возникло изъ-за денежныхъ писемъ и сколь необыкновенно трудно добиться въ этихъ случаяхъ истины! Другимъ слъдствіемъ системы почтовыхъ векселей является устраненіе непредвидънныхъ денежныхъ затрудненій. Конечно, у кого вовсе нътъ денегъ, тому не помогутъ и почтовые векселя, однако какъ часто случалось прежде, напримъръ, съ путешественниками, что они или издерживали неожиданнымъ образомъ всъ свои деньги, или не получали своихъ денегъ въ опредъленный срокъ и въ указанномъ мъстъ. Въ такихъ случаяхъ имъ приходилось ждать многіе дни до полученія новыхъ суммъ; теперь же стоитъ только отправиться въ ближайшую телеграфную станцію и при помощи. почто-вексельной системы и телеграфа вы выходите изъ бѣды въ какой-нибудь часъ времени, и даже скорѣе. Не хорошо только то, что мелкіе почтамты не имѣютъ иногда въ своемъ распоряженіи высланной суммы. Но если ждать денегъ изъ другого почтамта, то ждать придется долго, да и само почтовое управленіе впадаетъ при этомъ въ сильныя затрудненія. Чтобы такихъ неудобствъ случалось по возможности менѣе, почтовое управленіе ограничило почтовые векселя суммою 50 талеровъ; такая сумма обыкновенно бываетъ въ почтамтахъ. Какъ бы то ни было, ясно, что эта система способна къ дальнѣйшему развитію.

Сравнительно съ обращениемъ почтовыхъ векселей, почтовые авансы отступаютъ на задній планъ. Въ 1868 году, число такихъ посылокъ изъ сѣверо-германскаго Союза за границу и оттуда въ Союзъ простиралось до 1.392.030 штукъ, до 2.541.942

писемъ, всего на сумму 9.399.852 талера.

## VI.

Статистика пересылки писемъ.—Возвращенныя письма.—Отправленіе посылокъ и обращеніе денежныхъ пакетовъ.—Пассажирское движеніе.—Транзитъ.—Контравенція.—Финансовые результаты.

Всѣ слѣдующія числа относятся къ состоянію почты въ 1868 году. Они должны дополнить картину, въ которой мы старались изобразить организацію почтоваго управленія. Общее число писемъ, принятыхъ во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ сѣверо-германскаго Союза на разные адрессы, внутри Союза простиралось до 252.417.816; изъ другихъ странъ въ сѣверо-германскій Союзъ пришло 22.777.166 писемъ; изъ сѣверо-германскаго Союза послано за границу 23.267.114 писемъ; 8.839.590 писемъ просто прошли черезъ территорію сѣверо-германскаго Союза изъ однихъ странъ въ другія; — всѣхъ писемъ, слѣдовательно, прошедшихъ черезъ руки агентовъ сѣверо-германской почты, было 307.293.676.

Изъ всего числа писемъ исключительно внутренней почты остались недоставленными 667.795; —360.609 или 54 процента потому, что не могли найти адрессованныхъ лицъ, 166.281 или 24.9 процентовъ потому, что адрессованныя лица отказались принять письма, 106.847 или 16 процентовъ потому, что адрессованныя лица умерли или выёхали за границу, да 34.058 писемъ, или 5 процентовъ остались въ конторахъ, гдѣ принимаются письма съ надписью «до востребованія».

Недоставленныя письма были вскрыты въ коммиссіи, состоя-

щей подъ надзоромъ оберъ-почтъ-дирекцій, съ цѣлію возвратить ихъ подателямъ, и вслѣдствіе этого изъ 667.795 писемъ, оставшихся въ рукахъ почты, возвращено подателямъ 522.441 или
78 процентовъ. Изъ остальныхъ 145.354 писемъ 37.647, тоесть, около 25 процентовъ, были безъ подписи, а другія хотя
и были подписаны, но почта не могла найти этихъ корреспондентовъ. Итакъ, изъ всего числа посланныхъ писемъ, не дошли
до своего назначенія лишь весьма не многія, по 6 на каждые
10.000 или по одному на каждые 1.900. Вся сумма доходовъ
съ внутренней разсылки писемъ простиралась до 6.565.980 та-

леровъ.

Посылки и деньги: внутри сѣверо-германскаго Союза было разослано 25.495.848 посылокъ, вѣсомъ въ 192.398.022 фунта, безъ заявленія цѣнъ, да 9.623.016 писемъ и 1.349.964 посылокъ съ заявленными цѣнами, на сумму 2.054.103.102 талера. Изъ другихъ странъ въ сѣверо-германскій Союзъ получено 1.364.556 посылокъ, простыхъ и денежныхъ, съ заявленными цѣнами, на сумму 159.617.502 талера. Изъ сѣверо-германскаго Союза отправлено за границу 947.772 посылки безъ заявленія цѣны, да 424.080 писемъ и 185.472 посылки съ заявленія цѣны, да 424.080 писемъ и 185.472 посылки съ заявленія цѣнами, на сумму 150.056.784 талера. Транзитомъ прошло 42.228 посылокъ, безъ заявленія цѣнъ, да 5.462 письма и 34.344 посылки съ заявленными цѣнами на сумму 12.524.508 талеровъ. Всѣхъ посылокъ, слѣдовательно, было 39.472.752, а суммъ заявлено на 2.376.301.896 талеровъ.

Сношенія Россіи съ суверо-германскимъ Союзомъ опреду-

лялись (все въ 1868 году) следующими цифрами:

Изъ Россіи послано въ Союзъ по разнымъ адрессамъ 600.066 франкированныхъ, 275.166 нефранкированныхъ, и 36.738 страхованныхъ писемъ, 85.104 экземпляра печатныхъ произведеній, 1.980 образчиковъ товаровъ, и 8.928 посылокъ, свободныхъ отъ почтовой таксы.

Изъ сѣверо-германскаго Союза въ Россію отправлено: 655.092 франкированныхъ, 388.062 нефранкированныхъ, и 37.422 страхованныхъ писемъ, 176.508 экземпляровъ печатныхъ произведеній, 20.844 товарныхъ образчиковъ, и 18.000 посылокъ, не подлежащихъ почтовой таксѣ.

Транзитомъ прошло по сѣверо-германскому Союзу въ Россію: 462.894 франкированныхъ, 295.212 нефранкированныхъ, 14.668 страхованныхъ писемъ, 128.664 экземиляра произведеній печати, 29.250 товарныхъ образчиковъ, и 252 даровыя посылки.

Изъ Россіи въ съверо-германскій Союзъ отправлено 324 по-

сылки, безъ заявленія цёнъ, да 34.380 писемъ и 3.978 посылокъ съ заявленными цёнами, всего на сумму 4.523.076 талеровъ.

Изъ сѣверо-германскаго Союза въ Россію отправлено 10,692 посылки безъ заявленія цѣнъ, да 8.190 писемъ и 4.176 посы-

локъ съ заявленными ценами, на 6.954.534 талера.

Прошло транзитомъ по территоріи Союза въ Россію 1.638 посылокъ, безъ заявленія цѣнъ, да 432 письма и 2.664 посылки съ заявленными цѣнами, на сумму 330.012 талеровъ.

Въ 1868 году, сѣверо-германскія почты провезли 6.411.396 пассажировь, съ которыхъ получено 2.836.208 талеровь, а за перевозку лишняго багажнаго груза 122.544 талера.

За утраченныя и попорченныя посылки почтовое управленіе

выдало 18.000 талеровъ.

Изъ общихъ расходовъ

выдано: . . . . . . 4.932.800 талеровъ на жалованье чиновникамъ.

2.655.200 тал. на жалованье низ-

1.154.400 тал. на вознагражденіе сельскихъ письмонос-

1.012.973 тал. на постройку и ремонтъ почтовыхъ каретъ.

2.099.367 тал. на разныя затраты (на кормъ и пробздъ, инвентари, канцелярскіе расходы и т. п.).

6.277.762 тал. на содержаніе почтовыхъ фуръ.

Здёсь кстати будеть представить обзоръ дёятельности 441 почтамта сёверо-германскаго Союза, откуда будеть видно, насколько жители той или другой мёстности воспользовались тавимъ удобнымъ орудіемъ для взаимныхъ сношеній, какова почта. Англичане утверждаютъ, что потребленіе мыла можетъ служить мёриломъ образованности народа. Вёрнёе было бы считать та-

кимъ мѣриломъ почтовыя сношенія жителей, хотя необходимо допустить, что и это мѣрило слѣдуетъ принимать съ нѣкоторою

осторожностію.

Во главъ списка мъстностей по числу разосланныхъ писемъ. мы находимъ въ сѣверо-германскомъ Союзѣ семь городовъ, имѣюшихъ болье 100 тысячь жителей, а именно: Берлинъ съ 702,437 душъ (по 26 писемъ на человъка); Гамбургъ съ 261,691 душою (по 28 писемъ на человека); Бреславль съ 171,926 душъ жителей (по 26 писемъ); Дрезденъ съ 156,024 души (по 21 письму); Кёнигсбергъ съ 106,296 душъ жит. (по 16 писемъ); Кёльнъ съ небольшимъ 100,000 жит. (по 26 писемъ), и Магдебургъ съ 104,122 душъ жит. (по 21 письму на каждаго человѣка). Итакъ, берлинскіе жители пишутъ меньше писемъ, нежели гамбургскіе, и ровно столько, сколько бреславльскіе и кёльнскіе. Мы не ошибемся, если припишемъ эти числовыя отношенія вліянію промышленной и торговой жизни, и они доказывають, сверхь того, что въ съверо-германскомъ Союзъ, не такъ какъ во Франціи, деятельность провинціальныхъ городовъ не подавляется чрезмърнымъ расширеніемъ столицы. Наименьшая цифра корреспонденціи оказывается въ Кёнигсбергѣ, что обусловливается особыми обстоятельствами. Этотъ городъ вмъстъ съ темъ и крепость; онъ расположенъ на крайнемъ востоке монархіи и въ провинціи, проръзанной сравнительно незначительными жельзно - дорожными линіями; наконецъ, имъть тъсныя сношенія ему приходится съ Россією, а изъ нея почта пріобрѣтаетъ мало сравнительно съ бельгійскою и французскою границами.

Кром'в большихъ городовъ, интересныя для насъ цифры представляють и другія м'ястности. Воть напр., Пирмонть, гді на каждаго жителя приходится по 96 писемъ; однако, это статистическій обмань, такъ какъ та цифра приписываеть містнымъ жителямъ всю переписку, которую ведутъ также и гости, прівзжающіе сюда пользоваться минеральными водами. Тоже самое следуеть сказать и о цифре 52, приписываемой каждому жителю Вика (Wyk-морскія купальни на остров'я Фёр'я, въ Намецкомъ моръ); но нельзя причислить къ статистическому обману цифру 62, которая обозначаетъ число писемъ, посланныхъ каждымъ жителемъ Герригута, ибо герригутеры имъютъ своихъ миссіонеровъ во всёхъ частяхъ свёта и ведутъ съ ними весьма обширную переписку. Целле въ Ганноверв и Лауенбургъ въ Лауенбургскомъ герцогствъ тоже представляютъ колоссальную цифру писемъ-54, приходящихся на каждаго жителя, но трудно сказать, какія именно причины обусловливають эту аномалію. За

то Лейпцигъ можетъ, по справедливости, гордиться своею цифрою — 45, такъ какъ она есть прямой результать его живой дъятельности. Отбросивъ всъ случайныя причины, все-таки приходится сознаться, что жители Лейпцига пишуть больше всёхъ другихъ съверныхъ нъмцевъ. Промышленные города тоже представляють большія цифры писемь, и притомь почти въ одинаковой пропорціи: около 30 на каждаго жителя. Обитатели дѣятельнаго Эссена (гдѣ сооруженъ заводъ Круппа) посылаютъ по 28 писемъ ежегодно, то-есть, столько же, сколько Гамбургъ, и двумя болье Берлина, Бреславля и Кёльна. Промышленный городъ Майнцъ даетъ 32, трудолюбивый Кассель—27, между тъмъ какъ Потсдамъ, имъющій почти столько же жителей, какъ Майнцъ и Кассель, посылаетъ лишь по 15 писемъ на человъка. Потсдамъ -- это городъ придворныхъ чиновниковъ, военныхъ людей, пенсіонеровъ. Но удивительно, что Данцигъ, городъ приморскій и не меньше Лейпцига, посылаетъ лишь по 12 писемъ на человъка, то-есть, меньше нежели большая часть мелкихъ и отдаленныхъ городовъ Мекленбурга и восточной Пруссіи. Еще слабъе переписка идетъ въ Шпандау (кръпость въ 11/2 миляхъ отъ Берлина) и Браунсбергъ, въ восточной Пруссіи — 10; въ Ордруфѣ въ Гольштейнѣ, и Эйпенѣ въ Прирейнской провинци (городъ фабричный) - 9, и въ ганноверскомъ городъ Кивусталъ, каждый житель котораго посылаеть среднимъ числомъ лишь по 8 писемъ въ годъ.

## VII.

## Сельскій письмоносець.

Выше, мы сообщили, что изъ всего числа жителей въ съверо - германскомъ Союзъ только 12.440,150 душъ снабжены почтовыми учрежденіями въ мъстахъ ихъ пребыванія, между тъмъ какъ остальные 18.035,886 человъкъ, то-есть <sup>3</sup>/<sub>5</sub> всего населенія, остались бы безъ почты, еслибы не было сельскихъ письмоносцевъ (Landbriefträger).

Учрежденіе сельскихъ письмоносцевъ, или сельской ночты, состоялось въ Пруссіи въ 1824 году, благодаря усиліямъ Наглера. Въ болѣе обширныхъ размѣрахъ учреждена такая же почта во Франціи въ 1830 г., гдѣ генеральный почтъ-директоръ, графъ Вильнёвъ, снабдилъ сельскою почтою всѣ 35,000 общинъ, изъ которыхъ состоитъ французское государство; — примѣръ Вильнёва нашелъ себѣ вскорѣ достойныхъ подражателей въ Бельгіи. Въ Пруссіи сельская почта развивалась мало-по-малу, — начав-

шись съ некоторыхъ почтовыхъ конторъ, она распространялась все на большее число ихъ, при чемъ отправление разсыльныхъ совершалось сперва лишь разъ и много два въ недёлю. Введенію этого учрежденія въ Пруссіи во всв части королевства разомъ, какъ это случилось во Франціи и Бельгіи, препятствовали весьма многія обстоятельства, основанія которых следуеть искать въ отличномъ отъ Франціи и Бельгіи состояніи образованности, въ особомъ общинномъ устройствъ, въ особомъ положеніи поземельной собственности, и въ м'єстной группировк'є усадебъ въ разныхъ провинціяхъ. Тутъ вы имъете рейнскія провинціи съ ихъ оригинальнымъ муниципальнымъ устройствомъ и съ широко-распространеннымъ учреждениемъ общинныхъ разсыльныхъ, или Померанію съ ея узкими разграниченіями между городомъ и деревнею, или Вестфалію съ ея хуторами (Einzelbauten), столь превосходно характеризующими древнихъ саксонцевъ, или Савсонію и земли по Одеру съ ихъ деревнями, устроенными на подобіе городовъ, или Силезію съ ея изолированными промышленными учрежденіями, или, наконецъ, Литву (Litauen) съ ея разбросанными на цёлыя мили другь отъ друга деревнями и колоніями.

Прусское почтовое управление желало свободнаго развития сельской почты и потому предоставило самимъ сельскимъ жителямъ добывать свои письма или чрезъ собственныхъ посланцевъ, или при посредствъ сельскихъ письмоносцевъ. Чъмъ шире становилась переписка по почтв, и чемъ многоразличне опредвлялись, съ теченіемъ времени, отношенія города къ деревнъ, тъмъ большее значение пріобрътала почта, такъ что въ 1846 г. уже явилась возможность ввести сельскую почту во вск области монархіи. Теперь нёть ни одной местности, ни одного дома, который бы не быль причислень къ тому или другому почтамту и куда бы не заглядывали сельскіе письмоносцы. Въ топяхъ Литвы, по плотинамъ шлезвигскихъ болотъ, въ лѣсахъ восточной Пруссіи, или по глубокимъ пескамъ маркграфства Бранденбургскаго, вездъ встръчаете вы одинокаго сельскаго письмоносца, одътаго въ свою форму, — въ которой, впрочемъ, только и есть форменнаго, что красный воротникъ, - съ палкою въ правой рукъ, съ тяжелою сумкою за спиною, съ трубкою табаку во рту, и онъ идетъ своимъ путемъ во всякое время года и дня, ему все ни почемъ: и потоки дождя, и палящіе лучи солнца, и самый жестокій морозъ. Сюда несеть онъ письма, туда — газеты, посылки, деньги, и снова принимаеть другія письма, другія посылки, или опоражниваеть выставленные тамъ-и-сямъ почтовые ящики для писемъ. Это лучшее довфренное лицо и отличается,

несмотря на свое небольшое жалованье (около 150 талеровъ). незапятнанною честностію. Объ утайкъ писемъ или денегъ почти нигдъ не слыхать, не бываетъ также и разбойническихъ нападеній на письмоносцевь, хотя эти одинокіе путешественники несуть иногда значительныя суммы, несмотря на то, что каждая посылка, поручаемая письмоносцу, не должна превышать 25 талеровъ, однако такихъ посыловъ можетъ быть въ его сумкъ нъсколько. Между тъмъ какъ обязанности городскихъ письмоносцевъ почти исключительно механическаго свойства, сельскому письмоносцу, на котораго возлагають множество порученій, необходимо пользоваться болье широкою свободою въ своей дъятельности, и обладать болбе строгими нравственными качествами, нежели городскому письмоносцу. Прежде сельскій письмоносець посъщаль лишь тъ мъстности, куда адрессованы были полученныя на почть письма, - теперь же, со времени преобразованій 1846 года, онъ обязанъ посёщать и тё мёста и заведенія въ его округѣ, куда ничего не прислано. Такимъ способомъ удалось не только доставить всемь сельскимъ жителямъ возможность иметь подъ руками почту, но и контролировать обходы самихъ письмоносцевъ, такъ какъ сельскимъ жителямъ объявлено впередъ, въ какой день и въ какое время долженъ посътить ихъ письмоносецъ. Во Франціи надзоръ за сельскими письмоноспами (facteurs ruraux) порученъ особымъ чиновникамъ—brigadiers, -которыхъ въ немецкой системе вовсе не нужно.

Сельская почта постепенно совершенствовалась, —сперва появились во всёхъ сельскихъ округахъ почтовые ящики для опущенія писемъ, затёмъ утверждены были добавочныя почтовыя конторы, въ большихъ округахъ наняты экстренные разсыльные,
увеличенъ личный составъ почты, письмоносцы стали носить съ
собою почтовыя марки для продажи; — всё эти и многія другія
мёры довели развитіе сельской почты до того, что она поддерживаетъ теперь повсюду ежедневныя сношенія (кром'є воскресенья) м'єстныхъ жителей съ почтовою конторою и съ своими
землями по округу. Вся корреспонденція, получаемая сельскими
почтовыми конторами до утра, достигаетъ м'єста своего назначенія въ тотъ же день, а всё письма, которыя вручаются письмоносцу, отправляются по назначенію въ тотъ же вечеръ.

Письмоносцы служать по контракту, плата за ихъ труды назначается по величин обхода, который имъ приходится делать. Въ настоящее время, мы видимъ, что они получаютъ среднимъ числомъ 140 талеровъ, плату весьма скудную, хотя прежде имъ давали гораздо меньше. Письмоносцу приходится проходить ежедневно  $2^{1}/_{2}$  — 3 миль; одежда полагается казенная. Вообще говоря, сельская почта въ сѣверо-германскомъ Союзѣ процвѣтаетъ и принимаетъ во всѣхъ отношеніяхъ все лучшій видъ. Теперь уже устранены всѣ затрудненія и предразсудки, которые препятствовали ея распространенію. Она принесла существенную пользу какъ публикѣ, такъ и правительственнымъ и судебнымъ учрежденіямъ, и послужила могущественнымъ средствомъ къ сближенію города съ деревнею. Благодаря сельской почтѣ, обращеніе газетъ и писемъ растетъ съ каждымъ годомъ все болѣе и быстрѣе, а плодотворнымъ результатомъ этого роста является повышеніе уровня цивилизаціи.

## VIII.

Почтовая служба въ городахъ. Соединение главныхъ городовъ Выстрота.

Въ Берлинъ, въ каждомъ почтовомъ отделении, письма разносятся по 15 разъ въ день. По воскресеньямъ письма доставляются только утромъ. Письмоносцы раздёлены на разные корпуса, изъ которыхъ одинъ расположенъ въ центральномъ почтамть, а проче въ отдълахъ (Succursaalen). Ежечасно изъ главнаго почтамта отправляется повозка по всёмы отдёламы; она развозитъ письма, полученныя въ почтамтъ, и беретъ письма, полученныя въ отдълахъ. Уличные ящики опоражниваются 15 разъ въ день, соотвътственно съ отходомъ главнъйшихъ поъздовъ желъзныхъ дорогъ. Всъ письмоносцы, окончивъ свой обходь, должны возвращаться въ свои отделы и ждать тамъ, пока почтамтская повозка не привезеть новаго матеріала. Посл'в ея прибытія, снова начинаются ихъ въчные обходы. Уличные ящики опоражниваются особыми служителями, письмоносцы же занимаются исключительно разноскою писемъ. Каждый корпусъ письмоносцевъ дёлится на нёсколько партій, которыя смёняютъ другъ друга. Утромъ всв письмоносцы должны находиться въ главномъ почтамтъ, гдъ имъ выдаютъ всъ письма, полученныя вчера вечеромъ и въ ночь на сегодняшнее утро (ихъ накопляется порядочное количество), въ продолжени всего дня они должны пребывать въ своихъ отделахъ. Путь почтовыхъ повозокъ определяется такимъ образомъ, чтобы каждая изъ нихъ успъла объехать несколько отдёловъ. Для разсылки экстренныхъ писемъ учрежденъ особый корпусь письмоносцевь. Экстренные разсыльные помізщаются въ почтовыхъ конторахъ на станціяхъ желізныхъ дорогъ; амбулантныя почтовыя конторы, сопровождающія повзды жельзных дорогь, выбирають экстренныя письма во время взды,

такъ что съ прибытіемъ пойзда на станцію, эти письма тотчасъ же отправляются по адрессу. Въ другихъ большихъ городахъ: Гамбургъ, Бреславлъ и друг., разноска писемъ организована подобнымъ же образомъ, но письма разносятъ не столь часто — по 6—8 разъ въ день, не болъе; въ мелкихъ городахъ только два или три раза.

Почтовыя сношенія между большими городами идуть обыкновенно по направленію линій жел взныхъ дорогъ, и почтовому управленію предоставлено, поэтому, право голоса въ движенію жельзныхъ дорогъ, которымъ правомъ оно и пользуется въ интересахъ скорости почтовой дъятельности. Несмотря на упорное сопротивленіе жельзно-дорожных дирекцій, почтовое управленіе уже 20 льть тому назадъ принудило ихъ отправлять ночные по-**Езды, им** вощіе большую важность не только для почтовыхъ, но и вообще для дёловыхъ сношеній. Часы отхода почтовыхъ поъздовъ (Schnellzug) изъ Берлина по разнымъ направленіямъ назначены вечерніе, такъ что почта можеть везти всю купеческую корреспонденцію, которая должна сообразоваться съ биржею (на биржь собираются отъ 12-2 пополудни), и всь вечернія газеты, которыя доставляются въ почтамть не позже 41/2 часовъ пополудни (съ первыми отходящими поъздами). Съ другой стороны, всв повзды, идущіе изъ иностранныхъ государствъ, приходятъ въ Берлинъ утромъ, чтобы прівзжіе могли тотчасъ приняться за свои дела. Правда, всё эти здравыя соображенія удалось провести не вездъ, но объ этомъ постоянно стараются.

Быстрота различна на разныхъ линіяхъ. Изъ Берлина въ Кёльнъ (85 географическихъ миль) курьерскій повздъ идетъ не долве 12-ти часовъ (считая и остановки). Почтовыя кареты проходять одну географическую милю въ 30—40 минутъ.

Почтовое управленіе содержить также нѣкоторыя пароходныя линіи: между Штральзундомъ и Иштадтомъ (въ Швеціи), Килемъ и Корсоёръ въ (Даніи), но эта отрасль почтоваго управленія не представляетъ собою ничего интереснаго и ничѣмъ не отличается отъ пароходныхъ сообщеній, содержимыхъ въ другихъ государствахъ.

## IX.

## Отмъна безплатной почты.

Со времени учрежденія бранденбургской почты, безплатное «отправленіе правительственных» посылокь считалось дёломъ рёшительно безспорнымъ, и до самаго последняго времени никому и въ голову не приходило измънить это отношение между почтою и правительствомъ, пока графъ Бисмаркъ не сталъ оснаривать этого права относительно членовъ прусскаго пардамента. пользовавшихся тою же привилегіею въ продолженіи посл'єднихъ 20-ти лътъ, установленною съ цълью доставить народнымъ представителямъ полную возможность сноситься съ своими избирателями. Споръ, поднятый Бисмаркомъ, побудилъ двухъ депутатовъ предложить полную отмену безплатной почты. Вследствіе этого предложенія, союзный президенть внесь, въ нынъшнемъ тоду, въ сверо-германскій парламенть проекть закона объ отмінь безплатной почты, но съ весьма значительными исключеніями. Безплатная почта предоставлена главамъ и членамъ автустьйшихъ фамилій, союзнымъ въдомствамъ и войску. Парламентъ ограничилъ эти исключенія еще больше, оставивъ, напримъръ, привилегію августьйшихъ особъ не за всьми членами королевскихъ фамилій, а лишь за главами ихъ, супругами и вдовами. Переписка союзныхъ въдомствъ тоже перестаетъ быть безплатною, и можно ожидать, поэтому, что и сама бюрократическая переписка подвергнется значительному сокращенію. Законъ объ отмене безплатной почты войдеть въ силу съ 1-го января 1870 года \*).

<sup>\*)</sup> У насъ съ 1-го января 1870 г. лишаются безилатной пересылки земскія управленія, о чемъ мы говорили въ декабрьскомъ «Внутреннемъ обозрѣніи». Вмѣстѣ съ тѣмъ мы сообщили слухъ, что такая мѣра будетъ распространена и на правительственныя мѣста; примѣръ Пруссіи доказываетъ, что такое распространеніе было бы совершенно раціонально. Дѣйствительно, бюрократическая переписка, какъ даровая развита у насъ не только на счетъ пишущихъ и читающихъ, но и на счетъ перевозной силы. При платѣ немедленно обнаружится такая колоссальная цифра, что по-неволѣ подумаютъ о пользѣ сокращенія переписки. Бюджетъ сдѣлается также болѣе раціональнымъ, потому что тогда обнаружится дѣйствительный трудъ почтовый и дѣйствительная стоимость администраціи. А все это чрезвычайно важно въ хорошемъжозяйствъ. — Ред.

## X.

#### Тайна писемъ.

Если в рить знаменитым путешественникамъ, Гюку и Габе, въ Китав никто не имъетъ понятія о тайнъ писемъ. Первый встръчный считаетъ себя вправъ распечатать имъющееся въ егорукѣ письмо и сообщить содержаніе письма всѣмъ другимъ. Ноу цивилизованныхъ народовъ сохранение тайны писемъ всегдасчиталось долгомъ чести, и всѣ нарушенія ея вели только къбольшему украпленію этого принципа. Въ Германіи уваженіе къ тайнъ писемъ пустило весьма глубокіе корни. Самъ Лютеръ освятилъ тайну писемъ авторитетомъ могущественнаго слова. Въ своемъ сочиненіи: «Объ утаенныхъ и украденныхъ письмахъ» (Von heimlichen und gestolenen Briefen), онъ признаетъ нарушеніе тайны писемъ смертнымъ гріхомъ, съ которымъ сопряжена утрата милости божіей. Само сочиненіе имфеть полемическій характерь и направлено противь саксонскаго герцога Георга. котораго подозрѣвали въ утайкѣ одного Лютерова письма. «Присвоить себь чужое письмо, говорить Лютерь по этому поводу, значить совершить величайшій подлогь. Знаю очень хорошо, что герцогъ Георгъ-герцогъ Саксоніи, и что Богъ даровалъ ему дъйствительно превосходную страну. Но чтобъ онъ былъ и герцогомъ надъ чужими письмами, этого, о Боже, я не могу ни допустить, ни перенести. Кто далъ герцогу Георгу власть захватывать чужую собственность, противно воль и желанію того, кому она действительно принадлежить?» Судь, юридическіе факультеты, всь замъчательные правовъды считали нарушение тайны писемъ за crimen falsi (literas alienas aperiens mortaliter peccasse dicitur) 1), и потому назначали строгія кары: изгнаніе изъ отечества, тълесное наказаніе розгами, каторгу въ рудникахъ или на галерахъ. Когда великій курфирсть завель въ своей земль первую почту, всь чиновники клялись соблюдать тайну писемъ подъ присягою. Тогда не допускали ни полицейскаго захвата, ни тайнаго вскрытія писемъ для дипломатическихъ цілей. Только во время войны дозволялись исключенія: Belli duces literas aperire et intercipere possunt (Hörnigk: De Regali postarum jure, 1663). Другимъ исключеніемъ изъ общаго правила о сохраненіи письменной тайны признавались письма, за-

<sup>1)</sup> Т. е. «вскрывающій чужое письмо творить смертный грёхъ».

жлючавшія въ себъ какія-либо измънническія противъ государ-

Во Франціи и въ Англіи еще менье перемонились съ тайною частныхъ писемъ. Французы уже давно употребляли почту для полицейскихъ цълей. Ришельё основаль, въ 1628 году, такъназываемый черный кабинеть (cabinet noir), гдъ вскрывались частныя письма; онъ же придумаль ловкія міры для привлеченія въ Парижъ всёхъ писемъ, посылаемыхъ по почтё, начальникъ которой долженъ быль откладывать подозрительныя письма, вскрытіемъ коихъ занимался иногда самъ кардиналъ. Заговоръ Сен-Марса (Cinq-Mars), жертвою котораго избранъ быль самъ кардиналь, открыть этимъ путемъ. Кромвель въ Англіи тоже нарушаль тайну частной переписки; въ одномъ изъ его приказовъ, изданныхъ въ 1657 году, объ увеличеніи числа почтовыхъ конторъ, есть даже указаніе на это, такъ какъ поводомъ къ увеличенію числа почтовыхъ конторъ приказъ выставляетъ увъренность въ томъ, что почтовая контора - лучшее средство въ отжрытію опасныхъ для республики замысловъ.

Хотя и при дальнъйшихъ правителяхъ отъ почтовыхъ чи-. новниковъ строго требовали соблюденія тайны писемъ, однако святость печати не сдёлала никакихъ успёховъ во время царствованія Фридриха-Великаго. Въ военныя времена легко привыкають пренебрегать человъческимь достоинствомъ и свободою личности. Всего добросовъстнъе въ этомъ отношении поступилъ русскій генераль Ферморъ, который, при вступленіи русскихъ войскъ въ Пруссію, прямо запретилъ принимать закрытыя письма на почтв. На имперскихъ (то-есть, Таксисовой) и австрійской почтахъ тайна писемъ сохранялась слабо. Имперское почтовое управленіе запретило допущеніе всёхъ газеть, въ которыхъ печаталось что-либо похвальное для Фридриха II и его арміи, и тъмъ подало первый примъръ тому, что предпринимали потомъ весьма часто, съ двадцатыхъ годовъ нашего въка и до пятидесятыхъ годовъ, а въ нъкоторыхъ случаяхъ, почти донынъ (берлинская газета «Volkszeitung» не допускалась въ Мекленбургъ до прошлаго года), противъ разныхъ оппозиціонныхъ газетъ, съ цълію уничтожить зловредность ихъ. Фридрихъ II, узнавъ о томъ, что Таксисова почта позволяетъ себъ нарушать тайну прусскихъ писемъ, погрозилъ князю, что онъ «отмститъ за это въроломство самыми жестокими репрессаліями», однако самъ Фридрихъ былъ не безгръшенъ по этой части. Всего безцеремоннъе нарушалась тайна писемъ и случались захваты ихъ на дрезденской почтъ во время управленія саксонскаго министра Брюля и его пособника, надворнаго совътника Зипмана, который потомъ даже издаль книгу объ этой «своей дѣятельности въ почтовомъ дѣдѣ». Къ нарушенію тайны частной переписки не разъ прибѣгали въ Австріи и Баваріи во время преслѣдованія иллюминатовъ.

Но вст эти нарушенія можно признать ничтожными въ сравненіи съ темъ, что делаль императоръ Наполеонъ въ Германіи: Хотя и французская республика не находила нужнымъ сохранять тайну частной переписки, однако она дёлала это безъ всякой системы. Во время консульства, напротивъ, «черный кабинетъ» быль возстановленъ снова. Онъ быль организованъ подъ начальствомъ Фуше, и состояль изъ 128 чиновниковъ. Каждое утроимператоръ Наполеонъ получалъ портфель съ задержанными письмами, ключъ къ которому былъ только у него одного, да такой же портфель приносили генеральному почть-директору. Едва успълж французы вступить въ Берлинъ, какъ уже всв почтамты получили приказъ нередавать вст письма во французскую коммиссію. которая вскрывала ихъ и читала. Чтеніе писемъ совершалось столь аккуратно, что однажды изъ 2,000 писемъ, отправленныхъберлинцами на западъ, было выпущено только 50, такъ какъ случилось въ тотъ день, что коммиссія прочла лишь 50 писемъ. Само движение почты было пріостановлено на нъсколько дней. Съ открытіемъ почтоваго движенія, изъ Гамбурга въ Берлинъпришло 4,000 писемъ, но ихъ роздали только спустя 8 дней. Генералъ-интендантъ Биньонъ выписалъ для чтенія берлинскихъ писемъ многихъ членовъ парижскаго чернаго кабинета, но и при ихъ содъйствіи, и съ улучшеніемъ методъ, Берлинъ получаль ежедневно лишь 2,000 писемь. Личный составь кабинета разделялся на партіи, изъ которыхъ одна занималась лишь распечатываніемъ писемъ, другая читала и переводила ихъ по-французски, а третья вновь запечатывала. Съ подозрительныхъ писемъ снимали копію, и, удерживан оригиналъ въ коммиссіи, посылали ее по адрессу, съ цёлію обмануть получившаго и въ тоже время имъть въ оригиналъ письменную улику противъ его сотоварища. Печати поддёлывались посредствомъ галванопластики. которая въ то время не пользовалась еще такою широкою извъстностію, какъ нынь. Многіе люди подверглись аресту и даже высылкъ во Францію за неосторожныя выраженія, употребленныя ими въ своихъ письмахъ. Князь Гатцфельдъ, подававшій королю. въ одномъ изъ своихъ писемъ, добрые совъты объ изгнаніи франдузовъ, чуть не подвергся за то разстрѣлянію. Все это не ограничивалось однимъ Берлиномъ, — и въ провинціальныхъ городахъ вскрывали письма и захватывали корреспондентовъ. Каждый французскій отрядь, являясь въ какое-нибудь місто, гді учреждена почта, тотчасъ захватывалъ все письма, вскрываль ихъ и

мрочитываль. Въ большихъ городахъ, гдв непріятель пребываль долго, вскрытіе писемъ было организовано на берлинскій образецъ. Въ Штеттинъ работали восемь членовъ парижскаго чернаго кабинета. Такое систематическое нарушение тайны частной переписки вызвало крайнее негодование въ народъ, и несомнънно, что оно не мало способствовало къ низверженію наполеоновскаго владычества.

Какъ бы то ни было, по возстановлении мира, сами нъмецкіе государи приняли ту же систему противъ собственныхъ подданныхъ, такъ что вскрытіе писемъ, особенно во время такъ-называемаго преследованія демагоговъ, вошло во всеобщее употребленіе. Изумительныя доказательства этому можно найти въ недавно изданной перепискъ между бывшимъ министромъ Наглеромъ, занимавшимъ долгое время должность почть - директора и его довъреннымъ лицомъ, Кельхнеромъ. Этотъ Кельхнеръ былъ чиновникомъ при прусскомъ посольствъ во Франкфурть, гдь онъ занимался распечатываниемъ всъхъ писемъ, получавшихся въ тамошнемъ почтамтъ; кромъ того, онъ служиль шпіономь въ частныхь делахь Наглера. Просто не веришь своимъ глазамъ, что обличительныя письма этого человъкаписьма, вообще говоря, крайне скучныя — изданы его собственнымъ сыномъ спустя лишь нъсколько лътъ послъ смерти шпіона. Изъ писемъ видно, что вскрытіе писемъ совершалось не во Франкфуртв только, но и во всёхъ другихъ важныхъ городахъ, и что это вскрытіе имѣло въ виду не столько демагоговъ, сколько удовлетвореніе даже празднаго любопытства министровъ и пословъ, что оно служило, однимъ словомъ, даже и не интересамъ государства, а лишь поводомъ въ разнымъ интригамъ. Всего уморительнъе то, что самъ Наглеръ, вступивъ въ новую должность, сильно безпокоился о томъ, что его письма читаются на почтъ посторонними лицами.

Прусская конституція признала однимъ изъ основныхъ правъ народа следующее постановление въ параграф в 33: «Тайна писемъ нерушима. Необходимыя исключенія въ уголовныхъ следствіяхъ и во время войны должны быть опредълены закономъ». Но этого опредъленія еще нъть; однако почтовое управленіе столь добросовъстно держалось 33-го параграфа (это допускають даже члены крайней оппозиціи), что во всёхъ случанхъ толковало его въ пользу публики, и выдавало властямъ лишь тѣ письма, которыя требовались по уголовнымъ следствіямъ, отъ имени суда и прокуроровъ, и всѣ выданныя такимъ образомъ письма почтовое управление назадъ не принимало, - всв эти случаи, поэтому,

преданы гласности.

Еще разъ заговорили о соблюдении тайны писемъ, когда: прусская почта переходила въ руки съверо-германскаго Союза. Союзная конституція, какъ изв'єстно, не содержить въ себ'є такъназываемых основных правъ. Когда, по этому, во время сессіи 1867 года, начали обсуждать почтовый закона, либералы решились представить проектъ закона о сохранени тайны частной переписки. Представители союзнаго совъта прибъгли къ разнымъуловкамъ противъ этого проекта: то говорили, что онъ вовсененуженъ, такъ какъ тайна писемъ и безъ того соблюдается. то грозились взять весь почтовый законъ назадъ; однако рейхстагъ не обратилъ вниманія на всв эти угрозы и лукавыя объясненія, и утвердиль проекть 135-ю голосами противь 94, послів чего и союзный совъть тоже согласился принять его. И вотъ последній (58-й) параграфъ союзной конституціи гласить теперь: — «Тайна писемъ нерушима. Исключительные случаи по уголовнымъ следствіямъ, или конкурснымъ и гражданскимъ процессамъ должны быть объяснены союзнымъ закономъ. До изданія такого закона, эти исключительные случаи могуть быть определены местными законами отдельныхъ государствъ».

Берлинъ, 1869.

— РЪ.

# ИЗДАЛЕКА И ВБЛИЗИ

повъсть.

. I.

ГРАФЪ.

Верстахъ въ пятнадцати отъ уѣзднаго города, на возвышенномъ мѣстѣ, стоитъ двухъ-этажный графскій домъ съ великолѣпнымъ садомъ, обнесеннымъ каменной стѣной. Вблизи на лугу
у самой рѣчки располагается село Погорѣлово съ красивою цервовью, выстроенною иждивеніемъ предковъ настоящаго владѣльца,
покоящихся въ склепѣ подъ алтаремъ. Въ сторонѣ отъ Погорѣлова, близъ лѣса возвышается винокуренный заводъ, извергая
изъ себя массу дыма, величественно поднимающуюся къ небу.

Трафъ—холостой человъкъ, лътъ двадцати ияти. Онъ пріфзжаєтъ изъ Петербурга въ свое имѣніе рѣдко и на короткое время. Но въ послѣднюю весну онъ извѣстиль управляющаго, что намѣренъ провести въ Погорѣловъ пѣлое лѣто, даже, если не помѣшаютъ разныя обстоятельства, остаться въ своемъ имѣніи навсегда, съ цѣлію поближе познакомиться съ сельскимъ хозяйствомъ при помощи естественныхъ наукъ, которыми онъ занимается въ Петербургѣ. Графъ упоминалъ также, что предстоящее лѣто онъ назначаетъ на геологическія экскурсіи и, по случаю ученыхъ занятій, будетъ вести уединенный образъ жизни.

Это извъстіе быстро разнеслось по окрестностямъ. Сосъдипомѣщики, особенно ихъ жены и дочери сильно пріуныли, увидавъ, что имъ придется почти отказаться отъ графскаго общества; тъмъ не менъе весь уъздъ на всъхъ вечерахъ, собраніяхъ,
даже при простой встръчъ горячо толковалъ о предстоящихъ

графскихъ экскурсіяхъ. Многіе утверждали, что въ настоящее время дѣйствительно ничего не остается дѣлать, какъ заниматься естественными науками, ибо только съ помощію естественныхъ наукъ можно сколько-нибудь поддержать упадающее сельское хозяйство, а между тѣмъ какому-нибудь геологу ничего не стоитъ открыть въ любомъ имѣніи если не груды золота, то навѣрное каменный уголь, желѣзную руду или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Одинъ старый пом'вщикъ разсказывалъ, что при императоръ Павл'в въ его им'вніе прі'взжали н'ємцы и предлагали ему огромную сумму денегъ съ т'ємъ, чтобы онъ позволилъ имъ сд'єлать ученыя изысканія подъ его мельницей; но онъ на предложеніе н'ємцевъ не согласился, над'єясь самъ заняться изсл'єдованіемъ золотыхъ розсыпей, которыя обличалъ металлическій цв'єтъ воды

въ такъ-называемомъ буковищъ.

Какъ бы то ни было, всё рёшили, что графъ жилъ въ Петербурге не даромъ и что современемъ своими учеными трудами онъ облагодетельствуетъ весь погореловскій край. Впрочемъ, матери семействъ въ намереніи графа заниматься науками въ глуши, вдали отъ свёта, подозревали свершившійся въ его жизни переломъ: вероятно, шумъ столичной жизни надоёлъ ему вмёстё съ победами надъ великосветскими женщинами, и какъ бы поэтому графъ не женился въ деревне. Напротивъ, молодыя замужнія женщины въ пріёздё графа въ деревню видёли зарю своего собственнаго возрожденія: по ихъ мнёнію, графъ ни подъ какимъ видомъ добровольно не надёнеть на себя супружескаго ярма и всего менёе будетъ корпёть надъ науками, особенно въ лётнее время, которое съ большею пользою онъ можетъ употребить на волокитство за деревенскими belles femmes.

Гораздо практичнъе смотръло на пріъздъ графа низшее сельское сословіе. Оно обдумывало, какъ бы пріобръсти отъ графа садъ на лъто, лужокъ, или десятинъ пятьдесятъ земли; при этомъ иные ръшились предстать предъ графомъ слегка пьяными, а иные даже помъшанными; а сельскій пономарь, изба котораго стояла

на боку, задумываль явиться къ графу юродивымъ.

Между тѣмъ въ имѣніи графа поднялись хлопоты: въ саду поправлялись бесѣдки, оранжерея, грунтовой сарай; на рѣкѣ строилась купальня; въ домѣ красились стѣны и натирались полы. Управляющій приказалъ отборныхъ телятъ и быковъ пасти на заказныхъ лугахъ. Кучера задавали лишнія порціи лошадямъ, каждый день гоняя ихъ на кордѣ.

Въ половинъ мая, изъ Петербурга прівхаль поваръ съ ящиками винъ и разными кухонными принадлежностями; съ нимъ присланы были также реторты, геологические молотки и большой микроскопь, купленный графомъ на какой-то выставкъ. Научнымъ аппаратамъ отведено было мъсто въ особомъ флигелъ, гдъ находилась старинная прадъдовская библютека. Описывая дворовымъ людямъ, управляющему и конторщику петербургскую жизнь, поваръ счелъ нужнымъ познакомить ихъ съ князьями, графами, у которыхъ онъ служилъ, также съ Дюссо и Борелемъ; при этомъ въ видъ назиданія онъ сообщилъ имъ, что такое консоме-ройяль и де-валяйль, шо-фруа де-жибье и т. п.

Въ первыхъ числахъ іюня пріёхалъ самъ графъ. Сельскій причтъ явился поздравлять его съ пріёздомъ. Одётые въ новыя рясы, съ просфирой на серебряномъ блюді, священнослужители удостоились быть принятыми его сіятельствомъ въ столовой, гдіє стояль завтракъ съ винами. Посліє нікоторыхъ общепринятыхъ фразъ, предметомъ разговора была желізная дорога, Петербургъ,

наконецъ Парижъ, куда графъ вздилъ недавно.

Графъ былъ такъ любезенъ, что разсказалъ гостямъ кое-что

про Парижъ.

— На ствнахъ нътъ мъста, говорилъ онъ, гдъ бы не было объявленій о театрахъ, концертахъ, гуляньяхъ, балахъ; въ зеркальныхъ окнахъ торчатъ кабаньи морды, львы...

— Б-б-о-ж-же милосердый!

— Положительно весь Парижъ запруженъ увеселеніями; въ немъ болѣе тридцати театровъ!

Графъ посмотрёлъ на слушателей, вставивъ стеклышко въ

глазъ.

— Вы ъдете по улицъ, мимо васъ мелькаютъ всевозможныя надписи; тамъ нарисованъ во всю стъну чортъ, высыпающій сюртуки, жилеты; тамъ дикій быкъ на аренъ.

Гости вздохнули и переглянулись.

- Вотъ гдъ намъ съ вами побывать, отецъ дьяконъ! сказалъ священникъ.
  - Что намъ тамъ дѣлать? Это Содомъ и Гоморра.
    Именно, подтвердилъ графъ, я съ вами согласенъ.
  - Надолго, ваше сіятельство, пожаловали къ намъ?

— Я намеренъ прожить здёсь долго.

— Доброе дѣло. Намъ будетъ веселѣй. А прихожане постоянно спрашивали про васъ: скоро-ли нашъ благодѣтель пріѣдетъ?....

Часовъ въ семь вечера, графъ сидѣлъ въ кабинетѣ за письменнымъ столомъ. Въ дверяхъ стоялъ управляющій, посматри-

вая на потолокъ и покашливая въ руку.

— Ну-съ, Артамонъ Өедорычъ, давайте съ вами побесѣдуемъ о хозяйствъ. Что же вы стоите? Садитесь.

— Ничего, ваше сіятельство: больше выростемъ.

- Графъ указалъ на стулъ и повторилъ:
   Садитесь. Управляющій повиновался.
- Во-первыхъ, скажите мнѣ: можно-ли въ нашихъ окрестностяхъ добыть костей?
  - Отчего же!

— А сфрной кислоты?

- Въ небольшомъ количествъ тоже можно.
- Вотъ видите-ли, Артамонъ Өедорычъ, продолжалъ графъ, откидываясь на спинку стула: я хочу завести въ своемъ имѣніи раціональное хозяйство: на Западѣ, вы, я думаю, слышали, давно удобряютъ землю костями. Такъ не пора ли и намъ взяться за дѣло? какъ вы думаете?

— Вы, стало быть, купороснымъ масломъ хотите разлагать

кости?

— Разумбется.

— Да въдь этотъ способъ, ваше сіятельство, давно оставили.

— Какъ оставили?

— Потому онъ дорогъ и неудобенъ. Года два тому назадъ публиковали другой способъ, можетъ быть вы изволили читать въ газетахъ: разлагать кости при помощи торфа, известки и золы, дешево и сердито. Торфу конечно у насъ нѣтъ, впрочемъ, это не бѣда. Главное затрудненіе въ томъ, что почвѣ, которую вы желаете удобрять, надо сдѣлать анализъ.

— Еще бы! химическій анализъ непремінно. Да вы, кажется,

знаете химію?

— Какое мое знаніе! читаеть, случается, газеты и остается кое-что въ памяти.

Графъ предложиль управляющему сигару и объявиль:

- Моя спеціальность минералогія. Вы знакомы съ минералогіей?
  - Нътъ-съ. Ужъ этого Богъ миловалъ.
- Напримёръ, вы находите гдё бы то ни было извёстный кристаллъ и не знаете, какъ онъ называется? Вамъ надо прежде всего опредёлить, къ какой системе онъ принадлежитъ? къ тетартоэдрической, сфенотриклиноэдрической, или къ другой какойнибудь?....

Наконецъ управляющій вышелъ. Графъ прошелся по каби-

нету.

«Каковъ управляющій-то? Знаетъ химію... я и не ожидалъ... Наконецъ я и прібхалъ, разсуждалъ графъ, садясь въ темномъ углу на диванъ: и не на одинъ мъсяцъ, а можетъ быть навсегда...»

Какъ ни противенъ ему былъ Петербургъ за послѣднее время, тѣмъ не менѣе онъ мысленно перенесся на Невскій проспектъ, объѣхалъ нѣкоторые рестораны, посидѣлъ во французскомъ театрѣ, гдѣ шла «la belle Hélène», полюбовался въ циркѣ на эволюціи любимой акробатки, изъ цирка заѣхалъ къ Дюссо ужинать и наконецъ отправился въ Hôtel de France, гдѣ была его квартира. Ему казалось, что теперь всѣ его петербургскіе знакомые подтруниваютъ надъ нимъ и спрашиваютъ:

— Куда онъ дъвался?

— Говорять, уфхаль въ деревню... и навсегда!...— Какой ужась! Что же онъ тамъ будеть дѣлать?

— Въроятно, слушать волковъ...

Общій хохотъ. Громче всёхъ смёстся, позвякивая саблей, князь Мордовкинъ, съ которымъ графъ мёсяцъ тому назадъ хо-

тълъ стреляться за некоторую Адэль.

«Впрочемъ, здѣсь, въ деревнѣ, разсуждалъ графъ, я буду жить царемъ: у меня великолѣнный поваръ, огромное количество прислуги, хорошія лошади, вина въ погребѣ; воо́бще полный комфортъ. Поживу здѣсь годъ, другой, тогда пожалуй опять переѣду въ Петербургъ. Правда, пятнадцати тысячъ въ годъ мало; но, само собою разумѣется, придется жить поскромнѣе. А что, если спустить все имѣніе? вдругъ подумалъ графъ и всталъ, какъ будто его озарила необыкновенная мысль: но кто можетъ поручиться, что въ два, а много въ три года я не спущу всѣ деньги? Тогда что? на службу? Графъ саркастически улыбнулся и закурилъ гаванскую сигару: впрочемъ, чего я добиваюсь? чего еще желать при такомъ имѣніи, какъ мое? Буду себѣ жить...»

«А общество, общество гдъ возражалъ ему внутренній голосъ: съ сосъдями уже ты ръшилъ не знаться, и хорошо сдълалъ; ибо что можетъ быть общаго между ними и тобой? Ты будешь говорить объ оперъ и балетъ, а твои сосъди о занашкахъ и съноворошилкахъ. Ужъ лучше сиди здъсь одинъ, или опять ступай

въ Петербургъ».

— Вздоръ! вскрикнулъ графъ: все это надобло... опротивъло... Графъ позвонилъ и приказалъ подавать себъ ужинъ.

Часовъ въ восемь утра, въ буфетной комнатѣ, смежной съ передней, сидѣли за самоваромъ два камердинера и поваръ съ женой. У двери стоялъ дворовый мальчикъ въ сѣромъ фракѣ съ ясными пуговицами. Старшій камердинеръ посмотрѣлъ на свои часы и сказалъ повару:

— Не пора ли вамъ приниматься за бифстексъ...

— Эй, Петька! крикнуль поварь мальчику: сбёгай къ саловнику, возьми у него редиски, да вели скотницъ принести сливочнаго масла. Поваръ вынулъ изъ кармана карточку, хлопнулъ по ней пальцемъ, и сказалъ: вотъ меню! Горъ-д'евръ-варіе... это можно... сунъ-жульенъ, филе-де-бефъ анъ-бель-вю — идетъ? Хорошо бы стерле-ала-минутъ, да его нътъ! недурно бы кремъ изъ рябчиковъ съ трюфелемъ тоже нътъ! артишоковъ и неспрашивай... за что ни возьмись—все нътъ, да нътъ! Развъ сдълать пате-шо изъ ершей! Есть туть ерши-то?

Должно быть есть; карасей здёсь много...
Эта дрянь никуда не годится...

Вошла скотница и поставила на столъ масло.

— Андрей Иванычъ, обратилась она къ старшему камердинеру: простокващу прикажете готовить для ихъ сіятельства?

— Готовьте: графъ любитъ простоквашу; только вы ей давайте окиснуть хорошенько.

— Слушаю. Еще я хотёла доложить гамъ: кучера Якова жена все на меня ругается.

— Какъ же она смѣетъ?

- Вамъ известно, какъ я здёсь на скотномъ дворе состою главная, то ей и не хочется покоряться мнв. И ей хочется бытьглавной. Я говорю: послушай Марья, если мы у ихъ сіятельства будемъ всъ главныя, то у насъ никакого порядка не будетъ; кто-нибудь долженъ покоряться. А она примется на меня бре-
- Вы скажите ей, внушительно замътилъ камердинеръ: если ты еще брехнешь, то завтра же получишь газсчеть, ты должна помнить, у кого ты служишь!

— Слушаю, ч

Въ это время зазвенъть колокольчикъ, камердинеры встре-

Старшій камердинеръ осторожно вошель въ спальню графа. который лежаль въ постели.

— Какова погода?

— Очень хорошая, ваше сіятельство. Солице свътить. Ночью подуль-было вътерокъ, а къ утру пересталъ.

— На почту послали? — Съ вечера уфхали...

Наступило молчаніе. Видно было, что графъ нуждался въ новостяхь; лакей понималь это и усиливался чёмь-нибудь потёшить графа; но потешить было нечемь: впечатлёнія деревенскаго утра были такъ скромны, что ихъ не стоило и передавать.

 Скажи пожалуйста, сказаль графь: что это за крикъ былъ сегодня ночью?

— Караульный-съ, ваше сіятельство...

— Нельзя-ли, чтобы онъ по крайней мере не кричалъ налъ самымъ ухомъ.

— Слушаю. Сію минуту скажу.

— А собакъ на ночь спускаютъ?— Какже-съ.... всѣхъ до одной спускаютъ.

Графъ началъ одъваться.

— Чай гдѣ изволите пить?

— На балконъ.

— Погода стоить отменная, вынося умывальникь, говориль

камердинеръ.

Посматривая на прадъдовскіе образа въ углу, графъ подумаль: надо эти византійскіе орнаменты убрать отсюда. Между тъмъ камердинеръ говорилъ своему товарищу въ передней:

— Не въ духѣ....

— Ты знаешь его характеръ; ныньче съ тобой ласковъ, а то вдругъ опрокинется ни за что.

Въ передней явился дьячокъ.

— Ихъ сіятельство встали?

— На что тебѣ?

— Батюшка велъть спросить, не угодно ли имъ пожаловать завтра къ объдни....

— А завтра что такое? спросиль старшій камердинерь.

— Воскресенье, скромно отв'вчалъ дьячокъ. Если ихъ сіятельству угодно будетъ отстоять литургію, то мы служеніе начнемъ попозже и благовъстить будемъ подольше.

Дьячокъ отозвалъ камердинера къ двери и шепнулъ:

Нельзя ли мнѣ повидаться съ графомъ?

— Зачѣмъ?

— Изба вся развалилась.... не будеть ли милости....

— Изъ такихъ пустяковъ безпокоить графа. Съ чего жъ ты

выдумаль? Ступай!

— Такъ вотъ что, переступая черезъ порогъ говорилъ дъячокъ: замолвите словечко вы сами... в врите? не ныньче, такъ завтра изба всю семью придавить!...

— Это дёло другое, замётилъ камердинеръ: когда-нибудь въ

свободное время доложу.

 Дьячокъ, ваше сіятельство, приходилъ узнать, не угодно ли вамъ завтра пожаловать въ обедни, докладывалъ камердинеръ.

- Скажи, что я не буду....

— Весь бы народъ, ваше сіятельство, осчастливили, говорилъ камердинеръ.

— Вздоръ какой!

— Могу васъ увѣрить, что ждали васъ сюда, какъ красное солнышко—и теперь всѣмъ извѣстно, что вы пожаловали. Предки ваши были храмостроителями, а васъ считаютъ за попечителя храма.... А то и будутъ толковать, дескать родители ихъ не гнушались храма Божін....

— Ну и пусть ихъ толкуютъ. Чёмъ же я виноватъ, что мои

предки были храмостроителями?

— Да въдь и то сказать, ваше сіятельство, съ волками жить, надо по-волчьи и выть.

Этотъ доводъ подействоваль на графа. Онъ сказаль:

— А экипажъ въ порядкъ?

— Коляску, ваше сіятельство, я сегодня нарочно осматриваль; въ лучшемъ видъ справлена: выкрашена и лакомъ покрыта.

— Ну скажи, что я буду.

Старшій камердинеръ быль челов'єкъ испытанный и отличался такою опытностію и знаніемъ своего д'єла, что графъ называль его своимъ министромъ. Графъ часто спориль съ нимъ, даже ругаль его, но всегда оказывалось, что камердинеръ быльправъ, хотя онъ пользовался своимъ вліяніемъ на барина тольковъ такихъ случаяхъ, когда черезчуръ страдало графское досточиство или уже попиралось всякое благоразуміе.

За отсутствіемъ болье важныхъ дель, съ вечера же отдано было приказаніе запречь къ обедни четверку вороныхъ. Молодой камердинеръ долженъ быль одёться въ ливрею, а кучеръ въ

свой парадный костюмъ.

Наступило воскресенье. Въ девять часовъ заблаговѣстили къ обѣдни; графъ уже былъ на ногахъ. Утро стояло погожее; всѣ окна графскаго дома были отворены; звуки церковнаго колокола мелодично раздавались по комнатамъ. По берегу рѣки народъ въ праздничной одеждѣ шелъ къ церкви. Графъ былъ въ хорошемъ расположении духа и слегка напѣвалъ изъ «Троваторе» Мі-serere. Четверня давно стояла у подъѣзда.

Наконецъ, во всемъ бѣломъ, съ pince-nez и англійскимъ хлыстикомъ, графъ сѣлъ въ уголъ коляски, положивъ наперевѣсъ одну ногу на другую. Выждавъ минуту, когда графскій экипажъ подъѣхалъ къ самой церкви, пономарь ударилъ во всѣ колокола. Отвѣчая легкимъ наклоненіемъ головы на привѣтствіе народа, графъ въ сопровожденіи камердинера, державшаго подъ мышкой коверъ, вступилъ въ церковь. Когда онъ сталъ на возвышен-

ное мъсто за чугунной ръшеткой, дъяконъ вышелъ изъ алтаря и сдълалъ возгласъ.

Въ концѣ обѣдни священникъ сказалъ процовѣдь изъ текста: «Нѣсть власть аще не отъ Бога». Служба тянулась долго; пѣніе дьячковъ до того раздирало слухъ графа, что онъ покушался уѣхать домой послѣ первой эктеніи; но его удержало приличіе.

Мужики, вышедшіе отъ об'єдни и вдоволь намолившіеся на церковный крестикъ, начали толковать между собою:

— А что, говорять, графъ совсемъ прівхаль сюда жить.

— Ужъ знамо! Нонѣ господа сами взялись за хозяйство; то жили Богъ вѣдаетъ гдѣ, а то всѣ слетѣлись на свои гнѣздышки.

— Послѣ воли-то всѣ поджали хвостъ!

— Теперь и наше дѣло держись! чуть мало-маленько овечка, али коровка взойдеть на барское угодье—туть ей быть!

— Вездъ сталь глазъ хозяйскій!

— А урожаи-то нон'в стали вонъ какіе: до зимняго Миколы новлъ хл'вбушка, да и будетъ! и загов'вйся!...

— А тамъ принимайся за лебеду!

— Экой ты! кабы была дебеда — горя бы мало! а какъ дебеда-то не уродится, тогда-то что дълать!

— Его святая воля! перекрестившись и вздохнувши, промолвилъ одинъ старичокъ.

— А тамъ подати.... объ нихъ надо подумать....

Въ этомъ духъ продолжался разговоръ до тъхъ поръ, пока

крестьяне не разошлись по своимъ избенкамъ....

Пріёхавъ изъ церкви, графъ позавтракаль и отправился въсадъ; поговориль съ садовникомъ о сливахъ, персикахъ и абрикосахъ, давъ ему замѣтить, что эти фрукты его слабость; зашель въ библіотеку, гдѣ увидалъ свои реторты и колбы, навѣстиль кухню, посидѣлъ на крыльцѣ, глядя на развалившіяся избы крестьянъ, слушая пѣніе пѣтуховъ, наконецъ прошелъ черезъпереднюю мимо стоявшихъ на вытяжку камердинеровъ, и заперся въ кабинетѣ.

- Заскучаль!... сказаль старшій камердинерь: а на-врядь онь здёсь долго проживеть!
  - Намъ какое дѣло?

II.

#### ЭКСКУРСІИ.

Прошелъ мѣсяцъ. Графъ жилъ все это время внѣ всякаго знакомства и человъческаго общества, исключая своей прислуги. Одинъ только разъ прівзжаль въ нему соседь-помещикъ, съ намъреніемъ попросить испанскихъ вишень и какихъ-то высадковъ, да кстати поразведать, чемъ занимается его сіятельство. Графъ охотно даль вишень и высадковь, а насчеть своихъ занятій сообщилъ, что онъ каждый день делаетъ ученыя экскурсіи, въ подтверждение чего показалъ сосъду каменную плитку, найденную имъ въ каменной оградъ, съ следами когда-то бывшаго дождя. Ръчь графа пересыпалась научными терминами, напр.: додекаэдръ, геміэдрія и т. д. Гость полюбовался микроскопомъ, стоявшимъ въ залъ на особомъ столикъ, и уъхалъ, не составивъ себъ опредъленнаго понятія ни объ образъ жизни, ни о самой личности графа, который, напротивъ, былъ увъренъ, что сосъдъ разгласитъ по всему увзду, что наука имбеть одного изъ достойныхъ представителей своихъ въ лицъ его сіятельства. На самомъ же дълъ экскурсіи графа состояли въ томъ, что утромъ онъ гуляль по саду, при чемъ дѣлалъ внушенія садовнику и управляющему; потомъ завтракалъ и отправлялся кататься верхомъ или стрълять въ цёль; послё обёда смотрёлъ подъ микроскопомъ мушиную лапку, но чаще садился у окна съ сигарой во рту и устремлялъ взоръ вдаль. Однажды, послъ завтрака, графъ сидълъ среди старой линовой аллеи. Утро было восхитительное, но графъ былъ настроенъ не весело; онъ разсуждалъ о томъ, что жизнь - удивительно странное явленіе: чего бы кажется хотёть человёку, у котораго такое огромное имъніе, какъ Погорълово? Несмотря на то, владелецъ этого именія положительно не знаеть, куда дъваться отъ скуки.... Разсужденія графа вертълись на двухъ положеніяхъ, что жизнь есть наслажденіе, и пустая и глупая шутка. Первое положение требовало, чтобы человъкъ, подобный графу, катался какъ сыръ въ маслъ; второе приводило къ тому, что самое любезное дёло покончить съ собою.... вотъ дерево, думалъ графъ: что оно такое, къ чему оно? сдълать столъ, притолку? Или вотъ птица таскаетъ себъ гнъздо: для чего это? вывести дътей и потомъ снова таскать гнъздо: для чего это perpetuum mobile? Или напримъръ я: имъю великолъпный домъ, изысканно ъмъ, пью, по модъ одъваюсь; но къ чему все это? къ чему все

мое состояніе? къ чему я самъ, наконецъ? «Не стоитъ жить», ръ-

шиль графъ, грустно покачавъ головою.

«Не стоитъ?! вдругъ возразиль внутри его другой какой-то голосъ, въ такомъ случав имвніе тебв больше не нужно: отдай

его бѣднымъ людямъ».

«Но можеть быть, разсуждаль графь: съ моихъ глазъ спадеть эта таинственная завъса; можеть быть, ученые скоро доберутся до настоящаго смысла жизни и въ газетахъ вдругъ появится объявленіе: «Нѣтъ болѣе скуки!»

«Но въдь это вздоръ, соглашался самъ графъ: такого объ-

явленія никогда и быть не можеть».

«Стало быть, вмёшивался невидимый оппоненть: скука годъ отъ году будетъ пожирать тебя съ большимъ ожесточеніемъ; а всё испытанныя тобою средства отъ нея оказались недёйствительными; чего ты не перепробовалъ? И петербургскіе рысаки были въ полномъ твоемъ распоряженіи, и балеты, и оперы, и женщины, отъ которыхъ у тебя до сего времени оскомина, все это извёдала твоя душа. Что-жъ теперь тебё остается дёлать?»

Не вдалекъ раздался выстрълъ. Графъ позвалъ камердинера.

— Кто это стриляеть?

— Должно быть, кто-нибудь охотится. За садомъ есть болото. «А! подумаль графъ: займусь охотой».

Онъ приказалъ подать ружье.

Камердинеръ спросиль:

— Прикажете съ вами идти?

— Не надо! отвъчалъ графъ и, взявъ ружье, скорыми шагами пошелъ по саду, осматривая каждый кустъ, не сидитъ ли гдъ

хоть дроздъ.

«Странное дёло, продолжаль размышлять графъ: то, чего добивается весь мірь — богатство, оказывается не болёе, какъ пустой звукъ. Что же дёлать-то наконецъ? Кружиться въ петербургскомъ свътъ — пробовалъ: остается одинъ чадъ и пустота въ головъ, да вдобавокъ векселя. Заниматься хозяйствомъ— я въ немъ ничего не смыслю.... Отдаться наукъ.... я къ ней не подготовленъ....

Впереди пролетиль дроздъ. Графъ выстрёлиль и опустиль дичь въ якташъ. Поощряемый удачею, онъ шелъ дальше и дальше, наконецъ очутился въ полъ. Онъ окинулъ взоромъ свои поля,

вздохнулъ и вымолвилъ:

— Какая безотрадная картина! Ничего нёть удивительнаго, что всё эти десятины мы превращаемъ въ шампанское, въ рысаковъ и т. п. Да иначе что-жъ съ ними дёлать?

Графъ приблизился къ болоту. Вскоръ онъ увидалъ кулика,

бътавшаго по берегу, и хотълъ въ него прицълиться; но вдругъ остановился; вблизи стоялъ юноша лътъ 15-ти съ ружьемъ въ рукахъ.

— Стреляйте, ваше сіятельство, вежливо, приподнявъ фу-

ражку, сказалъ молодой человъкъ.

Графъ выстрѣлилъ, куликъ поднялся и вдругъ упалъ, подстрѣленный незнакомцемъ. Графу было досадно, что онъ сдѣлалъ промахъ. Завязался разговоръ.

— Я его плохо видель, оправдывался графъ.

— Да, онъ отъ васъ далеко сидълъ.

— А вы хорошо стръляете. Гдъ вы покупали ружье?

- Отъ дъда осталось... оно турецкое.

- Вы чёмъ же занимаетесь? спросилъ графъ, идя съ молодымъ человекомъ по направлению къ саду.
- Живу у отца на винокуренномъ заводъ, пишу конторскія

Наружность и скромность молодого человъка понравились графу.

— Теперь заводъ стоитъ, дѣла у насъ нѣтъ....

— Какъ же вы проводите время? спросилъ графъ.

— Ничего, весело. Недавно къ нашему дъякону прівхалъ его сынъ изъ семинаріи, такъ мы съ нимъ рыбу удимъ, купаемся, книжки читаемъ; онъ съ собой привезъ двѣ книги. Вотъ хожу, стрѣляю; а больше съ кузнецомъ перепеловъ ловимъ — каждую зорю, и утромъ, и вечеромъ.... отличная охота!

— Интересная?

— Очень интересная, ваше сіятельство!

— Въ чемъ она состоитъ?

— Изволите видъть: берется съть, дудочка и самка. Какъ только солнышко начнетъ закатываться, сейчасъ мы отправляемся въ поле. Только нужно, чтобъ самка была хорошая!...

— Какая самка?

— Просто перепелка, ваше сіятельство....

— А у васъ она есть?

— Какъ же! я еще въ прошлую осень досталъ; мнѣ принесли ребята; такая голосистая! удержу нѣтъ! въ одну зорю поймаетъ перепеловъ десять! я за нее не возьму двадцати рублей....

Воодушевленіе, съ которымъ молодой человѣкъ разсказывалъ про перепелиную охоту, графъ старался поддержать: оно какъ-то освѣжительно подѣйствовало на него; онъ продолжалъ спрашивать:

— А дудка для чего?

— Тоже для перепеловъ, ваше сіятельство: подманивать....

Какъ только перепела услышать эту дудочку, такъ и пойдуть кричать: и тамъ, и здъсь, и оттуда, и отсюда летятъ, даже сгоряча на картузъ садятся. Въ это время только сиди, не шевелись, а то и пъть на головъ будутъ! просто отъ смъху животъ надорвешь. Вы ни разу не видали этой охоты, ваше сіятельство?

— Нѣтъ.

— По моему, ваше сіятельство, —продолжаль юноша, —эта охота лучшей всякой другой охоты: ружейная или, напримъръ, рыбная передъ ней никуда не годятся. Мы каждую зорю охотимся: такъ въ полъ и ночуемъ....

— А можно мнѣ посмотрѣть, какъ вы ловите?

— Помилуйте, отъ чего же нельзя! Мы вотъ сегодня же и

пойдемъ; потому погода стоитъ хорошая....

Трафъ и сынъ винокура подошли къ калиткъ сада. Графу не хотълось отпустить отъ себя такого живого собесъдника; кътому же онъ чувствоваль, что дома ожидаетъ его страшная тоска. Графъ пригласилъ молодого человъка къ себъ въ домъ.

— Вы не хотите-ли персиковъ? спросилъ графъ, проходя

мимо оранжереи.

— А я ихъ, признаться, ни разу и не видывалъ, просто-

душно отвъчаль юноша.

— Не лучше ли впрочемъ такъ, вдругъ воскликнулъ графъ, замътно оживляясь: позвольте спросить, вы объдали?

— Нѣтъ.

— Такъ сначала мы будемъ объдать!

— Съ большимъ удовольствіемъ.

Пришедши съ гостемъ въ кабинетъ, графъ позвалъ камердинера:

— Послушай! мы будемъ объдать на балконъ; вели принести

изъ погреба бутылку лафиту.

- Слушаю, не очень доброжелательно посмотръвъ на незна-

комца, отвъчалъ камердинеръ и удалился.

- Садитесь, пожалуйста, обратился графъ къ юношѣ, который съ дътскимъ любопытствомъ засматривался на каждую бездѣлицу въ кабинетѣ.
- Ваше сіятельство! началь онъ: осмѣливаюсь вась безпокоить покорнѣйшей просьбой. Нѣтъ ли у васъ какой - нибудь книжечки почитать? я страсть какъ люблю книги... а достать негдѣ....

— У меня больше французскія.... Впрочемъ, я велю камердинеру поискать въ библіотекъ. Позвольте спросить, гдъ вы вос-

питывались?

— Въ увздномъ училищв.

— А не въ гимназіи?

— Нѣтъ-съ, потому средствъ не имѣю: у моего отца большое семейство; а въ гимназіи, говорять, содержаніе обходится двѣсти рублей въ годъ или болѣе....

Двѣсти? повторилъ графъ.А вы хотѣли бы учиться?

— Какъ же, ваше сіятельство, не хотъть? Чтожъ я живу здъсь? почти безъ всякаго занятія: ни себъ никакой пользы не

приношу, ни семейству.

Графъ задумался. Въ его головѣ шевельнулась мысль: «вотъ представляется случай сдѣлать доброе дѣло: выведи этого юношу на свѣтъ божій; двѣсти, триста рублей въ годъ для тебя ничего не значитъ; за то въ твоей пустой жизни будетъ хоть одно разумное развлеченіе, а сдѣлавъ одно это дѣло, ты хоть не даромъ проживешь на землѣ».

Графъ почувствовалъ вдругъ какое-то наитіе и, вставъ, объя-

вилъ молодому человъку:

— Я позабочусь, чтобъ вы были въ гимназіи; двѣсти рублей въ годъ я могу удѣлить на ваше образованіе.

Камердинеръ доложилъ, что объдъ готовъ.

— Такъ мы сегодня идемъ на охоту.

— Надо, ваше сіятельство, пригласить кузнеца: онъ отлич-

ный охотникъ, сказаль гость.

Во время об'єда камердинеръ доложиль, что поваръ просить позволенія идти на охоту, такъ какъ, живши еще у князя Косоурова, онъ былъ страшнымъ охотникомъ и перепелиную часть знаетъ хорошо. Графъ приказалъ ему сбираться.

При закатѣ солнца охотники отправились. Дорогой поваръ затѣялъ споръ съ кузнецомъ относительно того, какой перепелъ лучше, тотъ ли что кричитъ два раза, или тотъ, который просто «мамакаетъ». Графъ попросилъ повара вести себя въ предѣлахъ

подчиненности и не забываться.

Стоялъ тихій, іюльскій вечеръ; солнце закатилось; на западъ разстилались огненныя полосы; рожь, къ которой подошли охотники, стояла неподвижно.... каждый малъйшій звукъ былъ слышенъ.

— Сейчасъ начнется, выговориль поваръ.

Отозвался перепель. Поваръ заигралъ въ дудку и въ одну минуту два перепела опустились близъ съти. Самка не заставила себя долго ждать и начала, какъ говорятъ охотники, трюкать. Услыхавъ ея голосъ, молчавшіе перепела вскричались на разные голоса и одинъ за другимъ начали садиться, гдѣ ни понало.

Графу такъ понравилась охота, что онъ велѣлъ нести въ домъ съть, дудку и самку, объщансь отправиться и на утреннюю зорю. За ужиномъ онъ велѣлъ подать себѣ шампанскаго. Вся графская дворня суетилась и толковала о перепелахъ; графскій домъвдругъ ожилъ.

Охота, за исключеніемъ ненастныхъ дней, продолжалась каждую зо́рю. Сынъ винокура запросто приходиль въ графскій домъ и безъ церемоніи настроиваль дудку, въ чемъ иногда принималъ

участіе и самъ графъ.

Однажды графъ сидълъ въ кабинетъ и вслушивался, какъсынъ винокура настроивалъ въ залъ дудку. Онъ позвонилъ камердинера и объявилъ:

— Скажи этому молодому человъку, что я больше не намъренъ охотиться: я не такъ здоровъ, къ тому же у меня есть

дѣла.

— Я вамъ давно, ваше сіятельство, хотѣлъ доложить, началъ камердинеръ: не хорошее это вы знакомство завели. Вонъ и то начинаютъ говорить про васъ, что вы по ржи бъгаете за перепелами.

— Кто это говорить?

— Да сосъди!... ей Богу.... помилуйте! нашъ домъ графскій; а какое у насъ пошло безобразіе.... страсть! вонъ паркетъ весь исцарапанъ, никакъ не наметешься.... Самка стоитъ въ передней.... Ну, кто взойдетъ изъ хорошихъ людей? А вчера перепелъ окно разбилъ....

— Ну, да! такъ скажи Ивану Иванычу, что я занятъ....

ступай!

— Слушаю.

Камердинеръ подошелъ къ молодому человъку и объявилъ:

— Его сіятельство не совсёмъ здоровы, такъ просять у васъизвиненія.... Они пришлють за вами, когда вздумають поохотиться, пришлють, ласково говориль камердинерь. Юноша удалился.

Графскій домъ приняль прежній, величественный, строгій видъ. Въ немъ воцарился порядокъ: вездѣ все было убрано, полы были натерты, прислуга ходила на цыпочкахъ. Графъ сидѣлъ въ кабинетѣ, чистилъ ногти и думалъ:

«Теперь по всему увзду будуть толковать: воть какія онъ

делаеть экскурсіи-то!... скандаль!...>

### III.

# господа карповы.

Ближайшимъ соседомъ графа былъ Егоръ Трофимычъ Карповъ, отставной полковникъ лътъ восьмидесяти. Онъ управлялъ когда-то большими имфинами знатныхъ особъ, быль убзднымъ предводителемъ дворянства, а въ послъднее время, пользуясь славою примърнаго хозяина, тихо доживалъ въкъ въ своемъ родовомъ имѣній съ женой, красивой дочерью 16-ти лѣтъ, и свояченицей — пожилой девицей. У Карпова есть и сынъ, — студенть московскаго университета: разсчитывая на него, какъ на опору своей старости и опасаясь, какъ бы молодой человъкъ не сдълался «якобинцемъ» въ испорченной средв нынвшней молодежи, Карповъ почти въ каждомъ письмъ къ нему упоминалъ: «если вздумаешь бросить науку, прівзжай домой; у твоего отца хліба хватитъ....». Сынъ, успѣвшій перепробовать всѣ факультеты, исключая медицинскаго, на который онъ поступилъ недавно, отвъчалъ отцу, что воспользуется его совътомъ непремънно, какъ только доберется до самого корня ученія. Объ образованіи своей дочери, которую ожидало хорошее приданое со стороны родителя, Карповъ мало заботился, считая самымъ лучшимъ украшеніемъ человъческой природы — деньги, дающія независимое положеніе въ свёть. Какъ человькъ старый и притомъ сильно пожуировавшій на своемъ в'єку (онъ женился 50 леть), Карповъ безвытвано сидть дома, считая города вертенами разврата — и чуть не разбоя; онъ безъ ужаса не могъ подумать о какомънибудь развлеченіи, на которое подбивали его жена, дочь и свояченица. Только въ такомъ случав, когда все семейство отъ скуки заболъвало, старикъ приказывалъ кучерамъ изъ-прохвала готовить экипажи въ городъ, а женъ назначалъ рублей пятьсотъ на покупку «разныхъ тряпокъ». Но какъ скоро больныя поднимались на ноги, Карповъ начиналъ жаловаться на новыя времена, будто бы грозившія со дня на день каждому пом'єщику разореніемъ, ссылался на скудные урожаи и совътовалъ отложить всякое попеченіе на счеть повздки въ городъ. Разнообразиль свою жизнь старикъ совстмъ иначе, нежели какъ мечтало его семейство: выстроивъ анбаръ, или починивъ конюшню, онъ вдругъ поднималъ образа, что называется молился Богу. Послъ водосвятія онъ приглашаль церковнослужителей на пирогь, а «богоносцевъ» угощалъ на крыльцѣ водкой. Жена его въ это время сидела въ своей комнате, нюхала спиртъ и спрашивала

торничную, поглядывая на мужиковъ: «скоро ли уйдутъ эти люди съ запахомъ?» Она внутренно жаловалась на судьбу, соединившую ее съ упрямымъ, безсердечнымъ старикомъ (ей было подъсорокъ), такъ что, несмотря ни на какія усилія съ ея стороны мужественно нести свой кресть, она всякій разь изнемогала и падала подъ его тяжестью. Свояченица Карпова въ свою очередь негодовала на въчное свое дъвство и одиночество, волей-неволей заставившія ее изливать свои чувства на больныхъ грачей, выпавшихъ изъ гнезда галчатъ, и подчиняться грубому произволу старика.

Однажды утромъ, когда лакей накрывалъ для чая столъ, Карповъ, сиди на диванъ въ коротенькомъ шелковомъ камзолъ и въ бархатной ермолкъ, бесъдовалъ съ священникомъ своего села о недавнихъ правительственныхъ распоряженияхъ относительно приходовъ и церквей. Поправляя на головъ ермолку и безъ цере-

моніи зѣвая, онъ спращиваль:

— Куда же дѣнутся дьячки и дьяконы?

— По всей въроятности, отвъчалъ священникъ, робко приподнимаясь со стула, поступять въ родъ жизни; а впрочемъ можеть быть последують какія-нибудь особыя распоряженія.... Священникъ сълъ и прибавиль: еще ничего неизвъстно.

— Ну, какъ же нашъ храмъ? — Позвольте васъ просить, Егоръ Трофимычъ, взять издержки на себя: такъ какъ нашъ приходъ маленькій, то храмъ могутъ запечатать, и ваше семейство должно будеть вздить за двынадцать версть въ село Христовоздвиженское. Что же касается до крестьянъ, то разсчитывать на ихъ поддержку невозможно; сами изволите знать, у всёхъ дома раскрыты....

— Что могу, то сделаю, отвечаль Карповь: а безъ церкви

намъ нельзя быть.

— Да! по истинъ доброе дъло сдълаете, если примете на себя попечение о храмь....

Карповъ задумчиво поправилъ на головъ ермолку и перекинуль одну ногу на другую.

— Такъ вы были въ Погорелове? спросиль онъ после не-

котораго молчанія.

— Какъ же-съ! третьяго дня вздиль туда: приходъ тамъ настоящій - болье тысячи душь, и церковь въ исправности. Ну, да въдь и то сказать: графское имъніе....

— Графъ все здѣсь живеть?

- Здъсь-сь! запахивая полы рясы, отвъчаль священникъ: говорять, весь погрузился въ науки, занимается натуральной исторіей.... Что-то ныньче матеріализмъ въ большомъ ходу сталь: воть села Голопятокъ, священника жена помѣшалась надъ этими науками, постоянно читаетъ либо анатомію, либо какіянибудь человѣческія внутренности и все споритъ съ мужемъ о безсмертіи души.

Карповъ засмъялся, прищуривъ глаза, и быстро передвинулъ

ермолку съ одного боку на другой.

— О безсмертіи души.... Говорить: неужели я должна про-

— Ну, что же мужъ на это?

— Мужъ, конечно, говоритъ: «чего ты ищешь? что намъ сътобою надобно? Живемъ мы слава Богу». А въдь они люди богатые: за попадьей было приданаго тысячъ десять: она дочь полкового священника.... Само собою разумъется, съ дътства вращалась среди офицеровъ, и набаловалась....

Въ это время въ залу вошли свояченица и дочь Карпова,

Варвара Егоровна.

- Пора матушка, пора: не стыдно ли такъ долго спать? говориль старикъ, цёлуя дочь: самоваръ давно на столѣ, а вы прохлаждаетесь....
- Мы съ тётей давно встали, папочка, отвъчала дочь, приготовлянсь дълать чай.
- Чего вы брюзжите? подёловавъ Карпова, сказала свояченица: видите, какое чудное утро? Сегодня мы хотимъ отправиться въ лёсъ... Здравствуйте батюшка, отнеслась она къ священнику: благословите....

Священникъ осънилъ ее крестомъ и произнесъ:

- Надо, Александра Семеновна, пользоваться временемъ; а то ягоды скоро скосятъ... да и благо погода стоитъ.
- О чемъ вы туть говорили? спросила Александра Семеновна, садясь за столъ.
  - Да вотъ о церквахъ; о погореловскомъ графъ....

— Ну что? Скажите пожалуйста: что графъ?

— Ничего: живеть въ своемъ имѣніи, занимается науками.... Я недавно туда ѣздилъ....

— Въ самомъ дѣлѣ? Что же, вы его не видали?

— Нѣтъ-съ, видѣлъ—мимоѣздомъ. Я ѣхалъ этакъ въ сторонѣ, а онъ верхомъ, въ бѣлыхъ брюкахъ.

— Что же, красивъ онъ?

— Очень.... очень даже красивъ....

— Ахъ, Боже мой! хоть бы однимъ глазкомъ взглянулъ.... Егоръ Трофимычъ! обратилась Александра Семеновна къ Карнову:—какъ бы познакомиться съ графомъ?

— Я ужъ не знаю какъ; съ отцомъ его я былъ знакомъ; а

этотъ живетъ здёсь безъ году недёлю: больше разъёзжалъ гдёто. Впрочемъ, если вамъ такъ хочется....

— То что?

— Что, папочка? весело спросила дочь.

- Вотъ прівдетъ Вася.... онъ познакомится съ графомъ....
- Ахъ да! воскликнула Александра Семеновна: хоть бы поскоръй пріъзжаль Вася; какъ вспомнишь эту несносную зиму, Боже мой! Я не знаю, какъ мы живы!...
- А вашъ сынокъ скоро прівдеть? спросиль хозяина священникъ....
- Жду со дня на день.... теперь у нихъ экзамены кончились.... Мой сынъ тоже естественникъ, внушительно взглянувъ на священника, замътилъ старикъ.
- Естественники? спросиль батюшка:— імм.... да-сь! доброе діло!... Что бишь я слышаль про графа? дай Богь память!

Всъ съ напраженнымъ вниманіемъ глядъли на священника....

- Будто бы онъ... конечно, можеть быть все это пустяки... я самъ слышаль отъ людей....
  - Да что такое?
- Будто бы онъ науками-то вовсе не занимается, а съ дворовыми людьми бътаетъ по полямъ, да перепеловъ ловитъ....
- Вздоръ какой! ну, можно этому повърить? сказала Александра Семеновна: вы сами посудите, батюшка.
  - Конечно... я слышалъ... За что купиль, за то и продаю....
- Это просто деревенскія сплетни!... Графъ, какъ челов'я серьезный и ученый, прі валь въ наше захолустье попробовать прим'єнить научныя св'яд'єнія къ нашей жизни, а про него распустили слухъ, что онъ перепеловъ ловить!... Ахъ, какой народъ!... На лиц'є Александры Семеновны выразилось негодованіе и она прибавила:—впрочемъ гораздо лучше оставить этотъ разговоръ: къ наукъ нельзя такъ легкомысленно относиться.... Егоръ Трофимычъ! я вамъ не сказывала моего горя?
  - Что такое?...
- Мой грачь, у котораго было сломано крыло, сегодня утромъ скончался....
  - Въчная память, усмъхаясь сказаль старикъ.Надо рыть могилку, присовокупиль батюшка.
- А вы какъ думаете? Неужели я его такъ брошу.... Я ему сейчасъ пойду рыть могилку.... Бъдный, бъдный! и отъ чего такъ скоро умеръ?... Бывало гдъ-бы онъ ни былъ, только скажи: милый грачъ!... сейчасъ отзовется и придетъ....
  - А остальные ваши питомцы живы?
  - Слава Богу! A на счетъ графа, батюшка, вы такихъ-

слуховъ не распускайте... пожалуйста! вёдь это ужасно!!.. это ни на что не похоже....

— Помилуйте, мнъ самому говорили....

— Я васъ покорнъйше прошу....

Александра Семеновна попросила себѣ другую чашку чаю, утерлась платкомъ и замолкла: на ея лицѣ выступила краска. Старикъ, глядя на нее, посмѣивался. Батюшка, понявъ свой промахъ, перемѣнилъ разговоръ:

— Всѣ помаленьку начинаютъ съѣзжаться въ деревни: теперь въ городахъ тяжко... пыль.... Вотъ, говорятъ, Новоселовъ-

прівхаль изь Петербурга.

— Нашъ сосъдъ—Андрей Петровичъ? спросилъ старикъ.

- Да-съ! Говорятъ, дня три или четыре тому назадъ прибылъ.
- Каковъ? и до сихъ поръ не провъдаетъ насъ.... Значитъ онъ до сихъ поръ не опредълился на службу.... Странный человъкъ! въдь получилъ университетское образованіе.... онъ то же натуралистъ.

— Человъкъ добропорядочный. Этого нельзя отнять....

Въ залу вошла хозяйка съ бледнымъ лицомъ и томными глазами, въ беломъ пеньюаре: въ рукахъ у ней былъ флаконъ съ духами. Принявъ благословение у священника, она обратилась къ мужу:

— Тамъ къ тебъ, мой другъ, пришли мужики: должно быть на счетъ земельки.... Она съ усмъщкой посмотръла на батюшку: — не могу равнодушно смотръть на этотъ народъ: со мной сейчасъ

делается дурно....

На улицѣ вдругъ раздался звонъ колокольчика: все семейство устремилось къ окнамъ. Тройка почтовыхъ лошадей подъѣзжала къ церкви. Священникъ, вглядываясь въ проѣзжающаго, говорилъ: «ужъ не къ намъ ли изъ консисторіи?...» Но тройка, миновавъ церковь, повернула прямо къ дому Карповыхъ. Женщины вскрикнули:

— Вася, Вася!

Всѣ вышли на крыльцо, къ которому подъѣхалъ бравый молодой человѣкъ въ бѣломъ пальто. Это былъ сынъ Карпова. Произошла обычная сцена свиданія, зазвучали поцѣлуи, посыпались распросы; батюшка, поздравивъ Карповыхъ съ радостію, отправился домой. Черезъ полчаса молодой человѣкъ сидѣлъ за самоваромъ въ кругу родного семейства. Сообщивъ нѣкоторыя подробности изъ своего путешествія, онъ объявиль:

— Ну-съ, увъдомляю васъ, что университетъ я оставилъ.

— Какъ такъ? спросили всъ.

- Очень просто. Завершаю свое образование и поселяюсь здёсь съ вами.
  - Что же ты будешь дёлать? спросила мать.
- Буду знакомиться съ хозяйствомъ, охотиться, изучать химію. Это мой любимый предметь. Да и, наконецъ, папаша слабъ, я ему буду помогать. Студентъ поцъловалъ руку отца и спросилъ: ты не сердишься на меня, что я бросилъ университетъ?

— Помилуй! напротивъ! Я же тебъ писалъ нъсколько разъ: пріъзжай, какъ только вздумаешь.

— Послушай, Вася! возразила Александра Семеновна: неужели ты съ этихъ поръ хочешь закабалить себя въ деревнъ?

— Да! закабалить! энергично сказаль молодой человъкъ: а знаете вы причины, почему и оставиль университеть? Въдь вы ихъ не знаете. Вы не можете себъ представить, что такое медицинскій факультеть!...

Старикъ усмъхнулся и сказалъ:

— Вотъ то же самое онъ говорилъ про юридическій и филологическій факультеты: «вы не можете себѣ представить!»

— Ну да съ этими факультетами я покончиль, болъе и болъе воодушевляясь говориль юноша: теперь послушайте, что я вамъ скажу про медицинскій. Я не могу до сихъ поръ понять, какимъ образомъ медицина въ моей головъ перевернула все вверхъ дномъ! познакомившись съ нею, я совершенно охладълъ къ жизни, даже потеряль всякое уважение къ людямъ. Ей-богу.... Вообразите себъ: всякій изъ насъ, какъ извъстно, любитъ цвъты напримъръ: да и въ самомъ дълъ они прелестны, — чудо въ своемъ родъ, какъ чудо все, что только произвела природа. Теперь не угодно ли вамъ послушать университетскія лекціи объ этихъ цвътахъ, или вообще о растеніяхъ: вамъ, въвая, нехотя, потому что профессорамъ надожло нъсколько десятковъ лътъ читать одно и то же, сообщаютъ, что чашечка пятиразверзная, пестикъ одинъ, листья перистовыемчатые, обратно-яйцевидные и т. д. И все это читается вяло, монотонно, какъ будто профессора отбывають самую несносную для нихъ повинность.... Затъмъ, представьте себъ эти распластанные, изръзанные трупы, этихъ молодыхъ людей съ ножами....

— Фи! не разсказывай пожалуйста, воскликнули дамы: c'est

affreux!...

— Нътв, въдь это любопытно. Разъ я вхожу въ физіологическій кабинеть, и вдругь вижу: студенть лъть 17-ти разръзаетъ брюхо живому щенку; несчастное животное распластано на столъ

и кръпко привязано за всъ четыре ноги; морда тоже завязана, и щеновъ издаетъ глухой, страдальческій стонъ....

- Боже мой!... какое варварство!... воскликнули дамы. У Варвары Егоровны на глазахъ появились слезы. Студентъ прополжаль:
- Нужно было видёть это безсердечіе, съ которымъ молодой человѣкъ тиранилъ бѣдное животное. Во время этой вивисекцій, онъ держаль въ зубахъ сигару, и то-и-діло отходить въ уголъ къ товарищамъ, съ которыми бесъдовалъ о Шумскомъ, о Тартюфъ и т. д. Или такое зрълище: толпа молодыхъ людей, окруживъ чахоточнаго больного, выслушиваетъ его грудь и чуть не съ восторгомъ кричить: «великоленныя каверны!» Да что! это я вамъ разсказалъ милліонную долю.... а составъ, а правила университетскія!... Обо всемъ этомъ надо написать такое же многотомное сочиненіе, какъ Исторія Россійскаго государства Карамзина.
- А мы думали, что ты будешь докторомъ, замътила мать. — Какой я докторъ? помилуйте! да теперь всв порядочные медики сознаются, что лечить значить шарлатанить, что самый лучшій врачь — натура, а самое лучшее лекарство — хорошая

пища, правильный образъ жизни и т. п.

— Ну, отъ чего же ты бросиль филологическій факультеть? спросила Александра Семеновна.

— Я ужъ вамъ говорилъ, что тамъ частицу quod объясняютъ нъсколько лекцій: какъ употребляль ее Цицеронъ, Корнелій Непотъ, Тацитъ, Титъ Ливій....

— A юридическій?

— Объ этомъ и говорить не стоить! это не что иное, какъ факультеть пустозвонства. И какой изъ меня можеть быть юристь? Обвинять преступника, ссылать его на каторгу я не могу.... Впрочемъ, я зналъ бы что дълать.... у меня есть свой кодексъ....

Ну, ужъ пожалуйста не умничай....
Слушаю. Студентъ взглянулъ на сестру и спросилъ: чтб это? ты никакъ плачешь, мой другъ?

— Мив жаль щенка! вымолвила Варвара Егоровна: — бъдный!

Студентъ обнялъ сестру.

— Добрая душа, ты еще не знаешь, что люди подчасъ бывають хуже звърей. Впрочемь, не дай Богь тебъ познать эту истину!... Ахъ да! я вамъ и не сказалъ самаго интереснаго: въдь я заъзжаль къ Новоселову: онъ уже нъсколько дней какъ прівхаль изъ Петербурга.... Вообразите себъ.... Подъвзжаю къ его хатъ, смотрю, дверь отперта. Думаю, не самъ ли хозяинъ туть? Вхожу и вдругь вижу, что вы думаете? Андрей Петровичь

Новоселовь самъ готовить себь объдь, стоить передъ печкой и смотрить, какъ варится каша. Спрашиваю: Андрей Петровичь, что съ вами? Онъ говорить: «какъ видите, готовлю объдъ». А было дъло часовъ въ 8 утра: значить онъ держится русскаго обычая на счеть объдовъ: готовить кушанье въ затопъ. — Какъ вы сюда попали? давно ли изъ Питера? «Изъ Петербурга я, говорить, дней пять». А ужъ онъ около двухъ лътъ не былъ въ своемъ имъніи. Я ему объявиль, что бросилъ университеть. — Ну, а вы что? спрашиваю: не пробовали служить? «Пробоваль, говорить: разумъется, бросиль все и ръшился жить здъсь, въ своей хатъ». — А дълать что же будете? «Какъ что? Буду пахать землю». Я такъ и повъсилъ носъ... вотъ тебъ и наука! Человъкъ съ университетскимъ образованіемъ хочетъ пахать землю...

Чудеса!... усмѣхаясь проговорилъ старикъ.
Ну, это одна фантазія! воскликнули дамы.

— Нѣтъ, не фантазія! вопросъ о пахотѣ недавно былъ возбужденъ въ нашей литературѣ....

— Да не пом'єшался ли Новоселовъ?...

- Онъ-то не помѣшался! А не помѣшался ли весь нашъ общественный строй!... грозно произнесъ юноша.

— Что же, ты просиль къ себъ Новоселова? спросиль старикъ.

— Онъ объщался прівхать сегодня вечеромъ. Мнѣ было-хотълось съ нимъ поговорить побольше, да я спѣшилъ домой и его не хотъль стъснять.

Всѣ призадумались.

— Нечего сказать, проговорила Александра Семеновна, груст-

ныя времена: ни за что гибнуть лучшія силы!...

— Воть бы васъ заставить работать! обратился старикъ къ дамамъ: жать, молотить.... на прудъ ходить.... А то постоянно пищатъ: папочка! поъдемъ въ городъ! тамъ театры, концерты.... И ты тоже, баловница, сказалъ старикъ дочери: «поъдемъ, папочка, въ Москву!» уши прожужжала.... Я вотъ тебя заставлю огурцы солить, да за индюшками ходить.

— Ну ужъ, пожалуйста! мы и такъ едва ноги таскаемъ....

сказала Александра Семеновна.

— Нѣтъ! продолжалъ студентъ, я теперь просвѣтлѣлъ! И слава Богу! Я понялъ, что такое наше образованіе.... Оно калѣчитъ людей, выжимаетъ изъ насъ всю кровь.... Недавно я читалъ гдѣ-то, что школа имѣетъ на учениковъ самое гибельное вліяніе: молодые люди тупѣютъ, чахнутъ, а нѣкоторые даже перестаютъ рости, — такъ что подъ гибельнымъ вліяніемъ школы люди начинаютъ вырождаться.... Насчетъ нашихъ гимназій такъ

тамъ прямо сказано, что педагоги своими уроками гонятъ учениковъ, какъ почтовыхъ лошадей.... Славные ямщики!...

— Что же, по твоему, такъ и оставаться невъждой? возра-

зила мать.

— Лучше нев'єждой, проговориль молодой челов'єкь, — но здоровой, рабочей силой, нежели сухимь букво вдомь и ученымь бюрократомь, да вдобавакь еще....

Студентъ всталъ и объявилъ:

— Довольно объ этомъ!... Пойдемте лучше въ садъ.... Что́, жива моя лошадь?

- Жива, сказалъ старикъ: ходить въ пристяжкъ.

— Ну, а твои собаки, куры? спросиль Василій Егорычь сестру.

— Пойдемъ, я тебъ покажу: посмотри, Вася, какіе у меня

пыплята....

Варвара Егоровна взяла брата подъ руку и всѣ отправились въ садъ.

Любуясь цвътами, зеленью, липовой аллеей, молодой чело-

въкъ говорилъ:

— Ахъ, какъ у васъ хорошо! Земной рай! Итакъ, папа, ты не сердишься, что я прівхаль? Да и почему мнѣ не посвятить себя агрономіи? въдь ты болье половины своей жизни занимался хозяйствомъ.... А по теоріи Дарвина, яблоко не далеко падаеть отъ яблонки.

Изъ саду все семейство отправилось во флигель, старинное зданіе, выстроенное на случай прівзда гостей, гдв должень быль жить Василій Егорычъ. Осмотрѣвъ комнаты, молодой человѣкъ назначиль одну изъ нихъ для Новоселова и решился просить его перебраться сюда на цёлое лёто, такъ какъ земля Новоселова сдана была въ аренду до сентября, значить, до того времени дълать ему было нечего въ своемъ имъніи; а если онъ непремънно захочеть пахать, то Василій Егорычь объщался снабдить его и сохою и лошадью. Не разсчитывая на знакомство въ своемъ околотив, молодой человвить дорожиль Новоселовымъ, какъ человъкомъ просвъщеннымъ и бывалымъ, съ которымъ не будеть скучно всему семейству. Женщины извъстили его о прівздъ графа, о его ученыхъ занятіяхъ; онъ принялись упрашивать Василія Егорыча събздить въ Погорблово, сдблать визить графу. Молодой человъкъ изъявилъ свое согласіе. На возвратномъ пути къ дому, Александра Семеновна сказала своей племянницъ:

— Ты, Варя, смотри не влюбись въ графа. Я знаю, Новоселовъ не произведетъ на тебя впечатлънія... ты его ужъ знаешь...

но графъ... графъ... Я боюсь за тебя....

— Меня они оба интересують, сказала дъвушка.

— Новоселовъ-то чёмъ же?

— Какъ же, тётя? такой умный человѣкъ, а хочетъ пахать. Александра Семеновна засмѣялась и сказала:

— Да это онъ просто хочетъ прослыть за оригинала. Но

трафъ... я заочно влюблена въ него!...

— Я тоже съ нетеривніемъ хочу видеть этого столичнаго льва, сказала Карпова.

— Заварилъ ты у меня кашу! замътилъ старикъ сыну, бабыто ужъ теперь влюбились въ графа.

Карпова обняла мужа и, цёлуя его, сказала:

— Да развѣ я промѣняю тебя на кого-нибудь? Что́ нынѣшняя молодежь? На что́ она похожа?

— Нѣтъ, мой другъ, замѣтилъ старикъ; я хорошо помню мословицу: не вѣрь коню въ полѣ, а женѣ въ подворъѣ!

## IV.

# новоселовъ.

Послѣ обѣда молодой Карповъ отправился во флигель соснуть, такъ какъ онъ проѣхалъ болѣе тысячи верстъ, не отдыхая. Старикъ, по всегдашнему своему обыкновенію, сидѣлъ въ комнатѣ жены въ огромныхъ, старинныхъ креслахъ, и дремалъ. Накрывъ его платкомъ отъ мухъ, Карпова ушла наверхъ, гдѣ Александра Семеновна, при помощи горничной, разсаживала цвѣты. Варвара Егоровна съ дворовыми и крестьянскими дѣвицами качалась въ саду на качеляхъ. Мало-по-малу спустились сумерки. Зала освѣтилась лампой. На столѣ явился самоваръ.

Около девяти часовъ къ крыльцу подъбхала крестьянская тельта, изъ которой вылъзъ плотный мужчина лътъ тридцати-двухъ, съ окладистой бородой, въ сюртукъ и въ русскихъ сапогахъ.

— Прикажете подождать? спросиль мужикъ.

— Нътъ, ступай! Отсюда я какъ-нибудь доъду, сказалъ гость;

воть тебъ за труды....

Мужикъ снялъ шапку, взялъ деньги и, стоя на коленяхъ въ телете, задергалъ возжами лошадь, къ морде которой начали бросаться собаки. Въ это время изъ саду выбежала, съ большой куклой на рукахъ, Варвара Егоровна и закричала на собакъ: оне, искоса поглядывая на госпожу, вдругъ смолкли и начали расходиться по сторонамъ.

— Здравствуйте Варвара Егоровна! пожимая руку девушке.

сказаль гость, какъ вы выросли!... и узнать нельзя....

— Вѣдь мы съ вами не видались около двухъ лѣтъ, отвѣчала Варвара Егоровна: вы тоже измѣнились, Андрей Петровичъ, пополнѣли, обросли бородой....

— И постаръть, добавиль гость. Что это, вы въ куклы

играете?

— Да, играю; посмотрите, какая славная кукла: крестьянская баба, въ понявъ, въ даптяхъ...

— Ваши дома?

— Дома; братъ Вася во флигелъ. Катя! обратилась Варвара Егоровна къ сдной изъ дворовыхъ дъвицъ, завтра приходи опятъ качаться, да захвати съ собой гармонію....

— Варвара Егоровна, а намъ приходить? спросили крестьян-

скія дівушки.

— Непремънно, да чтобы пъсни играть и плясать....

- Вы весело проводите время, говорилъ гость, входя въ переднюю....
- Еще бы!... проговорила дѣвушка и въ одну минуту очутилась въ залѣ съ извѣстіемъ: знаете кого я привела? Андреж Петровича.

Въ залѣ сидѣли дамы и старикъ. Молодой Карповъ еще не просыпался. При появленіи Новоселова, дамы воскликнули:

— Давно пора вамъ показаться... Гдъ это вы пропадали,

Андрей Петровичъ?

— Садитесь-ка, сказалъ старикъ.

- Фи! да онъ въ русскихъ сапогахъ! воскликнула Карпова. Варя! подай мнъ флаконъ.... Что съ вами? не совъстно вамътакъ одъваться?
- Чтожъ, осматривая свою одежду, говорилъ гость, я не знаю, чъмъ дуренъ мой костюмъ?
- Ничего! Въ деревнъ надо жить по-деревенски, замътилъстарикъ. Ну-ка, разсказывайте, гдъ были, что видъли....

Новоселовъ сълъ за столъ.

- Въ последнее время и жиль въ Петербурге, и часто, Егоръ Трофимычь, вспоминаль васъ: помните, вы когда-то говаривали, что въ Петербурге живуть одни непомнящие родства....
- Ахъ, да, да.... чтожъ, развѣ это не правда? Признаюсь, не люблю я этого города!... сказалъ Карповъ, вертепъ....

— Ну, а на службу не поступили до сихъ поръ? спросила. Александра Семеновна.

— Какая служба! Богъ съ ней!

- Что же? вы въдь не Рудины... вы люди новые, вамъ-«стыдно безъ дъла шататься...
- За то у насъ и другіе вопросы, нежели у Рудиныхъ: тѣ въкъ цѣлый исполинскаго дѣла искали...
  - A вы чтоже?
  - А мы не погнушаемся и черной работой....
- Скажите, Андрей Петровичъ, правда, будто вы хотите нахать землю...
  - Совершенно правда. Васъ это изумляеть?
- Кого это не изумить? При вашихъ свъдъніяхъ, вы хотите взяться за соху.
- Вотъ свъдънія-то и привели меня къ тому, что надо взяться за соху... Знаете ли что, Александра Семеновна: мы такъ привыкли ъсть готовый хлъбъ, что ужъ не только нахать, просто купить себъ къ объду провизіи на рынкъ мы считаемъ за дъло недостойное насъ. Странно то, что ъсть намъ не стыдно, а добывать пищу стыдно.
- Браво, браво, сказалъ старикъ, хорошенько ихъ! а то только и слышишь: ахъ, какая скука! Боже! какая скука!... А отчего?—все отъ бездълья!...
- Впрочемъ, я не знаю, какъ для кого, продолжалъ Новоселовъ, по крайней мъръ относительно себя я ръшилъ....
  - Пахать? Ну, а намъ, по вашему, жать и снопы вязать?
- Позвольте, чёмъ же дурно это занятіе? По моему, все же лучше взяться за черную работу, нежели жить такъ, какъ живетъ весь нашъ такъ-называемый образованный классъ? Нѣтъ-съ, Александра Семеновна, въ природъ существуетъ правда: вы посмотрите, всъ эти образованные, устроившіе себъ карьеру—задыхаются отъ скуки....
  - Значить вы идете противъ образованія, противъ науки?
- Нѣтъ, я ратую только противъ такого образованія, какое существуеть у насъ. Просвѣщаемся мы изъ-за погони за карьерами, полагая все свое счастіе въ окладахъ, да въ квартирахъ; мало того, мы добиваемся совершенной праздности; въ настоящее время весь Петербургъ, вся Москва, весь цивилизованный русскій міръ хочетъ выиграть двѣсти тысячъ—для чего? для того, чтобы всю жизнь лежать на боку со всѣмъ своимъ потомствомъ.... За то посмотрите, что дѣлается въ Петербургъ-то!
- Что такое?... Разскажите-ка, Андрей Петровичь, посмѣиваясь сказаль старикь.

Новоселовъ закурилъ сигару.

— Въ нашей сѣверной Пальмирѣ, особенно въ послѣднее время, когда ученіе Дарвина, понятое въ смыслѣ обиранія ближ-

няго, вошло въ плоть и кровь каждаго, процебтаетъ непроходимая тоска. Петербургскій житель (я разум'тю петербуржца обезпеченнаго) чувствуетъ въ себъ такую неисходную пустоту, чтоему страшно остаться съ самимъ собою наединъ, какъ ребенку въ темной комнатъ. Неугодно ли вамъ взглянуть на Невскій около двухъ часовъ пополудни, когда столичное население съболоыми силами несется за впечатлѣніями; это населеніе, какърыба въ жаркое время, шарахается въ разныя стороны: тоскавыгнала всёхъ изъ домовъ и преследуетъ, даже по улице, массы людей въ скунсовыхъ и бобровыхъ шубахъ. Всв предприняли походъ противъ общаго врага — ошеломляющей скуки. При этомъ замвчательно то, что, какъ говорилъ когда-то Робертъ Овэнъ, вст во враждт ст каждымт и каждый во враждт со встми-Поголовное отупиніе доходить до такой степени, что лишь только часовая стрълка укажетъ 61/2 вечера, по всъмъ улицамъ сломя голову летять кареты, тройки, кукушки, рыболовы, и всеэто стремится въ театры, какъ въ овчую купель, въ чаяніи омыться отъ проказы, всѣ какъ будто вдругъ почувствовали приближеніе смерти... А вёдь кажется, чего бы желать всёмь этимъ людямъ въ бобрахъ, да въ скунсахъ? Слава Богу, все есть.... удобства на каждомъ шагу: обидёль кто-есть судь: даже на каждомъ перекресткъ стоитъ полицейскій чиновникъ, который смотритъ, не задъли бы васъ плечомъ, оглоблей, не сказали бы вамъ дерзкаго слова. Всть хотите? тысячи ресторановъ и трактировъ къ вашимъ услугамъ. Объ увеселеніяхъ и говорить нечего.... Между тъмъ скука, какъ море, волнуется повсюду. Такъ предложить нашему образованному классу пахать вемлю-давно пора!... На что весь этотъ людъ народу? Цивилизація, основанная на тунеядствъ, развращаетъ только людей, дълаетъ ихъ отребьями міра сего... Вы вспомните хоть одно: наприм'єрь, въвашемъ прудъ кто-нибудь утонулъ... въдь ни мы съ вами, ни одинъ петербургскій «прогрессисть», не полізеть туда, особенно въ октябръ... а любой мужикъ пользетъ, намочится, простудится, и все-таки достанеть своего ближняго.... Мы же будемъ красноръчиво разсуждать о гражданскихъ доблестяхъ, разыгрывать изъ себя одержимыхъ гражданскою скорбію.... Вотъ почему, Александра Семеновна, я и обратился къ сохъ, въ надеждъ хоть сколько-нибудь себя исправить.... Мы Сатурново кольцо, отдёлившееся отъ планеты, или върнъе, нарывъ, которому надо же когда-нибудь прорваться... При этомъ нельзя не вспомнить Руссо, который въ своемъ «Эмиль» совътуетъ добывать насущный хлъбъ собственными руками: вамъ, говоритъ, не будетъ тогда надобности подличать, лгать передъ вельможами, льстить дураку, задобривать швейцара и т. д.; пускай мошенники заправляють крупными дёлами, вамъ до этого нёть дёла; добывая же своими руками хлёбъ, вы будете оставаться свободными, здоровыми и чест-

ными людьми....

— Да, Андрей Петровичь! вдругь воскликнуль старикь, всеэто хорошо, прекрасно, умно; вамь Петербургь надобль, служить вы не хотите, значить решено!... Воть что: въ самомъ деле поселяйтесь съ нами въ деревне и принимайтесь хозяйничать... По опыту вамъ скажу—лучше ничего не можеть быть на свете, жакъ сельское хозяйство.... Я уверень, что вы его страстно полюбите.... Но только этоть вздорь выкиньте изъ головы.

— Какой вздоръ?

Самому пахать землю... Какъ это можно!...
О, нътъ, Егоръ Трофимычъ... Я ръшился....

— Ну, какъ хотите! Я увъренъ, однако, что вы сами скоро убъдитесь, какъ многаго вы еще не знаете, хотя и странствовали долго по бълу-свъту.... Во всякомъ случав поживите-ка у насъ пока... давеча Вася хотълъ васъ просить объ этомъ... онъ и комнату вамъ приготовилъ...

Старикъ потрепалъ гостя по плечу.

Особенная любезность и вниманіе, которыя проявиль старикъ въ отношени къ Новоселову, имъли своимъ источникомъ весьма житейское обстоятельство. Слушая проповёди Андрея Петровича, онъ мысленно дълалъ имъ подстрочный переводъ такого содержанія: пропов'єдникъ, какъ видно, угомонился, — онъ у пристани; ть безпокойныя страсти, которыя обуревають юношей, смынились определеннымъ, трезвымъ взглядомъ на жизнь: города, эти омуты разврата и мотовства, потеряли для него обаятельную силу; человъкъ установился, и нътъ никакого сомнънія, что изъ него выйдеть дъльный, разсчетливый и трудолюбивый хозяинь, у котораго, однако, весьма порядочное имъніе. Сверхъ того, старикъ зналъ Новоселова какъ добраго и честнаго своего сосъда: слушая съ удовольствіемъ его энергическія рекламы противъ мотовства, дармобдства, праздности городской жизни, Карповъ въ тоже время съ необыкновенною нъжностію поглядываль на свою дочь, составлявшую предметь его родительской заботливости и даже тревоги относительно ея будущности, такъ какъ, по его мненію, во всемъ околоткъ не было ни одного молодого человъка, на котораго бы онъ могъ разсчитывать, какъ на будущаго зятя, и который бы, женившись на Варварѣ Егоровнѣ, не промоталъ ея состоянія. Новоселовъ же представляль много задатковь, обезпечивавшихъ родительскія надежды и планы... «По крайней мѣрѣ не мъщаетъ поприсмотръться къ Новоселову», ръшилъ старикъ. Дамы, напротивъ, не только не увлеклись пропагандой Новоселова, но даже видѣли въ ней прямую солидарность со взглядами:
и убѣжденіями Карпова, закабалившаго ихъ въ такую трущобу,
изъ которой онѣ день и ночь думали вырваться, какъ изъ острога:
поэтому онѣ и не разсчитывали на Новоселова, какъ на зятя;
по ихъ мнѣнію, зять долженъ быть ихъ спасителемъ: онъ никакъ
не долженъ порицать городовъ уже по одному тому, что въ городахъ есть театры и разнаго рода увеселенія. Такимъ спасителемъ могъ быть только человѣкъ свѣтскій, galant-homme, жуиръ,
но ни въ какомъ случаѣ не пахарь и проповѣдникъ сохи.

- Ну что вамъ тамъ дѣлать въ своемъ имѣніи, говорилъ старикъ Новоселову: земля ваша сдана въ аренду; ни прислуги у васъ, ни заготовленной провизіи; вѣдь вы какъ съ неба свалились въ свою хату. Поживите-ка у насъ, и намъ съ вами будетъ веселѣй....
- Действительно, отвёчаль Новоселовь, до перваго сентября мнё дёлать нечего на своей землё....

— Ну и погостите у насъ....

— Если я останусь у васъ, то съ условіемъ....

- Говорите, сь какимъ? отвѣчалъ весело старикъ.

— Пахать землю... до сентября....

— Въ чемъ же дёло? ну, вамъ дадутъ соху и клячу. Пашите, коли охота беретъ.... Я знаю, что вы скоро набъете оскомину....

— Не безпокойтесь! Я положиль себь за правило каждый

день, во что бы то ни стало, вспахать полдесятины....

— Фуй!... Оставьте пожалуйста ваши замыслы... воскликнула Карпова; право, я ужъ и сама начинаю сомнѣваться въ пользѣ образованія: ну, скажите, чему васъ выучили? Пахать землю!... Варя! подай мнѣ vinaigre de toilette....

Въ это время вошелъ молодой Карновъ.

- А! Андрей Петровичъ! вотъ это дѣлаетъ вамъ честь, что сдержали слово; а ужъ я вамъ приготовилъ комнату, да еще какую: съ цвѣтами и огромной картиной, представляющей избіеніе десяти тысячъ младенцевъ во времена Ирода. Давно вы пріѣхали?
  - Только сейчасъ.
- A ужъ онъ намъ тутъ говорилъ такія пропов'єди! сказала Карпова.

— Что, о пахотъ? спросилъ молодой Карповъ.

— Нѣтъ, подхватилъ старикъ; я съ своей стороны очень благодаренъ Андрею Петровичу: ей-богу дѣло говорилъ, особенно насчетъ Петербурга.... что дѣло, то дѣло! А и вирямь всѣ хотятъ ѣсть хлѣбъ на боку лежа, да еще обманывать другъ друга.... отъ прощалыть отбою нътъ!... Нътъ, вы, Андрей Петровичъ, по-

жалуйста поживите у насъ...

— Разумъется, сказалъ сынъ. Да развъ я его пущу отсюда? Итакъ, ръшено? вы остаетесь? А на-дняхъ съъздимъ съ вами тутъ къ нѣкоему графу... Интереснѣйшій типъ! аристократъ. изучающій естественныя науки. Понимаете, графъ-натуралистъ...

— Ахъ, Вася, пожалуйста събздите, сказали дамы; ла вы стунайте завтра! что вамъ тутъ дълать? А то, чего добраго, графъ

увдеть куда-нибудь - и останемся на бобахъ...

- Съ какой же стати я-то повду? возразилъ Новоселовъ, я съ нимъ не знакомъ, да и нътъ никакой крайности съ нимъ знажомиться...
- Андрей Петровичъ! мы всв васъ просимъ! заговорили дамы. Что вамъ стоитъ съвздить?

-- Безтолковыя бабы! перебиль старикь. Скажите, ради Хри-

ста! на что вамь этотъ графъ?

- Послушайте, любезнъйшій Егоръ Трофимычъ, возразила Александра Семеновна, не вы ли сами давеча говорили, что пріъдетъ Вася, онъ познакомится съ графомъ; въдь это ни на что не похоже!... вы ужъ начинаете отпираться отъ вашихъ словъ.
  - Ну, дѣлайте, какъ хотите! зажимая уши сказаль старикъ.
- Итакъ, Андрей Петровичъ, вы согласны?... объявилъ молодой Карповъ.
- Андрей Петровичъ! Я васъ прошу, сказала дъвушка, съѣздите....
  - Варя васъ проситъ, сказали дамы.

Старикъ вдругъ погрозился на дочь и сказалъ:

- И ты, негодная, туда же?... Постой ты у меня: недаромъ я тебя хотвлъ заставить индющекъ стеречь....
- Чтожъ, папочка, развъ я не съумъю? возразила дочь; я пожалуй и огурцы буду солить, какъ вы говорили....

Такъ тебѣ хочется познакомиться съ графомъ?

— Я ни разу не видала ни одного графа: какіе они такіе бываютъ?

Всв расхохотались. Старикъ попеловалъ дочь и сказалъ ей:

— Ну, спой же ты намъ что-нибудь....

— А вы поете? спросиль Андрей Петровичъ.

— И какъ еще поетъ! воскликнулъ старикъ, впрочемъ, однъ русскія п'єсни.... Я, признаться, терп'єть не могу иностранныхъ. Варя! «Выду-ль я на реченьку». Старикъ началъ: вы-ы-д-у-ль я...

Дъвушка взяла аккорды и запъла; молодые люди подхватили. Старикъ, сидя на диванъ, съ большимъ чувствомъ пълъ: «поо-осмотрю-ль на быструю».... причемъ онъ громко отбивалъ тактъ ногой.

— Неправда-ли, хорошая пъсня? спросилъ онъ: и все это такъ просто....

— А вы поете прелестно! обратился къ дъвушкъ Новосе-

ловъ: у васъ очень сильный сопрано.

— Ага! она у меня, батюшка, знатная пѣвица! сказалъстарикъ: а главное, все самоучкой.... Ну-ка Варя. — «Стонетъсизый голубочекъ».

По окончаніи пенія дамы объявили: - господа! надо распо-

рядиться на счетъ экипажа.

— Папа, мы повдемъ въ тарантасв, сказалъ сынъ. — Не ловко! возразили дамы: надо въ коляскв....

— Разумфется, къ нему надо фхать въ коляскф, сказалъстарикъ: онъ хоть лыкомъ сшитъ, а все же его сіятельство.

Дамы, тронутыя любезностію старика, принялись цёловатьего, и вечеръ, къ общему удовольствію, окончился весело....

Молодые люди отправились во флигель. Хозяинъ вышелъ на крыльцо проводить ихъ. Съ верху, съ балкона раздался женскій голосъ: покойной ночи...

- Все-ли у васъ тамъ есть: подушки, од вала? спрашивалъстарикъ.
  - Bce, Bce!
  - Не нужно ли вамъ провожатаго?...

— Прощайте!... не надо!

Между темь, какъ уже далеко было за полночь и во флитель было темно, въ домь свытились огни: тамъ шла оживленная беседа по поводу предстоящаго знакомства съ графомъ. Дамы собрались въ кабинетъ хозлина и энергически внушали ему мысль, что графъ, сообразно своему званію, вдоволь пожупровавшій и наскучившій пустотой свётской жизни, непремѣнно долженъ обратить вниманіе на Варю, какъ на свѣжій полевой цвътокъ; ибо извъстно, что люди, цзнъженные утонченностію цивилизаціи, всегда обращаются къ простоть, къ дубравамъ и сельскимъ дъвамъ: онъ приводили въ примъръ карамзинскаго Эраста, вспыхнувшаго благородною страстью къ «Бъдной Лизъ»; Евгенія Онъгина и Татьяну, наконецъ Фауста, влюбившагося въ простую, необразованную девочку Гретхенъ. Съ этими странностями человъческой натуры старикъ быль знакомъ по собственному опыту, и какъ человекъ, въ свое время съ избыткомъ вкусившій благъ земныхъ, онъ не возражалъ дамамъ. Но его разсчеты на графа, какъ на будущаго зятя, не согласовались съ воззрѣніями дамъ именно въ томъ отношеніп, что графъ есть не что иное, какъ вулканъ; кто можетъ поручиться, что этотъ вулканъ угасъ?... Старикъ даже увърялъ,

что натуры, подобныя графскимъ, княжескимъ, баронскимъ и т. п., представляють собою вулканы почти неугасаемые. Чтобы умърить воодушевленіе, съ которымъ дамы относились къ погоръловскому графу, Карповъ приводилъ въ примъръ Геркуланумъ и Помпею, за свою излишнюю довърчивость, засыпанные огненной лавой Везувія. Онъ высказаль, что гораздо основательние разсчитывать на Новоселова, который испыталь въ своей жизни много горя, съ ранняго возраста лишился отца и матери, лбомъ пробивалъ себъ дорогу, пріобръль твердый характеръ и правильный взглядъ на жизнь. Зная упрамство старика, дамы ему не возражали относительно достоинствъ Андрея Петровича. но вмёстё съ тёмъ, онё дали замётить старику: отъ чего же не сблизиться съ графомъ, какъ владельцемъ огромнаго именія? Притомъ есть много въроятностей, что графъ даже совсемъ не обратить вниманія на Варвару Егоровну; правда, она очень красива, умна, недурно поеть; но она мало развита, ея манеры черезчуръ ръзки, у ней нътъ дара слова; а умъніе пъть русскія п'єсни едвали будеть им'єть какое-нибудь значеніе въ глазахъ великосвътскаго человъка, слухъ котораго воспитанъ на утонченныхъ мелодіяхъ итальянской музыки. Старикъ быль побъжденъ этими доводами, онъ не могъ не сознаться, что дамы говорили правду, и ему стало обидно при мысли, что графъ, чего добраго, не удостоить вниманія его дочь.

Такъ какъ беседа велась дамами въ самомъ восторженномътонъ, невольно увлекавшемъ самого старика, то и кончилась она въ пользу того мнънія, что Варъ не мъщаетъ изъ себя представить нъжную лилію или нетронутый бутонъ, который могъ бы заинтересовать графа, не только какъ натуралиста, но и какъ знатока дъла. При этомъ ръшено было уговорить юношу обращаться съ графомъ наивозможно любезнъе, такъ какъ студентъ не разъ заявлялъ свое пренебреженіе къ аристократамъ, называя

ихъ выродившейся расой.

Господинъ пахарь (Новоселовъ), по мивнію дамъ, быль какъ нельзя лучше на своемъ мѣстѣ: проповѣдуя соху, онъ тѣмъ самымъ убѣждалъ людей, подобно Руссо, обратиться къ природѣ, къ ручейкамъ и лѣснымъ дебрямъ, гдѣ именно и произрастаютъ такіе плѣнительные цвѣты, какъ Варвара Егоровна; поэтому есть надежда, что его сіятельство тотчасъ устремится къ этому цвѣтку, благодаря тому, что не встрѣтитъ въ означенныхъ дебряхъ казенной вывѣски, которую онъ привыкъ встрѣчать въ городскихъ паркахъ: «травы не мять, собакъ не водить» и т. д.

Во время этого шумнаго собранія, Варвара Егоровна покойно спала на своей постелькъ, ни мало не предвида роли, какая ее

ожидала съ завтрашняго же утра. Такъ какъ Александра Семеновна спала въ одной комнатъ съ дъвушкой, то пришедши на верхъ со свъчой въ рукъ, она долго смотръла на спящую племянницу; повидимому, ее обуревали тревожныя мысли. Дъвушка вдругъ проснулась и съ изумленіемъ устремила взоръ на свою тётю.

— Варя, другъ мой, исполненная какого-то вдохновенія, проговорила Александра Семеновна: еслибы ты знала, о чемъ я

думаю....

— О чемъ, тётя? съ безпокойствомъ спросила дѣвушка. Тётя медленно опустилась въ кресла и голосомъ, въ кото-

ромъ слышалось утомленіе, произнесла:

— Ахъ, мы сейчасъ долго толковали о тебѣ, мой другъ.... Видишь ли, — надо говорить правду. Ты хороша собой.... почемъ знать? можетъ быть ты будешь графиней.... графиней, мой другъ! это великое слово!

При этихъ словахъ Александра Семеновна чуть не запла-

кала, а дъвушка испуганно вскочила съ постели.

— Что съ вами, тётя?

Александра Семеновна закрыла лицо руками.

— Тётя, милая, о чемъ вы плачете?

— Нѣтъ, я такъ... я не плачу, мой другъ, утираясь платкомъ говорила Александра Семеновна: мнъ грустно стало; я вспомнила свою жизнь, и мив показалось, что ты, которую я такъ любила, любила болъе, нежели самое себя, ты забудешь меня.... Но я успокоилась.... будь — что будеть... видно не возвратить того, что уже давно унеслось въ въчность. Вотъ въ чемъ дъло, моя милая, начала Александра Семеновна. Ты уже знаешь, что Вася завтра хочеть вхать къ графу. Нътъ никакого сомнѣнія, что графъ познакомится съ нами: ему пріятно будеть у насъ, благодаря такимъ людямъ, какъ Новоселовъ и твой братъ, съ которыми онъ будетъ бесъдовать объ ученыхъ предметахъ. Но кто знаетъ? можетъ быть ты ему понравишься... Ахъ, Варя! я безъ волненія не могу вспомнить объ этомъ! Представь себь, графъ! роскошный домъ, аристократическая обстановка, щегольскіе экипажи... пойми, мой другь, какая жизнь ожидаеть нась всёхъ! Онъ человёкъ богатый, у тебя у самой прекрасное состояніе. Мы могли бы всё за границу ёздить, въ Петербургъ, ужъ я не знаю куда! Охъ! мои нервы не выносять этихъ картинъ. Господи! вдругъ обратилась она къ образу: неужели для меня нътъ радости въ жизни.... Нътъ! ты щедръ, долготериъливъ и многомилостивъ....

Затёмъ началось нёчто въ родё репетиціи для Варвары Егоровны: тётя принялась ее учить, какъ можно дальше дер-

жать себя отъ графа, но такъ однако, чтобы ни въ какомъ случат не терять его изъ виду; не позволять ему целовать ни одного своего пальчика, поменьше съ нимъ разговаривать, ходить постоянно съ куклой въ рукахъ и разъ навсегда сказать графу. что папаша ей и думать не приказаль о замужествъ прежле. нежели ей исполнится 20 леть, на томъ основании, что только съ двадцатилътняго возраста дъвушка начинаетъ входить въ смыслъ. А если Варвара Егоровна замътитъ, что графъ начинаеть увлекаться ею, тогда еще болье надо его томить и мучить; самой же быть холодной и неприступной...

## IV.

## повздка.

Съ восходомъ солнца въ барскомъ домъ все начало пробуждаться; кучера повели поить лошадей; горничныя принялись бъгать изъ кухни въ домъ и обратно съ накрахмаленными юбками, утюгами, ботинками; кузнецъ справлялъ стоявшую у крыльца коляску; по двору бродили больные грачи-питомцы Александры Семеновны. Старикъ Карповъ давно проснулся и, утираясь полотенцемъ, посматривалъ изъ своего кабинета, какъ водовозъ запрягалъ лошадь; онъ спрашивалъ, почему въ водовозку не запрягають другую лошадь, и отъ чего наливка, которою черпають воду, никогда не привязывается къ бочкъ; мимо барина, по направленію къ саду, съ низкими поклонами, прошли деревенскія бабы съ люльками за плечами и заступами въ рукахъ; впереди ихъ шелъ садовникъ, съдой старикъ, въ бъломъ фартукъ: баринъ сделалъ и ему несколько вопросовъ; вавидевъ вдали медленно шедшихъ мужиковъ безъ шапокъ, баринъ приказалъ подавать себ'я од ваться. Во флигел'я, при громкомъ кудахтаньи куръ, молодой Карновъ, лежа въ постелъ, спрашивалъ лакея:

- Барыни встали?
  Никакъ нѣтъ! баринъ поднялся: они съ мужиками зани-
  - Андрей Петровичъ! громко крикнулъ Василій Егорычъ.
  - Чего? послышался хриплый голосъ изъ другой комнаты.
  - Вы проснулись?
  - Проснулся.
  - Хорошо спали?
  - Великольпно. Что это у васъ за пискъ на потолкъ?

— Крысы; должно быть, у нихъ идетъ борьба за существованіе: флигель старинный: цълыя покольнія развелись.

Василій Егорычь накинуль халать и вышель въ залу, гдѣ отвориль всѣ окна, выходившія въ садъ: тамъ, среди кустовъ сирени и акацій, бродили насѣдки съ цыплятами, чирикали воробьи и распѣвали пѣтухи.

— Андрей Петровичъ! какая, батюшка, погода! ни одинъ листокъ на деревъ не шевельнется. Тю-тю-тю! вдругъ закричалъ

Василій Егорычъ: Иванъ! впусти сюда щенка.

Лакей Иванъ отвориль дверь и въ залу вошелъ маленькій, чорный щенокъ, пригибая голову передъ хозяиномъ и ласково виляя хвостомъ. Василій Егорычъ взяль его на руки и поцѣловаль въ голову.

— Гдѣ это вы были? гдѣ таскались?

— Съ къмъ вы тамъ разговариваете?

— Вотъ съ дорогимъ гостемъ: посмотрите, что за прелесть!

Василій Егорычь внесь щенка въ комнату Новоселова и положиль его на постель.

— Это Варинъ... Я не знаю, какъ онъ сюда попалъ: имъ въ саду выстроена будка. Варя страшная любительница по части куръ, голубей, собакъ и всякой твари. Вы посмотрите, глазки какіе

— Да! я ужъ не разъ думалъ объ этомъ, говорилъ Новоселовъ, прикрывая щенка одъяломъ: у животныхъ гораздо дучше

глаза, чъмъ у многихъ людей.

- Это върно! у какого-нибудь московскаго сановника или у Ударъ-Ерыгина съ Кузнецкаго моста—глаза, чортъ знаетъ, на что похожи: точно у аллигатора.... впрочемъ и у этого земноводнаго они хотъ любопытнъй и не столь отвратительны.... Вотъ окружу себя здъсь безсловесными животными и буду житъ, какъ натуралистъ Франклинъ... погружусь въ химію, буду про-изводить разные анализы.
- Въ последнее время, началъ Андрей Петровичъ: этихъ городовъ признаться я видёть не могъ. Пробовалъ перебраться въ Москву, но въ Москве еще больше безобразій, нежели въ Петербурге: татарщина въ полномъ разгуле, съ примёсью какого-то старушечьяго мистицизма и канустнаго запаха.... Я былодумалъ въ Москве определиться на службу; но съ однимъ университетскимъ дипломомъ, какъ оказалось, хоть лобъ разбей ничего не сделаешь: надо сперва несколько разъ забежать съ задняго крыльца къ графине Чертопхановой; при томъ на естественниковъ смотрятъ, какъ на антихристовъ... Пытался пробовать счастье въ губернскихъ городахъ, хоть въ писцы посту-

пить.... но тамъ все играетъ въ карты, пьянствуетъ, и спитъ нослѣ обѣда.... Объ уѣздныхъ городахъ и говорить нечего: тамъ ведутъ еще рѣчь о томъ, что правда-ли дескать земля вертится?

— Экая мерзость! вздохнувъ сказалъ Василій Егорычь, за-

думчиво глядя въ окно.

— Я признаться только и пришель въ себя, какъ очутился въ деревнъ: вы не можете себъ представить, до чего доходила моя радость при видъ этихъ полей, березовыхъ рощицъ, грачей и т. д.

Лакей принесъ газеты и объявиль:

— Съ почты привезли...

— Ну-ка посмотримъ, что новенькаго? сказалъ Василій Егорычъ, срывая обертки съ газетъ: все объ обрусеніи толкуютъ. «Въ ущеліи, читалъ онъ, духовное лицо говорило проповѣдь абхазцамъ, — на лицахъ которыхъ выражалось умиленіе». Ха, ха, ха!... Абхазцы умилились наконецъ... Они должно быть съ умиленіемъ посматривали на проповѣдника, заряжая винтовки...

— Ну-ка, нътъ ли еще чего? проговорилъ Новоселовъ.

Василій Егорычь читаль:

«Прискорбный случай; одинь изъ здёшнихъ врачей, оказавъ помощь больному старцу, забылъ бёдную обстановку и горе несчаст-

ной 17-льтней дочери больного...

— Оставьте, чорть съ ними! проговориль Новоселовъ. Лаская щенка, онъ продолжаль: недавно я вхалъ на перекладныхъ съ однимъ офицеромъ; онъ мнв разсказываль такія мерзости изъ столичной жизни, что я съ удовольствіемъ засматривался на первую попавшуюся ветлу, даже на лежавшую въ ямѣ свинью, которая; въ моихъ глазахъ, была несравненно чище и опрятнъе всѣхъ этихъ столичныхъ шалопаевъ...

Новоселовъ всталъ и началъ натягивать сапоги, декламируя:

Вы еще не въ могилъ, вы живы, Но для дъла вы мертвы давно; Суждены вамъ благіе порывы, Но свершить ничего не дано!...

- Впрочемъ, какъ не дано? продолжалъ онъ: совершаемъ коечто: грабимъ бъдныхъ, ъздимъ въ каретахъ, да еще слывемъ за передовыхъ людей. А грабежи производимъ благопристойнъйшимъ образомъ...
- «Завлеченіе обманомъ дѣвицы въ публичный домъ», читалъ Василій Егорычъ: «грустный случай: молодая, образованная дѣвушка пріѣхала въ Петербургъ для пріисканія себѣ мѣста учительницы и публиковала о томъ въ газетахъ»...
  - Бросьте! я знаю, что дальше!

— Что? спросиль молодой человъкъ.

— Ну, вскоръ къ ней явился «передовой» господинъ...

Василій Егорычь зачиталь: «вскорѣ къ ней явился приличный господинъ»... Тьфу!

— Да ну ихъ къ чорту!

Василій Егорычь скомкаль газеты и бросиль ихъ на поль. Новоселовь началь подвязывать передъ зеркаломь галстухъ.

— Вотъ этихъ бы господъ въ соху-то! крикнулъ изъ другой комнаты Василій Егорычъ.

— Они дёломъ занимаются; просвёщають отечество...

— Если бы я имёль подобающую власть, выстроиль бы гдёнибудь въ степи избы, завель бы сбрую, и непремённо запрягьбы въ соху—этихъ «прогрессистовъ».

— Да въдь не станутъ работать, все перековеркають!

Что значить вольный хлѣбъ-то!

— А главное, даровой!.. прибавиль Андрей Петровичь. Однако сегодня мы хотъли ъхать къ какому-то графу.

— Да, да!

— Ужъ коляску приготовили, сказалъ лакей.

— Съ какой стати мнъ-то?

— Пожалуйста, Андрей Петровичъ: дамы просили... Нельзя... да мы къ нему на одну минуту; сдълаемъ визитъ и только... Въртакъ въ своемъ костюмъ и поъдете, намъ съ этимъ графомъ церемониться нечего: если онъ порядочный человъкъ, мы готовы сънимъ завести знакомство, а если дрянь, такъ повернемъ назадъоглобли. Мнъ думается, не созналъ ли этотъ господинъ всю помлость окружающей его среды, не хочетъ ли онъ выйти на путъ истинный... онъ, видите, ударился въ естественныя науки; признакъ добрый; не свершился ли съ нимъ переломъ? А впрочемъ, кто его знаетъ? Не мудрено и то, что въ петербургской гостинницъ ему подали счетъ, въ которомъ значилось невъроятное количество шампанскаго, гатчинскихъ форелей и т. п., онъ вдругъ и взялся за естественныя науки: въдь теперь въ окнахъ всъхъ модныхъ магазиновъ торчатъ книги: «Человъкъ и его мъсто въ природъ», «Міръ до сотворенія человъка», «Ледники», и пр.

— A вы однаво, Василій Егорычь, распорядитесь насчеть

лошади и сохи.

— Ахъ да! съ величайшимъ удовольствіемъ. Эй, Иванъ! пошли старосту. Я и для себя тоже велю приготовить соху: это вы великую истину открыли: — гдѣ-то я читалъ, что гораздо больше умираетъ людей отъ обжорства, нежели отъ голода, и это я приписываю тому, что мы ничего не дѣлаемъ, не работаемъ, а только ѣдимъ, пьемъ и катаемся... Отъ чего у какойнибудь аристократической барышни шея держится чуть не на ниточкв и вся она похожа на копченую сельдь? отъ того, что не работаеть, а сидить, да сплетничаеть, да по 6-ти блюдь за объдомъ кушаеть....

Вошелъ староста.

— Слушай, Агаеонъ: приготовь, другъ любезный, двѣ сохи и двѣ лошади.

— Слушаю.

- Для насъ вотъ съ Андреемъ Петровичемъ... да оставь недалеко отъ дому десятинъ двадцать пару, чтобы мужики не пахали....
  - Для вашей милости?

— Для нашей, сударь, милости....

— Стало быть, мужики будутъ пахать?

— Да мы, мы! понимаешь?

Староста отъ смѣху закрылъ свой ротъ ладонью и проговорилъ:

— Чудны вы, Василій Егорычь!

— Вотъ тебѣ чудны! пришло, братъ, время: пора и господъ запрягать въ соху. А лошадей выбери такихъ, которыя бы насъ учили пахать.... Какъ нужно покрикивать на нихъ во время пахоты?

Староста снова фыркнулъ.

— Ну, скажи!...

- Да стало быть: *выльзь!* Ой, ой, ой!... Чудные вы, право слово....
  - А еще какъ?
  - Возлъ, ближе! хи-хи-хи...

— Ну и отлично.

Лакей доложиль, что чай готовь.

Молодые люди отправились въ домъ. На крыльцѣ, въ бѣломъ платъѣ съ розовымъ поясомъ, стояла Варвара Егоровна, окруженная разными животными, которымъ она раздавала хлѣбъ; рядомъ съ ней стояли двѣ крестьянскія бабы, одна изъ нихъ держала на рукахъ ребенка. Василій Егорычъ, поцѣловавъ сестру, прошелъ въ домъ; Новоселовъ остался на крыльцѣ.

— Видите, Андрей Петровичъ, заговорила дѣвушка: собаки на васъ не бросаются, какъ вчера; отъ того, что я здѣсь: онѣ

меня боятся....

— Вашъ братъ мнѣ говорилъ, что вы любите животныхъ: это васъ рекомендуетъ съ отличной стороны...

— Я ихъ очень люблю. Вотъ посмотрите, Андрей Петровичъ: у этой бабочки ребенокъ боленъ: не знаете ли, чъмъ полечить?

— Она изъ вашего села?

— Изъ нашего: одна-то-мон кормилица.... она и привела эту-

бабочку...

— Ну, русскій гражданинъ, позволь на тебя взглянуть, обратился Новоселовъ къ младенцу, котораго мать торопливо развертывала. Ребенокъ съ корою золотухи, на головъ, съ запекшимися устами, тихо стоналъ. Вотъ эти ножки, Варвара Егоровна, посмотрите, продолжалъ Новоселовъ, обуются въ лапотки, будутъ ходить за сохой, за обозами въ крещенскій морозъ, въ октябръ мъсяцъ при вытаскиваніи пеньки изъ ръки промокать, опухать, покрываться язвами отъ простуды и отъ скорбута вслъдствіе плохой пищи, и эти подвиги будутъ совершаться на тотъконецъ, чтобы намъ съ вами было хорошо.

— Вы помогите ему... съ участіемъ промолвила барышня.

— Чёмъ же я помогу? вы видите, какова мать-то?

— Что вы фдите, тетушка?

— Лебеду, касатикъ, сказала баба.

— Значить ребенку не жить на свътъ; а вотъ придетъ рабочая пора, крестьянскія дъти будуть умирать, какъ мухи.

- Ступайте, сказала барышня бабамъ: сегодня я пришлю

къ вамъ горничную. Бабы поклонились и пошли.

— Итакъ, сегодня вы ѣдете къ графу? сказала Варвара Егоровна Новоселову.

— Вотъ какъ! ужъ васъ, кажется, занялъ графъ?

— Нисколько! Я такъ...

— Послушайте, Варвара Егоровна, вотъ вамъ мой искренній совътъ: не увлекайтесь этой пустой, исполненной бездѣлья и тоски—свътскою жизнью: извратятся всъ ваши добрые инстинкты; да вы и не годитесь для свъта. Будьте тѣмъ, чѣмъ создалъ васъ-Богъ; повърьте, счастье къ вамъ будетъ ближе...

— Да съ чего вы взяли, что я занята графомъ?..

— Я говорю въ видахъ предостереженія, изъ желанія вамъ добра.... Впрочемъ извините...

— Ну, хорошо, извиняю... пойдемте пить чай. А не правда ли, какая сегодня славная погода? Вамъ будетъ весело фхать...

Дамы, зазвавъ Василія Егорыча въ кабинеть, упрашивали его пригласить графа къ себъ и выбросить изъ своей головы предразсудки на счетъ аристократовъ: графъ нисколько не виноватъ, что родился въ великосвътской средъ; поэтому бросать камень въ невиное существо не слъдуетъ, а тъмъ болъе поддерживать сословную вражду — въ нашъ просеъщенный въкъ — недостойно порядочнаго человъка.

Наконецъ четверня лошадей, запряженная въ крытую коляс-

ку, сдълавъ нъсколько туровъ около барскаго дома, подъвхала къ крыльцу. Все семейство вышло провожать молодыхъ людей. Старикъ Карповъ разспрашивалъ кучера:

— Съ лъвой стороны какой же у тебя...

Косоурый... изъ Лебедяни...Рессору-то подвязалъ?..

— Варя! Варя! отойди! кричали дамы дъвушкъ, которая гладила рукою лошадь.

— Осторожней, мой другь, сказаль отець.

— Ничего, папочка: онъ смирный. Петръ! обратилась Варвара Егоровна къ кучеру: ты не шибко поъзжай и не смъй стегать лошадей; а то я тебя тогда!...

— Ну, до свиданія...

— Какъ я вамъ завидую, господа, говорила Карпова: когда же вы вернетесь оттуда?

— Если намъ тамъ будетъ хорошо — пожалуй останемся

объдать, а къ чаю сюда...

- Вася, смотри-же... во что бы то ни стало.

— Понять не могу, вачёмъ я-то ёду? высунувъ голову въокно, говорилъ Новоселовъ.

— Ну, сидите ужъ!.. Пахарь!...

— Петръ! Пошелъ!

— Прощайте.

Четверня тронулась, и коляска понеслась по направленію къцеркви, завернула нал'яво подъ гору и скрылась.

— Боже мой! со мной просто лихорадка! съ такимъ нетерпъніемъ я жду развязки, чъмъ все это кончится, сказала Алек-

сандра Семеновна.

— Я въ восторгъ! воскликнула Карпова: вотъ когда начнется жизнь-то... А за все это надо благодарить вотъ кого... Карпова обняла мужа и начала пъловать его въ глаза; старикъ покорно наклонился къ женъ и проговорилъ: «Чтожъ съ вами дълать? не сдълай по вашему — мнъ житъя тогда не будетъ...»

Всѣ принялись цѣловать старика.

— Варя! сказала Александра Семеновна дѣвушкѣ, которая пробиралась въ садъ: пойдемъ-ка на верхъ... я тебѣ что-то скажу...

— Тётя, милая! умоляющимъ голосомъ воскликнула Варвара Егоровна: я сейчасъ приду. Я только немножко покачаюсь....

- Послушай, mon amie: теперь эти качели и своихъ деревенскихъ подругъ надо будетъ оставитъ... C'est impossible, ma chère...
  - Ну вотъ еще! сказалъ старикъ: что графъ такъ и за-

състь на пищъ святого Антонія!... Ступай, Варя! качайся.... Если онъ добрый человъкъ, я готовъ съ нимъ дълить хлъбъ-соль, а если онъ выскочка, какой-нибудь франтъ съ Невскаго проспекта — Богъ съ нимъ совсъмъ....

Варвара Егоровна завидёла въ концё сада дворовыхъ дёвицъ и устремилась къ нимъ. Вскорё послышалась гармонія и звонкій смёхъ. Старикъ приказалъ запречь для себя лошадь въ бёговыя дрожки, нам'треваясь проёхать въ поле. Дамы съ зон-

тиками въ рукахъ отправились въ садъ.

Коляска неслась по полю, среди колосивщейся ржи, изъ которой выглядывали голубые васильки, бълые колокольчики полевого плюща, похожіе на бабочекъ, летавшихъ по межамъ; среди однообразнаго, глухого топота лошадиныхъ копытъ иногда слышался крикъ перепела и вслъдъ за этимъ вдругъ появился ястребъ, повертывая своей головой надъ самой рожью, какъ бы отыскивая смёлую птицу: но перепель, при видё зловещей тёни, мелькнувшей надъ его головой, смолкалъ надолго, въроятно пользуясь быстротою своихъ ногъ. Мимо коляски проносились полянки зеленьющаго овса, льна и былой гречихи, мелкіе дубовые кусты, овражки съ маленькими пасъками, наконецъ потянулись деревни съ гурьбою нищихъ и неумолкаемымъ лаемъ собакъ; стоя передъ угрюмыми, закоптълыми окнами избы, держа въ рукахъ посохи, нищіе пъли, какъ «солнце и мъсяцъ померкали, часты звъзды на землю падали, и какъ Михаилъ-свътъ Архангелъ трубилъ въ семигласную трубу»; очевидно, пъсня грозила готовой развалиться избушкъ страшнымъ судомъ; избушка смиренно слушала грозную песню, какъ бы чувствуя за собой множество недоимокъ, за которыя придется ей тошно на томъ светь.

Коляска продолжала мчаться по бревенчатымъ мостикамъ, мимо шумящей мельницы, прятавшейся въ лозиновыхъ кустахъ, гдъ жалобно пищали кулики, мимо барскихъ домовъ съ маркизами и балконами, на которыхъ сидъли барыни и кавалеры.

Наконецъ, во всей своей красъ открылся графскій домъ съ огромнымъ садомъ, изъ котораго высоко поднимались столътніе осокори, тополи и сосны. Надъ домомъ развъвался флагъ.

Н. Успенскій.

# **3EMCTBO**

И

## народныя школы.

Въсть объ открытии министерствомъ народнаго просвъщения образцовыхъ дву-и одноклассныхъ школъ для народнаго образования обрадовала всъхъ, и надобно думать, что этимъ шагомъ начнется наконецъ исполнение той обязанности, которая возложена на министерство указомъ правительствующаго сената 6-го марта 1867 года, гдъ именно говорится: «министрамъ внутреннихъ дълъ и народнаго просвъщения предоставляется войти въ ближайшее соображение о мърахъ, какия надлежитъ принять въ видахъ сохранения на будущее время училищъ и школъ въ селенияхъ государственныхъ крестьянъ».

Мивніємъ государственнаго совъта, высочайше утвержденнымъ 29 мая 1869 года, постановлено, для развитія начальнаго образованія между сельскимъ населеніемъ въ 33-хъ губерніяхъ, гдъ открыты земскія учрежденія, вносить въ смъты министерства народнаго просвъщенія сверхъ суммъ, ассигнованныхъ на народ-

ныя училища, еще по 306 тысячь ежегодно.

Насчеть этой суммы въ каждой изъ означенныхъ губерній имъютъ быть открыты 3 школы одноклассныхъ и одна двух-классная. Итакъ, сознаны необходимость и возможность удѣлить извѣстную долю государственныхъ доходовъ для истинно полезнаго дѣла. Теперь, когда мы съ помощію желѣзныхъ дорогъ сблизились тѣснѣе съ Европою, когда мы открыли себя, намъ предстоитъ открытое и свободное соперничество съ просвѣщен-

нъйшими народами и намъ невыгодно будетъ вступить въ эту борьбу безъ лучшаго орудія, безъ образованія; мы будемъ съ перваго шагу побъждены, и если народъ нашъ не выучится русской грамоть, то будеть вынуждень учиться хоть по-ньмецки, какь выучился народъ по-нъмецки въ прибалтійскихъ губерніяхъ, гдъ наставники за свой трудъ сдёлались господами своихъ учениковъ. Застигнутые врасилохъ, преследуемые некоторыми опасеніями, пересмотримъ дъло о народномъ образовании, всплывшее теперь на поверхность. Мы не будемъ вспоминать давняго, темнаго, но скажемъ, что, до введенія положенія о земскихъ учрежденіяхъ, сельскія школы содержались насчетъ крестьянскихъ обществъ, подъ въденіемъ министерства государственныхъ имуществъ; государственные крестьяне вносили обязательно налогь на общественныя надобности, не понимая, что извъстная доля его назначается на ихъ школы; учительскія обязанности возлагались исключительно на духовенство.

Съ открытіемъ земскихъ учрежденій отмѣненъ установленный общественный налогъ для поддержанія школъ, и положеніемъ 1-го января 1864 года, земство призвано къ участію въ народномъ образованіи, какъ наиболѣе заинтересованное въ судьбъ

жрестьянъ, тъхъ же земскихъ людей.

Указомъ правительствующаго сената, 6-го марта 1867 года, земству также поручено принять мёры къ поддержанію школь

въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ.

Земскія собранія принялись за дёло безъ подготовки, безъ практическихъ свёдёній и на первое время, увлекаясь теоретическими воззрёніями, судили отвлеченно, пока языкъ крестьянъ былъ понятъ и объяснились ихъ дёйствительныя нужды и средства.

Послѣ продолжительныхъ преній въ уѣздныхъ и губернскихъ земскихъ собраніяхъ мы пришли къ такимъ заключеніямъ: а) намъ нужно изучить въ точности положеніе крестьянъ, узнать въ особенности, какъ они относятся къ средству, имъ предлагаемому для улучшенія ихъ положенія; б) безъ этихъ свѣдѣній наши системы народнаго образованія и мѣры къ распространенію его окажутся непримѣнимы; в) когда бы, наконецъ, мы имѣли всѣ вѣрныя и точныя свѣдѣнія, еслибы даже придуманныя системы и были вполнѣ удовлетворительны — все это окажется лишнимъ, если у насъ нѣтъ денегъ и мы не знаемъ, откуда ихъ взять.

Въ настоящей нашей стать мы не думаемъ развивать новыя теоріи, организировать на бумаг стройную администрацію школь, но мы желаемъ объяснить отношеніе земства вообще, и крестьянскаго сословія вз особенности, къ школамъ, обсудить

мъры нынъ принятыя и принимаемыя къ распространенію народнаго образованія и къ уходу за нимь, и, наконець, о средствахь для устройства школг. Мы будемъ смотреть на предметъ съ земской точки зрвнія: земство, некоторымь образомь, обязано исцълить въ своей средъ тотъ жалкій недугь, который называется невъжествомъ. Пробуя со всъмъ усердіемъ всъ предписанныя къ тому средства, пробун и свои собственныя, сподручныя, домашнія и, наконецъ, разсматривая отправленія страждущаго организма со всъхъ сторонъ послъ многихъ, большею частію неуспешныхъ, опытовъ, оно пришло къ следующему положительному убъжденію: чтобы помочь больному, нужно прежде правдиво и откровенно высказать вск симптомы болкзни, не скрывая ничего, какъ бы ни было тягостно это сознаніе, а потомънужно давать ему надежныя лекарства, какъ бы они ни были горьки и противны. Только правдивыя данныя, собранныя безъпредубъжденія, безъ задней мысли, у постели больныхъ могутъ послужить верными указаніями для техь, которымь принадлежить право распоряжаться аптекою просвещенія.

Надобно сознаться, что у насъ нѣтъ недостатка въ присмотрѣ и мѣрахъ предосторожности. Чтобы защищать, наприм., больныхъ невѣдущихъ отъ разныхъ вредныхъ вліяній, мы назначаемъ имъ весьма строгую діэту, не позволяемъ никакихъ лишнихъ звуковъ и движеній, чтобы не мѣшать сну больного— но у насъ нѣтъ денегъ, чтобы купить лекарство, чтобы содержать больного хотя бы на тощей діэтѣ, и больной, за недостаткомъ средствъ, долженъ лежать на полу, лишенный чистаго, свободнаго воздуха, и кромѣ того онъ испытываетъ на себѣ, въ видѣ пробы, разныя средства, рекомендуемыя ему со всѣхъ сторонъ. У него впрочемъ—болѣзнь, въ опредѣленіи которой ошибиться нельзя; больной постоянно твердитъ: денегъ у меня нѣтъ и мнѣ тяжело; я не знаю, какъ поднять свою ношу, научите

меня и помогите моему невъдънію.

Будемъ говорить откровенно и единственно съ цёлію быть полезными святому дёлу; голосъ земства долженъ быть правдивъ и въренъ: ему дано право говорить о своихъ пользахъ и нуждахъ, доставлять свёдёнія о всемъ, что касается до его благосостоянія, до развитія промысловъ, до народнаго образованія, и если свёдёнія его ошибочны и невёрны, они могутъ подать поводъ правительству къ принятію мёръ также невёрныхъ, и грёхъостанется на душё того земства, которое дурно поняло свои интересы. Земству не принадлежитъ право распоряжаться по своему усмотрёнію; но его дёло говорить откровенно, чистосердечно

о своемъ положени, молить и просить, чтобы усердная его мо-литва была услышана свыше.

Съ тою же откровенностію мы сознаемся, что иногда принятыя мёры ошибочно восхваляются даже оффиціально, съ указаніемъ счастливыхъ результатовъ; но эти успъхи, если они и были, именно зависъли отъ того, что указанная мъра обойдена, что законъ примънялся иначе; или можетъ быть потому, что, дълая благопріятные отзывы о результатахъ того или другого постановленія, мы думаемъ отвічать видамъ правительства, понимая ложно интересы его. Мы не ошибемся, если скажемъ, что всякія правительственныя указанія должны быть вфрно и съ точностію выполнены и съ тою же точностію сміло и правдиво должны быть переданы свёдёнія о послёдствіяхъ указанной мёры, тъмъ болъе, что законъ, являющійся въ видъ временныхъ правиль, нуждается въ повъркъ и върномъ отчетъ его примъненій, чтобы сдёлаться потомъ закономъ постояннымъ, твердымъ и неизмъняемымъ. Дълая иначе, мы введемъ въ заблуждение правительство и будемъ виновниками собственнаго несчастія.

Оговоривши это, мы сообщимъ теперь все, что мы видѣли, испытали, и все, что мы узнали на дѣлѣ о народныхъ школахъ

въ административномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ.

Школами завъдываютъ: земство, училищные совъты, приходскія попечительства, учебное вѣдомство, духовенство, разныя общества и сословія, и, наконецъ, всякъ, кто можетъ построить школу и содержать ее. Конечно, это дело свободное, не казенное: всякъ, повидимому, имъетъ право учить тому, что онъ въдаетъ, лишь бы нашлись охотники учиться; такъ учатъ разнымъ мастерствамъ, искусствамъ, учатъ молиться Богу, считать и записывать, и кажется для народа этого достаточно, хотя бы въ этомъ видъ грамотность ему была предоставлена вдоволь на первомъ шагу его образованія. Въ нашемъ положеніи можно бы сказать: пусть учить кто хочеть и какъ можеть, лишь бы было поболъе грамотныхъ. Свобода здъсь совершенно справедлива, и тъмъ болье, что правительство не содержить само крестьянскихъ школъ, и грамотность, сама по себъ, не предоставляеть никакихъ правъ и привилегій; но правительство имбетъ надзоръ за народнымъ образованіемъ: эту обязанность оно возложило на разныя въдом-CTBa.

Училищные совъты, земскія учрежденія, церковно-приходскія попечительства и, въ послѣднее время, инспекторь училищъ призваны къ веденію народнаго образованія; главнымъ же образомъ обязанность эта возлагается на училищные совѣты: имъ поручается не только учебная часть, но, судя по проекту наказа для училищныхъ совътовъ, имъется въ виду предоставить имъ же и надзоръ въ хозяйственномъ отношении. Уъздный училищный совътъ составляется изъ членовъ министерствъ народнаго просвъщения и внутреннихъ дълъ, духовнаго въдомства, двухъ членовъ отъ земства и по одному отъ тъхъ въдомствъ, которыя содержатъ у себя народныя школы. Въ уъздныхъ совътахъ Харъковской губерни считаются отъ 5 до 7 членовъ, въ числъ ихъ: 1 священникъ, 1 исправникъ, 1 штатный смотритель; прочіе же члены отъ земства и городовъ—землевладъльцы и купцы.

Губернскій совътъ составляють: губернаторь, два члена отъземства, директоръ училищь (а по новому положенію инспекторънародныхъ школъ) и епархіальный архіерей, какъ первенствую-

щій членъ.

Уфздный училищный совъть собирался въ годъ 2-3 раза, и всякій разъ лишь на одно или на два засъданія. Члены изръдка бывали въ уъздъ и это очень понятно: штатный смотритель занять своимъ дёломъ въ уёздномъ училищё и, не получая денегь на разъезды, при своихъ ограниченныхъ средствахъ, долженъ оставаться въ городъ, еслибы даже и желалъ быть полезнымъ дёлу народнаго образованія; члены отъ города, обыкновенно купцы, считаютъ себя здёсь лишними. Они думаютъ, что и безъ нихъ дело обойдется, грамота же товаръ не торговый; члены отъ земства, если они живутъ въ убядъ, то осматриваютъ школы въ своемъ околоткъ. Священникъ, слишкомъ занятый исполненіемъ духовныхъ и мірскихъ требъ, не имбетъ ни времени, ни средствъ осматривать школы, раскинутыя въ увадь. Исправникъ чаще всвхъ бываетъ въ увадь, но не для того, чтобы осматривать школы и заботиться о воспитании дътей — ему нужны сами родители, которыхъ онъ учить вносить разные налоги и уплачивать недоимку. Трудно придумать, для чего здёсь нуженъ исправникъ (а другого члена со стороны министерства внутреннихъ дёлъ, более пригоднаго, по всей вёроятности, нельзя назначить); онъ, конечно, не быль бы лишнимъ развъ для дисциплинарныхъ взысканій, особенно еслибы понадобились для этого розги.

Еще трудные созвать губернскій училищный совыть. Въ Харьковы онь имыль 1—2 засыданія въ годь; съ 1-го января 1868 года по настоящее время не было ни одного засыданія. Если эти показанія справедливы, то, не входя въ подробности занятій училищныхъ совытовь и не разбирая по пунктамъ проектънаказа, для нихъ составленнаго, можно легко понять, какъ плодотворна ихъ дыятельность и насколько примынимы правила,

тщательно изложенныя въ помянутомъ наказѣ 1). Въ училищныхъ совътахъ соединены представители многихъ вѣдомствъ, чтобы имъть въ распоряжении для пользы дѣла всѣ мѣры: духовныя, педагогическія, хозяйственныя и полицейскія, необходимыя для того, чтобы утвердить въ народѣ религіозныя и нравственныя понятія и распространять полезныя знанія.

Очевидно, что составъ этого учрежденія слишкомъ сложенъ и разнообразенъ; каждый изъ его членовъ занятъ своимъ дѣломъ, а дѣло народнаго образованія остается назади, какъ «дитя безъ глаза у семи нянекъ». Очевидно, что училищный совѣтъ напоминаетъ собою прежніе, номинально существовавшіе, по губерніямъ и уѣздамъ, разные комитеты и коммиссіи, —какъ-то: комитетъ здравія, оспенный, дорожный и проч., членами которыхъ были лица разныхъ вѣдомствъ и сословій.

Повидимому, въ настоящее время желають исправить составъ училищныхъ совътовъ: членомъ губернскаго училищнаго совъта назначается инспекторт народныхт и упъдныхт училищъ, какъ главный правительственный агентъ; ему назначается жалованье и на разъъзды, слъдовательно онъ принимаетъ на себя обязательство и отвътственность.

Мы не будемъ здёсь говорить объ уёздныхъ и приходскихъ училищахъ, содержимыхъ на суммы министерства народнаго просвещенія, но скажемъ о будущихъ отношеніяхъ инспектора къ школамъ, содержимымъ отъ земства или общества, и хотя обязанности его еще не опредёлены особою инструкцією, но судя по проекту наказа для училищныхъ советовъ, безъ сомнёнія, при своихъ разъёздахъ, ему нужно будетъ:

1) Собрать свёдёнія о состояніи школь; 2) убёдиться въ успёшномъ и правильномъ обученіи дётей, и 3) узнать нужды училищъ. Какимъ образомъ соберетъ инспекторъ свёдёнія о школахъ, ему нужныя? Отъ уёздныхъ и казенныхъ приходскихъ училищъ онъ не затруднится требовать свёдёній и отчетовъ, но нельзя съ тёми же требованіями обращаться къ земству и обществу, когда они на свой счетъ содержатъ школы; быть подъ отчетомъ—значитъ не быть хозяиномъ своего добра, это было бы ограниченіемъ права и доброй воли, лишеніемъ самостоятельности тамъ, гдё этотъ прерогативъ составляетъ сущность учрежденія. Къ тому же ст. 14 и 28 полож. о народ. училищахъ обязываютъ членовъ училищнаго совёта (инспектора тоже, какъ члена) собирать самимъ свёдёнія на мёстё, при осмотрё

Здёсь говорится не о личностяхъ, но объ учрежденіи; въ училищныхъ совътахъ встрѣчаемъ иногда членовъ вполиф преданныхъ своему дѣлу.

училищъ; но можетъ ли инспекторъ осмотръть 400 школъ, разсъянныхъ на пространствъ всей губерніи и выполнить другія обязанности на немъ лежащія? и къ чему послужить его осмотръ и свъдънія имъ собранныя? конечно, они будуть имъть статистическое достоинство, но ему нужно следить за ходомъ образованія, направлять его, онъ долженъ принять міры къ улучшенію училищъ. Допустимъ, что онъ ограничился бы въ отношеніи къ обществу, содержащему школу, одними лишь замічаніями и совътами, но къ чему эти совъты послужать? Положимъ, что, осматривая такое-то училище, онъ найдеть, что грамота идеть туго, учитель, какой-нибудь отставной унтеръ-офицеръ, или причетникъ учитъ дътей староцерковнымъ способомъ. Инспекторъ, безъ сомнънія, укажеть на преимущества звукового метода, системы взаимнаго обученія и проч., вм'єсть съ тымъ зам'ятить обществу, что учитель не годится для школы. Инспекторъ правъ, но и общество съ своей стороны справедливо отвътитъ; оно, не понимая педагогическихъ тонкостей, скажетъ: мы съ трудомъ собрали 40 р. и наняли себъ учителя изъ своихъ; мы пробовали нанять въ другомъ мъстъ, но съ насъ просять 200 руб., тів же намь ихъ взять, развь у дьтей отнять корову, ихъ кормилицу. Инспекторъ подумаетъ: жаль, а видно, что крестьяне тотовы содержать училище и дъти усердны: несмотря на морозъ, почти полунагія, приходять въ школу; еслибы... и онъ отмѣтитъ у себя: «учитель плохъ, нужно бы пріискать лучшаго!!!» Но ему никто не объяснить сущности дёла, что этотъ плохой учитель есть и основатель школы, что, имъя вліяніе на крестьянъ, онъ уговориль ихъ открыть школу. Онъ прельстиль ихъ бойжимъ чтеніемъ псалтыря и звучнымъ пъніемъ въ церкви, а можеть быть и еще чёмъ-нибудь. Замёнить такого учителя друтимъ, лучшимъ, значило бы нажить сильнаго врага школъ, оскорбить самолюбіе крестьянъ и уничтожить дело въ самомъ корне.

Потомъ инспекторъ обратитъ вниманіе на учебники. Онъ найдетъ разнохарактерные буквари, священныя исторіи, исалтырь; все разумѣется измятое, истертое; онъ замѣтитъ учителю, что букварь не хорошъ, что вотъ тотъ мальчикъ годъ цѣлый сидитъ надъ однимъ псалтыремъ и избилъ его такъ, что трудно разобрать слова. Учитель скажетъ въ свое оправданіе, что книгу эту купилъ отецъ школьника въ Харьковѣ на рынкѣ за двадцать коп. Инспекторъ опять сдѣлаетъ въ своемъ портфелѣ новую замѣтку: «нужны для школы однообразные учебники, это облегчитъ трудъ учителя. Дѣти учатъ только псалтырь, нужно бы имъ доставить и другія книги, кромѣ церковныхъ, для развитія ихъ понятій». Онъ еще отмѣтитъ для себя: «можно, не

требуя отъ обществъ, найти какъ-нибудь средства у себя, удълить изъ 2,000 р., назначенныхъ министерствомъ народнаго просвъщенія на учебныя пособія народнымъ школамъ», и здісь онъ, вмѣсто знаковъ восклицанія, поставитъ NB, и все-таки изъ отвъта учителя инспекторъ не узналъ сущности дъла: отецъ неграмотный, продавши въ Харьковъ мъщокъ хлъба, купилъ въ подарокъ сыну книгу съ картинкою и далъ ему, чтобы онъ читалъ въ школъ; сказать крестьянину, что его книга не годится, что сынъ его долженъ учиться по другой книгъ, значило бы оскорбить родительское чувство, и крестьянинъ скоръе возьметъ сына назадъ, нежели купитъ для него указанную книгу; что же касается исалтыря, то, по мнинію крестьянь, это есть винець воспитанія, и если мальчикъ бъгло прочтетъ въ церкви псаломъзначить воспитание вполнъ закончено, религиозное чувство крестьянъ вполнъ удовлетворено. Далъе, инспекторъ, разсматривая книгу, гдъ отмъчаются каждодневно результаты ученія, удивится, увидавши, какъ часто дъти пропускаютъ уроки, не приходятъ въ школу; учитель говорить, что часто дети по целому месяцу не являются въ школу; виновный же ученикъ приносить оправданіе, что мать заставляла няньчить ребенка, меньшого брата, и не пускала въ школу; другой ухаживаль за теленкомъ, у третьяго свита совсёмъ разлёзлась и надёть нечего; многіе не могуть сказать причины. Инспекторъ сдёлаеть у себя отмётку: «ученіе началось въ школъ съ 1-го октября, а многіе ученики начали являться съ Наума (1-го декабря), а 1-го апръля школа закрыта, мальчики отправились съ родителями въ поле, какъ погоничи, или пасуть скоть». Инспекторъ все это приметь къ свъдънію и потомъ спроситъ: отчего у васъ помъщение тъсно, неудобно и, разспрашивая пристально, онъ узнаетъ, что есть еще общественная изба, болъе просторная, но она занята подъ общественный кабакъ, а другого помъщенія крестьяне не имъють и не могуть построить. Подумаетъ инспекторъ: «для поддержанія этихъ училищъ всего назначено на губернію 1,500 руб. — этой суммы достаточно лишь для того, чтобы побълить школы и вставить разбитыя стекла. Нельзя же у крестьянъ насильно требовать деньги, которыхъ у нихъ нътъ»; но къ нему приходитъ на помощь счастливая мысль: нельзя ли замёнить деньги натуральною повинностью. Онъ отправляется за рашениемъ этого вопроса въ волостное правленіе. Тамъ онъ получаеть отвѣты въ родѣ слѣдующихъ: крестьяне на сходкъ приговорили, что пусть строитъ и исправляетъ школы тотъ, чьи дъти учатся; или: земство уже предлагало на свой счеть выстроить хорошую школу, лишь бы крестьяне содержали ее, оно даже объщаеть взять на себя по-

ловину содержанія, но крестьяне не согласились; или: окна быють ученики; батюшка (священникъ) ръдко бываеть въ школъ, ученики балуются, мы уже особаго сторожа наряжаемъ, чтобы стеколъ не били и проч. Съ этими свъдъніями инспекторъ отправляется въ увздный городъ, чтобы прежде переговорить, посовътоваться съ училищнымъ совътомъ, дополнить и повърить собранныя имъ свёдёнія, но совёта, въ коллективномъ его составі, онъ нигдъ не найдетъ; ему удается однако встрътить одного изъ членовъ, которому онъ сообщаетъ свои замъчанія, но, къ сожалвнію, членъ училищнаго соввта едва знаетъ о существованіи школы, вовсе не знаеть, кто тамъ наставникъ и еще менъе чему и какъ онъ учитъ; быть можетъ, онъ и бывалъ когда-нибудь въ школахъ, кое-что онъ тамъ замътилъ, но хорошо не помнитъ; впрочемъ онъ согласится во всемъ съ мненіемъ инспектора. Съ этою коллекціею разнообразныхъ свідіній инспекторь прівдеть въ губернскій городъ, чтобы дать губернскому училищному совъту отчетъ о своемъ осмотръ и представить свои соображенія о мёрахъ къ улучшенію школъ. Онъ ясно видить нужды школъ, что каждой изъ нихъ следуетъ оказать пособіе, но, разсматриван бюджеть министерства народнаго просвъщенія, онъ найдеть, что на губернію по смъть назначено 9,000 руб. и что изъ этой суммы удбляется на поддержание училищь содержимыхъ духовенствомъ, земствомъ, обществами и частными лицами всего 1,500 р.; но училищъ, содержимыхъ земствомъ и сельскими обществами, до 400, а съ прочими частными мало извъстными школами до 700, т.-е. всего по 2 руб. на школу!

Теперь спрашивается: для чего же нужно было инспектору посёщать школу, узнавать ея положеніе и ея нужды, когда онъ не можеть ни перемёнить положенія, ни удовлетворить нуждамъ ея: онъ дасть въ пользу школы 2 р. и проёздъ его стоить тёже 2 р., если не болёе. Замётимъ еще: здёсь въ ту сферу, гдё дёлается посильно, по доброй волё, является новое лицо съ должностію и обязательствами, лицо чиновное, дисциплинирующее, которое будеть стремиться подвести учрежденіе подъ уровень съ другими административными, чиновническими учрежденіями: ему нужны порядокъ, правила и формы. Но какъ подвести подъ правила занятія крестьянина въ связи съ его хозяйственными нуждами? Онъ трудится смотря по погодё, спить гдё придется, ёсть когда можеть и что можеть, и мальчикъ его учится не такъ, какъ слёдовало бы, но какъ можеть, насколько его сред-

ства и семейныя заботы позволяють.

Если крестьянамъ встрътится надобность хлопотать о школъ, они не знаютъ, куда обратиться. Они видятъ кругомъ себя попе-

чителей, заботящихся о ихъ образованіи: общества, приходскія попечительства, земства, училищный совъть, духовенство и наконецъ еще новое административное лицо — инспекторъ. Крестьяне не знають, къ кому лучше обратиться: училищнаго совъта они не отыщуть, инспекторь въ разъёздё; если они обратятся въ земскую управу, то откроется сношение съ обществами, съ попечительствомъ, съ училищнымъ советомъ — никто изъ нихъ не сибшить помочь нуждь, и наконецъ послъдуеть ръшение раціональное: крестьянамъ предоставляется право самимъ позаботиться объ удовлетвореніи своей нужды. Случается, впрочемъ, что крестьяне самовольно пользуются этимъ правомъ: въ одномъподгородномъ селеніи, вблизи Харькова, малоземельные крестьяне, вмёсто земледёлія, занимаются мелкою торговлею и другими промыслами, для чего необходимо требовалась грамота. Не видя нигдъ помощи, они самовольно открыли у себя школу, наняли учителя, весьма толковаго молодого человъка; дъти, около 25 мальчиковъ, усердно посъщали школу даже въ каникулярное время, и воть чего стоило устройство этой школы: нанята у крестьянина комната съ отопленіемъ по 1 р. въ мъсяцъ, жалованье учителю 40 р., а потомъ за его усердіе прибавлено ему 20 р.; книги покупали родители. Спрашивается: можно ли устроить подобную школу по чиновническому обычаю, когда нужносоставлять смёты, просить разрёшенія, подавать отчеты и подвергаться контролю? Удивительно при этомъ здёсь то обстоятельство, что приходскій священникь не зналь объ открытім школы. Глядя на составъ администраціи народныхъ школь, разнообразный и многосложный, невольно подумаешь: неужели народное образованіе, или лучше сказать, искусство читать и писать такъ трудно и такъ многозначительно, что для него требуется участіе разныхъ въдомствъ и обществъ, нуженъ самый тщательный и всесторонній присмотрь и обереженіе. Не въримъ этому заключенію, когда вспомнимъ, что болье серьезныя, среднія и высшія учебныя заведенія, содержимыя на казенный счеть, подвёдомы только одному министерству; многія высшія спеціальныя школы: военныя, инженерныя и проч. подчинены одному своему в'ядомству; но школы народныя, содержимыя на счетъ общественный, вмъсто того, чтобы быть болье независимыми, подвержены: духовному, свътскому, ученому, полицейскому и всякому другому безчисленному надзору.

Будемъ откровенны: правительство желаетъ имъть здъсь строгій надзоръ, чтобы воспитанію этому не дали превратнаго и вреднаго направленія, несогласнаго съ цълями его; но нужно вспомнить, что дъло здъсь идетъ о грамотъ, о письмъ и счетъ, что 90 процентовъ учащихся ниже 10-лътняго возраста, что 12-тилътній мальчикъ въ школъ составляеть ръдкость, онъ уже работникъ въ полъ. Возможно ли этимъ дътямъ, почти дикимъ, дать какое-либо политическое воспитаніе, когда многія изъ нихъ не знаютъ, какъ зовутъ ихъ отца и мать, когда они остаются въ школ'в редко более 2-хъ летъ. Кому известны и положение и характеръ нашихъ сельскихъ крестьянъ, бывшихъ долгое время подъ опекою окружныхъ управленій и нын'в еще состоящихъ подъ страхомъ полицейскаго управленія, тотъ пойметь, что они давно и надолго отказались отъ своей воли, и они даже не пользуются и не могуть ею пользоваться тамь, гдв она нужна, что они не понимають закона, и онъ не имъеть у нихъ силы и значенія; они считаютъ себя повинными личному приказанію и личнымъ распоряженіямъ полиціи, и если они окажуть своеволіе, то единственно по нев'єд'єнію или всл'єдствіе личныхъ распоряженій и пріемовъ полицейскихъ. Итакъ, именно для того, чтобы удержать законный порядокъ, нужно ихъ подчинить не полицейскому усмотренію, но закону и суду, а для этого нужно народъ образовать, сдёлать его по крайней мёрё грамотнымъ, тогда только онъ пойметъ свои обязанности, будеть хранить самъ порядокъ (это есть лучшая полиція), воспользуется правами самоуправленія, ему дарованными, будеть исправнъе платить всъ подати и взнесеть лепту на свое образованіе, если у казны не станеть денегь на этоть предметь. Если наконецъ для дътей 7 — 12-лътнихъ нуженъ надзоръ, нужно следить, чтобы учитель не накормиль бы ихъ чемъ-нибудь вреднымъ, — для этого пусть будутъ надзиратели, невмъшивающіеся болбе ни въ какія распоряженія; пусть эти надзиратели, хотя изъ ученаго вѣдомства, имѣютъ свободный входъ въ школу, дабы знать нътъ ли чего противозаконнаго; но когда министерство народнаго просвъщенія само не содержить школь, то пусть и не спрашиваеть, какъ онъ содержатся и какъ тамъ учать; чрезъ своихъ надзирателей или инспекторовъ оно можетъ узнать, чему учать и не дають ли детямь книги для чтенія, неодобренныя цензурою. Если кто-либо преступиль законъ, пусть составляють акты на мёстё и предають виновнаго строгому суду (не полицейскому). Подчинять же школы многосоставному надзору, гдъ нельзя отыскать отвътственнаго лица, значить оставить ихъ вовсе безъ надзора.

Дътямъ крестьянъ желаютъ дать нравственно-религіозное воспитаніе, и для этого священники приглашаются не только какъ законоучители, но и какъ наставники; и даже имъ поручается духовный надзоръ за школами на мъстъ и въ училищ-

ныхъ совътахъ. Мы ничего бы не сказали противъ этого, еслибы духовные педагоги вполнъ принадлежали школъ, и еслибы образование народа было прямою обязанностию священниковъ. Правда, что церковъ есть наша первая школа: тамъ мы учимся религии и молитвамъ; въ этомъ отношении священникъ есть наставникъ духовный, и если прихожане не знаютъ молитвъ, если они грязнутъ въ суевъри, то виною тому духовенство, неимъющее нравственнаго вліянія на народъ; но мы оставимъ эту сторону, даже извинимъ ему до нъкоторой степени: оно должно кланяться и угождать своимъ прихожанамъ, чтобы вымолить у нихъ себъ содержаніе. Обратимся къ педагогической его дъятельности, именно къ духовно-религіозному воспитанію крестьянскихъ лътей въ селахъ.

До открытія земства, въ прежнія времена, сельскія школы на мъсть были въ исключительномъ распоряжении священниковъ: в вроятно, им влось въ виду сообщить двтямъ религіозное воспитаніе, или можеть быть потому, что болье сподручныхъ наставниковъ въ селахъ трудно было отыскать; во всякомъ же случав это, какъ говорять, и дешево и сердито. Въ этихъ школахъ, открытыхъ по волостямъ государственныхъ крестьянъ, священники преподавали всв предметы, получая жалованья 100 р. въ годъ; главный надзоръ принадлежаль окружному начальнику. Дело шло такъ: устроены были школы на счетъ суммъ министерства государственных имуществъ, выставлена была на фронтон' таблица съ крупною надписью; если село удалено отъ почтовой дороги, то школу выдвигали версты за двё внё села (Цыркуловская школа) на дорогу, дабы пробажающее начальство могло видъть надпись и убъдиться самолично въ распространении народнаго образованія; въ этихъ школахъ было все необходимое устройство, инвентарь книгъ весьма разнообразнаго содержанія, не было только букварей и бумаги въ достаточномъ количествъ. Главный блюститель, окружный начальникь, въ своихъ заботахъ по волостному хозяйству находиль иногда время заглянуть въ школу, гдв его высокоблагородіе встрвчаль священникь-наставникъ съ благословеніемъ и просфорою. Онъ бывало изволить осв'єдомиться все ли въ порядк'є, и доволень, если окна цілы и нътъ грязи въ комнатъ; прочее же его не интересуетъ. Онъ не знаетъ или не желаетъ знать, что въ одномъ училищъ священникъ, получая сполна 100 р., ни разу не былъ въ школъ, въ другомъ священникъ навъдывался раза два въ недълю, когда ньтъ у него погребенія, крещенія и проч., въ третьемъ мъсть священникъ вмъсто себя посыдалъ дьячка, удъляя ему 20 руб. изъ своего жалованья. Мы и здёсь должны смягчить упрекъ:

священникъ занятъ дёлами церковными и ненадобно забывать, что онъ вмёстё съ причтомъ считается землевладёльцемъ, онъ должень вести свое хозяйство. Почти каждый изъ нихъ держитъ пчелъ, иногда работаетъ своими руками въ огородъ и поль; безь этихъ хозяйственныхъ занятій, весьма заботныхъ, онъ не въ состояніи поддержать свое семейство. Конечно, при скудости средствъ, 100 руб. для него весьма интересны; онъ не желаль бы лишиться этого дарового дохода. Впрочемъ на бумагѣ дѣло высказывалось весьма успѣшнымъ; въ отчетахъ духовнаго въдомства повторялось тоже утъщительное представленіе. Въ 1863 — 64 годахъ собирались свёдёнія объ училищахъ, содержимыхъ духовенствомъ, судя по которымъ можно было придти къ той мысли, которую выразилъ г. оберъ-прокуроръ святвишаго синода въ своемъ циркулярномъ письмв къ предсвдателямъ управъ: «церковно-приходскія училища представляютъ въ настоящее время главное средство для образованія народа, потому что ни въ какомъ другомъ въдомствъ нътъ такого числа учащихся» (21,420 школъ съ 413,321 ученикомъ). Справедливо еще и то, что школамъ этимъ, названнымъ церковно-приходскими, недостаеть матеріальныхъ средствъ и онъ нуждаются въ поддержкъ. Еслибы всъ собранныя свъдънія были дъйствительно върны, еслибы число школъ и учащихся въ самомъ дълъ было такъ велико, мы бы конечно также выразили сожаленіе, почему эти школы не поддерживаются. Въ 1866 году, уездный училищный совыть, основываясь неосторожно на этихъ свыйніяхъ, избралъ лучшую школу въ с. Рогозянкъ и представилъ губернскому училищному совъту священника, содержателя ея, къ наградъ. Вышелъ анекдотъ: по справкъ оказалось, что такой школы нъто и никогда не было. Судя по свъдъніямъ, доставленнымъ отъ харьковскаго епархіальнаго в'єдомства, можно пожалуй подумать, что многія школы съ преувеличеннымъ числомъ учениковъ занесены въ реестръ для счета. Неизвъстно, почему онъ названы церковноприходскими; правда, что въ этихъ школахъ учатъ причетники, а мъсто ихъ по большей части занимаютъ жены и взрослыя дочери, получають они за свой трудъ скромное вознаграждение деньгами, хлъбомъ или родительскою послугою; но точно такія же школы, съ тѣми же букварями и псалтыремъ и на тъхъ же условіяхъ, содержатся отставными грамотными солдатами, мѣщанами, бывшими дворовыми людьми. Справедливость требуетъ сказать, что встръчаются въ числъ духовенства лица, вполнъ сочувствующія народному образованію, но такихъ немного и разсчитывать на нихъ нельзя. Духовенство слишкомъ занято другими обязанностями и только причетники открывають у себя школы ради бъдности, чтобы составить себѣ какое-нибудь средство для пропитанія, и въ рѣд-кихъ изъ этихъ школь число учащихся превышаетъ 10 учениковъ. Итакъ, основать систему народнаго образованія на трудѣ духовенства было бы слишкомъ невѣрно, и это привлекательное сочетаніе дѣла церковнаго съ школьнымъ, оказывается въ примѣненіи невозможнымъ. Добавимъ здѣсь, что во многихъ школахъ Харьковскаго уѣзда семинаристы учатъ въ школѣ весьма удовлетворительно; но они не отвлечены церковнымъ служеніемъ и находятся въ иныхъ отношеніяхъ къ прихожанамъ; можно еще надѣяться, что псаломщики будутъ также полезны нашему

дѣлу.

Мы съ искреннею признательностію вспоминаемъ объ учрежденіи одно-и двукласных образцовых школь на счеть суммъ министерства народнаго просвъщенія. Конечно, 4-хъ такихъ школъ слишкомъ недостаточно на цёлую губернію; пусть открываютъ ихъ поболее, въ каждомъ сельскомъ обществе, хотя бы эти школы и не были образдовыя. Быть можеть, это только начало, и потомъ последовательно будуть открываться министерствомъ по селамъ и другія школы; но потребность въ нихъ настоятельна, и дёло не требуеть отлагательства. Русскій мальчикъ, котораго до сихъ поръ няньчили и опекали, уже подросъ: ему стыдно ходить въ одной холщевой рубашкѣ, съ веревочкой вмѣсто пояска; уже давнымъ - давно пора его учить — изъ лътъ выходить: его детская одежда и колень не достаеть, стыдно и передъ чужими людьми, которые будуть къ намъ прівзжать по жельзнымь дорогамь, когда они заглянуть въ крестьянскія трущобы и узнають наши порядки. Крестьянинь нашь часто оказывается грубъ, невъжественъ, суевъренъ; но кто же его училъ? онъ выросъ на рукахъ полиціи и чиновниковъ, и теперь, когда позволяють ходить самому, онъ невольно, по привычкв, ищеть руководства своихъ опекуновъ. Его перестали пеленать, онъ наконецъ не ребенокъ, признанъ юношею, способнимъ учиться, и къ нему назначаютъ гувернерами техъ же опекуновъ: исправниковъ и другихъ чиновниковъ свътскихъ и духовныхъ. Они должны учить и оберегать крестьянское юношество, сообщать ему полезныя и удалять вредныя мысли. Говоря о министерствъ народнаго просвещенія, мы знаемь, что тамь чинь смягчень образованіемъ, у него есть сродство съ деломъ. Оно распоряжается высшими и средними учебными заведеніями, можеть также распорядиться и низшими; съ этою мыслію мы могли бы помириться, еслибы содержаніе школь и грамотность были обязательны, но это невозможно: ни въ государственномъ казначействъ, ни у крестьянъ не найдется средствъ для этого достаточныхъ, и министерство народнаго просвъщения, стоя на почвъ, гдъ должно совершиться народное образование, вдается въ область земства, котораго добрая воля здъсь необходимо нужна.

Надобно привлечь земство, но чемъ же его привлечь? жалованьемъ? для этого денегъ не станетъ; чинами и отличіями? тогда земскіе люди сделаются чиновниками—на бумагь все будеть хорошо, отчетливо и чинно, у нась будуть земскіе полковники и генерали, а крестьяне не возвысятся и останутся въ томъ же грубомъ чинъ. За недостаткомъ денегъ въ казначействъ можно бы издержки на народное образование отнести въ разрядь земскихь обязательныхь повинностей и это будеть, повидимому, радикальнымъ средствомъ; но тогда въ собраніяхъ полнимется страшный шумъ, вновь возникнутъ жгучіе вопросы: объ обязательной грамотности, объ отнесении новой повинности въ разрядъ губернскихъ или увздныхъ повинностей, о переложеній ея въ денежную повинность; последній вопрось наиболе труденъ: если повинность будетъ исправляться натурою, то нужно съ одной стороны прекратить на время власть родительскую, а съ другой заставить учителей, или вообще грамотныхъ людей, по очереди или по жеребью, даромъ преподавать въ школъ. и конечно благоразумнъе и равномърнъе будетъ переложить повинность на деньги, но тогда потребуется увеличить земскій налогь до огромныхъ разм'вровъ. Чтобы удовлетворить вполн в этой воніющей надобности и чтобы покрыть недоимку, увздный исправникъ, какъ членъ училищнаго совъта, продастъ юношескія рубахи въ пользу просвещения, а членъ земства накупить букварей. Конечно, такой способъ признанъ будетъ всеми неудобнымъ, очевидно, что удовлетворение это не можетъ быть обязательною повинностію. Но воть выдается новая мысль: обратиться къ земству съ ласковымъ, привътливымъ словомъ; пусть оно по долгу человъколюбія, состраданія, по земской чести, сдълаетъ добровольно то, чего нельзя сдёлать обязательно. Если дёло въ этомъ благотворительномъ видъ явится въ земское собраніе, откроются пренія, конечно не бурныя, а скромныя, тогда непрем'вню послышится одинъ голосъ на такую ноту: «мы не чуждаемся благотворительности, это - добрая наша подруга, мы готовы на пожертвованія и самопожертвованія; но посмотрите, гг. гласные, на нашу гостью; у нея въ рукахъ бумага: это пригласительный листь для отмътки лиць, желающихъ жертвовать подъ условіемъ отчета, контроля, присмотра и ревизіи, такъ значится на заголовкъ». Что же это такое? кажется, чувство благотворенія не знаетъ ни присмотра, ни отчета, и жертва чъмъ скрытнъе делается, темъ она более угодна. Мы добровольно жертвуемъ,

и нашею жертвою мы не имбемъ права распорядиться по нашему усмотрвнію; двломь будеть распоряжаться другое ввдомство, а за нами остается право жертвовать. У всякаго же человека есть самолюбіе, есть чувство чести и собственнаго достоинства, есть врожденное побуждение къ самодъятельности и въ самопониманію; этихъ силь не следуеть пригнетать, а напротивъ развить ихъ и пользоваться ими для блага общественнаго, это главныя основныя силы земства; но намъ, какъ видно, приходится пассивно жертвовать для славы другихъ, смотръть, какъ трудятся другіе за насъ, на нашъ счеть и въ нашемъ хозяйствъ; значить это дъло чужое, а не наше, не земское. Большинство гласныхъ пристанетъ къ этому мненію, а можетъ быть послушаеть голоса и другого оратора, который скажеть: гг. гласные! наше учреждение еще ново, но въ трехлетний періодъ своего существованія оно доказало, что всякое благое дело не чуждо его сердцу: оно натуральныя повинности перелагаеть на денежныя, оно, жертвуя на содержание школь, открываеть новыя, строить железныя... Но, гг., роль просретительная не намъ принадлежить, если мы сами станемъ распоряжаться, это было бы съ нашей стороны своеволіе, значило бы посягать на право администраціи; принадлежащее исправникамъ и разнымъ казеннымъ въдомствамъ; странно бы было, еслибы мы, вмъсто священника, стали бы учить детей молитвамъ! Наше дело жертвовать: это говорить намъ земская честь и рыцарскій духъ стариннаго русскаго земства, проснувшійся теперь у насъ! Такъ говорить на распашку ораторь, влекомый неизвёстными побужденіями и, можеть быть, большинство, при изв'єстныхъ внушеніяхъ, послёдуеть за нимъ. Счеть здёсь не въ большинстве, не въ фразахъ, отъ которыхъ никто сытъ не бываетъ. Это не магическое слово Сезама: камень не сдвинется и не откроетъ сокровищъ просвъщенія! Въ чемъ же тутъ дъло и для чего земство требуетъ самостоятельности, не желаетъ вмъшательства постороннихъ лицъ и ведомствъ, нетъ ли тутъ какой-нибудь задней мысли, какого-нибудь посягательства, подхода или иного чего подобнаго? Нътъ ни того, ни другого, ни третьяго. Польза дъла, сущность учрежденія земства требують, чтобы мы говорили самостоятельно, говорили и думали по своему крайнему разумѣнію, работали не письменно, не бюрократически, но похозяйски. Быть можеть дёло наше выйдеть непоказно, ненарядно, нечинно, но оно будеть дешево и успъшно. Весь секретъ заключается въ мъстныхъ условіяхъ, неуловимыхъ и несподручныхъ для центральнаго управленія, для другихъ постороннихъ въдомствъ, у которыхъ есть свои заботы, мысли и цъли, свой

образъ дъйствій; ихъ дъло, напримъръ, взыскать недоимку, а откуда крестьянинъ возьметъ деньги, дастъ ли грамотный или безграмотный крестьянинъ—все равно, даже иногда лучше, когда неграмотный, непонимающій за что и на что онъ даетъ; у него отнимутъ, пожалуй, и тотъ гривенникъ, который сберегался для

букваря сыну.

Сельское общество распорядится хозяйственнымъ образомъ: срубить вербы подсохшія, посаженныя когда-то крестьянами при дорогъ, прибавить вое-какія бревна, оставшіяся отъ пожара, отъ постройки мостовъ. Изъ этихъ матеріаловъ оно построитъ школу; поль въ ней будеть земляной (крестьяне же привыкли ходить и даже спать на земль), а крыша сдълается изъ общественной соломы; придется только прикупить кирпича для печки, если нътъ у крестьянъ своего, и стекла; всего постройка обойдется рублей въ 30; изба выйдетъ, правда, невзрачная, косая, безъ фронтоновъ и надписей, но все-таки пригодная для школы, лишь бы хорошо тамъ учили. Никто не можетъ построить избы дешевле крестьянь, нужно только предоставить имъ дёло вполна и умъть ихъ присогласить: они изъ норъ вытащатъ матеріалы, найдуть рабочихь и проч.; если же школу строить казеннымъ способомъ, т.-е. по утвержденнымъ планамъ, смѣтамъ, подъ надзоромъ строительной коммиссіи, съ торговъ, то изба обойдется не дешевле 500 руб., а потомъ надобно еще подумать о ремонть и принять въ соображение, что каждый рубль, двигаясь казеннымъ путемъ, пока дойдетъ до казначейства, возрастаетъ до десятка рублей, а подаваясь обратно къ дёлу умаляется до гривенника, - такъ иногда бываетъ.

По этимъ соображеніямъ выходить, что потребуются многіе милліоны для построенія и содержанія школъ на пространствъ

всего государства.

Видно, что вопрось о школахь есть вопрось финансовый, и съ этой стороны онъ рѣшается въ пользу земства, которое по необходимости, нисколько не домогаясь, изъ одного человѣколюбія должно взять на себя эту обязанность; но земство тогда только выполнить это назначеніе, когда ему предоставлена будеть возможность дѣйствовать самостоятельно, по крайнему разумѣнію и по его достаткамъ, безъ вмѣшательства посторонняго вѣдомства и безъ участія училищнаго совѣта, составленнаго изъ членовъ разныхъ вѣдомствъ. Правительство уже признало несостоятельность казеннаго управленія въ дѣлахъ хозяйственныхъ; съ этою мыслію оно открыло земскія учрежденія, и мы думаемъ, что школьное дѣло есть отрасль того же земскаго хозяйства.

Обратимся теперь ко учебной стороню нашего дела, поста-

вимъ такой вопросъ: где же земство найдетъ себе учителей? Отвъчая на этотъ вопросъ, мы скажемъ, что по распоряжению министра народнаго просвъщенія открыты педагогическіе курсы при харьковскомъ убздномъ училищъ. Правда, что число учащихся тамъ не велико. Наше харьковское земство содержитъ въ томъ же училищъ на свой счетъ 33 воспитанника, но и этого числа слишкомъ недостаточно, потребность въ учителяхъ весьма большая и мы, по необходимости, принимаемъ наставниками семинаристовъ, отставныхъ канцелярскихъ служителей, грамотныхъ мъщанъ и проч. Лучшіе изъ нихъ, прослуживши нъсколько мъсяцевъ, пріискавши другое болье выгодное мъсто, оставляють школу и темь еще более затрудняють земство. Чтобы выйти изъ этого положенія и удовлетворить нуждь, не дылая новыхъ дыръ въ крестьянскомъ карманъ, земское собрание Харьковскаго увзда приняло следующія меры: 1) управа должна отъ учителей, при назначении ихъ, требовать обязательства въ томъ, что они въ течении двухъ лътъ не оставятъ школы, и 2) на будущее время, чтобы имъть въ запасъ своихъ земскихъ учителей, постановленіями собраній 3-го октября 1866 г., 19 іюня 1867 и 17 мая 1868 г., положено устроить въ убздв три образновыя школы, куда назначать учителями изъ лучшихъ педагоговъ съ жалованьемъ 200 руб. въ годъ и содержать въ нихъ нъсколько стипендіатовъ изъ крестьянскихъ мальчиковъ окружныхъ селеній, выбирая для этого способнъйшихъ и болье развитыхъ, по добровольному согласію родителей, изъявленному въ условіи. Стипендіать обязань, по окончаніи курса ученія, быть помощникомъ педагога въ той же школь 3 года, получая жалованья 75 руб., а потомъ займетъ мъсто учителя въ своемъ родномъ сель, гдь онъ долженъ прослужить не менье 6 льть (если не возьмуть его въ рекруты) съ жалованьемъ по 100 руб. въ годъ. Конечно, учитель односельчанинъ не скоро оставитъ школу; онъ прикръпленъ къ мъсту родствомъ, связями, привычками; онъ живетъ въ своей семъъ, можетъ, кромъ школы, присматривать за хозниствомъ отцовскимъ и ему выгодно получать 100 руб., для крестьянина это большой заработокъ, лишь бы не потребовали отъ него шить мундиръ и освободили бы отъ рекрутскаго набора. Сознаемся, что теперь у насъ, по началу, въ образцовыхъ школахъ только 7 стипендіатовъ: родители не ръщаются, и мы знаемъ заднюю ихъ мысль: они, по привычкъ, не довъряютъ, получать ли ихъ дёти об'єщанное; года чрезъ два они уб'єдятся; обождемъ и тогда будемъ имъть достаточное число стипендіатовъ не только на учительскія должности, но и для сформированія сельскихъ писарей, въ которыхъ общества очень нуждаются.

Наши будущіе учители незатійливые, одітые не по формів, покрестьянски, немногознающіе, все-таки будуть на первый разъ пригодніве другихь учителей боліве наученныхь, систематически подготовленныхь. Сущность состоить въ томь, что наши учители удовлетворяють настоящему положенію крестьянскихь обществь, что къ своему родному учителю въ свиткі крестьяне будуть иміть боліве довірія, охотно отдадуть дітей своихь въ школу, помогуть учителю оть себя: принесуть ему по гарнцу хліба, или яиць, курицу, поросенка и проч. Пусть будеть по крестьянскому нраву и обычаю, а надобно сознаться, что участь школь зависить, главнымь образомь, оть общественнаго мнівнія

крестьянь, каково бы оно ни было.

Кто же будеть руководить народнымъ образованиемъ, какъ не учебное въдомство, которому дело это свойственно? Сказанное выше уже подготовляеть намъ отвътъ: сподручное, практически полезное мы иногда предпочитаемъ лучшему, искусственно придуманному; предпочитаемъ дъло системъ, и мы думаемъ, что школа виднее местному населенію, нежели штатному смотрителю. живущему въ городъ и не видъвшему уъзда, или будущему инспектору. Разница здёсь состоить въ томъ, что мёстное населеніе видить школы на м'яст'я хозяйственнымъ практическимъ окомъ, а штатные смотрители со всемъ составомъ училищнаго совъта и инспекторъ будутъ видъть ихъ сквозь телескопъ, или сквозь бумагу, и они будуть радёть о государственной службъ, по примъру чиновниковъ, а общество должно хлопотать о своей собственной пользъ. Кому же изъ этихъ двухъ сторонъ отдать жнигу въ руки? Выборъ не труденъ; но какъ же земство, не изучивши полнаго курса наукъ въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, займется низшими, первоначальными? Въ отвъть мы укажемъ сперва на спеціальныя и промышленныя учебныя заведенія и на обученіе солдать грамоть, гдь министерству народнаго просвъщенія нъть никакого дела. Земство можеть обучать крестьянъ грамотъ, какъ отецъ, по праву родительскому, обучаеть самь своихъ детей. Видя недостатьи увзднаго училищнаго совъта въ его оффиціальномъ составъ и безпомощность крестьянъ, наше земское собраніе распорядилось такимъ образомъ: по его приглашенію нашлись люди независимые отъ службы, но радивые къ общественной пользъ, которые добровольно приняли на себя обязанность быть попечителями школь въ своемъ околоткъ. Они наблюдають за порядкомъ въ школахъ, за ученіемъ, за выдачею жалованья учителямь и учебныхъ пособій, добавляя къ тому изъ своихъ собственныхъ средствъ. Лица эти пользуются довъріемъ и уваженіемъ въ своемъ краж. Крестьяне обра-

шаются къ нимъ за совътами и наставленіями. Увъренная въ благонадежности этихъ попечителей, харьковская убздная управа, основываясь на ст. 19 Положенія о начальных народных училищахъ, ходатайствовала объ утвержденіи ихъ членами училищнаго совъта. Четверо изъ нихъ уже утверждены губернскимъ училишнымъ совътомъ. Можно бы пожелать, чтобы эти земскіе члены. вивсто увзднаго училищнаго совета, неимвющаго у себя помвщенія и непомнящаго своихъ школъ, собирались бы періодически въ управу и тамъ, совъщаясь, распоряжались бы своимъ дъломъ, близкимъ къ ихъ сердцу. Можно бы даже пригласить одного изъ нихъ быть непремъннымъ членомъ управы по училищной части, и эта служба была бы безмездная, но на это мы не имъемъ права. Скажемъ откровенно: управа пришла къ изложенной мёрё съ слёдующею цёлію: мы желали измёнить составъ училищнаго совъта и дать ему земскій характеръ, но лучше бы вовсе преобразовать его въ сказанномъ смыслъ.

Для пользы дёла мы еще готовы высказать одно щекотливое мнёніе: попечителямь не нужно давать ни чиновь, ни орденовь и никакихь отличій. Это говорится безь всякой задней мысли и по весьма простой причинё: желающій получить чинь или ордень будеть служить тому начальству, которое представляеть къ наградё и перестанеть служить общественной пользё; вмёсто земскаго человёка онъ сдёлается чиновникомъ.

Таково наше миѣніе объ училищномъ совѣтѣ и объ администраціи школъ; но насъ спросятъ: а губернскій училищный совѣть? а слѣдующая высшая инстанція, вѣдь безъ лѣстницы высоко нельзя подняться? До времени и этого простого управленія будетъ достаточно; далѣе, когда народъ разовьется и возмужаетъ, быть можетъ потребуется и другое устройство. Къ томуже земству нѣтъ надобности подниматься: оно не смотритъ вътору, не смотритъ свысока, его удѣлъ: смотрѣть пристально что дѣлается на землѣ, пахать ее, засѣвать полезными сѣменами, выбрасывать сорныя травы и учить дѣтей своихъ тому, что оно само знаетъ, а свыше—оно молитъ только у Бога о ниспосланіи благодатнаго дождя.

Е. Гордвенко.

Харьковъ. 1869 г.

## ЕВРОПА И ЕЯ СИЛЫ

### ВЪ 1869 ГОДУ.

L'Europe politique et sociale, par Maurice Block. Par. 1869. L'Empire des Tsars au point actuel de la science, par M. J. H. Schnitzler.

T. IV. Par. 1869.
Handbuch der vergleichenden Statistik der Volkszustands-und Staatenkunde,
von G. Fr. Kolb. Leipz. 1868.

Статистика, не будучи сама наукою въ строгомъ смыслѣ этого слова, содержитъ въ себѣ однако всѣ главнѣйшія фактическія основы политическихъ наукъ. Разработка статистики быстро идетъ впередъ, вмѣстѣ съ развитіемъ европейскаго общества, и уже теперь можно надѣяться, что она успѣетъ создать «государствовѣдѣніе» и «обществовѣдѣніе» въ смыслѣ наукъ столь же положительныхъ, какъ «естествовѣдѣніе». Даже при настоящемъ своемъ положеніи статистика бросаетъ яркій свѣтъ на политическіе и многіе общественные вопросы, и впередъ указываетъ, какихъ послѣдствій можно ожидать отъ той или другой политической системы, отъ тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ мѣръ. Но при своей, такъ-сказать, безформенности, статистика пока дѣлаетъ не болѣе, какъ только вторженія въ область политическихъ наукъ.

Въ виду раздёленія силъ всякой страны между государствомъ и обществомъ, мы ограничимся сначала однёми государственными силами Европы, какъ онё сложились къ 1869 году, подъвліяніемъ ближайшаго періода времени, и опредёлимъ ихъ въглавнёйшихъ чертахъ, которыя должны служить программою

«государствовѣдѣнія». Сюда войдутъ вопросы о населеніи отдѣльныхъ европейскихъ государствъ, ихъ бюджетѣ, войскѣ, производительности, самоуправленіи, состояніи прессы, школы и церкви, насколько всѣ эти функціи обусловливаютъ государственную дѣятельность и сами обусловливаются ею. Вопросы о состояніи общественныхъ силъ въ Европѣ, однимъ словомъ, все, что можно назвать «обществовѣдѣніемъ», заключатъ собою настоящій очеркъ.

I.

### ГОСУДАРСТВЕННЫЯ СИЛЫ.

Назадъ тому какихъ-нибудь три поколѣнія, въ то время, когда наши дѣды были въ лучшей порѣ своей дѣятельности, политическая Европа была вовсе не похожа на нынѣшнюю, велико-государственную Европу, политическая жизнь которой могущественными связями стянута въ четыре или пять столицъ, гдѣ мы найдемъ такую массу войска и такой городской бюджетъ, какимъ въ дѣдовскія времена не могли бы похвастаться цѣлыя державы, носившія тогда названіе великихъ.

Въ 1786 году, изъ великихъ державъ только Франція имѣла и населеніе, и бюджетъ, и долгъ, сколько-нибудь приближавшіеся къ нынѣшней великодержавной мѣркѣ: населеніе въ 26 милліоновъ, бюджетъ въ 430 милл. ливровъ, долгъ въ 3,700 милл. ливровъ. Великобританія съ Ирландіею имѣла населеніе въ 12 милл., бюджетъ въ 13½ милл. фунтовъ, и долгъ въ 240 милл. ф. Германская имперія съ 26¼ милл. поданныхъ (не включая австрійскія и прусскія владѣнія внѣ имперіи) имѣла бюджетъ въ 60 милл. гульденовъ. Эта федеральная имперія состояла тогда изъ 289 государствъ, въ томъ числѣ 61 вольныхъ имперскихъ городовъ. Въ Италіи въ то время было 11 государствъ: населеніе 16¼ милл., бюджетъ 26 милл. талер. Въ Европейской Россіи населенія считалось 25 милл. и доходы были 70 милл. талеровъ.

Цифра населенія съ тёхъ поръ наименёе изменилась въ

Испаніи (101/2 милл.), Италіи и Франціи.

Какое громадное сконцентрированіе власти и усиленіе государственной д'ятельности произошло въ Европ'я съ т'яхъ поръ!! Цифры населенія, соотв'ятствующія выше приведеннымъ, нын'я представляютъ: для Франціи 38 милл., бывшаго Германскаго Союза 45½ милл., Великобританіи съ Ирландією 30 милл. (вм'я-

сто 12!), Италіи 24 \(^1/4\) милл., Испаніи 15 \(^1/2\) милл., Россіи 77 милл. Что касается издержекъ, о которыхъ ниже будетъ упомянуто особо, то здёсь, для сравненія съ концомъ прошлаго стольтія, достаточно поставить два итога: итогъ государственныхъ долговъ всей Европы въ 1786 году отъ 4 до 4 \(^1/2\) милліардовъ талеровъ; такой же итогъ къ 1869 году 19 милліардовъ талеровъ. Итакъ, въ теченіе 80 льть цифра государственныхъ

полговь. Европы болже чёмъ учетверилась.

Прежде, чёмъ сравнивать цифры, выражающія главные государственные элементы различныхъ странъ въ настоящее время, укажемъ на одну общую черту, которая принадлежить къ наиболе характеристическимъ чертамъ нашего времени. Мы говоримъ объ огромномъ возрастаніи городовъ. Городовъ съ населеніемъ свыше 100 т. душъ въ Европъ въ настоящее время числится 65. Наибольшее число ихъ въ Великобританіи — 16; во Франціи и Италіи такихъ городовъ по 8, въ Германіи 7, въ Россіи 5 (Петербургъ, Москва, Варшава, Рига и Одесса). Цифры населенія главныхъ городовъ Европы Кольбъ опредёляетъ такъ:

| Лондонъ         |   |    | 2.803,000     |
|-----------------|---|----|---------------|
| Парижъ          | • |    | 1.825,000     |
| Константинополь |   |    | 1.075,000 (?) |
| Берлинъ         |   |    | 633,000       |
| Town france     |   | •. | 586,000       |
| Вѣна            | _ |    | 578,000       |
| 10 DIO 1        | - | -  |               |

Изъ цифръ, выражающихъ плотность населенія, наибольшая приходится на долю Бельгіи; тамъ на квадратный километръ (около кв. версты) приходится населенія 164,29, наименьшая на

долю Россіи 3,77.

Возрастаніе населенія, какъ извѣстно, совершается въ разныхъ странахъ въ весьма различной прогрессіи. Такъ въ Норвегіи цифра населенія возрастаетъ ежегодно на 1,84%, а во Франціи только на 0,44. Въ Норвегіи для удвоенія населенія нужно 38 лѣтъ, во Франціи же 160 лѣтъ. «Еслибы, говоритъ Блокъ, прогрессія оставалась постоянною для каждой страны, то чрезъ 160 лѣтъ, когда во Франціи населеніе только бы удвоилось, въ Пруссіи оно бы учетверилось, и противъ 76 милл. французовъ могло бы стать 96 милл. пруссаковъ, или 180 милл. русскихъ, или болѣе 100 милл. англичанъ».

Уже изъ тъхъ данныхъ, которыя мы привели выше, видно, что отношенія между странами, по населенію, въ огромныхъ размърахъ измънились съ прошлаго стольтія. Но и за послъдніе льтъ пятьдесятъ, измъненіе это очень значительно; такъ, по за-

мѣчанію Блока, Россія, напр., полвѣка тому назадъ могла противопоставить едва 45 милл. населенія 115 милл. душъ Францій, Германіи, Австріи и Великобританіи, а теперь она можеть противопоставить 77 милліоновъ—143 милліонамъ душъ союза прочихъ великихъ державъ. (При этомъ не принимается, конечно, въ разсчетъ, что съ великими державами были бы въ

союзъ и почти всъ остальныя государства).

Но въ томъ-то и дело, что ростъ населения неравномеренъ не только въ разныхъ странахъ, но и въ одной странъ въ различныя времена. Здёсь дёйствуетъ замёчательный законъ, въ силу котораго самое возвышение цифры населения до извъстной нормы уменьшаетъ размъръ дальнъйшаго роста. Такъ напр., въ Англіи съ 1821 по 1831 каждый милліонъ населенія ежегодно увеличивался на 14,600 душъ, а между 1851 и 1861 на милліонъ прибавлялось ежегодно только по 12 тысячъ. Тоже самое доказано и для Франціи, для Пруссіи и другихъ странъ, и замъчательно, что именно страны наиболъе плодородныя, т.-е. им вющія почву наибол ве обработанную, каковы Англія, Бельгія, Саксонія, сами наиболье нуждаются и въ хльбь, и въ мясь. Такимъ образомъ, Мальтусъ все-таки правъ въ томъ смыслъ, что каждому поколенію приходится иметь дело съ большими трудностями въ борьбъ за пропитаніе. Относительно Англіи это объясняется уже и тъмъ фактомъ, что поземельная собственность тамъ сосредоточена въ немногихъ рукахъ.

Обратное действіе того же закона выражается тёмъ, что въ странахъ наименье населенныхъ оказывается наибольшій проценть ежегоднаго числа браковъ и рожденій. Тотъ и другой проценть наиболье велики именно въ Россіи: на 1,000 душъ населенія въ Россіи 10 браковъ, на 100 душъ 4,77 рожденій; между тьмъ, какъ въ странахъ наиболье населенныхъ, хотя и наиболье обработанныхъ и богатыхъ, эти цифры падаютъ до 6,2 браковъ на 1,000 (Баварія), и 2,55, рожденій на 100 душъ (Франція). Въ Россіи милліонъ населенія ежегодно рождаетъ 47,700 дьтей, а во Франціи только 25,500. Въ числь причинъ, обусловливающихъ особенно замьтную безилодность браковъ во Франціи, наиболье въроятное объясненіе представляетъ тотъ фактъ, что нигдь не бываетъ такъ много, какъ во Франціи, браковъ между лицами несходныхъ возрастовъ, то-есть, что нигдь деньги при заключеніи брачныхъ союзовъ не играютъ такой роли, какъ

во Франціи.

Мы только-что указали на благопріятный для Россіи разм'єрь рожденій сравнительно съ числомь населенія. Но благопріятность этого факта значительно нейтрализуется тімь, что Россія же

стоить во главѣ списка смертности, что зависить отъ необыкновенной смертности дѣтей въ Россіи. Наибольшій проценть смертности 3,59 на 100 душь приходится на Россію, наименьшій 1,1 — на Норвегію; а такъ какъ Норвегія, сверхъ того, занимаеть почетное мѣсто въ спискѣ процента рожденій (именно шестое), то понятно, что въ общемъ ростѣ населенія она стоить первою. Во всѣхъ таблицахъ, относящихся къ росту населенія, Франція стоить послѣднею. На милліонъ жителей рожденій бываеть больше чѣмъ смертныхъ случаевъ: въ Норвегіи на 13,900, во Франціи только на 2,400. Россіи въ этой таблицѣ, представляющей окончательный результатъ, то-есть дѣйствительное увеличеніе населенія, принадлежитъ только четвертое мѣсто.

Итакъ, въ Россіи, въ силу закона, который требуетъ, чтобы въ странахъ мало населенныхъ сила роста населенія была особенно велика, цифра рожденій дѣйствительно стремится наполнить огромное пространство земли; но низкая степень благосостоянія и цивилизаціи въ народѣ низводитъ Россію, путемъ усиленной смертности, съ перваго мѣста по рожденіямъ на четвертое мѣсто въ окончательномъ результатѣ дѣйствительнаго возрастанія

населенности.

Изъ того факта, что во Франціи рождается менте дітей, чти гдітелибо, слітурать, что въ массіт населенія Франціи больше взрослыхъ, чти въ какой-либо иной странть. Высчитывая сколько въ среднихъ числахъ можетъ стоить странть содержаніе дітей и несовершеннолітнихъ (которыя не окупаютъ своего содержанія работою) и сколько взрослый человіть можетъ производить въ разные возрасты, сверхъ издержекъ своего содержанія, Блокъ выводить гадательное по цифрамъ, но точное по отношеніямъ между пифрами чистое пріобритеніе на душу и получаетъ наибольшій результатъ для Франціи, затёмъ для Нидерландовъ, Бельгіи и т. д.

По бюджетамъ главныя государства Европы распредъляются

нынъ въ слъдующемъ порядкъ:

 Англія.
 .
 2,169 милл. фр.

 Франція
 .
 1,797
 >

 Россія.
 .
 1,616 ° )
 >

 Австрія
 .
 .
 1,140
 >

 Италія.
 .
 .
 998
 >

 Пруссія
 .
 .
 839
 >

Изъ этой таблицы видно, что величина бюджета еще не опредъляеть дъйствительнаго могущества государства. Отношение между

<sup>1)</sup> Нашъ бюджеть на 1869 г. составляеть 482 милл. р., т. е. 1,928 милл. фр.

цифрою населенія и цифрою бюджета, то-есть средняя цифра государственных тягостей, лежащих на каждом член населенія, представляеть; въ Великобританіи 72 фр. 50 сант.; въ Нидерландах — 63 фр. 52 с.; Франціи — 52 фр. 37 с.; Баден — 50 фр.; Испаніи — 44 фр.; Италіи — 41 фр. 23 с.; Цислейтанской Австріи — 41 фр. 3 с.; Даніи — 38 фр. 48 с.; Баваріи — 38 фр. 12 с.; Пруссіи — 34 фр. 96 с.; Бельгіи — 33 фр. 66 с.; Португаліи — 29 фр.; Виртемберг — 26 фр. 46 с.; Саксоніи — 25 фр. 50 с.; Россіи — 25 фр. 38 с.; и т. д. Въ Швеціи налоговъ на душу приходится наимен е, именно 15 фр. 37 сантимовъ

Но этотъ списокъ не показываетъ дъйствительной тажести налоговъ по странамъ; дъло въ томъ, что составъ бюджетовъ различныхъ государствъ неоднороденъ; въ однихъ издержки взиманія вычтены изъ валового дохода, въ другихъ показываются цифры валовыя; сверхъ того, въ разные государственные бюджеты входятъ въ различной мъръ бюджеты провинціальнаго управленія. Нечего и говорить о томъ еще несходствъ, какое представляетъ извъстная средняя цифра налоговъ на душу, если принять во вниманіе производительность страны и стоимость денегъ.

Сравненіе финансовыхъ системъ европейскихъ государствъ показываетъ, что отъ государственныхъ имуществъ наибольшій процентъ бюджета доходовъ обыкновенныхъ покрывается въ Пруссіи  $(44^0/_0)$ , затѣмъ въ Россіи  $(14,_2^0/_0)$ ; косвенныя пошлины составляютъ наиболѣе важный источникъ въ Великобританіи, гдѣ ими покрывается болѣе  $^3/_4$  всего бюджета обыкновенныхъ доходовъ  $(75,_3^0/_0)$ ; затѣмъ во Франціи  $(55,_1^0/_0)$ , затѣмъ въ Россіи  $(45,_4^0/_0)$ . Въ Россіи это обусловливается акцизомъ съ вина, который составляетъ главный нашъ доходъ.

Прямыя подати преобладають наиболье въ бюджеть венгерской короны  $(55, 1^{6}/_{0})$ ; въ Россіи же онь дають мало, сравнительно даже съ Францією и Пруссією (въ объихъ послъднихъ около  $19^{0}/_{0}$ , а въ Россіи  $11, 8^{0}/_{0}$ ). Необходимо замътить однако, что значительная цифра, означающая участіє государственныхъ имуществъ въ бюждеть доходовъ въ Пруссіи зависить оттого, что въ ней принять въ разсчеть валовой сборъ прусскихъ жельзныхъ дорогъ.

Вотъ цифры государственнаго долга главныхъ государствъ:

| Великоб |   | 19,238 м   | илл. фр. |
|---------|---|------------|----------|
| Франція |   | <br>11,225 | `````    |
| Австрія | , | 7,500      | >        |
| Poccia. |   | 6,412      | <b>»</b> |
| Италія  |   | <br>5.500  | >        |

Государственные долги всёхъ странъ Европы въ сложности представляютъ цифру 64,017 1) милліоновъ франковъ. Влокъ дёлаетъ слёдующій курьезный разсчетъ: 64 милліарда фр. въ серебряной монетъ въсять 320 милл. килограммовъ; еслибы нагрузить всю эту сумму въ вагоны, то, предполагая вмёстимость каждаго вагона въ 4 тысячи килограммовъ, для перевозки этой суммы въ серебряной монетъ потребовалось бы 80 тысячъ вагоновъ; чтобы перевезть ту же сумму въ золотой монетъ надо бы 5 тысячъ вагоновъ.

Уплата процентовъ по государственному долгу составляетъ ежегодную тягость на каждую душу населенія: въ Великобританіи 21 фр. 50 с.; въ Италіи—17 фр. 64 с.; во Франціи 12 фр. 50 с.; въ Россіи 4 фр. 50 с. Изъ этого перечня видно, какимъ финансовымъ бременемъ уже успъла отяготиться Италія. Въ итогъ ея расходовъ, обывновенныхъ и чрезвычайныхъ, издержки на процентъ и погашеніе долга составляютъ 12,7% и это отношеніе нигдъ въ Европъ не представляетъ такой огромной цифры.

Известно, что главнымъ источникомъ государственныхъ долговъ были большія войны. Такъ, крымская война обошлась Европ'в почти 7 милліардовъ франковъ, и большая половина этой суммы была добыта путемъ займовъ. Посл'єдствіе ихъ — возвышеніе нодатей, доказываетъ, по выраженію Кольба: «что государственные долги, косвеннымъ образомъ, составляютъ долги каждаго отд'єльнаго жителя страны, каждаго семейства, долги падающіе бременемъ на каждый кусокъ земли, каждую сдёлку, всякій каниталь».

Обратимся теперь къ главному источнику расходовъ и долговъ, къ вооруженной силъ въ Европъ. Монтескъе уже 120 лътъ тому назадъ сказалъ: «Въ Европъ распространилась новая бользнь; она заразила нашихъ государей и побуждаетъ ихъ содержать безпорядочное число войска. У нея есть скои пароксизмы, а заразительною она бываетъ непремънно; ибо, какъ только одно государство увеличить то, что оно называетъ свои вооруженныя толпы (ses troupes; — слово это казалось Монтескъе еще новымъ), другія немедленно увеличиваютъ свои; такъ что чрезъ это не дълаетъ успъха никто, кромъ всеобщаго разоренія». То, что Монтескъе казалось разорительнымъ, не можетъ идти въ сравненіе съ тъмъ, что мы видимъ нынъ. Вотъ какъ Блокъ опредъляетъ въ общихъ чертахъ нынъшнее положеніе: «2 милліона 700 тысячъ человъкъ, выбранные изъ числа

<sup>1)</sup> Блокъ не считаетъ долговъ мелкихъ владеній. Общій долгь ихъ, по Кольбу до 19 милліоновъ талеровъ, т.-е. около 70 милліардовъ франковъ.

Томъ І. - Январь, 1870.

самыхъ здоровыхъ и сильныхъ, похищены у общества и поставлены, по большей части, въ условія отчуждающія ихъ отъ идей общества, отъ семейныхъ обязанностей и полезныхъ «мирныхъ трудовъ». Они не только ничего не производятъ, но обусловливаютъ ежегодно (считая флоты) издержку въ 3 милльярда франковъ и потерю 800 милліоновъ рабочихъ дней; при этомъ не считаются ни дневные труды матросовъ, ни трудъ гражданскихъ рабочихъ для военнаго въдомства».

По числу солдатъ мирнаго и военнаго времени, главныя государства Европы представляются въ слъдующемъ порядкъ:

|                  |      |   | Въ ми | рн.             | вр.             |   |    | Във | оен             | вр.             |
|------------------|------|---|-------|-----------------|-----------------|---|----|-----|-----------------|-----------------|
| Россія           | •    |   | 672   | т.              | чел.            |   |    | 977 | т.              | чел.            |
| Франція          |      |   | 439   | >>              | <b>»</b>        | 1 | M. | 200 | <b>&gt;&gt;</b> | » ´             |
| Пруссія съ Сѣвер | огер | - |       |                 |                 |   |    |     |                 |                 |
| манскимъ Союз    | амс  |   | 312   | » ·             | · »             |   |    | 900 | <b>&gt;&gt;</b> | <b>&gt;&gt;</b> |
| Австрія          |      |   | 240   | »               | >>              |   |    | 800 | <b>&gt;&gt;</b> | *               |
| Италія           |      |   | 227   | *               | <b>&gt;&gt;</b> |   |    | 476 | *               | <b>»</b>        |
| Испанія          |      |   | m*    | <b>&gt;&gt;</b> | *               |   |    | 266 | *               | *               |
| Турція           |      |   | 148   | >>              | *               |   | •  | 484 | *               | »               |

Изъ общихъ итоговъ оказывается, что по военному времени въ Европъ исчисляется слишкомъ въ пять милліоновъ солдатъ. Орудій же имъется въ общей сложности 23,000. По числу имъющихся пушекъ первое мъсто занимаетъ Англія (9,091), второе — Россія (2,178), третье Франція (2,150). Но такъ какъ въ этихъ числахъ считается и морская и кръпостная артиллерія, которая представляетъ силу обусловленную пространствомъ территоріи, то надо полагать, что наибольшею подвижною артиллерійскою силою на сухомъ пути располагаетъ Франція. По силъ артиллеріи Съверогерманскій Союзъ (съ Пруссіею) занимаетъ скромное мъсто (547), что зависить, разумъется, отъ незначительности его военнаго флота.

Кольбъ, у котораго итоги вооруженій Европы нѣсколько менѣе, такъ какъ его цифры годомъ старѣе, и онъ не имѣлъ въ виду преобразованія французской арміи, въ общемъ результатѣ считаетъ одну потерю въ работѣ, происходящую отъ отчужденія 2 милліоновъ человѣкъ, почти въ милліонъ талеровъ въ денъ, тоесть въ 350 милл. талер. ежегодно (считая также потерю работы 300 тысячъ кавалерійскихъ и артиллерійскихъ лошадей).

Содержаніе сухопутных и морских силь составляеть на каждую душу населенія: въ Соединенномъ-Королевств 21 фр. 12 с., во Франціи—16 фр., въ Пруссіи—8 фр. 62 с., въ Россіи—8 фр. 44 с., въ Италіи—8 фр. 15 с., въ Швеціи—4 фр. 64. с. Итакъ,

отецъ семейства изъ четырехъ душъ, въ Англіи платитъ ежегодно около 26 руб., на одно содержаніе вооруженной силы своей страны, въ Россіи 10 руб. 55 к., а въ Швеціи 6 руб. 25 к.

Военный бюджеть входить въ государственный бюджеть, какъ часть его, въ следующемъ отношении: на каждые 100 фр. расходовъ приходится военныхъ расходовъ сухопутныхъ и морскихъ—въ Россіи 33 фр. 25 сант.; Франціи 30 фр. 55 с.; Швеціи 30 фр. 20 с.; Англіи 30 фр. 04 с.; Пруссіи 24 фр. 65 с. Государственные долги образовались, главнымъ образомъ, вследствіе войнъ. Но для того, чтобы знать сколько европейскія государства издерживаютъ на войны, надо вычислить, во что обходится имъ каждый солдатъ, который действительно бываетъ употребленъ согласно своему назначенію, т.-е. на войну. Если допустить, какъ то делаетъ Блокъ, что каждому государству придется вести войну съ употребленіемъ всёхъ своихъ силъ разъ въ двадцать лётъ, то окажется, что на каждаго солдата, которымъ оно будетъ располагать въ военное время, оно издержало въ мирное время следующія суммы:

| Англія  |     | • . | •   | • | 14,761 | франі      |
|---------|-----|-----|-----|---|--------|------------|
| Poccia. |     |     |     |   | 9,539  | <b>»</b>   |
| Франція |     | •   | •   | • | -6,933 | . >>       |
| Пруссія | .•  | •   | *   | ٠ | 5,533  | <b>X</b> > |
| Швеція  |     |     | • • |   | 1,447  | >>         |
| Швейцај | рія |     |     | , | 643    | * *.       |

Эта таблица имъетъ собственно то значеніе, что она показываетъ, чья военная система дороже и чья дешевле: дороже всъхъ англійская (по найму), дешевле всъхъ швейцарская. Въ тоже время, таблица эта до нъкоторой степени служитъ и для убъжденія, какъ неблагоразумна система содержанія постоянныхъ армій, въ ея общности. Каждый солдатъ, дъйствительно употребленный на войну, обходился бы Англіи въ этомъ предположеніи

до 5 тысячь рублей, а Россіи около 2,385 рублей.

Влокъ приводить мнѣніе, высказанное въ печати гамбургскимъ негодіантомъ Вихманомъ, что вооруженное покровительство для торговыхъ интересовъ, говоря вообще, вовсе не нужно, такъ какъ исторія показываетъ, что еще ни одно государство не пріобрѣло цвѣтущей торговли благодаря могуществу своихъ вооруженій, а совсѣмъ наоборотъ: торговля создавалась независимо отъ вооруженій, а вліяніе оказанное на нее усиленіемъ вооруженій было скорѣе пагубно. По этому мнѣнію, убѣжденіе, что торговое могущество, разъ пріобрѣтенное государствомъ, должно быть поддерживаемо, покровительствуемо вооруженною силою, есть ошибка.

#### П.

Послѣ сравнительнаго обозрѣнія тѣхъ элементовъ силы, какіе представляются европейскими государствами въ ихъ населенности, финансахъ, и вооруженіяхъ, обратимся къ тѣмъ элементамъ, которые обусловливаютъ внутреннее благосостояніе государствъ, къ ихъ производительности, средствамъ сообщенія и т. д.

Во Франціи, Блокъ исчисляеть производительность земледьлія въ 7,718 милліоновъ фр., а другихъ отраслей промышленности въ 15 милльярдовъ фр. ежегодно. Это составляетъ по 386 фр. на земледъльца, по 833 фр. на человъка въ иныхъ промыслахъ; среднею же цифрою по 598 фр. на каждаго францува, т.-е. по 1 фр. 64 с. въ день. Въ Великобритании можно исчислить средній доходъ человіна по подати съ доходовъ. По исчисленію Бакстера, сділанному на этомъ основаніи, ежегодная производительность земледельческая въ Соединенномъ-Королевствъ одънивается въ около 1653/4 милл. фунтовъ, а другихъ промысловъ въ около  $648^{1}/_{4}$  милл. фунтовъ. Итогъ въ франкахъ составляетъ 20,350 милліоновъ; считая населеніе королевства въ 29 милл. 700 т., средній годовой доходъ англичанина оказывается 685 фр. или 1 фр. 88 сантимовъ въ день. Но извъстно, что цифры, на основании которыхъ взимается подоходная подать въ Великобританіи, гораздо ниже дійствительности.

Въ Пруссіи, по исчисленію, основанному на подоходной и заставной пошлинахъ, ежегодная производительность страны составляетъ 768 милл. талеровъ или 2,880 милл. франковъ, что, на 19½ милл. душъ, составляетъ средній доходъ на человъка въ 150 фр. Но Блокъ, основываясь на нъкоторыхъ фактахъ, полагаетъ, что оффиціальныя цифры дохода, по которымъ опредъляются подати, втрое меньше дъйствительныхъ, и потому полагаетъ, что средній доходъ на человъка въ Пруссіи можно принять въ 450 фр.

Относительно производительности Россіи, Блокъ принимаетъ пифру г. Бушена—9,807 милл. фр., т.-е. по 161 фр. въ годъ на жителя.

Для Австріи, Блокъ принимаєть сумму въ 12,370 милл. фр., а на человъка по 375 фр. въ годъ, а для Италіи онъ, основываясь на суммъ податей поземельной и съ капитала, выводить сумму (за исключеніемъ Венеціанской области) 2,625 милл. фр., т.-е. по 125 фр. въ годъ на душу, но считаетъ этотъ результатъ ниже дъйствительности.

Цифры эти, конечно, далеко не отличаются основательностью; тёмъ не менёе, онё могуть быть сравниваемы собственно между собою; и вотъ, если ихъ сравнить, да сравнить рядомъ съ ними среднюю цифру обложенія налогами, въ соотв'єтствующихъ странахъ, то получится нъкоторое понятіе о томъ, въ какихъ государствахъ подати дийствительно тяжелье или легче, по мере того, какой проценть ежегодной производительности на душу онъ представляютъ. При такомъ сравнении оказывается, что болье всъхъ обременена податями Италія (въ ней подати уносять слишкомъ 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> производительности), потомъ Россія (подати —  $9^1/_4{}^0/_0$  производительности), далѣе Англія  $(7^1/_2{}^0/_0)$ , Франція  $(5^2/_3{}^0/_0)$ , Пруссія  $(4^1/_4{}^0/_0)$  и Австрія  $(4^0/_0)$ .

Въ какой мъръ усиливается съ году на годъ производительность и въ особенности — въ какой мере несомитиные успехи производительности улучшають общее положение массь? — воть самый важный вопросъ, который представляется при взглядъ на эти цифры. Но для удовлетворительнаго решенія его неть достаточно точныхъ данныхъ, по крайней мъръ ихъ нътъ во многихъ странахъ. Относительно Франціи изв'єстно, что за періодъ 1820 — 1824 годовъ на душу приходилось 1,76 гектолитровъ ишеницы, за періодъ 1840—1844 гг.—на каждую душу умножившагося населенія уже по 2,51 гектол., а за періодъ 1860— 1864 гг. на каждую душу населенія (увеличившагося противъ перваго изъ названныхъ періодовъ уже слишкомъ на 6 милл. д.) приходилось по 2,60 гевтол. пшеницы. Эти совершенно точныя цифры ставять вив сомивнія, собственно относительно Франціи, что благосостояніе массъ зам'ятно возростаеть съ усп'яхами производительности. Нътъ причинъ сомнъваться, что и во всъхъ европейскихъ странахъ и въ Соединенныхъ Штатахъ происходить тоже самое постоянное явленіе, съ нікоторыми отступленіями и временными остановками, конечно. Цифръ, подобныхъсейчасъ приведеннымъ, для Россіи нътъ. Но мы имъемъ нъкоторое основание предполагать, что тоже явление происходить и въ Россіи. Указаніемъ въ этомъ случав могуть служить свъдънія министерства государственныхъ имуществъ о сборъ хлъба у государственныхъ крестьянъ. Изъ оффиціальныхъ цифръ, приведенныхъ въ последнемъ том сочинения Шницлера, видно, что въ 1851 году сборъ хлъба въ государственныхъ имуществахъ сравнительно съ 1846 годомъ увеличился почти на цёлую треть. Факть этоть темъ убедительнее для насъ въ настоящемъ случав, что онъ относится къ государственнымъ крестьянамъ, тоесть къ результатамъ того труда, который и въ то время былъ вольнымъ.

Въ общемъ выводъ не подлежить сомнънию, что благосостояніе массь дёлаеть успёхи, по мёрё успёховь производительности вообще: питательныя вещества получаются въ большемъ количествъ и, сверхъ того, въ употребление массъ мало-по-малу вступають предметы имъ прежде малодоступные. Но этотъ общій выводъ можетъ быть принимаемъ только съ оговорками. Во-первыхъ, увеличение земледъльческой производительности соотвътственно возрастанію населенія, при настоящих знаніях и орудіяхъ обработки, въ разныхъ мъстностяхъ достигло своего предъла, что и обусловливаетъ тамъ эмиграцію, какъ хроническое явленіе. Во-вторыхъ, говоря объ успѣхахъ производительности, мы имъемъ дъло съ двумя различными, такъ-сказать по бойкости, родами производительности: съ производительностію земледъльческою и производительностію промышленною, т.-е. тою, которая называется собственно industrie. Производительность последняго рода делаетъ шаги исполинские, немыслимые въ земледъліи. Увеличенію благосостоянія массъ она способствуеть, съ одной стороны удешевленіемъ мануфактурныхъ предметовъ первой потребности, а съ другой — предоставлениемъ массъ возрастающихъ мануфактурныхъ заработковъ. Но изъ самого того факта, что производительность земледёлія въ успёхахъ своихъ чрезвычайно отстаеть отъ производительности промышленной и торговой, а вм'єсть и отъ накопленія драгоцінныхъ металловъ и усиленія оборота капиталовъ, возникаетъ фактъ постояннаго возрастанія цінь на пищу.

Въ-третьихъ, наконецъ, быстрота успѣховъ промышленности, возрастаніе капиталовъ и распространеніе роскоши сверху внизъ, измѣняетъ въ самой массѣ понятіе объ уровнѣ первоначальныхъ потребностей, такъ что тѣ условія жизни, которыя считались бы прежде удовлетворительными, представляются нынѣ

иногда въ самемъ дълъ нестерпимыми.

Блокъ находить, что во Франціи успѣхи земледѣлія могли бы быть быстрѣе, чѣмъ они оказываются, и медленность ихъ объясняетъ разными причинами, въ томъ числѣ и существующимъ законодательствомъ, но въ особенности необразованностію и застоемъ, склонностію къ рутинѣ самихъ земледѣльцовъ. Онъ замѣчаетъ, что крестьянинъ - землевладѣлецъ во Франціи, въ случаѣ, если дѣла его идутъ хорошо, склоненъ развивать ихъ нераціональнымъ образомъ, а именно прежде всего думаетъ прикупить поболѣе земли, вмѣсто того, чтобы улучшить свои средства и орудія обработки, умножить свой скотъ и пріобрѣсть лучшія орудія. «Капиталы, говоритъ онъ, возникаютъ у земледѣльцовъ вовсе не такъ рѣдко, какъ то думаютъ; но земледѣльцовъ вовсе не такъ рѣдко, какъ то думаютъ; но земле

дъльцы какъ будто не знають, что увеличеніе капитала производства (т.-е. средствъ обработки) гораздо выгоднье, чымь увеличеніе капитала неподвижнаго (т.-е. земли, состоящей во владьніи). Но выдь нельзя не признать, что это довольно естественно». Еслибы крестьяне прониклись мыслію, что промышленный капиталь (къ которому уже приближается капиталь обработки) приносить гораздо болье процентовь, чымь положенный на пріобрытеніе земли, то они бросили бы землю и занялись бы мастерствами или принялись бы торговать. Ихъ удерживаеть привязанность къ землы и гордость земельной собственности; но это-то чувство и побуждаеть, при первой возможности, увеличивать ее.

Мы упомянули выше объ увеличеніи драгоцѣнныхъ металловъ, какъ одной изъ причинъ вздорожанія продуктовъ. Избъгая излишняго обремененія цифрами, скажемъ только, что Кольбъ, по свѣдѣніямъ одной изъ англійскихъ «синихъ» книгъ, о ввозѣ въ Европу и вывозѣ изъ нея драгоцѣнныхъ металловъ, опредѣляетъ цѣнность оставшейся въ Европъ прибавки ихъ за послѣдніе 16 лѣтъ только въ болѣе чѣмъ 80 милл. фунтовъ стерл.,

т.-е. болье полумилльярда рублей.

Процентъ населенія занимающійся земледіліемъ весьма различенъ въ разныхъ странахъ Европы. Наиболъе высокъ онъ, разумъется, въ Россіи (по Блоку 85-90%), наименъе-въ Соединенномъ-Королевствъ (12°/0). Италія въ этомъ отношеніи представляетъ большое отличие отъ другихъ западныхъ странъ. Въ таблицъ, о которой мы теперь говоримъ, она стоитъ первою послѣ Россіи; 77% ея населенія — земледѣльцы. А такъ какъ земледъліе нигдъ не обременено до такой степени арендною платою, какъ въ Италіи, гдѣ землевладѣніе большею частію сосредоточено въ рукахъ немногочисленныхъ крупныхъ помъщиковъ, у которыхъ землю снимаютъ арендаторы и сдаютъ ее еще въ мелкія аренды фермерамъ, которые затьмъ отдають еще часть. своей земли безземельнымъ рабочимъ изъ половины жатвы, -- то неудовлетворительное экономическое положение Италіи объясняется самыми этими фактами. И въ этой-то странъ, гдъ болъе <sup>3</sup>/<sub>4</sub> населенія поставлены въ такія условія работы, что сбереженія для нихъ почти немыслимы, приходится еще податей по 15% на душу съ производительности! Та именно страна, въ которой производительность 3/4 населенія поставлена въ самыя неблагопріятныя условія, она-то и несеть самыя тяжкія подати изъ всёхъ странъ Европы!

Извёстно, что земля всего лучше обработана въ Англіи, затемъ въ Нидерландахъ и т. д. Но интересно взглянуть, въ ка-

кой именно мъръ можетъ оказываться это различие въ обработкъ. По цифрамъ ежегоднаго сбора пшеницы въ разныхъ странахъ съ каждаго гектара, въ гектолитрахъ, оказывается, напримъръ, такая пропорція: Соединенное-Королевство — 40, в, а Франція — только 14, 6. Сравненіе съ Франціей невыгодно для последней конечно потому, главнымъ образомъ, что во Франціи еще достаточно необработанныхъ земель и сверхъ того очень важная роль принадлежить винодёлію <sup>1</sup>). Въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ процентъ сбора пшеницы сравнительно съ территорією маль потому, главнымь образомь, что этоть родь хльба мало воздёлывается. Но возьмемъ Баварію и сравнимъ ее съ Англіею. Въ Баваріи сбирается съ каждаго гектара только 14, 6 гектолитровъ пшеницы, то-есть столько же, какъ во Франціи. Между тъмъ, Баварія и заселена очень густо, и земель необработанныхъ въ ней очень мало. Отчего же зависить такая непроизводительность сравнительно съ Англіею? Быть можеть, мало скота? Нътъ, замъчательно именно, что и скота въ Баваріи приходится на каждый гектаръ болпе, чёмъ въ Соединенномъ-Королевствъ, а сборъ пшеницы все-таки въ Баваріи представляется цифрою 14,6, а въ Англіи — цифрою 40,8. Чёмъ это объяснить, если не совершенствомъ именно способа и орудій обработки въ Англіи? Это сравненіе мы сдёлали съ цёлію показать, до какой степени шировій просторъ остается еще въ земледівльческой производительности для улучшеній, даже при тъхъ знаніяхъ, которыя уже добыты наукою. Что сказать о возможности достиженія большей производительности земли у насъ, въ Россіи, гді еще дійствують самые первобытные способы и орудія, когда на западъ есть страны, въ которыхъ, введя только тъ усовершенствованія, которыя уже изв'єстны, можно бы утроить сборь хльба? Упомянемъ также о выводъ изъ этой таблицы, который дълаетъ Блокъ, именно: что производительность земледълія зависить не столько отъ числа занятыхъ имъ въ странъ рукъ, сколько отъ способовъ обработки.

Изъ отраслей производительности мануфактурной прежде всего упомянемъ о бумажно - прядильной. Избёгнемъ здёсь цифръ, и скажемъ только, что Англія и Франція далеко оставляють за собою по этой части всё остальныя страны Европы; въ Англіи же бумажно-прядильное производство въ пять разъ больше

<sup>&#</sup>x27;) По важности винодѣлія, Франціи принадлежить не только первое мѣсто, но даже мѣсто виѣ всякаго сравненія: 54 милл. гектол. вина въ годъ; въ Италіи, стоящей на второмъ мѣстѣ, менѣе 29 милл. гектол., въ Испаніи же только ¼ послѣдней цифры.

французскаго. Изъ другихъ странъ, только Соединенные Штаты близки къ Франціи, хотя все-таки отстаютъ отъ нея. Но Австрія и Россія (которой въ этомъ спискъ принадлежитъ далеко не послъднее мъсто), слъдующія за Америкою, имъютъ прядиль-

ныхъ станковъ вчетверо менье, чъмъ Франція.

Здёсь замёчается однако очень важный факть: «остальныя» страны, т.-е. не Англія и не Франція, мало-по-малу стремятся уменьшить ихъ первенство въ бумажно-прядильномъ дёлё. Интересныя цифры по этому предмету представлены въ отчетё австрійской коммиссіи о выставкі 1867 года. Оказывается, что на 100 центнеровъ потребленія хлопка въ Европів принадлежало въ 1821—25 годахъ Англіи—62,20, Франціи—23,17, а всей остальной Европів вмістів—всего 14,63. Между тімъ, въ 1866 году, проценты распреділялись уже такъ (пропускаемъ цифры посредствующихъ годовъ; оні постепенно подготовляютъ слідующій результать): на долю Великобританіи 58,08%, франціи 14,62%, а остальныхъ странъ Европы вмістів взятыхъ— уже

 $27,30^{\circ}/_{0}$ .

Возрастаніе производительности мануфактурной въ посл'яднія десятильтія шло въ громадныхъ размърахъ. Такъ, напр., въ началъ двадцатыхъ годовъ хлопка было потреблено въ Европъ менъе 900 т. балленовъ, а въ началъ шестидесятыхъ годовъ, за равный періодъ, уже — 2,865 т. балленовъ. Въ этомъ счетъ оказывается, что потребление хлопка въ Англіи только утроилось, во Франціи болбе чемъ удвоилось, а въ остальной Европф почти ушестерилось. Производство шерстяныхъ тканей вызвало огромное развитіе овцеводства въ Австраліи, южной Африкъ и южной Америкъ. Въ Австраліи, въ 1859 году, собиралось шерсти 52 милл. фунтовъ, а въ 1866 году уже 66 милл. фунтовъ; въ Капской колоніи сборъ шерсти за тотъ же періодъ удвоился, а на Ла-Платъ увеличение за тоже время представляетъ почти баснословное отношение 59:16 (т.-е. 16 милл. ф. въ 1859 и 59 м. ф. въ 1866 г.). Если представить себъ, что возрастание будеть продолжаться въ твхъ же размерахъ, то одна Ла-Плата, напр., доставляла бы въ 1873 году 218 милл. фунтовъ шерсти. Такіе усп'яхи должны произвесть настоящій перевороть въ одежд'я, въ пользу массъ. Спрашивается только, будутъ ли европейскія мануфактуры въ состояніи увеличить свое д'яйствіе въ соотв'ятственныхъ размърахъ. Но громадное умножение матеріала обработки, т.-е. шерсти, на европейскомъ рынкъ, вызвало преобразованіе самой этой отрасли мануфактуры: ручная пряжа, преобладавшая въ ней, стала уступать мѣсто машинной. Въ производствъ шерстяныхъ тканей первое мъсто принадлежитъ Франціи; за нею следуетъ Соединенное-Королевство, а другія страны остаются далеко позади ихъ. Первое мъсто принадлежитъ также Франціи въ производств' тканей шелковыхъ. Изв'єстно, что эта промышленность все еще не освободилась отъ постигшаго ее кризиса.

Въ добывании каменнаго угля и въ чугунно-плавильномъ и жельзномъ дъль первое мъсто принадлежитъ Соединенному-Королевству. Вотъ въ какихъ пропорціяхъ добывается каменный уголь въ разныхъ странахъ Европы: въ Соединенномъ-Королевствъ — 1050 милл. метрическихъ центнеровъ 1); въ Таможенномъ Союзъ-болъе 281½ милл.; во Франціи—126 м., въ Бельгіи 104 м., въ Австріи 45 м., Саксоніи 29 м., Баваріи  $3^{1}/_{2}$  м., Испаніи  $3^{3}/_{10}$  м., Швеціи  $2^{2}/_{10}$  м., Россіи  $1^{7}/_{10}$  милл. Но Соединеннымъ Штатамъ принадлежитъ первое мъсто послъ Англіи; въ нихъ добывается 450 милл. Мы не будемъ выставлять цифръ, относящихся къ разнымъ отраслямъ чугуннаго и жельзнаго производства, но, для показанія размеровь ихъ, скажемъ, что чугуна въ одной Великобританіи производится 45 1/4 милл. центнеровъ, а железа тамъ же 35 милл. центнеровъ. Развитіе чугунно-плавильнаго дъла совершается также въ огромныхъ разм'врахъ. Такъ, за последние тридцать летъ производство чугуна въ Пруссіи увеличилось на 863 процента, въ Бельгіи на  $456^{\circ}/_{\circ}$ , на  $389^{\circ}/_{\circ}$  въ Англіи,  $300^{\circ}/_{\circ}$  во Франціи,  $110^{\circ}/_{\circ}$  въ Австріи и  $60^{\circ}/_{\circ}$  въ Россіи. Извѣстно, что чугунъ и жельзо принимають все большее и большее значение въ строительномъ дѣлѣ вообще и въ кораблестроительствѣ особенно; чугунные мосты оказались возможны тамъ, гдъ каменныхъ нельзя было и сделать.

Общее понятіе объ успѣхахъ мануфактурной промышленности во всёхъ главныхъ отрасляхъ можно составить себё по довольно точнымъ даннымъ относительно наличнаго числа паровыхъ машинъ. Сведенія о числе и силе действующихъ паровыхъ машинъ въ нъкоторыхъ странахъ собираются ежегодно. Какъ примеръ возрастанія, достаточно будеть упомянуть, что во Франціи въ 1844 году дъйствовало 3,645 паровыхъ машинъ, въ 45,780 силъ, а въ 1864 году 19,724 машины въ 242,209силь. Чтобы представить паровую силу мануфактурной промышленности различныхъ странъ, Блокъ дълаетъ разсчетъ, сколько паровыхъ силъ приходится на 10 т. душъ населенія въ разныхъ странахъ; образуется такая прогрессія:

<sup>1) 1</sup> метр. центнеръ = 100 княограммамъ = 244 русск. фунт.

| Великобританія |     | 610 | пар. | силъ        | на 10      | T. | душт |
|----------------|-----|-----|------|-------------|------------|----|------|
| Бельгія        | *   | 306 |      | <b>»</b>    | <b>»</b> . |    | >    |
| Виртембергъ .  | • , | 168 | :    | <b>»</b>    | >          | ٠. | >    |
| Пруссія        |     | 74  | ;    | >           | <b>≫</b> · |    | >    |
| Саксонія.      |     | 73. |      | <b>»</b>    | >          |    | >    |
| Франція        |     | 65  |      | <b>&gt;</b> | *          |    | >    |

и т. д.; въ Швеціи, наконецъ, только 3 пар. силы на 10 т. душъ. Въ приведенномъ исчисленіи паровыхъ силъ не приняты въ разсчетъ ни пароходы, ни локомотивы желѣзныхъ дорогъ, а только неподвижныя паровыя машины и локомобили, такъ что цифры эти представляютъ дѣйствительныя силы фабрикаціи. Силы ея могутъ, въ самомъ дѣлѣ, быть опредѣляемы по сложности дѣйствующихъ силъ паровыхъ, такъ какъ итоги паровыхъ силъ показываютъ и средства фабричной работы и размѣры фабричнаго капитала. Каждая лишняя паровая сила представляетъ увеличеніе силъ работы 21-мъ образцовымъ работникомъ, т.-е. силою 21

рабочихъ вполнѣ исправныхъ.

Цифры вывозной торговли представляють общую картину производительности, но картина эта не совсемъ верна, такъ какъ условія сбыта играють важную роль въ вывозъ. Поэтому, цифрами торговли мы воспользуемся только для того, чтобы показать, въ какой мёрё разные народы успевають въ торговле. Сравненіе между итогами отпускной торговли въ 1856 и 1866 году, т.-е. за 10 летъ, показываетъ, что французская отпускная торговля сдёлала въ это время наибольшіе успёхи: она болъе чъмъ удвоилась (по цънности вызова) и средняя цифра увеличенія торговди за каждый годь, въ этотъ десятил'єтній періодъ, оказывается для Франціи 10, 2%; для Норвегіи соотвътственная цифра—7, 7°/0; для Даніи—6, 1°/0; для Соединеннаго-Королевства — только  $5, 2^{0}/_{0}$ ; для Таможеннаго Союза —  $4, 4^{0}/_{0}$ ; для Испанія — 4, 1 °/0; Швеція — 3, 6 °/0; Португалія — 3, 6 °/0; Россія —  $1,4^{\circ}/_{0}$ , и Италіи— $0,2^{\circ}/_{0}$ . Если распредѣлить успѣхи въ отпускной торговл'я по расамъ, причемъ Австрію, Бельгію и Швейцарію разділить между соотвітствующими тремя главными расами, то получатся следующие итоги успеховъ отпускной торговли за десятильтие 1856—1866:

Народы латинской расы отпускали
въ 1856 г. на 6,173 милл. фр. успъхъ
въ 1866 » » 10,021 » » на 62°/о
Народы германской расы отпускали
въ 1856 г. на 14,417 милл. фр. успъхъ
въ 1866 » » 20,444 » » на 40°/о

Народы славянской расы отпускали въ 1856 г. на 1,837 милл. фр. успъхъ » 1866 » » 1,895 » » на 3%

Таковы цифры Блока. Но мы должны отвергнуть всякое значеніе ихъ относительно Россіи, главнымъ образомъ потому, что именно въ послѣднія лѣть нять наша отпускная торговля сдѣлала громадные успѣхи. Еслибы приведенное Блокомъ исчисленіе сдѣлать не за десятилѣтіе 1856—1866 гг., а за послѣднее пятилѣтіе только, включивъ въ разсчетъ цифры нашего вывоза въ 1867 и 1868 годахъ, то оказалось бы навѣрное, что первое мѣсто въ процентѣ успѣха отпускной торговли принадлежитъ

Россіи, потому что она за это время удвоилась.

Для дополненія этого краткаго очерка элементовъ благосостоянія и силы государствъ, намъ остается привесть еще данныя о жельзныхъ дорогахъ. Что средства сообщенія представляютъ одинъ изъ важныхъ элементовъ не только благосостоянія, но и силы государства, это не требуетъ доказательствъ. Сверхъ умозрвнія, достаточно обратить вниманіе на то обстоятельство, что въ прежнія времена сумма коммерческихъ оборотовъ удвоивалась въ 25-ти или 30-ти-лътніе періоды, а по мъръ введенія болъе совершенныхъ средствъ сообщенія она стала удвоиваться въ періоды 12 и 15 лътъ; теперь же въ нъкоторыхъ случанхъ, какъ напр. наша отпускная торговля, удвоивается въ пять, шесть льть. Ньть никакого сомнынія, что у насъ этоть результать въ значительной степени зависёль именно отъ проведенія желёзныхъ путей: возрастание нашей внъшней торговли пошло необыкновенно быстро именно съ 1863 и 1864 годовъ, а 1862 годъ — именно и былъ эрою въ пашемъ желъзно - дорожномъ дълъ. Въ этомъ смыслъ намъ предстоитъ еще большое развитіе, такъ какъ и теперь, въ Россіи, соотвътственно числу населенія (не говоря уже о пространствъ) желъзныхъ дорогъ менъе, чъмъ гдф-либо въ Европъ, за исключениемъ Турціи.

Вотъ какъ Блокъ распредъляетъ европейскія государства въ отношеніи длины дъйствующихъ жельзныхъ дорогъ: на каждый милліонъ населенія приходится километровъ рельсовыхъ путей— въ Соединенномъ-Королевствъ 771, въ Баденъ 533, въ Швейцаріи 532, въ Баваріи 486, въ Бельгіи 430, во Франціи 413, въ Саксоніи 408, въ Швеціи 387, въ Пруссіи 377, въ Виртембергъ 358, въ Нидерландахъ 331, въ Испаніи 315, въ Даніи 281, въ Австріи 210, въ Норвегіи 210, въ Италіи 206, въ Португаліи 169, въ Россіи 100. Эта послъдняя цифра, замътимъ, даже скоръе выше дъйствительности, чъмъ ниже, если

принять въ разсчетъ протяженія желёзныхъ дорогъ уже дёйствительно готовыхъ у насъ, т. е. около 7,000 верстъ, и сравнить ихъ съ 79-ти-милліоннымъ населеніемъ всей территоріи государства. Блокъ протяженіе нашихъ желёзныхъ дорогъ принимаетъ въ 6,109 километровъ, что было очень близко къ истине еще въ прошломъ году, но цифра населенія у него—слишкомъ старая. Напомнимъ, что желёзныхъ дорогъ у насъ еще строится около  $3^{1}/_{2}$  т. верстъ. Съ 10-ю т. верстъ желёзныхъ дорогъ мы уже рёшительно приблизимся къ европейскимъ условіямъ, какъ представляютъ ухъ последнія цифры приведенной сейчасъ таблицы.

### Ш.

До сихъ поръ мы сопоставляли одни главные элементы матеріальной силы государствъ. Но никто уже нынъ не сомнъвается, что чрезвычайно важный элементъ силы государства представляется умственнымъ развитіемъ большинства его гражданъ. Истина эта въ настоящее время уже утвердилась въ сознаніи всёхъ европейскихъ правительствъ, хотя можно сказать, что не вездъ еще этой истинъ дано достаточное примънение въ государственной дъятельности, т.-е., что въ государственномъ попеченіи сила видимая, матеріальная слишкомъ поглощаетъ вниманіе, въ ущербъ силѣ умственной и нравственной. Происходитъ это, конечно, оттого, что попеченія перваго рода, попеченія объ умноженіи средствъ обороны и нападенія и средствъ финансовыхъ производять результаты непосредственно, между тъмъ, какъ заботливость, напримъръ, о распространении въ массахъ образованія об'вщаетт результаты только въ будущемъ. Т'ємъ не мен'єе, истина, что умственное развитие гражданъ составляетъ чрезвычайно важный элементъ государственной силы, въ принципъ сознана всеми, и одинъ ораторъ, на одномъ изъ недавнихъ нашихъ юбилейныхъ собраній, рельефно высказаль ее именно въ отношеніи къ военному дёлу: «Никакіе Чингисханы, никакіе Аттилы—сказаль почтенный ораторь—не въ состоянии раздавить своими дикими ордами европейской арміи, опирающейся на выводы современной науки.... Цивилизація сама по себъ стала грозною, непреодолимою силою. Но для развитія этой силы нужна почва, сложившаяся исторически, нужно общество, уже достигшее совершеннольтія. Физическая сила и отвага развиваются и подъ гнетомъ деспотизма и при полномъ безправіи, и при самомъ возмутительномъ рабствъ и угнетеніи человъка. Развитіе же науки немыслимо безъ государственнаго благоустройства, безъ свободы мысли и безъ гражданскаго полноправія личности» 1).

Полноправіе личности и свобода мысли—вотъ въ дѣйствительности основныя условія, при которыхъ возможны быстрые и прочные успахи умственнаго развитія въ страна. Интересы государства и общества солидарны, но среди условій положенія даннаго общества есть некоторыя, имеющія спеціально - государственный характеръ, потому именно, что они отражаются въ самомъ государственномъ устройствъ и особенно тъсно связаны съ государственною деятельностью. Таковы именно: участіе гражданъ въ управленіи, степень свободы мысли въ гласности и по отношенію къ религіи, наконецъ, народное образованіе. Полноправность личности и образование мы, конечно, должны поставить на первомъ планъ въ очеркъ условій общественнаго быта разныхъ странъ Европы. Но такъ какъ эти два главные элемента развитія им'єють въ значительной степени и государственный характеръ, то мы, въ заключение статистическаго обзора государственныхъ силъ Европы помъстимъ очеркъ главнъйшихъ данныхъ, служащихъ основаніемъ для различныхъ системъ политическаго самоуправленія, отношеній церкви къ гражданамъ и распространенія народнаго образованія въ современной Европъ.

Начнемъ съ данныхъ статистики политическаго самоуправленія. Политическое самоуправленіе существуєть во всёхъ государствахъ западной Европы, но въ весьма различной степени. Общій органъ политическаго самоуправленія есть народное представительство. Но извъстно, что въ немногихъ только странахъ самоуправление представляется однимъ только выборнымъ представительствомъ всего народа. Почти во всъхъ конституціонныхъ странахъ существуетъ двухъ-палатная система, которая, говоря строго логически, измѣняетъ смыслъ народнаго самоуправленія, вводя въ него, сверхъ естественнаго органа-представительства избраннаго всёмъ народомъ, еще органъ наслёдственнаго сословія или высшей бюрократіи. Это противорьчіе теоріи народнаго самоуправленія обусловливается съ одной стороны остатками отъ старинныхъ преданій, противоръчащихъ самому основанію народнаго самоуправленія, какъ его понимають теперь, а съ другой — недовъріемъ къ устойчивости народнаго мнънія, и заботливостію о приданіи законодательному сословію большей устойчивости посредствомъ введенія въ него постороннихъ народному митнію элементовъ: личныхъ заслугъ, доказанной преданности и т. д.

<sup>1)</sup> РЕчь генерала Шарыгина на юбилейномъ объдъ въ инженерной академія.

Двѣ палаты могутъ существовать въ странѣ и безъ нарушенія раціональной основы самоуправленія, именно если обѣ онѣ исходять изъ того же источника, т.-е. изъ народныхъ выборовъ, непосредственныхъ или посредственныхъ—чрезъ областные сеймы. Таково образованіе верхнихъ палать отчасти въ Даніи, гдѣ король назначаетъ 21 изъ 66 членовъ верхней палаты, а остальные избираются народомъ; оно существуетъ вполнѣ въ Швеціи, Нидерландахъ, Бельгіи и Швейцаріи (Соединенные Штаты мы оставляемъ теперь въ сторонѣ). Въ Швеціи и Нидерландахъ члены верхней палаты избираются областными сеймами, въ Бельгіи члены сената избираются народомъ непосредственно; въ Швейцаріи союзный совѣтъ состоитъ изъ уполномоченныхъ отъ кан-

тоновъ, по 2 отъ каждаго.

Но вообще говоря, верхнія палаты въ Европ'є представляють элементы не общенародные, а сословные или правительственные. Палата лордовъ имъетъ образование чисто-сословное и въ слабой степени правительственное: она состоить изъ пэровъ наслъдственныхъ, изъ 28 членовъ, избранныхъ сословіемъ пэровъ Ирландіи и 16 представителей шотландскаго пэрства, получающихъ полномочіе на одну сессію. Сверхъ того, въ палать лордовъ засъдаютъ 24 епископа, въ силу своего званія. Корона имбетъ право назначать пожизненныхъ пэровъ, но въ последнее время не пользуется этимъ правомъ. Правительственный элементъ однако всетаки входить въ составъ палаты лордовъ, такъ какъ корона продолжаеть пользоваться правомъ пожалованія насл'єдственнаго пэрства. Въ Пруссіи верхняя палата представляеть уже правительственный элементь въ гораздо сильнъйшей степени, такъ какъ въ ней изъ числа 287 членовъ, только, 82 наслъдственныхъ. Большинство (153) назначены королемъ по представленію дворянскаго землевладенія, большихъ городовъ и университетовъ. Верхняя палата въ Цислейтанской Австріи имбетъ также характеръ смѣшанный, представляя элементы наслѣдственно - сословный и правительственный; въ Венгріи—наслёдственно-сословный и избирательный и т. д. Во Франціи и Италіи сенаты им'єють образование чисто-бюрократическое.

Статистика народнаго представительства обнаруживаеть огромное различіе въ отношеніи числа представителей къ числу населенія. Такъ, во Франціи всего 283 (въ прошлую сессію) депутата, т.-е. 1 на 134 т. жителей, а въ Даніи 114, т.-е. 1 на 15 т. жителей. Но гораздо важнъе самыя условія, опредъляющія избирательное право. Степень доступности избирательнаго права для массы гражданъ и степень свободы, какою пользуются избиратели—воть два главныя условія върности народнаго пред-

ставительства. Самое широкое применение одного изъ этихъ условій безъ соблюденія другого не можеть обезпечить странъ върнаго представительства интересовъ большинства. Доступность избирательнаго права для массы нигдь не существуеть въ такой степени, какъ во Франціи; тамъ она ограничена только извъстнымъ возрастомъ, неопороченностью гражданина и извъстнымъ срокомъ пребыванія въ одной м'встности. Всенародное и притомъ прямое голосованіе однакоже не обезпечиваетъ Франціи върнаго представительства ен народа на выборахъ, потому что на практикъ не существуетъ свободы избранія. Противоположный примъръ представляла Великобританія до реформы 1832 г.: выборы въ ней были свободны, по крайней мъръ отъ правительственнаго вліянія, но избирательное право было доступно только привилегированнымъ классамъ и мъстностямъ. Вслъдствіе того, Соединенное-Королевство хотя и было свободною страною въ томъ смыслъ, что въ немъ осуществлено было самоуправленіе для достаточныхъ классовъ и въ особенности для крупнаго землевладенія, но вернаго представительства интересовъ народной массы въ тогдашней Британіи не было. Реформа 1832 г. уже много измънила это положение дълъ, а послъдняя реформа въ значительной степени приблизила уже Соединенное-Королевство ко всеобщему голосованію, допустивъ къ пользованію избирательнымъ правомъ хотя не всю массу личностей, но массу семействъ.

Такъ какъ върность, истинность самоуправленія обусловливается соблюдениемъ двухъ условий, то естественно, что на основаніи только одного изъ нихъ нельзя выводить сужденія о большей или меньшей в расти и силь народнаго правленія въ разныхъ странахъ. Нельзя сказать, напр., что тѣ страны, въ которыхъ существуетъ всеобщее голосованіе, пользуются большею политическою свободою, чёмъ тв, въ которыхъ избирательство опредъляется цензомъ, или, наоборотъ, что система всеобщаго голосованія вредна для свободы, а система ценза обезпечиваеть свободу. Въ самомъ дёлё, всеобщее право избирательства существуетъ во Франціи, которая еще не можетъ похвалиться свободою; въ Швейцаріи, которая справедливо ею хвалится; въ Прусіи, Сѣверо - германскомъ Союзѣ, Даніи и въ Испаніи съ 1868 года. Въ Англіи система ценза дополняется условіями уже приближающимися ко всеобщему избирательству. Итакъ, всеобщее голосование само по себъ не исключаетъ возможности свободы. Но оно одно и не ручается за нее. Напротивъ, есть государства, въ которыхъ представительство основано на цензъ, а между темъ свобода во всёхъ отношеніяхъ более обезпечена, чемъ

во Франціи и Пруссіи: таковы — Бельгія и Италія. Наконець, обращаясь собственно въ этомъ случав къ примвру великой американской республики, мы и тамъ не найдемъ аргумента въ пользу превосходства того или другого избирательнаго начала, такъ какъ въ некоторыхъ изъ Соединенныхъ Штатовъ суще-

ствуетъ цензъ, а въ другихъ его нётъ.

Внъ учреждений, существующихъ въ государствъ, дъйствительность въ немъ политического самоуправления наиболье обезпечивается свободою печати, то-есть просторомъ для заявленій общественнаго мнѣнія, не оформенныхъ въ юридически-обязательныя решенія. Свобода сходокъ и свобода печати означають въ сущности тоже самое, но право печати еще важиве для страны, чъмъ право собранія, потому что печать представляеть, во-первыхъ, постоянное, непрерывное, а во-вторыхъ полное представительство общественныхъ стремленій. Стъсненіе печати есть нарушение самаго первобытнаго изъ условий самоуправления, закръпощение самой общественной мысли. Свобода печати признана въ принципъ законодательствомъ всъхъ странъ западной Европы, и всв онв имвють печать свободную въ томъ смыслв, что она не подвержена произволу. Последнимъ изъ условій, подвергавшихъ еще печать произволу, было право администраціи дозволить или не дозволить основание новаго изданія, существовавшее во Францій и въ Испаніи, такъ - называемое «предварительное разръшеніе». Въ Испаніи оно не существуеть со времени революціи, а во Франціи оно недавно отм'єнено.

Такимъ образомъ, хотя въ государствахъ европейскаго континента все еще удерживаются спеціальныя постановленія «о печати», но постановленія эти въ настоящее время содержать въ себъ только нъкоторыя предосторожности для обезпеченія взысканій съ печати судебнымъ порядкомъ, и уже нигдъ на Западъ не заключаютъ въ себъ какого-либо условія, подчиняющаго печать административному усмотренію. Проступки печати подлежать суду присяжныхь на Западъ вездъ, кромъ Франціи и Нидерландовъ. Обезпеченіе, о которомъ мы сейчасъ говорили, то-есть представление денежнаго залога, на который упадаютъ судебныя пени, требуется не вездъ: въ Италіи, Нидерландахъ, Бельгіи, Швейцаріи, великомъ герцогствъ Баденскомъ, въ Швеціи и Норвегіи, въ Даніи и въ Испаніи, о́рганы печати никакихъ залоговъ не вносятъ. Залоговъ не вносятъ періодическія изданія и въ Англіи, но тамъ существуетъ поручительство: основатель журнала долженъ представить двухъ состоятельныхъ гражданъ, которые поручатся, что они отвъчаютъ, круговою порукою съ главнымъ редакторомъ и именно на сумму

въ 400 фунтовъ, за уплату всякихъ денежныхъ вознагражденій, какія могутъ быть присуждены съ журнала судомъ въ пользу оскорбленныхъ частныхъ лицъ. Это далеко не то что залогъ: во-первыхъ, поручители ничего не вносятъ до тѣхъ поръ, пока редакторъ не оказывается несостоятельнымъ платить по присужденному съ него вознагражденію; значитъ основатель журнала избавляется отъ необходимости имѣть готовый капиталъ кромѣ того, который нуженъ для начатія самого дѣла; во-вторыхъ, здѣсь не власти, не администрація охраняются штрафами и обезпечиваются залогомъ отъ неумѣренныхъ нападеній прессы, а только—убытки или ущербъ лицъ частныхъ.

Статистическія изслідованія, какъ вообще изслідованія посвященныя обществу, близко граничать съ чисто-политическими этюдами, представляя посліднимь прочную основу, и потому для сравненія существующихь въ настоящее время обезпеченій или ограниченій свободы мысли въ государствахъ Европы, пришлось бы между прочимь представить основныя черты ихъ конституцій, что, собственно говоря, уже выходить изъ матеріальныхъ предісловь сравнительной статистики. Но все же въ статистикі есть отділы, которые показывають цифрами силу государствь, представляемую умственнымъ развитіемъ его гражданъ и предварительнымъ условіемъ этого развитія—свободою самой мысли. Эти отділы — статистика віроисповіданій и статистика народнаго

просвещенія; къ нимъ и обратимся теперь.

Прежде всего укажемъ на явленіе, которое служить однимъ изъ лучшихъ украшеній 1869 года; послѣ того, какъ религіозное убъждение освободилось въ Испаніи, во всъхъ странахъ европейскаго Запада, въ настоящее время-за исключениемъ двухъ спеціально-оеократическихъ, именно Рима и Турціи—существуєтъ полная свобода религіознаго испов'єданія. Подъ именемъ религіозной свободы въ тесномъ смысле разумется, что гражданинъ не принуждается закономъ къ исповъданію, хотя бы только наружному, какой-нибудь въры, а совершенно свободенъ исповъдывать какую хочеть в ру и переходить изъ одного в роиспов данія въ другое, безъ всякаго со стороны государства препятствія, а тъмъ менье преслъдованія. Это еще не есть полная свобода въ церковныхъ дёлахъ, но это во всякомъ случай уже гораздо больше, чемъ простая терпимость другихъ исповеданій, съ запрещеніемъ перехода въ нихъ гражданъ изъ господствующей церкви.

Полная свобода въ церковныхъ дѣлахъ предполагаетъ совершенное раздѣленіе между государствомъ и церквами. Такое полное раздѣленіе существуетъ только въ Соединенныхъ Шта-

тахъ, гдъ законъ не признаетъ никакой государственной церкви. и государство не подчинено никакимъ церковнымъ требованіямъ. въ томъ числъ и расходамъ по содержанію духовенства, а все церковное дёло зависить исключительно отъ общинъ и приходовъ, и есть дело полюбовное, дело убежденія, доброй воли и доброхотныхъ пожертвованій. Въ Европ'в наибол'ве либеральны въ церковныхъ дълахъ: Нидерланды, Бельгія, Данія, Норвегія и Италія. Въ Соединенномъ-Королевств'в не существуетъ никакихъ принужденій въ религіозномъ отношеніи, кром'в одного, весьма важнаго впрочемъ: такъ какъ законъ признаетъ англиканскую церковь не только по имени государственною, но и положительно господствующею, то существують подати на ея содержаніе. Подати эти (church-rates) приходится иногда платить и диссидентамъ. Если въ общинъ большинство состоитъ изъ англикановъ, то община обязана принять участіе въ церковныхъ податяхъ, и тогда диссидентское меньшинство платитъ за содержаніе церквей господствующей церкви — уродливое явленіе, котораго нътъ нигдъ, кромъ Англіи, и которое и тамъ въроятно скоро исчезнеть, такъ какъ одно изъ первыхъ требованій радикаловъ есть именно отмена церковныхъ податей. Если же большинство въ данной общинъ оказывается диссидентскимъ, то община не обязывается никакими податями въ пользу церкви, а мъстному англиканскому меньшинству, также, какъ и диссидентскому большинству въ этой общинъ, предоставляется дълать добровольные сборы въ пользу тъхъ или другихъ церквей. Пока господство англиканской церкви не было отменено въ Ирландіи, значительная часть мъстныхъ жителей-католиковъ должна была платить за содержание англиканскихъ церквей. Съ другой стороны, существующая на континентъ система содержанія духовенства изъ государственнаго бюджета отчасти примънялась въ Ирландіи въ пользу католиковъ, въ видъ государственныхъ субсидій католической семинаріи въ Майнуть и въ видь «королевскаго дара» (regium donum).

Система содержанія духовенства на счеть государственнаго бюджета въ сущности равнозначуща съ системою обязательныхъ общинныхъ сборовъ въ пользу духовенства, но въ происхожденіи ен есть обстоятельство, которое представляетъ существенное различіе: содержаніе духовенства на счеть государственнаго бюджета явилось въ видъ вознагражденія за конфискацію имуществъ духовенства. Мы сейчасъ обратимся къ этому бюджету, но прежде окончимъ изложеніе общей характеристики отношеній между государствомъ и церковью въ разныхъ странахъ Европы. Изъ свободныхъ государствъ Европы только одна Швейцарія, въ силу

федеральнаго устройства, иногда дающаго опору и мѣстнымъ предразсудкамъ, представляетъ еще въ нѣсколькихъ кантонахъ странныя аномаліи въ этомъ отношеніи. Въ Шаффгаузенѣ, Базелѣ, Лозаннѣ, Ури и Сен-Галленѣ диссидентскія церкви не имѣютъ права колокольнаго звона, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, диссиденты даже не пользуются всѣми правами гражданства. Но въ большинствѣ швейпарскихъ кантоновъ господствуетъ религіозная свобода, а въ нѣкоторыхъ и полная свобода въ церковныхъ дѣлахъ.

Во многихъ странахъ, государство отчасти подчинено церкви въ томъ смыслѣ, что представителямъ одной или и всѣхъ христіанскихъ церквей даются разныя государственныя или административныя привилегіи. Такъ, въ Пруссіи народныя школы совершенно подчинены духовенству; такъ, представители господствующаго епископата засѣдаютъ въ верхнихъ палатахъ разныхъ странъ (во французскомъ сенатѣ — кардиналы). Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ государствахъ законодательство дѣлаетъ еще нѣкоторыя уступки догматамъ той церкви, которую оно признаетъ преобладающею: такъ, французское законодательство не допускаетъ разводъ на томъ основаніи, что разводъ противенъ католическому догмату.

Перейдемъ теперь въ расходамъ на содержание церквей и духовенства. Въ Англіи, съ Валлисомъ, англиканское духовенство нолучаетъ дохода съ имуществъ и десятинъ 1011/2 милл. франковъ, въ Шотландіи 5 милл. фр., въ Ирландіи  $14^{1}/_{2}$  милл. фр. Сверхъ того, церковныя подати съ общинъ доставляютъ ему около 6 милл. фр., итого 127 милл. фр., или  $31^3/_4$  милл. рублей въ годъ. Сверхъ того, государство издерживало еще нъсколько болье 1 милл. фр. на субсидіи католическому духовенству. Въ Австріи капиталъ принадлежащій католической церкви составляетъ (цифра 1849 года) 917 милл. франковъ, приносящихъ въ годъ 60 милл. фр. или 15 милл. рублей дохода. Сверхъ того, государство издерживаетъ (бюджетъ 1867 года) болъе 1 милл. 600 т. гульденовъ. За то общинныхъ издержевъ на церкви очень мало. Наоборотъ, въ Виртембергъ фонды духовенства малы, но за то каждый обязанъ вносить извъстную подать на содержание какого-либо духовенства, по его усмотрѣнію, но не допускается, чтобы онъ не пожелалъ содержать никакого.

Вопросъ о содержаніи духовенства государствомъ въ государствахъ католическихъ и православныхъ вовсе бы не возникъ, еслибы государства не конфисковали церковныхъ имуществъ. Въ одной изъ «Хроникъ» «Въстника Европы» за 1868 годъ 1) дока-

<sup>1)</sup> Октябрь, 1868, стр. 851.

зывалась невозможность принять на счеть казны содержание духовенства, но вмъсть высказывалась мысль, что такъ какъ государство воспользовалось имуществами духовенства, то можно было бы создать изъ казенныхъ средствъ особый «церковный фондъ», который и предоставить современемъ въ полное распоряжение духовнаго представительства. Ту же самую мысль Блокъ подаетъ для Франціи, но только въ видъ пожертвованія духовенству одного изъ государственныхъ доходовъ, именно прямого налога на капиталъ въ движимостяхъ (онъ приноситъ столько, сколько государство издерживаетъ на содержаніе церкви). Но основанія церковнаго фонда Блокъ не рекомендуетъ, указывая впрочемъ только на трудность распредъленія его. У насъ же, по мъръ болье широкаго примъненія въ церковномъ управленіи выборнаго начала, такое препятствіе устранится само собою.

Главное, конечно, въ томъ, чтобы освободить церковь отъ государственной опеки и наоборотъ; а для этого прежде всего необходимо развязать ихъ въ денежномъ отношении. Что церкви, предоставленныя сами себь, никакь не пали бы, на это есть положительныя доказательства. Въ Соединенныхъ Штатахъ, гдъ государство не жертвуеть ни центезима въ пользу какого бы то ни было в роиспов зданія, всь он процвытають. Католическіе епископы въ Соединенныхъ Штатахъ отличаются обиліемъ своихъ приношеній папскому престолу. А вотъ цифры, представляющія положеніе въ Соединенныхъ Штатахъ церкви методистскоепископальной (нёчто въ родё англійской «низшей церкви»): въ 1776 году она имъла 24 настора и менъе 5,000 приверженцовъ; теперь она имъетъ почти 17 тысячъ пасторовъ на 1 милліонъ приверженцовъ, т.-е. въ то время, какъ число приверженцовъ возрасло всего въ 200 разъ, число пасторовъ возрасло въ 700 разъ: значить средства существованія обильны. На этихъ 17 т. пасторовъ имъются болье 11 т. церквей и болье  $3^{1}/_{2}$  т. домовъ, стоющихъ вмъстъ болье 41 милл. долларовъ.

Красноръчивымъ доказательствомъ, что церковь предоставленная самой себъ, т.-е. обществу върныхъ, не падетъ, служитъ еще тотъ любопытный фактъ, что тамъ, гдъ имущества духовенства были конфискованы, церковь уже успъла создать себъ имущества вновь, что имущества эти возрастаютъ и что съ ними постоянно возрастаетъ вездъ число монастырей, содержащихся исключительно на имущества и вклады. Во Франціи, при переписи 1861 года, существовало до 4,900 признанныхъ и 2,870 непризнанныхъ оффиціально духовныхъ конгрегацій. Съ 1856 по 1860 годъ приношеній однимъ монастырямъ по завъщаніямъ и

дарственнымъ записямъ было болѣе  $6^{1}/_{2}$  милл. франковъ; сверхътого, енархіальному духовенству и разнымъ католическимъ обществамъ подарено было, актовымъ порядкомъ, за тоже времж почти на 20 милл. фр. А приношенія при совершеніи нѣкоторыхъ требъ? — ихъ исчислить невозможно, но извѣстно, что le casuel составляетъ важный доходъ духовенства.

Во Франціи, въ настоящее время числится монаховъ и монахинь 2,662 на каждый милліонъ населенія, а въ свободной Бельгіи—3,230 на милліонъ! Эти цифры оставляютъ далеко за собою соотвътствующую цифру (633 на милліонъ) въ Австріи, которую вообще считаютъ усердно-католическою страною. Еслибы даже половина жителей въ Австріи (съ Венгріею) были не католики, то и тогда цифра 1,266 на милліонъ далеко отставала бы отъ французской и бельгійской; а въ Австріи 2/3 населенія—католики. Извъстно, что число католическихъ монастырей постоянно возрастаетъ и въ Пруссіи и даже въ самой Англіи. Вообще, Блокъ считаетъ въ католическихъ земляхъ 120 т. монаховъ и 190 т. монахинь, и изъ этого числа 4,000 — въ Соединенномъ-Королевствъ. Возрастаніе монастырей было особенно сильно между 1855 и 1865 годами.

Общіе итоги испов'єдующих главныя в'єры въ Европ'є Блокъ

принимаетъ

въ 139 милл. 60 т. католиковъ

» 73 » 600 » православныхъ

70 » 200 » протестантовъ
 4 » 160 » евреевъ.

### IY.

Обращаясь къ статистике народнаго просвещения, не можемъ безъ зависти взглянуть на те страны, въ которыхъ вопросъ о народномъ первоначальномъ обучения, если остается еще вопросомъ, то заключается только въ изменении его направления (какъ въ Пруссіи) или въ введеніи системы обязательнаго обученія (какъ во Франціи). Вопросъ тамъ состоитъ въ установленіи системы, а силъ имется достаточно. У насъ же вопросъ состоитъ прежде всего въ сформированіи силъ, въ образованіи массы народныхъ учителей. У насъ говорять о введеніи военной конскрипціи, то-есть обязательности военной службы для всёхъ сословій безъ изъятія. Но много ли пользы принесутъ намъ какіянибудь лишнія три тысячи солдатъ изъ образованныхъ со-

словій вдобавокъ къ нашимъ 800 тысячамъ мирнаго комплекта? А сколько пользы принесли бы Россіи три тысячи народныхъ учителей, образованныхъ и молодыхъ — потому что молодость, съ ея горячимъ стремленіемъ къ добру, тутъ тоже очень важное условіе. О, еслибы вмѣсто «трехлѣтняго пребыванія подъ знаменами», на казенномъ пайкъ, которое рекомендують для молодыхь людей, кончившихь курсь въ школахъ и университетахъ, какъ хорошую подготовку къ практической дъятельности, возможно было устроить трехльтнее пребывание тъхъ молодыхъ людей, на казенномъ же пайкъ, въ видъ благородной повинности, подъ знаменами великаго дела народнаго обученія! Какая громадная польза для народа, слышать первое слово умственнаго развитія отъ человіна образованнаго и молодого, который смотрель бы на свою деятельность не какъ на въчную скудно-оплачиваемую профессію, а какъ на истинный гражданскій подвигь, на жертву, приносимую имъ сознательно будущности своего народа. И какая нравственная дисциплина могла бы подвиствовать благотворне на молодого человъка, воспитаннаго внъ народной массы, въ невъдъніи ея быта, ея ума, ея нуждъ и болъзней, - какъ не такое практическое, а не ораторское, -- реальное, а не идеальное сближение съ народомъ, сближение не «по духу», а по дълу, солидарность установленная двумя-тремя годами чистой, безкорыстной деятельности на пользу народа? Говорять, человъкъ самъ привязывается къ тому, кому сделаль добро. Если это справедливо, то какая богатая подготовка была бы народная школа не для учениковъ только, но и для самихъ учителей, къ дальнъйшей ихъ общественной и, можетъ быть, государственной дъятельности!

Скажуть, быть можеть, что осуществить нашу мысль слишкомъ трудно. Объ этомъ мы можемъ только пожалъть; но мы не можемъ допустить возраженія, что молодые люди, «брошенные въ народъ» на три года, стали бы портиться нравственно. Почему же они не портились бы между солдатами, а портились бы между крестьянами; неужели казарма всегда правственнъе деревни? Во всякомъ случав умъ ихъ, въ должности народныхъ учителей, нашелъ бы себъ болъе надежную правственную поддержку, чъмъ какую могутъ представить военная дисциплина и фронтовыя отличія.

Вопросъ объ обязательности первоначальнаго обученія не рѣшенъ еще ни во Франціи, ни въ Англіи, но въ обѣихъ странахъ за обязательность стоятъ передовые умы. Противники находятъ ее въ противорѣчіи съ принципомъ свободы.

Но это — чистое смѣшеніе понятій, то смѣшеніе, съ которымъ безпрестанно встрѣчаешься при обсужденіи вопросовъ общественныхъ. О свободѣ не можетъ быть рѣчи въ примѣненіи къ тѣмъ, чья судьба здѣсь обсуждается, т.-е. къ дѣтямъ. Принципъ свободы не примѣняется къ личностямъ неправоспособнымъ, состоящимъ подъ властію родителей. Итакъ, кто въ этомъ вопросѣ отстаиваетъ свободу, тотъ отстаиваетъ не принципъ свободы, а совсѣмъ иной принципъ: принципъ безконтрольности властей. Но ставъ однажды на эту точку, надо, чтобы быть логичнымъ, утверждать также, что законъ не имѣетъ права обязывать родителей кормить дѣтей, не можетъ полагать никакихъ ограниченій ихъ карательной силѣ надъ дѣтьми. Однимъ словомъ, стоя твердо на почвѣ римскаго гражданскаго права, слѣдуетъ допускать всѣ его послѣдствія, включая и право смерти родителей надъ дѣтьми.

У Блока мы находимъ пъсколько рельефныхъ замътокъ по этому вопросу: «Насъ могутъ обязывать періодически красить нашъ домъ, чистить канаву, которая служить намъ межою, не рубить или рубить такое и такое дерево; мало того! У насъ беруть сына и выводять его подъ непріятельскій огонь или посылають его въ убійственный климать — и все это, по нашему разумѣнію, не нарушаетъ нашей свободы. Но обязывать ролителей, чтобы они учили дътей грамотъ-это тираннія?... Замьчательно, что въ этомъ вопросъ именно ультра-консервативная партія хочеть защищать «свободу», а именно либералы и демократы возстають противъ этой «свободы невъжества», какъ они ее называють, и говорять, что она «подкапываеть общественныя основы». Но напрасно ультра-консерваторы говорять о свободъ: невъжество и свобода взаимно исключають одно другое; рискуя сохранить одно, вы закрываете доступъ другой, и при мальйшемъ народномъ движении у васъ всплываетъ на верхъ не свобода, а безпорядокъ, со всеми его неудобствами».

Изложимъ, по Блоку, устройство первоначальнаго обученія въ разныхъ странахъ, включая и Соединенные Штаты, потому именно, что они могутъ здёсь служить примёромъ Европё, не для начальной постановки дёла, конечно, которая во многихъ странахъ Европы не можетъ обойтись безъ энергическаго почина со стороны государства, но примёромъ окончательной организаціи его, когда оно уже будетъ поставлено на ноги. Первоначальную школу въ Соединенныхъ Штатахъ содержитъ община. Каждая община имѣетъ первоначальную школу, которую содержитъ или на спеціальный фондъ или же на налогъ, иногда значительный: за то обученіе даровое. Школа, принадлежа всей

общинъ, не принадлежитъ ни одному въроисповъданію; какъ ни набожны американцы, но первоначальную школу они сдълали свътскою. По воскресеньямъ, духовныя лица тъхъ въроисповъданій, къ какимъ принадлежать ученики, дають имъ уроки религіи, каждый своимъ и по-своему. Въ школъ же религіозная сторона ограничивается прочтеніемъ каждий день отрывка изъ библін, общей всёмъ христіанамъ, безъ всякихъ толкованій. Наблюдение надъ школами возлагается на особыхъ инспекторовъ, которые, какъ и все вообще должностныя лица въ Америке, получають плату; эти инспекторы эподчинены общинному управленію. Пентральное союзное правительство въ этомъ дел'я виолив полагается на общины и поддерживаетъ двло образованія только тімь, что предоставляєть, для усиленія его средствь, часть свободныхъ земель принадлежащихъ Союзу. При учрежденіи новаго штата, онъ получаеть такой надёль и распоряжается имъ, затъмъ, по своему усмотрънію. Такимъ образомъ, для образованія училищныхъ фондовъ роздано болье 20 милл. десятинъ вемли, которые, особенно въ старыхъ штатахъ, приносять значительный доходъ. Но независимо отъ него, расходъ на первоначальное обучение составляеть въ Союзъ еще болье 25 милл. рублей ежегодно. На эти средства пользуются первоначальнымъ обученіемъ около 41/2 миля, дътей. При такой постановкъ дъла, Соединенные Штаты могуть обходиться безъ обязательности первоначальнаго обученія. Но принципъ этотъ впервые былъ провозглашенъ именно въ Соединенныхъ Штатахъ: въ Массачусетсь закономъ 1848 года, а въ Коннектикоть закономъ 1850 года.

Въ Европъ первое мъсто по устройству первоначальнаго обученія Блокъ даетъ Нидерландамъ. Обученіе тамъ не вполнъ обявательно, но народная школа — тоже свътская, и притомъ уже съ 1806 года, когда законъ формально отдълилъ школу отъ въроисповъдныхъ разномыслій: въ программу обученія входить общая нравственность, а религіозное обученіе предоставлено понеченію различныхъ церквей, внъ школы. При этомъ, законъ 1806 года вовсе не имълъ какой-нибудь анти-христіанской тенденціи, какъ утверждаютъ его противники. Напротивъ, онъ даже требуетъ, чтобы въ воспитаніе входили «всъ христіанскія и общественныя добродътели», но онъ устраняетъ отъ школы религіозныя разномыслія, которыя ничего общаго съ христіанскими добродътелями не имъютъ, и изъ которыхъ каждое стремится подчинить себъ школу, несмотря на то, что законъ признаётъ въ государствъ равноправность въроисповъданій.

Въ Нидерландахъ, какъ и въ Америкъ, школу содержитъ община и наставника назначаетъ общинный совътъ. Въ 1865 году, изъ 3,623 существовавшихъ первоначальныхъ школъ 2,565 были публичныя, т.-е. содержались общинами. Расходъ составлялъ  $9^{1}/_{2}$  милл. фр., изъ которыхъ до 420 тысячъ фр. давала государственная казна.

Въ Бельгіи, по закону 1842 года, каждая община обязана имѣть первоначальную школу съ экзаменованными учителями; обученіе для бѣдныхъ безплатно, но не обязательно. Наблюденіе надъ школою двоякое — свѣтское и духовное, которое распространяется только на преподаваніе религіи и нравственности:

то и другое подчинено правительству.

Не будемъ описывать устройства народной школы въ Пруссіи, какъ потому, что о немъ недавно было упоминаемо въ «Въстн. Евр.» 1), такъ и потому, что въ палату внесенъ проектъ новаго закона. Ограничимся статистическими данными, которыя особенно интересны въ Пруссіи, гдъ организація народнаго обученія началась еще съ половины XVI въка, при маркграфъ Альбрехтъ Бранденбургскомъ, и гдъ первая образцовая учительская семинарія учреждена въ Берлинъ еще при Фридрихъ II, въ 1748 году. По закону 1763 года, установленному этимъ королемъ, вводилась обязательность обученія назначеніемъ пени въ 16 грошей за каждый пропускъ.

Въ бюджетъ прусскаго министерства народнаго просвъщения первое мисто занимаютъ именно расходы государства на первоначальное обучение. Государство отпускаетъ деньги въ помощь

разнымъ степенямъ обучения въ следующихъ размерахъ:

Итого на первоначальное . . . 1.063,647 тал.

Собственно учительскихъ семинарій въ Пруссіи 68. Общественныхъ первоначальныхъ школъ въ Пруссіи (1865 г.)—25,056; въ нихъ 30.805 наставниковъ. Изъ этого числа только  $2^{1}/_{2}$  т. помощниковъ учителей и нѣсколько бо́льшее число наставницъ не вышли изъ учительскихъ семинарій. Въ общественныхъ первоначальныхъ школахъ обучаются 1.427,191 мальчиковъ и 1.398,131

<sup>1)</sup> Ноябрь, 1869 г., стр. 481.

дъвочекъ, что на 18 милл. населенія въ Пруссіи, въ 1865 году, уже представляетъ почти весь комплектъ дътскаго возраста. И такого отношенія числа учащихся женскаго пола къ числу учащихся мужескаго пола въ первоначальныхъ школахъ мы не найдемъ нигдъ, кромъ Пруссіи.

Сверхъ общественныхъ первоначальныхъ школъ, есть еще слишкомъ 900 вольныхъ, т.-е. частныхъ съ болбе 50 т. учениковъ, около 500 первоначальныхъ школъ высшей степени, до 600 пансіоновъ, 445 воскресныхъ школъ и 457 пріютовъ. Важны еще цифры вознагражденія наставниковь: въ 1864 году, вся сумма этого вознагражденія составляла почти 71/2 милл. талеровъ. Эта сумма образовывалась такимъ образомъ: 2,321 т. т. изъ школьной платы, 5 милл. тал. изъ взносовъ общинъ и изъ вкладовъ и 3281/4 т. т. изъ государственнаго казначейства. Средній окладь въ 1864 году быль: въ Берлинь 413 талеровъ, въ городахъ 281 тал. и въ селеніяхъ 181 талеръ. Въ статистикъ народнаго просвъщенія мы занимаемся собственно состояніемъ первоначальнаго обученія. Но относительно Пруссіи, приведемъ еще и другія цифры. Въ 1868 году, въ Пруссіи было 199 гимназій, 27 прогимназій, 64 реальныя школы 1-го, и 13 2-го класса, 48 высшихъ городскихъ школъ (höhere Bürgerschulen) и 10 университетовъ. Собственные доходы принадлежащіе этимъ университетамъ составляютъ 361,578 тал. въ годъ. Первоначальная школа въ Пруссіи, какъ извъстно, совершенно порабощена духовенствомъ.

Въ остальной Германіи старые прусскіе регламенты первоначальнаго обученія служили болье или менье образцомъ. Общія черты германскаго устройства: содержаніе школы общиною, обязательность, но не безплатность обученія, участіе духовенства въ наблюденіи надъ школами, причемъ, впрочемъ, въ нвкоторыхъ странахъ, духовенство является только въ лицѣ своихъ членовъ преподавателей, засѣдающихъ въ училищныхъ коммиссіяхъ. Въ Баденѣ, духовенство (католическое) требовало, чтобы ваконоучитель былъ, по праву, предсѣдателемъ въ коммиссіи, и такъ какъ требованіе это не удовлетворено, то оно отказалось

отъ участія въ училищныхъ коммиссіяхъ.

Въ Австріи первоначальныя школы разділены по віроисповіданіямь, то есть иміють церковный характерь. Впрочемь, общность школы въ Австріи затрудняется разноязычностью населенія.

Въ Швеціи и Норвегіи первоначальное обученіе обязательно и безплатно. Расходъ по содержанію школъ, въ Швеціи, раздъляется между общинами и государствомъ; въ Норвегіи община

несетъ всѣ расходы и въ ней же сосредоточивается и все наблюденіе. Въ Швейцаріи дѣломъ народнаго образованія завѣдываютъ кантоны; въ большинствѣ кантоновъ первоначальное обученіе обязательно. Но духовенству, въ нѣкоторыхъ кантонахъ,

принадлежить еще значительное влінніе на школу.

Изъ государствъ населенныхъ латинской расой, стоитъ упомянуть только о Франціи и объ Италіи. Издержка на первоначальное образование во Франціи (1868 г.) — составляеть 611/2 милл. франковъ. По бюджету 1869 года, участіе государственной казны въ этомъ расходъ опредълено въ 10,840,586 фр. Главная часть расхода (24 м. фр.) падаетъ на общины, затъмъ на самихъ учащихся (19 милл. фр.), наконецъ около 11/2 милл. фр. ежегодно жертвуются частными лицами. Такъ какъ во Франціи нътъ обязательнаго обучения въ извъстный возрастъ, то трудно представить и точную статистику чисель учащихся въ извъстномъ возрастъ на число неучащихся. Цифра учениковъ въ первоначальныхъ школахъ во Франціи—4,336,000. Число детей въ школьномъ возрасть, т.-е. отъ 7 до 13 льтъ, составляетъ во Франціи 4—5 милліоновъ. Но въ цифрѣ 4,336,000 содержатся ученики всёхъ возрастовъ, а множество дётей школьнаго возраста туда не входятъ. Такимъ образомъ, точное статистическое сравнение здёсь невозможно. Но полагають изъ 4—5 милліоновъ дътей, находящихся въ школьномъ возрастъ, нъсколько сотъ тысячъ остаются безъ всякаго обученія. Краснор вчивы въ этомъ отношеніи цифры конскрипціи: въ 1833 году изъ конскриптовъ  $48_{,83}$ % не умъли ни писать, ни читать; въ 1865 году проценть неграмотныхъ конскриптовъ былъ 25,73, т.-е. около четвертой части.

Обязанность содержать не менѣе одной начальной школы въ общинѣ возложена на французскія общины закономъ 1833 года, и съ тѣхъ поръ народное обученіе сдѣлало главные успѣхи. Мало-по-малу, начальное обученіе вышло изъ-подъ полнаго подчиненія духовенству. Законъ 1850 года поручилъ надзоръ за ними инспекторамъ министерства просвѣщенія и еще надзирателямъ изъ мѣстныхъ жителей (délégués cantonaux). До второй имперіи общины сами избирали себѣ учителей для народныхъ школъ; но законъ 1854 года и сюда внесъ уродливое явленіе—подчинивъ назначеніе учителей префектамъ! Дѣти недостаточныхъ родителей пользуются школою безплатно и вообще принципъ безплатнаго преподаванія дѣлалъ въ послѣдніе годы успѣхи.

Въ Италіи неграмотные составляють большинство населенія. По переписи произведенной въ 1861 году, на 1,000 душъ свыше 5-ти-лътняго возраста оказалось 746 неграмотныхъ. Особенно

рельефно здёсь выказывается общее католическимъ землямъ пренебрежение къ воспитанию женщинъ: на 1,000 душъ женскаго пола свыше 5-ти-лътняго возраста было 812 неграмотныхъ. Въ 1864 году изъ конскриптовъ только 30% умели читать и писать,  $5^{\circ}/_{\circ}$  умели только читать, а  $65^{\circ}/_{\circ}$  были совершенно неграмотны. Въ 1864 году въ Италіи было 39,631 училище для первоначальнаго обученія, считая и полковыя школы. Полковыя школы съ ихъ 90 тысячами учениковъ могуть оказать Италік весьма существенную услугу. Первоначальное обучение въ Италіи безплатно. Расходы распредёляются такъ: 3/4 на общины, 1/7 на вклады (капиталы),  $\frac{1}{50}$  на первоначальныя управленія и  $\frac{3}{50}$ на государственную казну, въ видё пособій бёднымъ общинамъ. Въ Италіи считается 20 университетовъ, но въ нихъ въ слож-

ности только 8,148 студентовъ.

Устройство первоначальнаго обученія въ Соединенномъ Королевствъ такъ разнообразно, что можно представить только самыя общія черты. Собственно въ Англіи и Валлись школы основаны при церквахъ и имѣютъ строго-вѣроисповѣдный характеръ. Въ тридцатыхъ годахъ государство вовсе не вмешивалось въ ихъ устройство. Въ 1839 году учреждено было училищное управление (Board of Education), съ бюджетомъ въ 30 тысячъ фунтовъ, который впоследстви увеличился. Это управление стало распредёлять свои пособія безъ различія вёроисповёданій и этимъ навлекло на себя не мало нареканій. Пособія эти выдаются существующимъ школамъ (съ 1863 года) въ видъ премій учителю съ каждаго ученика, отвъчавшаго удовлетворительно на предложенные ему вопросы на годичномъ испытаніи, и именно премія разділена на три части, для вознагражденія спеціально за познанія въ ариеметикъ, чтеніе и письмо.

Въ Ирландіи англійское правительство взялось само за основаніе школь и такъ какъ, разумъется, не въ его интересахъ было поддерживать въ нихъ вліяніе католическаго духовенства, то оно учредило тамъ школы свътскія, такъ-называемыя «національныя» (national schools) для бъдныхъ, на счеть государства. Теперь этимъ ирландскимъ свътскимъ школамъ въ самой Англіи завидують радикалы. Въ эти школы принимаются дъти безъ различія въроисповъданій, и вліяніе духовенства совершенно

устранено отъ нихъ. Въ 1867 году, правительство издерживало на эти школы 346,380 фунтовъ и въ школахъ этихъ было записано до милліона учениковъ, но, какъ оказывается, среднее число ежедневно посъщавшихъ школы было немного болъе

3111/2 тысячь. Но правительство не ръшается испросить парламентскаго акта объ обязательности посещения этихъ школъ, и въ данномъ случав нельзя не согласиться, что принципъ свободы двиствительно нъсколько могъ бы быть нарушенъ, въ виду непопулярности англійскихъ мёръ вообще въ Ирландіи\*).

Изъ сравненія устройства начальнаго обученія въ европейскихъ государствахъ оказывается тотъ многозначительный для насъ фактъ, что везди, во всёхъ странахъ, не исключая и такъназываемую «колыбель личной свободы», т.-е., Соединенное-Королевство, осуществленъ принципъ вмишательства государства въ это дело. Различие заключается только въ большей или меньшей степени примъненія этого принципа; различіе это, правла. велико, но такъ какъ оно состоить только въ степени, то уже нельзя оспаривать самый принципъ, утверждать въ теоріи, что устройство первоначальнаго обученія не есть будто бы діло государства. Далее, изъ сравненія оказывается, что только Англія и Россія — единственныя въ Европ'в страны, въ которыхъ н'втъ закона, который бы обязываль каждую городскую общину или сельскую волость содержать хотя бы одну школу. Въ Англіи въ настоящее время издание подобнаго закона уже и не нужно, но въ Россіи-оно необходимо, и единственнымъ препятствіемъ къ нему служить недостатокъ учителей. Прежде, чвиъ сделать такое постановленіе, государство должно взять на себя устройство учительскихъ семинарій. Итакъ, съ какой стороны ни подойти къ этому вопросу, выводъ всегда будетъ одинъ: государство должно взяться за приготовление народныхъ учителей и притомъ взяться за это дёло не посредствомъ «разрешеній» на открытіе учительскихъ школъ, на счетъ земства, а непосредственнымъ образомъ и въ серьезныхъ размѣрахъ.

Приведемъ теперь, для общаго обзора, рядъ сравнительныхъ цифръ по первоначальному обученію. Сколько издерживаютъ главныя страны на это обученіе? Чтобы составить таблицу по этому вопросу, надо сложить всѣ средства школъ, именно: плату съ учениковъ, доходъ со спеціальныхъ капиталовъ, расходы общинъ на обученіе и расходъ государства на первоначальныя школы. Блокъ успѣлъ сдѣлать это вычисленіе по оффиціальнымъ цифрамъ, но, конечно, не для всѣхъ странъ, за недостаткомъ данныхъ. Вотъ что издерживается на первоначальное образованіе: во Франціи—61,5 милл. фр., въ Пруссіи—28 милл. фр., Баваріи 8 милл. фр., Виртембергѣ — 3,5 милл. фр., Соединенномъ-Королевствѣ — 47 милл. фр., Испаніи 15,5 милл. фр., Бельгіи —

<sup>\*)</sup> Для сравненія стоимости государству народнаго образованія у насъ, въ Россія, см. ниже статью: «Наши средства въ народному просв'ященію», составленную по новъйшимъ св'ядъніямъ. — Peo.

8 милл. фр., Италіп—14 милл. фр., Нидерландахъ—9 милл. фр., Швейцарін (неоф. цифра) 6 милл. фр. и Норвегін 2 милл. фр.

Сравнивъ издержку съ числомъ населенія, получается на каждаго жителя: Нидерланды—2 фр. 49 сант.; Швейцарія—2 фр. 40 с.: Франція—1 фр. 62 с.; Бельгія—1 фр. 60 с.; Соединенное-Королевство — 1 фр. 60 с.; Пруссія — 1 фр. 46 с.; Италія 66 с. Итакъ, Пруссіи принадлежить здёсь далеко не первое мёсто, стало быть результать зависить не отъ одной цифры издержки. Во что среднимъ числомъ обходится въ годъ ученикъ въ начальныхъ школахъ? Въ Нидерландахъ-20 фр. 78 сант.; Соединенномъ-Королевствъ — 18 фр. 80 с.; Бельгій — 14 фр. 09 с.; Франціи — 14 фр. 30 с.; Йталіп — 14 фр.; Пруссіп 9 фр. 33 с. Итакъ, въ Пруссіи образованіе каждаго ученика дешевле, чёмъ гдё-либо, что зависить, разумъется отъ многочисленности ихъ въ школахъ. Въ таблицъ, представляющей сколько приходится учениковъ начальныхъ школъ на 1,000 душъ населенія, первое м'єсто занимаетъ Саксонія (184), второе Пруссія (155), Франція—восьмое (114), Австрія — одиннадцатое (84), Соединенное-Королевство — тринадцатое (80), Италія идетъ послѣ Испаніи, а Греція (37) послѣ Италіи.

Въ устройствъ учебной части вообще въ Европъ, двъ крайнія системы преобладають именно во Франціи и въ Англіи: въ одной регламентированіе и сосредоточеніе, въ другой—независимость и многоразличность; Германія избрала средину между этими крайностями. Такъ, въ Пруссіи низшая школа, правда, порабощена, но университеты пользуются независимостію (хотя и не такою, какъ въ Англіи). У насъ же, если хорошенько подумать, оказывается нъчто совсъмъ своеобразное — четвертая система, нигдъ не существующая: начальное обученіе у насъ относительно независимъе высшаго, имъетъ болъе простора. Правда, эта свобода отчасти напоминаетъ нъмецкое слово vogelfrei; но за то и опека надъ высшими учебными учрежденіями заключается не въ одномъ только доставленіи имъ средствъ.

# ФРАНЦУЗСКОЕ ОБЩЕСТВО

ВТ

## НОВОМЪ РОМАНЪ ГУСТАВА ФЛОБЕРА.

L'éducation sentimentale.—Histoire d'un jeune homme, par Gustave Flaubert. 2 vol. Par. 1870.

Густавъ Флоберъ — сынъ извѣстнаго руанскаго врача, человъкъ съ независимымъ состояніемъ, воспитанный въ довольствъ и ръдко дарящій публикъ свои произведенія. Онъ создаеть медленно, тщательно отдълываетъ свои романы и уже однимъ этимъ выдвигается впередъ среди той литературной горячки, которая владъетъ современными французскими писателями. Кромъ того, онъ обладаеть замёчательнымъ художественнымъ талантомъ и тою реальностію въ воспроизведеніи страстей и характеровъ, за которую такъ часто упрекали его въ цинизмѣ. «Только цинизмъ мъщаетъ причислить «Г-жу Бовари» — первый романъ Флобера — къ классическимъ романамъ, восклицаетъ критикъ «Теmps», извъстный Шереръ. И, однакожъ, Тургеневъ совершенно справедливо сказалъ въ прошломъ году, въ предисловіи къ русскому переводу романа Максима Дюкана «Утраченныя силы», что «Г-жа Бовари» — безспорно, самое замъчательное произведеніе нов'єйшей французской школы». Оно разомъ поставило Флобера на первенствующее мъсто во французской беллетристикъ. Послѣдующій романъ его, «Саламбо», произвелъ меньшее впечатленіе, быть можеть потому, что содержаніе его взято изъ жизни чуждой, древняго Кареагена. «Сантиментальное воспитаніе» встречено теми же упреками въ цинизме, съ придачею къ нимъ обвиненій автора въ политическомъ и всякомъ другомъ индиферентизме: у него нетъ не только ни одного идеальнаго, но даже вполне честнаго лица; книга залита воспроизведеніемъ одной пошлости. Шереръ нападаетъ даже на самое заглавіе романа, находя, что оно не передаетъ содержанія, въ которомъ авторъ говоритъ, будто бы, только объ одномъ чувстве, чувстве любви, да и то въ томъ виде, какъ понимаетъ любовь

самъ авторъ.

Все это либо преувеличено, либо несправедливо. Объективность художника легко принять за индиферентизмъ, а реальное отношение къ дъйствительности-за цинизмъ. Художникъ заслуживаетъ упрековъ, когда онъ, дурно или односторонне понявъ дъйствительность, клевещетъ на нее своими образами; но онъ долженъ быть свободенъ отъ порицаній, когда остается върнымъ жизни. Не его вина, что онъ не скользитъ по поверхности вещей, а заглядываеть въ глубину ихъ, анализируя безпощадно даже и то, что кажется съ перваго взгляда привлекательнымъ. Включивъ въ свой романъ цълую эпоху, съ 1840 по 1850 г., Флоберъ, правда, не нарисовалъ ни одного идеальнаго лица. Какимъ же образомъ объяснить, напримъръ, движение 1848 года, когда въ романъ дъйствуютъ только или пошляки, или посредственности, или какіе-то недод'яланные характеры. Намъ кажется, что романисть и не хотель обращаться въ высшія сферы, довольствуясь типами «средними», изъ которыхъ состоитъ масса напіи. «Сантиментальное воспитаніе», какъ заглавіе, выражающее мысль романа, совершенно на своемъ мъстъ. Флоберъ дъйствительно береть героями такихъ людей, въ которыхъ чувство вообще преобладаеть надъ разумомъ и разсудкомъ, и вовсе не одно «чувство любви», какъ утверждаетъ Шереръ. Чувствамъ «политическимъ» дано въ романъ, въ особенности во второй его части, довольно широкое развитіе. Кром'в того, преобладаніе чувства вообще, преобладание впечатлительности, объясняеть въ значительной доли политическое движение, его неустойчивость, перемънчивость, быстрые переходы отъ одного порядка къ другому. Флоберъ, такимъ образомъ, захватываетъ существенную черту въ развитіи характеровъ своихъ соотечественниковъ, черту, которой не чужды, конечно, и дъятели исторические этой эпохи. Въ самомъ дълъ, въ какія-нибудь десять лътъ Франція три раза мъняеть свою правительственную форму: конституціонная монархія, потомъ республика, потомъ деспотизмъ: какою же національною или педагогическою, воспитательною особенностію объясняется эта. неустойчивость? Преобладаніемъ чувства надъ умомъ, отсутствіемъ

правильнаго развитія. Такъ, кажется намъ, Флоберъ ставитъ вопросъ. Насколько върно такое положение — другое дъло. Задача критики начинается именно туть. Насколько реальны характеры, изображенные романистомъ? насколько они общи или исключительны? насколько действительно выражають они известные слои націи? Мы не станемъ теперь разрѣтать этихъ вопросовъ; мы хотели только указать, что французская критика не поставила этихъ вопросовъ и умаляетъ значение романа Флобера несправедливо; ей хотелось бы произведения страстнаго, воодушевляющаго, типовъ разительныхъ, выходящихъ изъ общаго уровня; вм'єсто этого писатель предлагаеть в'трное зеркало для той среды, которая составляеть сущность націй. Это люди-то неспособные въ деятельности, неудачливые, тонущіе, такъ сказать, въ океанъ чувства; то люди дъятельные, подвижные, бросающіеся, очертя голову, на всв предпріятія, находящіе возможность любить женъ и любовницъ въ одно и тоже время, гоняющіеся за призраками, но не забывающіе по дорогѣ обдѣлать свои дѣлишки; то люди съ жаждою политической деятельности, со стремленіями играть роль во что бы то ни стало, съ аппетитомъ въ наживъ; то люди съ беззавътною ненавистію къ правительству, ненавистію, основанною преимущественно на одномъ чувствъ. Если Флоберъ даетъ большое развитие любви и притомъ такой любви, которая, по словамъ Шерера, даже не заслуживаетъ названія чувства, то развъ современная Франція или Франція 1840 — 1850 годовъ представляетъ въ этомъ отношении зредище поучительное въ хорошемъ смыслѣ этого слова? Развѣ женщина стоить где-нибудь такъ низко въ глазахъ мужчинъ, какъ во Франціи? Разв'в не изъ Парижа идеть тоть потокъ моды, который: ежедневно старается преобразить женщину, представить ее въ новомъ видъ, сдълать интересною для глазъ мужчины, который не жалбеть для этого никакихъ денегъ, никакихъ каторжныхъусилій въ своей предпріимчивости?

Мы склонны думать, что во французскихъ критикахъ говорить не столько эстетическое чутье, сколько чувство оскорбленнаго національнаго самолюбія. По прочтеніи романа остается дымъ, дымъ и больше ничего. Помните, какъ возстали на Тургенева за его «Дымъ»? Насколько правы или неправы были критики наши—мы разбирать этого не будемъ; но «Сантиментальное воспитаніе» невольно напомнило намъ «Дымъ» по тому впечатлѣнію, которое оно должно было произвести на французовъ. Спокойный реалистъ копается въ грязи, разрываетъ привлекательную впѣшность и показываетъ, что за нею скрывается; онъ намекнулъ на причину политическихъ неудачъ, быстрыхъ

разочарованій, онъ указаль на тѣ подмостки, на которыхъ воздвигнута была революція 48-го года и потомъ наполеонов-

скій деспотизмъ.

Приступая къ изложенію романа, мы должны сказать, что въ немъ нѣтъ почти никакой интриги; вся его сущность въ анализѣ характеровъ и нравовъ. Мы постараемся сохранить въ извѣстной степени манеру разсказа и выбрать изъ него существенныя черты, по которымъ читатели могли бы составить себѣ болѣе или менѣе вѣрное понятіе о произведеніи Флобера.

T.

15-го сентября 1840 г., Фредерикъ Моро, только что кончившій курсь въ школь баккалавромъ, возвращался на пароходъ изъ Гавра домой, въ Ножанъ-на-Сенъ, гдъ ему предстояло скучать два каникулярныхъ м'всяца. Въ Гавръ посылала его мать къ богатому дядв. который могъ оставить племяннику наследство. Фредерику было скучно среди болтавшихъ, смъявшихся, веселыхъ пассажировъ. Онъ мечталь; мечталь онь о планъ драмы, о сюжетахъ для картинъ, о будущей любви и декламироваль унылыя стихотворенія о томъ, что такъ долго не идетъ къ нему счастіе, къ нему, который такъ заслуживалъ его. Прохаживаясь по палубъ скорыми шагами, онъ подошелъ къ группъ матросовъ и пассажировъ, которые окружали какого-то господина лёть сорока, съ курчавой головой, въ бархатной жакеткв. Онъ любезничаль съ молоденькой крестьянкой и говориль всякій вздорь. Присутствіе Фредерика нисколько его не стъснило; напротивъ, онъ часто къ нему обращался и затемъ вместе отошель съ нимъ въ другой уголь парохода. Тутъ онъ заговорилъ о разныхъ сортахъ табаку, отъ табаку перешель къ женщинамъ; излагая свои теоріи на ихъ счеть, разсказывая анекдоты, приводя приміры изъ собственной жизни, онъ болталъ обо всемъ этомъ отеческимъ тономъ и съ забавнымъ простодушіемъ совершенно легкомысленнаго человъка. Онъ быль республиканскихъ убъжденій, много путешествоваль, зналь закулисную жизнь парижскихь театровь, находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ журналистами, знаменитыми художниками. Фредерикъ, почувствовавшій къ нему уваженіе, сообщиль ему свои планы; онъ ихъ одобриль. Фредерикъ горълъжеланіемъ узнать его имя.

-- Жакъ Арну, собственникъ «Промышленнаго Искусства»,

Монмартрскій бульваръ.

— Васъ просять сойти внизь: барышня плачеть, сказаль подошедшій къ нему въ это время лакей. Арну исчезъ.

Фредерикъ вспомнилъ, что видёлъ объявленія о «Промышленномъ Искусстве»: такъ назывался журналъ, посвященный ху-

дожествамъ, и вибств съ темъ магазинъ картинъ.

Возвращаясь на свое место, онъ вдругъ пораженъ быль словно видиніемъ. На скамейки, въ первомъ класси, одиноко сидила женщина; по крайней мъръ, кромъ ея, онъ никого не видълъ за темь осленительнымь блескомь, который бросали ея очи. Онь невольно сжался, проходя мимо нея, и, отойдя въ сторону, сталъ смотръть на нее; она что-то вышивала, разъ подняла на него глаза и ватёмъ опустила ихъ; онъ выбралъ возлё нея такое мёсто, что могъ разсмотръть ее подробно. Никогда не видалъ онъ ни такой блестящей смуглой кожи, ни такого соблазнительнаго стана, ни такихъ тонкихъ, нъжныхъ пальцевъ, пропускавшихъ, казалось, сквозь себя солнечный свёть. Онь разсматриваль ея рабочую корзинку съ изумленіемъ человѣка, встрѣчающаго необыкновенную вещь; онъ вдругъ ощутиль желаніе знать имя этой женщины, ея жизнь, ея прошлое, убранство ея комнать, всв ея платья, всёхъ ея знакомыхъ, и желаніе физическаго обладанія этой женщиной даже исчезало въ желаніи болье глубокомъ, въ тягостномъ, безпредёльномъ любопытствъ.

Негритянка подвела къ ней девочку. «А, подумаль Фредерикъ, она должно быть андалузка, или креолка, и эту негритянку привезла съ своихъ острововъ». Ему хотелось съ ней заговорить, но какъ? Шаль ея чуть не свалилась въ воду; онъ подхватилъ ее, и получилъ за это благодарность. Заговорить, однако, не удалось, потому что въ это время появился Арну; дъвочка подбъжала къ нему. «А, она его жена», догадался Фредерикъ, и отправившись за ними въ каюту, гдъ они стали объдать, издали смотрёль на нее съ напряженнымъ вниманіемъ. Вотъ она снова вышла на палубу, онъ помъстился возлъ, пробовалъ завести съ нею чувствительную бесъду, но она ограничивалась пустыми отвётами. Онъ узналь, однакожъ, что вмёстё съ мужемъ и ребенкомъ она вхала въ Италію, что у ближайшей пристани они выйдутъ и сядутъ въ дилижансъ. Какъ, неужели онъ долженъ съ нею разстаться и не получить приглашенія бывать у нея въ Парижь? Какъ бы вынудить ее на эту любезность, и онъ ничего не нашелъ лучшаго, какъ заговорить объ осепи:

— Потомъ и зима скоро, — сезонъ баловъ и объдовъ.

Ho, увы, ничего въ отвътъ, а пароходъ подходитъ къ пристани, пассажиры выходятъ. Арну жметъ Фредерику руку и исчезаеть съ женой. За Фредерикомъ мать прислама экипажъ, въ которомъ ему надо было проёхать нёсколько миль до дому. Цёлую дорогу онъ думаль о ней, объ этомъ совершенстве, въ которомъ ни прибавить, ни убавить ничего нельзя было; міръ сталь казаться ему шире, а она — блестящей точкой, на которой все покоилось, все сосредоточивалось. Полузакрывъ рёсницы; взоръ устремивъ въ облака, онъ предался безконечнымъ мечтаніямъ.

Но вотъ и домъ. Мать юноши происходила изъ древней дворянской фамиліи; отецъ, убитый на дуэли въ то время, когда она была беременна Фредерикомъ, оставилъ разстроенное состояніе, но она при тщательной экономіи, умѣла поддержать свое значеніе: принимала знакомыхъ три раза въ недѣлю, давала иногда обѣды; во время объъздовъ епархіи у ней останавливался епископъ. О сынъ своемъ она была высокаго мнѣнія, разсчитывая, что онъ непремѣнно сдѣлается посланникомъ, а потомъ министромъ.

Принявъ его въ свои объятія, она спросила тихонько: «Ну»?— Старикъ, оказалось, принялъ очень радушно, но намъреній своихъ не высказалъ. — Она вздохнула. «Гдъ-то теперь она»? подумалъ Фредерикъ, отправляясь въ свою комнату. Мальчикъ принесъ ему записку отъ Делорье, его товарища по школъ и задушевнаго друга. Онъ просилъ его повидаться съ нимъ. Фредерикъ пошелъ.

Делорье быль сынь отставного капитана, кое-какъ находившаго средства къ жизни. Бъдность и страданія отъ ранъ раздражали его характеръ и онъ разливаль гнъвъ свой на окружающихъ. Сыну доставалось отъ него тъмъ сильнъе, что мальчикъ
былъ упорнаго нрава. Въ школъ онъ подружился съ Фредерикомъ, хотя они ръзко отличались наклонностями. Фредерикъ любилъ долго спать, любилъ смотръть на ласточекъ, читать театральныя пьесы и, вспоминая веселую домашнюю жизнь, не жаловалъ школы. Делорье, напротивъ, школа нравилась; онъ прилежно и хорошо занимался. Разъ лакей обозвалъ его сыномъ
нищаго. Делорье бросился на него, схватилъ его за горло и задушилъ бы, еслибъ ему не помъщали. Фредерикъ пришелъ въ
восторгъ отъ такого поступка, и съ этого дня заключена была
между ними дружба.

Делорье, увлекшись Платономъ, съ ревностію занялся философіей и, перечитавъ все, что было по этому предмету въ школьной библіотекѣ, обдумывалъ широкую систему философіи; Фредерикъ занимался рисованіемъ, читалъ средневѣковыя драмы, лѣтописцевъ, Фруассара, Брантома, и мечталъ сдѣлаться французскимъ Вальтеръ-Скоттомъ. Свои мысли и планы они сообщали другъ другу загадывали о будущемъ. Выйдя изъ школы, они будутъ жить вмѣстѣ, предпримутъ путешествіе на деньги, которыя достанутся Фредерику изъ отцовскаго состоянія, потомъ устроятся въ Парижѣ; развлеченіемъ отъ трудовъ будетъ служить имъ— любовь высоко поставленныхъ дамъ въ роскошныхъ будуарахъ, или блестящія оргіи съ знаменитыми куртизанками. Но эти затѣи раздраженной фантазіи смѣнялись сомнѣніями: потухалъ блескъ ихъ очей и молодые люди впадали въ глубокую задумчивость.

Г-жа Моро не любила Делорье за его республиканскія річи, за отсутствіе въ немъ религіозности, за то, что онъ много біль, и подозріввала, что онъ водить ел сына въ дурныя міста. Она зорко наблюдала за ихъ сношеніями, но дружба юношей крізпла все боліве и боліве, и когда Делорье отправился въ Парижь изучать право, они разставались со слезами. Съ тіхъ поръ не видались они два года. Делорье стремился сділаться профессоромъ въ школів, но, за недостаткомъ денегь, которыхъ отецъ его не хотіль выдавать ему изъ материнскаго наслідства, принуждень быль оставить Парижъ и принять місто помощника адвоката въ Труа. По дорогів онъ зайхаль въ Ножанъ, чтобъ увидіться съ Фредерикомъ.

Друзья встрътились съ радостію и пошли болтать на открытомъ воздухъ. Въ два года вкусы ихъ успъли принять другое направленіе: Фредерикъ всему предпочиталь—страсти; Вертеръ, Рене, Лара, Лелія—сдълались его любимыми героями; онъ писалъ стихи; иногда казалось ему, что только музыка въ состояніи выразить его внутреннія тревоги, и онъ начиналъ мечтать о симфоніяхъ; иногда увлекала его наружность вещей и онъ принимался рисовать. Делорье бросилъ философовъ и предался изученію политической экономіи и французской революціи.

Друзья тихо прогуливались по берегу рѣки. Была теплая ночь. Въ городѣ все спало. Издали доносился шумъ воды. Делорье говорилъ о томъ, что приближается новый 89-й годъ. «Надоѣли намъ всѣ эти конституціи, хартіи, всѣ эти тонкія штуки, вся эта ложь. Ахъ, еслибъ была у меня газета или трибуна, какъ бы все это я раскаталъ. Но денегъ нѣтъ, а безъ нихъ ничего не подѣлаешь, и юность пропадаетъ въ погонѣ за насущнымъ кускомъ хлѣба.» Онъ печально опустилъ голову и замолчалъ.

Фредерику тоже стало грустно, особенно при мысли, что въ Парижъ придется ему теперь жить одному. — «Какъ мнъ жить безъ тебя? Я бы сдълалъ еще что-нибудь, еслибъ полюбила меня женщина.... Чему ты смъешься? Любовь—пища и какъ бы ат-

мосфера духа. Чрезвычайныя ощущенія порождають возвышенныя дёла. Но я отказываюсь искать ту, которая нужна мнё. Да и что пользы: если я найду ее — она оттолкнеть меня. Я принадлежу къ породё неудачливыхъ и угасну съ сокровищемъ,

каково бы оно ни было-изъ брилліантовъ или стразъ.

Въ это время подошелъ къ нимъ г. Рокъ, управляющій богатаго землевладёльца Дамбрёза, природнаго дворянина; настоящее имя его было графъ Д'Амбрёзъ, но онъ отсталъ понемногу отъ дворянства и своей партіи и, занявшись промышленностію, составилъ себѣ огромное состояніе. Онъ былъ депутатомъ и мѣтилъ въ пэры. Лучи его богатства и значенія падали и на Рока, человѣка тоже состоятельнаго, но происхожденія низкаго.

Молодые люди сухо съ нимъ поздоровались, и онъ отошелъ

отъ нихъ прочь.

— «Вотъ тебъ случай», заговорилъ Делорье. Попроси Рока, чтобы онъ ввелъ тебя къ г. Дамбрёзу: нътъ ничего лучше, какъ посъщать богатый домъ. Пользуйся тъмъ, что у тебя есть фракъ и бълыя перчатки. Понравься этому милліонеру, потомъ и меня съ нимъ познакомъ, сдълайся любовникомъ его жены».

Фредерикъ возмутился этимъ предложеніемъ, но другъ говориль такъ убъдительно и онъ такъ привыкъ ему върить, что вскоръ помирился съ мыслію сдълаться любовникомъ г-жи Дам-

брёзъ и сталъ улыбаться:

— «Последній советь», прибавиль Делорье: «пріобрёти дипломъ и брось своихъ поэтовъ католическихъ и сатаническихъ, не ушедшихъ въ философіи дальше XII века. Отчаяваться глупо. Вспомни, что другіе начинали свою карьеру при обстоятельствахъ гораздо худшихъ, напримёръ Мирабо. Затёмъ, даю тебе слово, что наша разлука не будеть долга. Я вырву у плута-отца материнскія деньги и пріёду къ тебе».

#### II.

Два мѣсяца спустя, Фредерикъ былъ въ Парижѣ. Передъ отъѣздомъ его изъ дома, Рокъ принесъ ему свертокъ бумагъ и просилъ передать ихъ лично г. Дамбрёзу вмѣстѣ съ рекомендательнымъ письмомъ. Фредерикъ немедленно представился къ милліонеру, разсчитывая завязать съ нимъ знакомство; но Дамбрёзъ, сдѣлавъ ему нѣсколько ничтожныхъ вопросовъ, сухо съ нимъ раскланялся.

Жизнь его потянулась монотонно; на лекціяхъ онъ скучаль; пробоваль читать— надобдало и чтеніе; собственная квартира ему

не нравилась, не нравилось считать свое былье, выносить портье. отъ котораго пахло водкой и который приходилъ по утрамъ убирать его постель. Скучая и тоскуя, онъ отыскаль одного изъ прежнихъ своихъ товарищей, сына фермера Баптиста Мартинона, который вель умфренно-строгую жизнь и заявляль уже себя хорошимъ практикомъ. Мартинонъ никакъ не могъ понять жалобъ Фредерика. Сошелся онъ въ школъ съ другимъ товарищемъ, г. де-Сизи, сыномъ благородныхъ родителей и юношею самыхъ утонченныхъ манеръ; но вскоръ убъдился въ совершенной умственной ничтожности этого джентльмена. Такимъ образомъ, высказаться, выложить свою душу было не передъ къмъ. А онъ чувствовалъ въ этомъ большую потребность темъ более, что образъ г-жи Арну не выходиль у него изъ головы, и всякая. молодая женщина чъмъ-нибудь да напоминала ему ее. Само собою разумъется, что онъ отыскалъ Жака Арну и нъсколько разъ посътилъ его магазинъ, но, не встръчая привътливости и, главное, не встръчая ея, онъ только томился и мечталъ. Онъ началь-было писать романь: Сильвіо, сынг рыбака. Дъйствіе происходить въ Венеціи; героемъ онъ самъ, героиня г-жа Арну. Онъ назвалъ ее Антоніей, заръзалъ нъсколько кавалеровъ и выжегь большую половину города, чтобъ добраться до нея. Когда и эта работа не удовлетворила его, онъ написалъ Делорье, умоляя его прівхать и жить вмёств. Но Делорье не могь еще оставить Труа и совътоваль своему другу почаще посъщать Сенекаля, репетитора математики, въ которомъ Делорье виделъ новаго Сенъ-Жюста; но «Сенъ-Жюста» ему не удавалось заставать на его чердакъ, въ поднебесномъ этажъ.

Разъ въ театръ онъ увидълъ Арну вмъстъ съ двумя дамами: одна была отцвътшая, длинная, тридцатилътняя особа, другая выглядывала молодой девушкой; обе оне очень фамильярно обращались съ Арну. «А гдв жъ его жена?» подумалъ Фредерикъ. Выходя изъ театра, онъ замътилъ на шляпъ Арну трауръ. «Боже мой, не умерла ли она?» На другой день онъ побъжаль въ магазинъ, купилъ для вида гравюру и трепещущимъ голосомъ справился о здоровь т-на и г-жи Арну. Оба были здоровы. Такъ прошель годь, и страсть къ г-жѣ Арну стала проходить. Идя на лекцію однимъ декабрьскимъ утромъ, онъ замётилъ на нёкоторыхъ улицахъ необывновенное движеніе, а около Пантеона значительное сборище; молодые люди, группами въ пять человъкъ и болже, прогуливались, взявшись за руки, и подходили къ группамъ болже значительнымъ, стоявшимъ тамъ-и-сямъ; въ глубинъ площади, у ръшетокъ, разглагольствовали блузники, а полицейскіе, заложивъ за спину руки, шагали вдоль стенъ. Все имело

таинственный и смущенный видь; всё чего-то ждали. Фредерикъ очутился около бълокураго молодого человъка, съ пріятнымъ лицомъ, усами и бородкой. Онъ спросиль у него причину тревоги. «Не знаю, отвъчаль онъ, да и сами они не знають», и онъ засмѣялся. Въ самомъ дѣлѣ, въ это время въ Парижѣ петиціи о реформ'я, подписывавшіяся въ національной гвардіи, и другія обстоятельства, подавади поводъ къ необъяснимымъ сборищамъ, повторявшимся такъ часто, что газеты перестали о нихъ говорить. Бѣлокурый молодой человѣкъ, нарочно шепелявя и картавя, распространялся о молодежи, потомъ, актерски разставивъ руки, продекламировалъ: «Учащаяся юность, благословляю тебя»... «А ты тоже принадлежить къ учащейся юности», прибавиль онъ, вдругъ обратившись къ старому ветошнику, который подбираль устричныя раковины. — «Нвть; а ты по виду одинъ изъ тъхъ висъльниковъ, которые въ толиъ разбрасывають пригоршнями волото... О, съй, мой патріархъ, съй! Подкупай меня сокровищами Альбіона! Are you English? Я не отвергаю даровъ Артаксеркса! Поговоримъ о Таможенномъ Союзь». Фредерикъ почувствоваль въ это время, что кто-то взялъ его за плечо; обернувшись, онъ увидълъ Мартинона, страшно блъднаго. «Опять бунтъ», сказалъ онъ глубоко вздохнувши и, выразивъ боязнь свою быть компрометтированнымъ, сталъ порицать блузниковъ, которые, по его мижнію, непремжино принадлежали къ тайнымъ обществамъ.

— «Развъ есть тайныя общества», сказаль бълокурый молодой человъкъ. «Это старая сплетня правительства для запуги-

ванія буржуазіи».

Мартиновъ боязливо напомнилъ ему, что въ виду полиціи

надо говорить тише.

— «А, вы еще върите въ полицію? Въ такомъ случав, почемъ вы знаете, можетъ быть и я шпіонъ»? и онъ такъ посмотрѣлъ на Мартинона, что тотъ смутился. Подталкиваемые толною, они всв трое должны были стать на лвстницв, которая, черезъ корридоръ, вела въ новыя аудиторіи. Вскорв толпа раздалась сама собою; нѣкоторые сняли шапки, кланяясь знаменитому профессору Самуилу Рондело, который тихонько шелъ на лекцію. Соперникъ Захаріа, Радорфа, этотъ человѣкъ былъ однимъ изъ авторитетовъ по юридическимъ наукамъ въ XIX вѣкъ. Новое званіе пэра Франціи ни мало не измѣнило его. Онъ былъ бѣденъ и величайшее уваженіе окружало его.

Между тъмъ, въ глубинъ площади начались крики: «Прочь Гизо! Прочь Притчарда! Долой продажныхъ! Долой Луи-Филипна!» Напиравшая толна загородила дорогу профессору. Онъ

остановился передъ лъстницею и сталъ говорить; шумъ покрылъ его ръчь. За минуту передъ этимъ его любили, а теперь ненавидели, какъ представителя власти. Напрасно старался онъ, чтобъ его выслушали, крики всякій разъ заглушали его голосъ. Онъ жестомъ пригласилъ юношей следовать за нимъ, - всеобщій гулъ быль ему ответомъ. Тогда онъ презрительно пожалъ плечами и вошель въ корридоръ. Мартинонъ исчезъ за нимъ. «Трусъ», сказаль вслёдь послёднему Фредерикь. «Осторожный человёкь», возразиль бѣлокурый юноша. Толпа разразилась рукоплесканіями, празднуя свою личную побъду надъ профессоромъ. Изъ всъхъ оконъ глазъли на нее! Кое-гдъ послышались звуки марсельезы. «Къ Лафиту! Къ Беранже! Къ Шатобріану»! раздавались крики. «Къ Вольтеру!» произительно закричалъ товарищъ Фредерика. Полицейские старались, насколько возможно, въжливо уговорить толпу разойтись. Она отвъчала насмъшками и свистомъ; блюстители порядка блёднёли отъ злости при тёхъ насмёшкахъ, которыя сыпались на нихъ со всъхъ сторонъ; наконецъ, одинъ изъ нихъ не выдержалъ, толкнулъ такъ сильно какого-то маленькаго молодого человъка, который подошель къ нему слишкомъ близко и смънлся ему подъ носъ, что тотъ отлетълъ отъ него на пять таговъ и упаль навзничь. Не успъли зрители этой сцены опомниться, какъ какой-то геркулесъ, стоявшій возлѣ съ большою картонкой, бросилъ свою ношу и, подбивъ подъ себя полицейскаго, сталъ обработывать ему физіономію. На силу четверо другихъ блюстителей порядка могли оттащить его прочь, ругая разбойникомъ, убійцей и бунтовщикомъ. Геркулесъ, съ голой грудью, весь оборванный, говориль, что не его вина, если онъ не могъ хладнокровно видъть, какъ били ребенка. На вопросъ о его фамиліи, онъ отвѣчалъ:

— «Дюсардье, служу въ магазинѣ кружевъ и новостей, улица Клеръ. Гдѣ моя картонка? Отдайте мою картонку». Онъ совсѣмъ утихъ и безъ сопротивленія позволилъ вести себя въ полицію; его безпокоила только картонка и онъ никакъ не могъ утѣшиться, что она пропала. Огромная толпа послѣдовала за нимъ. Фредерикъ и Гюсонэ (бѣлокурый молодой человѣкъ) заключали шествіе, восторгансь поступкомъ Дюсардье и возмущансь насиліемъ власти. По мѣрѣ того, какъ ближе подходили къ полиціи, толпа все рѣдѣла и наконецъ, при видѣ солдатъ, кромѣ Фредерика и Гюсонэ, не осталось никого около илѣнника. Молодые люди настаивали у полицейской власти объ освобожденіи Дюсардье, выдавая его за воспитанника школы, но полиція не отпустила его. Оставивъ ему сигаръ, они отправились вмѣстѣ завтракать. Гюсонэ сказалъ, что онъ сотрудничаетъ въ журналѣ Жака Арну.

«Видите ли вы когда-нибудь жену его»? спросиль Фредерикъ небрежно. — «Время отъ времени», отвъчалъ Гюсонэ. Фредерикъ не посмёль далее продолжать своих вопросовь: Гюсонэ пріобръталъ въ его глазахъ огромное значение уже потому, что онъвидалъ г-жу Арну. При следующихъ встречахъ, молодые люди откровенно высказались на счеть своихъ плановъ и надеждъ. Гюсонэ мечталь о славъ драмматическаго писателя и о тъхъ выгодахъкоторыя съ нею связаны. Онъ сотрудничаль въ водевиляхъ, писаль куплеты и пропъль нъкоторые изъ нихъ Фредерику. О Гюго и Ламартинъ онъ отзывался пренебрежительно и наговорилъ сарказмовъ о романтической школь. Это задьло за живое Фреперика и онъ готовъ быль тотчасъ разорвать сношенія съ новымъ товарищемъ, но вследъ за темъ ему пришла въ голову мысль: отчего бы не воспользоваться этимъ знакомствомъ для того, чтобъ получить право посёщать ту, отъ которой зависёло его счастье. «Можете ли вы меня представить Арну»? спросиль онъ. Гюсонэ выказалъ готовность, назначилъ день и обманулъ. потомъ обманулъ еще раза три, но въ концъ концовъ познакомилъ.

Пять или шесть человскъ находились въ небольшой комнатъ, освъщенной всего однимъ окномъ; стъны были увъшаны гравюрами, картинами и эскизами современныхъ художниковъ, украшенныхъ посвященіями, свидътельствовавшими самую искреннюю пріязнь къ Жаку Арну. «Промышленное Искусство», пом'єщавшееся въ центръ Парижа, было мъстомъ свиданія, нейтральной почвой, гав соперники мирно сходились, вели бесвды объ искусствъ и сбывали свои произведенія. Сохраняя артистическія склонности, стремясь эманципировить искусства, Жакъ Арну всеми средствами старался получше устроить свои денежныя дёла, пріобрѣтая хорошія произведенія по дешевой цѣнѣ, сбывая ихъ по дорогой, и позволяя себъ разные, весьма неделикатные поступки съ художниками. Своими сношеніями и журналомъ, онъ вліяль на всю артистическую промышленность Парижа. Льстя общественному мненію, онъ совращаль съ пути искусныхъ артистовъ, портилъ талантливыхъ, выжималъ весь сокъ изъ слабыхъ и прославлялъ посредственныхъ. Неблаговидные поступки ему сходили съ рукъ: онъ былъ такой добрый, откровенный малый, такъ охотно угощаль сигарами, такъ умёль, посредствомъ всевозможныхъ рекламъ, сбыть тв произведенія, которыя ему нравились! И самъ онъ считалъ себя очень честнымъ человъкомъ, но въ припадкахъ откровенности наивно разсказывалъ такія свои штуки, которыя не могли принести ему чести.

Когда молодые люди вошли, Арну сидель за конторкой и

писалъ, поминутно отрываясь отъ работы, разговаривая то съ тъмъ, то съ другимъ; разговоръ шелъ объ искусствъ. Художники критиковали произведенія отсутствующихъ прінтелей, удивлялись высокой цене ихъ картинъ, жаловались на низкую цену своихъ и невозможность жить одною работою. Вновь вошедшій художникъ, Пеллеренъ, замътилъ, что подобныя жалобы рекомендуютъ только мъщанскія понятія его собратьевъ, что истинно великіе мастера, какъ Корреджіо, Мурильо, не заботились о милліонахъ. Въ этомъ смыслъ онъ говорилъ довольно долго и съ большимъ увлеченіемъ, пока Жакъ Арну не остановилъ его: «Женѣ моей нужно васъ видъть, въ четвергъ. Не забудьте». Эта фраза заставила Фредерика вспомнить о г-жѣ Арну. По всей въроятности, она въ сосъдней комнать, куда Арну отворилъ дверь; ему показалось даже, что тамъ стояль умывальникъ. Вдругъ возлъ камина раздалось глухое ворчанье, выходившее изъ устъ съдоватаго господина, по фамиліи Режамбаръ, все время внимательно читавшаго газету. «Что такое тамъ, гражданинъ», спросилъ Арну. «Новая подлость правительства». Дёло шло объ увольнени отъ службы одного учителя. Пеллеренъ началъ проводить параллель между Микель-Анджело и Шекспиромъ. Арну, продолжая работать, распечатываль письма, сводиль счеты, писаль и выб'йгаль на минуту въ свой магазинъ, чтобы наблюдать за упаковкой картинъ, велъ съ приходившими къ нему дъловой разговоръ и успъвалъ отвъчать на шутки гостей, которые такъ наполнили комнату, что въ ней едва можно было двигаться. Дверь въ сосъднюю комнату, куда выходилъ недавно Арну, отворилась и вошла высокая худая женщина, которую видёлъ Фредерикъ съ Арну въ театръ. Присутствовавшіе пожали ей руку, называя: «M-lle Ватнацъ», и вскоръ ушли, кромъ Пеллерена и Фредерика. Арну отвелъ мамзель Ватнацъ въ кабинетъ и нъкоторое время шептался съ нею. «Прощайте, счастливый человекъ», сказала она уходя. Фредерикъ вышелъ вмѣстѣ съ Пеллереномъ и просиль у него позволенія зайти къ нему. Позволеніе, конечно, было дано.

Пеллеренъ читалъ всѣ сочиненія объ эстетикѣ, надѣясь открыть настоящую теорію прекраснаго и создать тогда великое произведеніе. Онъ окружилъ себя всевозможными вспомогательными средствами — рисунками, гипсами, моделями, гравюрами; онъ искалъ и сокрушался; онъ обвинялъ время, нервы, свою мастерскую, выходиль на улицу искать вдохновенія, содрогался при мысли, что вдохновеніе озарило его, принимался за работу и вскорѣ бросалъ ее для другого сюжета, который казался ему возвышеннѣе. Мучимый такимъ образомъ стяжаніемъ славы и тратя свое время на споры, въря въ разный вздоръ, въ системы, въ критики, въ необходимость регламентаціи и реформы въ искусствъ, онь и въ пятьдесятъ лътъ не написалъ ничего, кромъ эскизовъ. Гордость мъшала ему впадать въ уныніе, но за то онъ находился постоянно въ раздраженномъ и возбужденномъ состояніи. Обстановка его мастерской была жалкая. Посъщая его, Фредерикъ замътилъ разъ между картонами портретъ женщины, похожій на Ватнацъ. На вопросъ о ней, Пеллеренъ отвъчалъ, что она была сначала наставницей въ провинціи, а теперь даетъ уроки и пробуетъ писать въ мелкихъ журналахъ. «Не любовница ли она Арну?» спросилъ Фредерикъ.—«О, у него есть другія».—
«А жена платитъ ему, конечно, тъмъ же?» продолжалъ Фредерикъ, невольно покраснъвъ при этой нечестной мысли.—«Совсъмъ нътъ. Это честная женщина». О самомъ Арну Пеллеренъ отзывался то какъ о честномъ человъкъ, то какъ о мошенникъ.

Фредерикъ сошелся съ гражданиномъ Режамбаромъ, котораго ежедневно можно было встрътить въ редакции «Промышленнаго Искусства» въ углу, съ «Націоналемъ» въ рукахъ, по временамъ изрыгавшаго хулы на правительство или просто пожимавшаго плечами. Арну считалъ его своимъ другомъ, и Фредерикъ, поэтому, почиталь своимъ долгомъ ухаживать за нимъ. Молодой человъкъ ежедневно сталъ посъщать «Промышленное Искусство». надъясь какъ-нибудь встрътить г-жу Арну. Мужу ея онъ постоянно угождалъ чемъ могъ, не отказываясь даже отъ такихъ услугъ, которыя были не совсемъ честны. Но узнавъ, что г-жа Арну живетъ совсёмъ въ другомъ домъ, Фредерикъ вдругъ страшно удивился и почувствоваль какъ бы печаль отъ измены; все окружающе тотчасъ потеряли въ его глазахъ свою цену. Печаль его увеличилась еще, когда Арну разъ фамильярно взяль его за подбородокъ. Онъ отшатнулся отъ него и вышелъ съ твердой ръшимостію не переступать никогда порогъ этого дома. Эта вульгарность мужа г-жи Арну, въ глазахъ Фредерика, уменьшила даже цвну самой ея. На той же недвив онъ получиль письмо отъ Делорье, который увъдомляль его о своемъ прівздв въ Парижъ, въ будущій четвергъ. Фредерикъ обратился со страстію къ помысламъ объ этой прочной привязанности. Подобный человъть стоиль всъхъ женщинь. Ему теперь никого не нужно, ръшительно никого. Въ четвергъ онъ одълся, чтобъ идти встрътить своего друга. Вдругъ звонокъ и вошелъ Арну. Онъ приглашаль его къ себъ въ этотъ день, въ семь часовъ, на «семейный» объль.

Когда Арну вышель, Фредерикь принуждень быль състы колъни его дрожали. Онъ повторяль самъ себъ: «наконецъ! на-

конець! > Потомъ написалъ къ своему портному, къ своему шляпнику, къ своему сапожнику и отправиль эти письма черезъ трехъ коммиссіонеровъ. Минуту спустя, портье явился съ чемоданомъ на головъ и за нимъ Делорье. Увидавъ своего друга. Фредерикъ затренеталъ, какъ преступная жена предъ мужемъ. — «Что съ тобою дълается?» сказалъ Делорье: «Въдь ты получилъ мое письмо». Фредерикъ не имълъ силы солгать, и бросился въ обънтія друга. Делорье разсказаль, что онъ вырваль наконецъ у отца все материнское насл'ядство, семь тысячь франковъ, которые отложиль на черный день. Принесли закуску, и друзья не могли наговориться. Беседу эту разстроиль коммиссіонерь, принесшій шляпу, потомъ портной, потомъ сапожникъ. Фредерикъ все не решался сказать своему другу, что онъ долженъ его оставить: ему казалось подлымъ пожертвовать другомъ женщинъ. Но, наконецъ, онъ стыдливо принужденъ былъ сознаться и, чтобъ загладить свой проступокъ, принялся развязывать веревки у чемодана и укладывать вещи друга въ шкапъ; онъ предложилъ ему даже свою постель на эту ночь.

#### III.

Съ этого дня началась для Фредерика болъе полная жизнь. Онъ увидъль ее, онъ говориль съ нею, правда, не долго и о пустякахъ, но все-таки говориль. Квартира ея была убрана кокетливо, роскошно и изящно. Въ числъ приглашенныхъ на объдъ были живописцы, критики и поэты. Фредерикъ услаждался ихъ бесъдой, услаждался объдомъ, услаждался ея пъніемъ, ея чуднымъ контральто, которымъ она владъла въ совершенствъ. Она стояла у фортеніано и мелодія лилась изъ ея устъ. На нижнихъ нотахъ голосъ ея звучалъ заунывно и прекрасная голова ея съ большими бровями склонялась къ плечу; вдругъ она поднимала ее съ пламенемъ въ очахъ, ея грудь вздымалась, руки уходили назадъ, ея шея, откуда вырывались рулады, съ нъгой откидывалась, словно подъ воздушными поцълуями.

При прощаніи она подала ему руку, какъ и другимъ, и прикосновеніе этой нѣжной, мягкой руки сказалось во всѣхъ атомахъ его кожи. Сердце его было переполнено и онъ чувствовалъ потребность въ одиночествѣ. «Зачѣмъ протянула она мнѣруку? думалъ онъ. Что это—необдуманное движеніе или поощреніе? Нѣтъ, я дуракъ. И зачѣмъ разсуждать объ этомъ, когда я могу теперь посѣщать ее, жить въ ея атмосферѣ».

Улицы были пустынны, и онъ презрительно думаль объ этихъ

жалкихъ людяхъ, жившихъ за стънами этихъ домовъ: они существовали не видя ее, они даже не подозръвали о ея существованіи. Онъ не сознаваль болье ни среды, ни пространства, ничего; шагая и ударяя тростью о ставни лавокъ, онъ шелъ впередъ наугадъ какъ потерянный, какъ увлекаемый невидимою силою. Влажный воздухъ повъяль на него и онъ узналь набережную. Фонари безграничными нитями тянулись въ два ряда и длинное красное пламя колебалось въ глубинъ ръки. Надъ темною водою возвышалось болье светлое небо, которое, казалось, поддерживалось темными массами теней, возвышавшимися съ каждой стороны ръки. Зданія, которыхъ было не видно, еще увеличивали тьму; за нею, на крышахъ, плавалъ свътлый туманъ; всѣ звуки сливались въ одинъ глухой шумъ; дулъ легкій вѣтеръ.

Остановившись на Новомъ-Мосту, обнаживъ голову, раскрывъ грудь, онъ вдыхаль въ себя струю свъжаго воздуха и въ то же время чувствоваль, что извнутри его поднимается другая струя, что-то неизсякаемое, приливъ необъятной нѣжности. На колокольнъ церкви медленно пробилъ часъ, словно голосъ, призывавшій его. И въ эту минуту его охватило одно изъ тъхъ ощущеній, когда кажется, что все переносится въ другой, высшій міръ. «Что я такое—великій живописецъ или великій поэтъ?» спросиль онъ себя серьезно, и рёшилъ въ пользу живописи, такъ какъ это занятіе сближаеть его съ г-жею Арну. Итакъ, призваніе найдено! Цъль его существованія ясна и будущее опредълено.

Возвратившись домой, онъ услышаль храпъ своего друга. Онъ не думалъ о немъ болъе. Увидъвъ лицо свое въ зеркалъ, онъ нашелъ, что оно прекрасно, и съ минуту любовался собой.

На другой день онъ купилъ себъ краски, палитру и кисти. Пеллеренъ согласился давать ему уроки и Фредерикъ привелъ его домой взглянуть, все ли имъ куплено. Когда они вошли, у Делорье сидълъ Сенекаль. Волоса его были острижены подъ гребенку, въ глазахъ было что-то жесткое и холодное. Фредерику онъ очень не понравился. Когда въ разговоръ коснулись Арну, Сенекаль отозвадся о немъ ръзко, какъ о человъкъ, который подличаніемъ добываеть себ'я деньги, и зат'ямъ заговорилъ о гравюръ, которая изображала все королевское семейство. Гравюра эта была утвхой для буржуазіи и огорченіемъ для патріотовъ. Искусство, по мнѣнію Сенекаля, должно исключительно имѣть въ виду поучение массъ. Вследствие этого надо воспроизводить только такіе сюжеты, которые возбуждають въ действіямь добродетельнымъ; все остальное вредно.

— Но это зависить отъ исполненія, вскричаль Пеллерень. Я могу создать великія произведенія.

— Тёмъ хуже для васъ въ такомъ случай! вы не имбете права.

— Какъ?

— Да, милостивый государь, вы не имъете права занимать меня тъмъ, что я отвергаю. Что за польза намъ въ этихъ бездълкахъ, изъ которыхъ ничего нельзя извлечь, въ этихъ Венерахъ, напримъръ, со всъми вашими пейзажами? Я не вижу тутъ поученія для народа. Вы лучше покажите намъ бъдность, воодушевляйте насъ къ пожертвованіямъ. И сколько благородныхъ

предметовъ для этого: ферма, мастерская...

Пеллеренъ былъ въ негодовании и, воображая, что нашелъ аргументь, воскликнуль: «Вы признаете Мольера»? - «Да, сказаль Сенекаль. Я восхищаюсь имъ, какъ предвестникомъ революціи».— «А, революціи! Никогда еще не было эпохи болье жалкой для искусства». — «Болъе великой, милостивый государь». Сенекаль былъ силенъ въ спорахъ, и когда Пеллеренъ снова перешелъ къ защить Арну, говоря, что у этого человька золотое сердце, что онъ преданъ своимъ друзьямъ, любитъ свою жену, -- Сенекаль возразиль: «Конечно, конечно: еслибь предложили ему хорошую сумму, онъ не отказался бы отдать ее въ натурщицы». Фредерикъ поблёднёль: «Вёроятно онъ сдёлаль вамъ какое-нибудь зло», сказалъ онъ. — «Совсемъ нётъ: я и виделъ-то его всего одинъ разъ». Онъ говорилъ правду. Его просто раздражали ежедневныя рекламы «Промышленнаго Искусства» и онъ видълъ въ Арну представителя того міра, который онъ считаль пагубнымъ для демократіи. Будучи строгимъ республиканцемъ, онъ смотрель на всякое стремление къ изяществу, какъ на развратъ, и отличался непоколебимою честностію. Онъ избъгаль даже женщинъ, почитая проституцію-тиранніей, а бракъ-безнравственностію.

Подобным мысли Сенекаль высказываль часто на вечеринкахъ у Фредерика, когда сбирались къ нему пріятели: Гюсонэ, Сизи, Режамбаръ и Дюссардье, тотъ самый, который отличился въ схваткъ съ полиціей. Хозяинъ прогналь его за то, что онъ потеряль тогда картонку—онъ поступиль къ другому. Сенекаль былъ менъе счастливъ: изгнанный изъ пансіона, гдъ онъ давалъ уроки математики, за то, что прибиль сына одного аристократа, онъ не могъ найти себъ мъста: бъдность его увеличивалась, и онъ обрушивался на соціальный порядокъ и проклиналь богачей.

Делорье, поступившій вторымъ помощникомъ къ одному адвокату, продолжаль мечтать о журналѣ и о богатствѣ и побуждаль Фредерика снова сходить къ Дамбрезу. «Ты меня бы пред-

ставиль», говориль онь. Съ подобною просьбою онь не разъ обращался къ нему и по отношенію къ Арну. Но Фредерикъ скорѣе готовъ быль согласиться пожертвовать жизнью за своего друга, чѣмъ представить его къ той, которую онъ обожаль. Онъ боялся, что другъ скомпрометтируетъ его передъ нею своимъ поношеннымъ платьемъ, своимъ неумѣреннымъ разговоромъ: это могло бы унизить въ глазахъ г-жи Арну и его самого, который одѣвался всегда такъ тщательно, такъ усердно обдумывалъ свои рѣчи и манеры. Разумѣется, онъ не высказывалъ этого Делорье, который начиналъ сердиться на друга за его вѣчные вздохи, его лѣность и отсутствіе стремленій къ политическимъ цѣлямъ.

Мечтая о дворцѣ въ мавританскомъ вкусѣ, съ широкими диванами, съ фонтаномъ, подъ звуки котораго онъ могъ бы засыпать, Фредерикъ усердно посѣщалъ г-жу Арну, по дѣло его не подвигалось впередъ. Она была привѣтлива съ нимъ—и только, иногда болѣе, иногда менѣе обращая на него вниманіе; этимъ вниманіемъ мѣрилось счастье Фредерика. Разъ она сказала ему «мой другъ». Фредерикъ съ восторгомъ разсказаль объ этомъ другу. «Чтожъ, иди на приступъ», сказалъ Делорье, смотрѣвшій па женщинъ, какъ на забаву.—«Я не смѣю», отвѣчалъ Фредерикъ. Онъ изучилъ форму всѣхъ ея пальцевъ, онъ наслаждался шорохомъ ея шелковаго платья, онъ вбиралъ въ себя запахъ отъ ея платка; ея гребень, перчатки, кольца казались ему чѣмъ-то особеннымъ, какими-то необыкновенными произведеніями

искусства, почти одушевленными предметами.

Между тъмъ наступилъ августъ мъсяцъ и время экзаменовъ. Фредерикъ, почти совсвиъ не готовившійся, разумбется не выдержаль ихь; но онъ утвшаль себя твмъ, что великіе адвокаты тоже теривли неудачи на экзаменахъ. Разсчитывая на переэкзаменовку въ ноябръ, онъ ръшился не ъхать на каникулы домой и призаняться. Увъдомивъ объ этомъ мать свою, онъ просилъ у нел, кром'в обыкновеннаго содержанія, еще 250 франковъ для особыхъ уроковъ. Г-жа Моро требовала, чтобъ онъ прівхалъ. Онъ настояль на своемъ и, получивъ 250 фр. на уроки, употребиль ихъ на новые панталоны, на новую шляпу и трость съ золотымъ набалдашникомъ. Пріобрѣвъ всѣ эти вещи, онъ пожальть о своемь легкомысліи, но исправить уже было нельзя. Затемъ представился вопросъ: ехать ли къ г-же Арну? Для ръшенія его онъ три раза бросиль вверхъ монету и всегда выходило, что вхать. Значить — судьба повелввала. Онъ повхаль, но г-жи Арну не оказалось дома: она убхала на нъсколько мъсяцевъ въ больной матери, въ Шартръ. Настали три мъсяца скуки, въ теченіе которыхъ онъ скитался безъ дёла по бульва-

рамъ или по цёлымъ часамъ глазёлъ изъ оконъ своей квартиры на ръку, на дома, на движение и каждый день заходилъ въ «Промышленное Искусство», чтобъ узнать у Арну о здоровьи матери его жены. «Ей лучше» — быль постоянный отвётъ. Наконецъ она прібхала. Онъ посибшиль къ ней и началась прежняя исторія, съ тою разницею, что на этотъ разъ, чёмъ чаще онъ ее видълъ, тъмъ глубже овладъвала имъ какая-то мучительная тоска и разслабление нервовъ. Мысль о ней не покидала его ни на минуту: на улицъ напоминали ее встръчныя женщины, кашемиръ, кружева, ожерелья, цвъты, маленькія туфли. Глядя на эти вещи, онъ тотчасъ въ воображении своемъ примеряль ихъ въ ней. Въ «Jardin des Plantes» видъ пальмы увлекалъ его въ отдаленные края и онъ воображалъ себя вмёстё съ нею на спинъ верблюда или слона; въ Лувръ, разсматривая картины, онъ еще легче припоминаль ее себъ, одъвая ее во всевозможные костюмы и перенося въ самые отдаленные въка. Одно удивляло его: онъ не ревноваль ее въ Арну, и не могъ себъ представить ее иначе, какъ одътою - такъ стыдливость ея казалась естественною и удаляла ея полъ въ таинственную тънь. Между тъмъ онъ мечталъ о счасти жить вмъсть съ нею, говорить ей «ты», ласкать ея голову, стоять передъ нею на коленяхь, обвивь руками ея талію, пить ея душу въ глазахъ ея. Неспособный къ дъйствію, проклиная Бога и обвиняя себя въ трусости, онъ вертълся въ своемъ желаніи, какъ узникъ въ тюрьмъ. Тоска душила его. По пълымъ часамъ онъ оставался неподвижнымъ или начиналъ рыдать. Делорье ничего не смыслиль въ страданіи нервовъ, а потому предложиль другу върное лекарство отъ тоски - отправиться въ «Альгамбру». Это было одно изъ тъхъ увеселительныхъ мъстъ, гдъ студенты развлекали своихъ любовницъ, прикашики гордо прохаживались съ тросточками, старые холостяки ласкали гребнемъ свои выкрашенныя бороды, куда лоретки, гризетки и проститутки приходили затъмъ, чтобъ найти покровителя, любовника, золотую монету или просто потанцовать; туть были англичане, русскіе, люди южной Америки, турки. Фредерикъ не нашель здёсь развлеченія, напротивь, разстроиль нервы свои еще больше. Онъ встретилъ здёсь Арну, который переговаривался съ мамзель Ватнацъ. Она увъряла, что «та его любить», но кто это та, для Фредерика осталось неизвъстнымъ. Но Арну былъ, очевидно, доволенъ и, взявъ Ватнацъ за уши, кръпко поцёловаль ее въ лобъ. Съ своей стороны Ватнацъ очень заинтересовалась певцомъ Дальма, который возбудилъ талантиивымъ исполнениемъ пъсенокъ общее удовольствие. Фредерикъ, оставивъ Альгамбру, пробродилъ до самаго утра по улицамъ города, предаваясь самымъ мрачнымъ мыслямъ. Онъ подошелъ къ дому, гдв жила г-жа Арну; ни одно окно ен квартиры не выходило на улицу, но Фредерикъ тѣмъ не менѣе вперилъ свои взоры въ ствну, какъ будто отъ лучей его глазъ могли разсыпаться камни. Теперь лежить она спокойно, какъ заснувшій цвьтокъ, ея черные волосы разсыпались по кружевамъ полушки, ея уста полуоткрыты, ея голова на рукъ... мужа. Онъ бросился прочь отъ этого виденія и сталь безь цёли бродить по улицамъ. Очутившись на мосту Согласія, онъ вспомниль, съ какимъ восторгомъ онъ возвращался отъ нея послъ перваго вечера, проведеннаго съ нею, какія надежды питаль онъ тогда. Теперь все погибло. Темныя облака пробъгали по лунъ. Онъ созерцалъ ее, думая о безконечности міровъ, о пустоть жизни, о ничтожествь всего. Разсвёло; зубы его стучали; полусонный, мокрый отъ тумана и полный слезь, онъ спросиль себя: отчего не покончить съ собою? Стоитъ только сдълать одно движение. Тяжесть головы увлекала его, онъ видёль трупь свой плавающимъ по водё: Фредерикъ нагнулся и если не соскочилъ съ мъста, то единственно потому, что слишкомъ усталъ, а для прыжка черезъ пе-

рила надо было сдѣлать усиліе.

Нъсколько времени спустя, были именины г-жи Арну, которая праздновала ихъ на дачъ. Надо было сдълать ей подарокъ. Онъ остановился на зонтикъ, который стоилъ болъе полутораста франковъ, а у Фредерика не было копъйки. Къ счастію, ему даль Делорье, все время жившій на его счеть. Разсчитывая убхать вмёстё съ Арну, онъ зашель въ редакцію, но Арну уже отправился. Вслъдъ за нимъ пришла туда мамзель Ватнацъ и горько жаловалась, что не застала его дома. Прикащикъ совътовалъ ей ъхать на дачу, но она ъхать не могла, письмо ему отправить боялась. Фредерикъ вызвался доставить письмо. Она тотчасъ же набросала несколько строкъ и просила отдать письмо Арну безъ свидетелей. Фредерикъ такъ и сделалъ. Арну прочиталъ его и спряталъ въ карманъ. Къ нему собрались всв ихъ друзья и каждый привезъ какой-нибудь подарокъ; одинъ Гюсонэ освободилъ себя отъ этого. День былъ проведенъ весело. Вечеромъ Фредерикъ въ первый разъ разговаривалъ съ г-жею Арну не о пустякахъ. Они стояли вдвоемъ въ амбразуръ окна. Она говорила, что восхищается ораторами, онъ предпочиталъ славу писателя. Но, возразила она, мнъ кажется, что человъкъ долженъ ощущать гораздо большее наслажденіе, когда онъ дъйствуеть на толну прямо, когда онъ видить, какъ всъ чувства его души передаются другимъ и ими усвоиваются. — «Я не честолюбивъ», сказалъ Фредерикъ. — «На-

прасно: немножно честолюбія не мѣшаетъ». Онъ узналь ея антипатіи и вкусы: отъ запаха нікоторыхъ цвітовь ей ділалось дурно, она любила историческія сочиненія и върила въ сны. Онъ заговорилъ о любви. Она жалела несчастныхъ любовниковъ, но возмущалась притворствомъ и подлостію, и эта прямота ума такъ гармонировала съ правильною красотою ен лица, что, казалось, отъ нея зависъла. Иногда она улыбалась и останавливала на минуту свои взоры на немъ, и эти взоры проникали до глубины его души. Онъ любилъ ее безъ задней мысли. безъ возврата, на въкъ, и въ этихъ нъмыхъ восторгахъ, подобныхъ порывамъ благодарности, онъ хотълъ бы покрыть ея чело дождемъ поцелуевъ. Передъ отъездомъ, Арну нарвалъ букетъ розъ, завернулъ стебли въ первую попавшуюся ему бумажку, которую онь вытащиль изъ кармана и, укръпивъ ее булавкой, подаль букеть жень: «возьми, мон милая, и извини меня, что я забыль о тебъ». Она вскрикнула и, сказавъ, что уколола палецъ о булавку, ушла къ себъ. Спустя четверть часа, она вернулась и всв повхали: Арну помъстился на козлахъ, она съла съ Фредерикомъ и Мартой, засунувъ букетъ въ кожаный мъшокъ. «Не надо мнъ его», свазала она Фредерику. Всю дорогу она казалась раздраженной; дочь ея Марта спала у ней на кольняхъ, а Фредерикъ поддерживалъ ей голову. Г-жа Арну заплакала. «Вы страдаете», спросиль онь ее. «Немного». Фредерикъ не могъ объяснить себъ этой тоски, причина которой по всей в роятности заключалась въ томъ, что Арну завернуль букеть въ письмо мамзель Ватнадъ. Она замътила женскую руку и въ первый разъ сомнънія на счеть невърности мужа закрадывались ей въ душу. Фредерикъ нагнулся къ ребенку и поцеловаль его. «Вы добрый человекь, сказала она, потому что любите дътей». — «Не всъхъ», отвъчаль онъ и протянулъ ей свою руку, надъясь, что она возьметь ее. Но она сдёлала видь, что не зам'втила этого движенія; ему стало стыдно и онъ убраль руку.

На другой день Фредерикъ почувствовалъ необыкновенный приливъ силы и бодрости. Онъ сталъ заниматься съ такимъ усердіемъ, что удивилъ Делорье. А Фредерика подгоняла любовь: онъ воображалъ себя на трибунѣ, знаменитымъ ораторомъ, она его слушаетъ, скрывая слезы восторга подъ вуалью.

Сдавъ послъдній экзаменъ, онъ ужхаль въ матери, гдъ ждало его сильное разочарованіе. Г-жа Моро сказала ему, что они бъдны, что все состояніе ихъ отчасти перешло къ Року, который ссужалъ ее деньгами въ теченіе нъсколькихъ лътъ и потомъ разомъ ихъ потребоваль, отчасти погибло въ банкрот-

ствѣ одного банкира. Ударъ былъ тяжелъ. Фредерикъ принужденъ былъ остаться въ родномъ городѣ и забыть свою любовъ и мечты. Единственнымъ развлеченіемъ была ему дочь Рока, Луиза, бойкая дѣвочка, сильно къ нему привязавшанся. Она прибѣгала къ нему въ садъ, въ его комнату, старалась развлечъ и утѣшить его, когда ему было грустно, говорила, что она воображаетъ себя его женою. Съ своей стороны Фредерикъ, лишенный любимой женщины, немного утѣшился этою дружбою ребенка. Онъ давалъ читать Луизѣ или самъ читалъ ей «Аталу», «Сенъ-Марса», «Листы осени»; разъ онъ прочиталъ ей «Макбета»; въ слѣдующую же ночь Луиза проснулась съ крикомъ: «пятно, цятно!», ея зубы стучали, она вся дрожала и, устремивъ испуганные глаза на правую руку, другою терла ее и повторяла: «все еще остается пятно». Призванный докторъ предписалъ ей избѣгать волненій.

## TV.

Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ. 12-го декабря 1845 года, Фредерикъ получилъ увѣдомленіе, что дядя его умеръ й оставилъ ему двадцать семь тысячъ ливровъ дохода. Восторгамъ его не было конца. Г-жа Моро совѣтовала ему опредѣлиться въ Труа адвокатомъ. Фредерикъ и слышать не хотѣлъ: онъ ѣдетъ въ Парижъ.— «Чтожъ ты тамъ станешь дѣлать?» — «Ничего».— «Какъ, ничего». — «Я сдѣлаюсь министромъ». И онъ серьезно сталъ развивать свои планы. Мать не противилась. Въ назначенный для отъѣзда день умерла г-жа Рокъ. Луиза позвала въ садъ Фредерика. Она глубоко посмотрѣла на него. «Правда, что вы ѣдете?» Это вы удивило Фредерика; онъ отвѣчалъ: «да, ѣду сейчасъ».— «Ахъ, сейчасъ... совсѣмъ? мы больше не увидимся?» Рыданія душили ее и она страстно сжала его въ своихъ объятіяхъ.

По прівздв въ Парижъ, Фредерикъ тотчасъ бросился отыскивать Арну. Оказалось, что журналь купиль у него Гюсонэ, а самъ онъ занимался выдвлкой фаянса. Пріемныхъ дней у нихъ ужъ не было и вообще замѣтно было, что двла ихъ значительно покачнулись, а семейство прибавилось—она родила сына. «Что станешь двлать въ такое время, какъ наше?» говорилъ Арну, показывая Фредерику издвлія своей фабрики, находившіяся въ магазинѣ, на антресоляхъ его квартиры. «Настоящая живопись вышла изъ моды. Но искусство можно прилагать всюду, а вы знаете, что я люблю прекрасное». Утомленный подробными объ-

ясненіями Арну, Фредерикъ отправился ужинать въ кафе и думаль: «Красивъ былъ я тамъ съ своею тоскою! она едва узналаменя! что за мъщанка»! И онъ ръшился забыть ее и броситься въ свътъ. Онъ воспользуется теперь вліяніемъ Дамбрёза для проложенія себъ карьеры. Вспомнивъ о Делорье, онъ назначильему свиданіе въ Пале-Рояль.

Судьба не благопріятствовала Делорье. Стремясь занять каведру, онъ представился на конкурсь съ темою о правѣ наслѣдства, которое онъ совѣтовалъ ограничить какъ можно болѣе; по его мнѣнію, всѣ человѣческія бѣдствія зависятъ отъ этого права, которое есть не что иное какъ тираннія, какъ злоупотребленіе силы. Увлекаясь, онъ даже воскликнуль:

— Уничтожимъ его, и франки не будутъ угнетать галловъ, англичане—ирландцевъ, янки—краснокожихъ, турки — арабовъ, бълые—негровъ. Польша...

Хорошо, хорошо, милостивый государь, прервалъ его президентъ: мы не нуждаемся въ вашихъ политическихъ убъжденіяхъ, и вы потрудитесь представиться въ другой разъ.

Делорье не захотёль конкуррировать въ другой разъ, но предался изученю любимаго предмета съ увлечениемъ еще большимъ; онъ оставилъ даже свое мъсто у адвоката и жилъ уроками, чтобъ имъть больше времени для занятій; въ клубахъ онъ ужасалъ своимъ радикализмомъ консерваторовъ, молодыхъ доктринеровъ школы Гизо, и составилъ себъ нъкоторую извъстность, къ которой примъшивалось недовърје къ его личности.

Друзья встретились радостно, но Фредерику не понравилось, что Делорье заговориль о полученномъ наследстве, какъ о деле выгодномъ для нихъ обоихъ. Разсказывая о своихъ неудачахъ, онъ обнаруживаль недовольство всёми и всёмъ, называя правительственныхъ лицъ дураками и канальями. Упомянувъ о журнале Гюсоно, онъ советоваль Фредерику взять въ немъ долю и поднять его тонъ. Хорошій завтракъ и вино наполнили довольствомъ существо Делорье, и онъ говориль:

— Ахъ, какъ хорошо было то время, когда Камилъ Демуленъ, стоя на столъ, воодушевлялъ народъ броситься на Бастилію! Тогда можно было жить, укръпиться, доказать свою силу. Простые адвокаты начальствовали надъ генералами, босоногіе били королей, между тъмъ, какъ теперь... Впрочемъ, грядущее грозно,—и онъ сталъ декламировать стихи Бартелеми:

Elle reparaitra, la terrible Assemblée Dont, après quarante ans, notre tête est troublée, Colosse qui sans peur marche d'un pas puissant.

— Дальше я не знаю. Поздно, пойдемъ.

Устроивъ себѣ роскошную квартиру, Фредерикъ тотчасъ же хотѣлъ сдѣлать визитъ Дамбрезу, но потомъ подумалъ, что не мѣшаетъ зайти и къ Арну, который потащилъ его съ собою на маскарадъ къ своей любовницѣ Розанеттѣ Бронъ, сказавъ своей женѣ, что ѣдетъ по весьма нужному дѣлу. Мамзель Ватнацъ свела его съ нею, конечно не ради одной пріязни, но и ради существенной благодарности. По дорогѣ Арну заѣхалъ въ магазинъ и, приказавъ накласть цѣлую корзинку различныхъ припасовъ и закусокъ, взялъ ее съ собою, а другую корзинку съ ананасами, виноградомъ и проч. велѣлъ доставить завтра къ себѣ домой, для «бѣдной жены». Затѣмъ, одѣвшись у костюмера, они пріѣхали къ Розанеттѣ, которая была одѣта драгуномъ временъ Людовика XV. Арну представилъ ей Фредерика. Она подняла портьеру и закричала: «г. Арну, поваренокъ, и принцъ,

другъ его».

Фредерикъ быль ослъпленъ сначала блескомъ залы, залитой свётомъ, гдё бросались въ глаза шелкъ, бархатъ, голыя плечи, разноцевтная, волновавшаяся масса подъ звуки оркестра, скрытаго въ зедени. Изъ залы была видна другая комната поменьше, и затемъ третья, где на подмосткахъ стояла кровать съ витыми колоннами, съ венеціанскимъ зеркаломъ въ головахъ. При полвленіи Арну съ корзиной на голов'в, танцы остановились, раздались рукоплесканія и самыя шумныя изъявленія радости. Припасы горою возвышались въ корзинкъ. «Берегись, люстра!» Фредерикъ поднялъ глаза: это была люстра, украшавшая прежде помъщение «Промышленнато Искусства»; воспоминание о прежнемъ мелькнуло въ его головъ; но армеецъ въ полуформъ, съ тъмъ простоватымъ видомъ, который традиція придаетъ военнымъ, сталъ передъ нимъ, разставивъ руки въ знакъ удивленія; несмотря на огромные усы, искажавшие его лицо, Фредерикъ узналъ въ немъ прежняго друга, Гюсонэ. Коверкая слова, съ обычнымъ шутовствомъ, Гюсонэ разсыпался передъ нимъ въ поздравленіяхъ, величая его полковникомъ. Фредерикъ не зналъ что отвъчать. Но начались танцы.

Всёхъ присутствовавшихъ на этомъ маскараде было до шестидесяти человекъ: женщины по большей части въ костюмахъ крестьянокъ и маркизъ, а мужчины, почти всё зрёлыхъ лётъ, въ костюмахъ извощиковъ, дебардеровъ и матросовъ. Фредерикъ, отодвинувшись къ стенъ, сталъ смотреть на танцующихъ. Старикъ, одётый венеціанскимъ дожемъ, танцовалъ съ Розанеттою; визави съ ними — арнаутъ, вооруженный ятаганомъ, и швейцарка; далъе—высокая блондинка, желавшая выставить на видъ свои волоса, спускавшіеся до кольнъ, одёлась дикаркой; сверхъ

трико темнаго цвъта, на ней ничего не было, кромъ кожанаго передника, браслетовъ изъ бусъ и мишурной діадемы, съ павлиньими перьями. Далье пастушокъ - Ватто, ударявшій своимъ посошкомъ о тирсъ вакханки, увънчанной виноградомъ, съ леопардовой кожей на левомъ боку и патронами на золотыхъ тесьмахъ; полька, балансировавшая своею газовою юбкой надъ своими шелковыми чулками, и царица, звъзда бала, мамзель Лулу. знаменитая танцовщица публичныхъ баловъ. Теперь она была при деньгахъ, и широкая кружевная косынка покрывала ея куртку изъ темнаго бархата, а широкіе шелковые пунцоваго цвъта панталоны, схваченные въ таліи кашемировымъ шарфомъ, были усъяны по швамъ маленькими бълыми, живыми камеліями. Ея блъдное лицо, со вздернутымъ носикомъ, казалось еще наглъе отъ растрепаннаго парика, на которомъ надъта была на бекрень сърая мъховая мужская шапка; во время прыжковъ, которые она дълала, ея башмачекъ съ брильянтовыми пряжками почти касался носа ея кавалера, длиннаго средневъкового барона, затянутаго въ желъзо. Былъ тутъ и одинъ ангелъ, съ золотымъ мечомъ въ рукъ и двумя лебедиными крыльями за плечами; онъ постоянно путаль фигуры и теряль своего кавалера, одътаго Людовивомъ XIV.

Смотря на эти лица, Фредерику стало тяжело. Онъ снова подумаль о г-жъ Арну и ему показалось, что туть что-то затъвалось непріязненное противъ нея. По окончаніи кадрили, Розанетта подошла къ Фредерику и пригласила его танцовать съ собою. Онъ отвъчаль, что не умъсть. Посмотръвъ на него съ минуту, она сказала «добрый вечерь» и, сдёлавъ прыжокъ, исчезла. Недовольный собой и не зная, что дёлать, Фредерикъ сталь бродить по комнатамъ. Онъ пришелъ въ восторгъ отъ будуара, съ необыкновеннымъ вкусомъ и изяществомъ убраннаго, но богатство котораго показалось бы бъдностію въ сравненіи съ будуарами нынъшнихъ Розанеттъ. Въ углублении одной стъны было устроено что-то въ родъ палатки, обитой розовымъ шелкомъ; черезъ маленькую полуотворенную дверь виднёлась теплица, занимавшая всю ширину террасы и кончавшаяся на другой сторонъ птичникомъ. Такой пріють быль по вкусу Фредерику и онъ готовь бы вкусить туть отъ наслажденія и радостей. Онь даже почувствовалъ себя бодрже и смълъе и, вернувшись въ залу, сталъ смотръть на кадрили, моргая глазами, чтобъ лучше видъть и вдыхая нъжный запахъ женщинъ. Вдругъ возлъ себя онъ замътилъ Пеллерена, который тотчась же забросаль его вопросами и, не ожидая отвътовъ, заговорилъ о себъ. Онъ, по его словамъ, сдълалъ большой успъхъ съ тъхъ поръ, какъ они видълись, признавъ окончательно, что вовсе не следуеть заботиться столько о врасоть и единствы въ произведени, сколько о характеры и раз-

нообразіи предметовъ.

ъ

й

Б,

Ъ

T,

a

y

И

R

e

Ъ

R

0

Ъ

0

a

— «Ибо все существуеть въ природъ, стало быть все законно, все пластично. Надо только уловить тонъ. Я открылъ эту тайну. Посмотрите, напр., на эту маленькую женщину, съ прической сфинкса, которая танцуеть съ русскимъ ямщикомъ: все въ ней ясно, сухо, ръзко, все въ неровностяхъ и грубыхъ тонахъ: индиго подъ глаза, киноварь на щеки, бистръ на виски: мифъ, пафъ!» И онъ дълалъ пальцемъ въ воздухъ, какъ кистью. «А воть та, одётая торговкой: въ ней все кругло, жирно, спокойно и все лоснится. И между темъ оне обе совершенны. Гдѣ жъ послѣ этого типы?» Онъ разгорячился. «Что такое прекрасная женщина? спрашиваю я васъ. Что такое прекрасное? А, прекрасное! скажете вы....»

Фредерикъ прервалъ его вопросами о танцующихъ. Тутъ оказались отепъ семейства, оставляющій своихъ дітей безъ сапогъ, живущій въ клубъ и спящій съ нянькою; дожъ-графъ Палацо, двадцать леть живущій съ актрисою; капитань Дербиньи, старивь, неим вющій ничего, кром в Почетнаго Легіона и пенсіи, служащій дядею гризеткамъ въ торжественныхъ случаяхъ, устраивающій дуэли и проч. — «Каналья?» спросиль Фредеривь о последнемь. — «Нътъ, честный человъвъ». — «А»! Художникъ назвалъ еще дру-

гихъ, между прочимъ доктора Де-Рожи.

— Онъ въбъщенъ на судьбу, которая не даетъ ему славы; онъ написалъ сочинение о медицинской порнографии, охотно чистить саноги въ большомъ свъть, отличается скромностію; эти дамы его обожають. Онь и его супруга (эта худощавая кастелянша въ серомъ платье) таскаются по всемъ публичнымъ и

другимъ мъстамъ.

Докторъ подошелъ къ нимъ, за нимъ присоединился еще Гюсонэ, потомъ молодой поэтъ, любовникъ дикой женщины, и господинъ, одътый туркомъ. Они составили кружокъ въ дверяхъ залы и болтали. Между двумя кадрилями, Розанетта подошла къ камину, гдв сидвлъ въ креслв маленькій старичекъ, въ каштановомъ фракъ, съ золотыми пуговицами. Наклонясь къ нему, она слушала его, потомъ, подала ему стаканъ съ сиропомъ; вынивъ, онъ поцеловаль ей руки. Фредерикъ спросиль, кто это такой. — «Г. Удри, сосъдъ Арну, новый любовникъ Розанетты».

Заиграли вальсъ; женщины повскакивали съ своихъ мъсть и ихъ юбки, ихъ шарфы, ихъ куафюры начали вертъться такъ близко отъ Фредерика, что онъ могъ разсмотръть капельки пота на ихъ лбахъ; и это движеніе, живое, стремительное и мърное

опьяняло и возбуждало его. При последнемъ аккорде вальса появилась мамзель Ватнацъ съ высокимъ молодымъ человъкомъ. ольтымь въ классическій костюмь Данта. Это бывшій півень «Альгамбры», Антеноръ Деламаръ, Дельма, Бельмаръ, наконецъ Дельмаръ, измѣнявшій свое имя по мѣрѣ того, какъ росла его извъстность: недавно онъ съ успъхомъ дебютироваль въ «Амбигю». Увидавъ его, Гюсонэ нахмурился. Съ тъхъ поръ, какъ не приняли его пьесы, онъ ненавидълъ актеровъ и обратилъ вниманіе пріятелей на величественную позу, которую приняль Дельмарь, облокотившись о каминъ. Вокругъ него тотчась образовался кружокъ женщинъ и онъ, чтобъ лучше обворожить ихъ, старался придать своему взору поэтическое выражение. Ватнацъ, послъ продолжительных объятій съ Розанеттою, подошла въ Гюсонэ и просида его просмотръть, съ точки зрънія слога, приготовленное ею въ печати сочинение о воспитании подъ заглавиемъ «Гирлянда молодыхъ девицъ», сборникъ литературный и нравственный. Литераторъ объщаль ей свое содъйствіе. Она стала просить потомъ, не можетъ ли онъ похвалить ел друга въ одномъ изъ тёхъ листковъ, гдё онъ участвуетъ, и впослёдствіи дать ему роль въ своей пьесъ. Гюсонэ за этимъ разговоромъ забылъ взять стаканъ съ пуншемъ. Пуншъ приготовлялъ Арну и, следуя за человъкомъ, несшимъ подносъ съ стаканами, предлагалъ его желающимъ. Поравнявшись съ Удри, онъ сталъ съ нимъ разговаривать. Розанетта разговаривала съ Дельмаромъ. У этого комедіянта было самое вульгарное лицо, на которое можно было смотрѣть только издали, какъ на театральныя декораціи, толстыя руки, большія ноги и неуклюжая челюсть; онъ браниль самыхъ знаменитыхъ актеровъ, свысока относился къ поэтамъ, говориль: «мой органь, мои средства, моя фигура» и уснащаль свою рачь мало понятными для него самого словами. Фредерикъ видель, съ какимъ удовольствиемъ она его слушала и какъ заволакивались нёгою ясные глаза ея. Какъ можно было восхищаться подобнымъ человъкомъ? Фредерикъ старался возбудить въ себъ презраніе къ этой женщина и тамъ прогнать желаніе, которое она въ немъ возбуждала. Розанетта подошла къ нему и просила сходить въ кухню посмотръть, не тамъ ли Арну. Цълый батальонъ стакановъ покрываль лавки, кострюли шипели на плите. Арну командоваль лакеями, взбиваль соусь, пробоваль кушанья. «Хорошо, сказалъ онъ, предупредите ее. Сейчасъ станемъ подавать». Танцы кончились; женщины усёлись, мужчины протуливались. Гдъ жъ Розанетта? Фредерикъ искалъ ее по всъмъ комнатамъ. Некоторыя женщины уединились въ будуаръ и шептались. Войдя въ теплицу, онъ увидалъ Дельмара, который растянулся на плетеномъ диванѣ, подъ широкими листьями какого-то дерева, подлѣ фонтанчика; Розанетта сидѣла возлѣ него, запустивъ свои руки въ его волоса; они смотрѣли другъ на друга. Въ то же время, со стороны птичника, вошелъ Арну. Дельмаръ быстро всталъ и ушелъ. Розанетта опустила голову и заплакала. «Что съ тобою?» спросилъ Арну. Она пожала плечами, потомъ обвила шею его руками и поцѣловавъ въ лобъ, проговорила протяжно: «Ты знаешь, что я всегда буду любить только тебя, толстякъ мой. Перестанемъ думать объ этомъ и пойдемъ ужинать».

Женщины съ шумомъ помъстились за столомъ; мужчины, кто сълъ, кто помъстился стоя, въ углахъ. Ангелъ усълся на фортепьянной табуреткъ, единственномъ мъстъ, гдъ позволяли ему състь крылья. Мужчина, одътый пъвчимъ, перекрестился и началъ предобъденную молитву (Benedicite). Дамамъ это не понравилось, въ особенности торговкъ, имъвшей дочь, которую она хотъла воспитать честной женщиной. Арну то же, протестовавъ,

замътилъ, что религію надо уважать.

Часы съ кукушкой пробили два. Кукушка вызвала шутки, анекдоты, каламбуры, — хаосъ словъ, обратившійся вскорт въ отдівльные разговоры. Вино лилось, кушанья смінялись, докторъ разрізваль ихъ. Женщина съ прической сфинкса пила водку, кричала во все горло и вела себя какъ чертенокъ. Вдругъ ея щеки покрасніти, она быстро поднесла салфетку къ губамъ и потомъ, окровавленную, бросила ее подъ столъ. Фредерикъ видіть это. «Ничего», сказала она. На совіты его убхать и поберечь себя, она отвічала: «Вотъ еще, зачімъ это? какъ будто не все равно! жизнь не красна». Онъ содрогнулся и тяжелая тоска овладіта имъ, какъ будто онъ увидіть цілые міры біздности и отчаннія, жаровню съ угольями рядомъ съ кроватью, и трупы въ Моргів съ кожаными передниками, съ струями холодной воды, которая течетъ съ ихъ волосъ.

Между тѣмъ Гюсонэ, усѣвшись на корточкахъ передъ дикаркой и вмѣстѣ подражая голосу одного актера, говорилъ: «Не будь жестокосердой, о Селюта! этотъ семейный праздникъ прекрасенъ. Услади меня нѣгою наслажденій, любовь моя!» И онъ сталь цѣловать женщинъ въ плечи. Онѣ вздрагивали подъ его колючими усами; потомъ онъ началъ объ голову свою разбивать тарелки, легонько ихъ подбрасыван; другіе стали подражать ему, и осколки фаянса полетѣли цѣлымъ градомъ. Дебардерка закричала: «Не церемоньтесь! это ничего не сто́итъ. Владѣлецъ фаянсоваго завода даритъ намъ это». Всѣ взоры обратились къ Арну. Онъ возразиль: «А на счетъ фактуры — позвольте», намекал этимъ, что онъ ужъ болѣе не любовникъ Розанетты. Вдругъ послышалась брань: «Дуракъ». — «Болванъ». — «Къ вашимъ услугамъ». — «Къ вашимъ». Это поссорились между собою русскій ямщикъ и средневѣковой баронъ. Они хотѣли драться на дуэли; всѣ вмѣшались въ эту ссору и капитанъ, среди общаго шума, старался всѣхъ перекричать: «Господа, послушайте меня! одно слово! Я опытный человѣкъ, господа, въ этихъ дѣлахъ». Розанетта застучала ножемъ о стаканъ и успѣвъ возстановить молчаніе, обратилась къ барону, сидѣвшему въ каскѣ, и ямщику въ мохнатой шапкѣ:

 Сперва снимите кострюлю съ своей головы, а вы шапку съ волчьей физіономіи. Будете ли вы меня слушаться, чортъ

побери! Смотрите на мои эполеты. Я вашъ маршалъ.

Поссорившіеся извинились другь передъ другомъ; раздались рукоплесканія и крики: «Да здравствуеть маршаль! да здравствуеть маршаль!» Розанетта взяла шампанское и стала наливать его въ подставляемые стаканы. Такъ какъ столъ быль широкъ, то гости, въ особенности женщины, должны были вытягиваться, становиться на носки, на стулья и образовалась цёлая пирамидальная группа куафюрь, голыхъ плечъ, протянутыхърукъ и наклоненныхъ тёлъ. Въ другомъ концѣ стола наливали Арну и Пьерро, и струи вина блестѣли и брызгали въ лица. Маленькія птички, вылетѣвъ изъ птичника, куда дверь была отворена; наполнили залу, въ испугѣ ударлясь о стѣны, объ окна, о мебель, сажаясь на головы, тдѣ онѣ блестѣли среди волосъ какъ яркіе цвѣты.

Музыканты ушли. Вкатили изъ передней въ залу фортепьяно. Ватнацъ сёла за него и, аккомпанируемая барабаномъ, заиграла какой-то безумный танецъ, ударяя по клавишамъ, какъ лошадъ, топчущаяся на одномъ мѣстѣ. Розанетта увлекла Фредерика, Гюсонэ вертѣлся колесомъ, дебардерка ломалась какъ клоунъ, дикарка подражала качанію лодки. Наконецъ всѣ остановились въ изнеможеніи и открыли окно. Дневной свѣтъ вмѣстѣ съ свѣжестію утра проникъ въ залу. Послышался крикъ удивленія и потомъ настало молчаніе. Желтое пламя свѣчей дрожало; паркетъ былъ усыпанъ лентами, цвѣтами, жемчугомъ; на консоляхъ виднѣлись пятна отъ пунша и сиропа; обои были запачканы, костюмы смяты и обсыпаны пудрой; наколки висѣли по плечамъ, и краска, отпавшая съ лицъ вмѣстѣ съ потомъ, обнаруживала блѣдныя физіономіи, съ красными, мигающими вѣками.

Розанетта, свъжая, какъ по выходъ изъ ванны, съ розовыми щеками и блестящими глазами, сбросила свой парикъ, и ея волосы разсыпались по ней какъ руно, закрывъ все ея платье,

кром'є штановъ, что произвело комическій и вм'єст є съ темъ

пріятный эффекть.

Между тъмъ, женщинъ съ прической сфинкса, зубы которой щелкали, понадобилась шаль. Розанетта побъжала за нею въ свою спальню, быстро затворивъ за собою дверь передъ носомъ сфинкса, которая за ней было - пошла. Кто-то замътилъ, что въ спальнъ - г. Удри. Никто не подхватилъ этого замъчанія, такъ были всё утомлены. Пробило семь часовъ. Стали разъъжаться. Ватнацъ сказала на прощаньъ Розанеттъ: «Береги его». — «До лучшихъ временъ», отвъчала та, лъниво повертываясь къ ней спиной. Арну и Фредерикъ вышли вмъстъ. Арну быль не въ духъ и намекая на Удри, процъдиль сквозъ зубы: «Богать онь, старый негодяй». Потомъ заговориль о заводь, гдъ ему надо было быть въ часъ. — «Сперва, однако, пойти поцъловать жену». — «А, жену!» подумаль Фредерикъ. Онъ легъ спать. Жажда женщинъ, роскоши и всего парижскаго комфорта овладела имъ. Сквозь сонъ виделись ему плечи торговки, станъ дебардерки, икры польки и волоса дикарки; потомъ появились два какіе-то черные глаза, которыхъ онъ не видълъ на балу; легкіе какъ мотыльки, жгучіе, какъ огонь, они носились по комнать, дрожали, улетали вверхъ, спускались ко рту его. Вотъ и сонъ овладель имъ; ему казалось, что онъ запряженъ рядомъ съ Арну въ фіакръ и что Розанетта сидить на немъ верхомъ и шпорить его золотыми шпорами.

## V.

Фредерикъ нанялъ небольшой отель и убралъ его роскошно, такъ что истратилъ тысячъ сорокъ. Онъ подумалъ-было сперва пригласить къ себъ на житье Делорье, но потомъ разсудилъ, что это помъшаетъ ей, его будущей любовницъ, и онъ ограничился тъмъ, что пригласилъ его вмъстъ съ Сенекалемъ, Пеллереномъ, Дюсардье, Гюсонэ и де-Сизи къ себъ на новоселье.

Делорье жиль некоторое время вмёстё съ Сенекалемь, но такъ какъ къ послёднему стали ходить блузники, патріоты, рабочіе, все люди честные, но простые, Делорье показалось это общество скучнымъ и компрометтирующимъ. Кромё того, нёкоторыя идеи его друга, превосходныя какъ орудіе борьбы, ему не нравились. Онъ желаль всеобщаго разрушенія, но берегь себя. Убёжденія Сенекаля были болёе безкорыстны. Каждый вечеръ, послё уроковъ, гозвратившись на свой чердакъ, онъ принимался за книги, въ которыхъ могъ найти оправданіе своимъ мечта-

ніямъ. Онъ изучилъ Мабли, Морелли, Фурье, Сенъ-Симона, Конта, Кабэ, Луи Блана, всю массу писателей-соціалистовъ, какъ тъхъ, которые требовали для человъчества казарменнаго уровня, такъ и тъхъ, которые хотъли развлекать его лупанарами и засадить за работу; изъ всего этого, онъ составилъ себъ идеалъ добродътельной демократіи, нъчто въ родъ американскаго Лакедемона, гдв личность будеть существовать только для того, чтобъ служить обществу, болже всевластному, абсолютному, непреложному и божественному, чёмъ великіе ламы и Навуходоносоры. Онъ не сомнъвался въ будущемъ осуществления этого плана и все, что казалось ему враждебнымъ, онъ поражалъ съ ръзкостію геометра и върою инквизитора. Всъ отличія, даже слишкомъ звучная извъстность и превосходство находили въ немъ себъ завлятаго врага. Онъ не хотълъ идти въ Фредерику, но Делорье увлекъ его. Великолъніе отеля смутило его и онъ нахмурился. Дюсардье бросился къ Фредерику на шею и радостно поздравляль его съ богатствомъ.

Вся роскошь стола и изящество кушаній пропали для Сенекаля. Онъ спросиль себѣ простого, деревенскаго хлѣба и по этому поводу заговориль о томъ, что земледѣлія вовсе не поощряють, что все предано на жертву конкурренціи, анархіи, пагубному принципу «laisser faire, laisser aller». Вотъ какъ образуютъ феодализмъ денегъ, болѣе вредный чѣмъ всякій другой! но пусть берегутся: народъ, уставши выносить всю тяжесть этого положенія, отплатитъ капиталистамъ за свои страданія или кровавыми проскрипціями или грабежемъ.... Рабочій, вслѣдствіе ничтожности заработной платы, болѣе несчастенъ, чѣмъ илотъ, негръ и парія, особенно если онъ имѣетъ дѣтей, и онъ прибавиль:

— Задушить ихъ ему, что ли, какъ совътуетъ какой-то англійскій докторъ, поклонникъ Мальтуса? И, обратись къ Сизи: «Или намъ придется послъдовать совътамъ подлаго Мальтуса?

Де-Сизи, не знавшій о подлости Мальтуса и даже о его существованіи, отв'ячаль, что б'єднымь, однако, помогають и что просв'єщенные классы....

— А, просвъщенные классы! сказаль, влобно смъясь, соціалисть. — Замътьте, что просвъщенныхъ классовъ нъть! Просвъщаются только сердцемъ! Понимаете ли, что мы не хотимъ милостыни, а равенства, справедливаго распредъленія продуктовъ.

Онъ требовалъ такого положенія, чтобы рабочій могь сділаться капиталистомъ, какъ солдатъ полковникомъ. Цехи, по крайней мірт, ограничивали число учениковъ, мітали накопленію рабочихъ, и чувство братства поддерживалось праздниками, знаменами. Гюсонэ, какъ поэтъ, сожалѣлъ, что нѣтъ знаменъ; Пеллеренъ также—эта привязанность къ знаменамъ родилась у него въ кафе Даньо, гдѣ онъ слышалъ разговоръ о фаланстерахъ.

«Фурье великій челов'якь», сказаль онъ.

— Полноте, возразилъ Делорье. — Старая скотина, видъвшая въ разрушеніи имперій десницу божественнаго мщенія! Онъ тоже что Сенъ-Симонъ съ его церковью, съ его ненавистью къ французской революціи: все это шуты, желавшіе усовершенствовать католицизмъ.

Де-Сизи, чтобъ подать о себъ хорошее мнъніе, мягко заговориль: — Значить, эти два ученые не раздъляли мнънія Воль-

repa?

— Этого я вамъ предоставляю въ полное распоряжение! отвътилъ Сенекаль.

- Какъ? я думалъ....

— Э, нътъ! онъ не любилъ народа!

Разговоръ перешелъ на современныя событія, и Сенекаль жаловался на увеличеніе налоговъ. «И зачёмъ, Боже мой? для возведенія дворцовъ обезьянамъ музеума, для парадовъ, для поддержки между лакеями дворца средневѣкового этикета». Пеллеренъ распространился о неудовлетворительности музеевъ Лувра и Версаля, о плохихъ каталогахъ и необходимости учрежденія каерды эстетики. «Вы бы, Гюсон», коснулись этого предмета въ своемъ журналѣ».

— Развѣ журналы свободны? развѣ мы свободны? ваговорилъ Делорье съ увлеченіемъ. — Когда подумаешь, что надо исполнить до двадцати восьми формальностей для того, чтобы имѣть право построить лодку на рѣкѣ, то является желаніе переселиться́ къ людоѣдамъ. Правительство насъ пожираетъ! Все у него философія, право, искусство, воздухъ небесный, и замученная Франція хрипитъ подъ сапогомъ жандарма и сутаной

попа.

Будущій Мирабо развиль эту тему широко и, взявь стакань,

всталь; глаза его горжли:

— Пью за полное разрушеніе настоящаго порядка, то-есть разрушеніе всего того, что носить названіе привилегіи, монополіи, дирекціи, іерархіи, власти, государства!» и голосомъ болѣе громкимъ прибавиль: «пусть все это разобьется какъ вотъ это», и стаканъ полетѣль на столъ, разлетѣвшись на тысячу кусковъ. Всѣ рукоплескали, въ особенности Дюсардье. Зрѣлище несправедливостей постоянно волновало Дюсардье. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ натуръ, которыя бросаются подъ экипажи, чтобъ помочь упавшимъ лошадямъ. Ученость его ограничивалась двумя

сочиненіями — «Преступленія Королей» и «Тайны Ватикана». Онъ слушаль адвоката съ разинутымъ ртомъ, съ наслажденіемъ. Наконецъ, будучи не въ состояніи воздержаться, онъ сказалъ: «Я не могу простить Луи-Филиппу того, что онъ не помогъ полякамъ».

— «Позвольте», сказаль Гюсонэ. «Прежде всего, я должень сказать, что Польша не существуеть; это выдумка Лафайета! нынѣшніе поляки, вообще всѣ, изъ предмѣстья Сенъ-Марсо, а истинные поляки утонули вмѣстѣ съ Понятовскимъ. Словомъ, на этомъ вопросѣ меня не проведешь, это — нѣчто въ родѣ вопроса о морской змѣѣ, объ отмѣнѣ нантскаго эдикта и этого стараго вранья о вареоломеевской ночи».

Сенекаль, не защищая поляковъ, возразилъ на послѣднія слова литератора. Папъ оклеветали; они, во всякомъ случаѣ, защищали народъ, и онъ называлъ Лигу «зарею демократіи, великимъ движеніемъ къ равенству противъ индивидуализма протестантовъ». Фредерикъ немножко удивленъ былъ этими идеями: они наскучили Сизи и онъ заговорилъ о живыхъ картинахъ въ театрѣ «Жимназъ», которыя въ то время привлекали многочисленныхъ зрителей. Сенекаль огорчился этимъ. Подобные спектакли развращаютъ дочерей пролетарія; потомъ онѣ сами начинаютъ выставлять наглую роскошь. Поэтому онъ одобрялъ баварскихъ студентовъ, которые оскорбили Лолу Монтесъ. По примѣру Руссо,

королевской любовницѣ.

Послѣ обѣда перешли въ библіотеку, гдѣ были собраны произведенія всѣхъ новѣйшихъ писателей. Но говорить о нихъ было
невозможно, потому что Гюсонэ тотчасъ же разсказываль о
нихъ анекдоты, смѣялся надъ ихъ физіономіями, костюмомъ, образомъ жизни, восхищаясь посредственностями и не ставя ни во
что Бальзака. Байрона. Гюго.

онъ придаваль гораздо больше значенія дочери угольщика, чёмъ

— «Отчего нѣтъ у васъ произведеній нашихъ поэтовъ-рабочихъ?» замѣтилъ Сенекаль. Сизи удивлялся, что Фредерикъ не купилъ разныхъ новѣйшихъ физіологій, физіологіи курильщика табаку, рыболова и проч. Фредерику такъ все это надоѣло, что онъ готовъ былъ выгнать ихъ вонъ. Отозвавъ въ сторону Делорье, онъ вручилъ ему двѣ тысячи франковъ. «Это мой старый долгъ», сказалъ онъ. — «А что же журналъ-то? Ты вѣдъ знаешь, что я говорилъ объ этомъ съ Гюсонэ». Фредерикъ отвѣчалъ, что онъ теперь не при деньгахъ.

Фредерикъ чувствовалъ, что между нимъ и его друзьями — цълая бездна. Онъ хотълъ дружески протянуть имъ руку, а они не оцънили его чистосердечности. Но что за бъда. Жизнь пе-

редъ нимъ со всѣми своими прелестями и наслажденіями. Онъ извѣдаетъ ее до глубины и прежде всего узнаетъ, что такое большой свѣтъ, эта отвлеченность, рисовавшаяся ему радужными красками. Онъ написалъ къ Дамбрёзамъ записку, прося увѣдомить, могутъ ли они его принять. Г-жа Дамбрёзъ отвѣчала, что они ждутъ его завтра.

#### VI.

Это быль ихъ пріемный день. Въ круглой комнать, обитой розовымъ деревомъ, сидъла хозяйка и около нея, въ кружокъ, человъкъ двадцать. Привътливо встрътивъ его, она указала ему на стуль. Когда онь вошель, хвалили красноръчие аббата Кёра, потомъ сожалели о безнравственности прислуги по поводу воровства, совершеннаго однимъ лаксемъ, потомъ заговорили о томъ, кто изъ знакомыхъ боленъ, кто женился, кто еще не вернулся изъ деревни, и ничтожество этого разговора тымъ ярче выступало, что вокругъ все блестело роскошью; но не такъ еще была тупа сущность разговора, какъ манера вести его безъ цъли, безъ связи, безъ одушевленія. А между тімь туть были люди, богатые жизненнымъ опытомъ: бывшій министръ, священникъ большого прихода, два или три высокопоставленныхъ администратора; они распространялись о самыхъ избитыхъ и пошлыхъ вещахъ. Нъкоторые походили на усталыхъ вдовицъ, другіе имъли видъ лошадиныхъ барышниковъ, и старцы сопровождали своихъ женъ, которымъ они годились въ дъды. Хозяйка всъхъ принимала съ радушіемъ. Когда говорили о больномъ, она наморщивала брови нечально, и глядёла радостно, когда бесёда заходила о вечерахъ и балахъ. Фредерикъ разсматриваль ее. Матован кожа ея лица казалась натянутою и отличалась свъжестью безъ блеска, какъ кожа сохраненнаго плода. Но волоса ея, причесанные поанглійски, были тоньше шелка, глаза ея блестящи и всѣ жесты необыкновенно изящны. Число гостей все умножалось, такъ что шумъ платьевъ о коверъ не переставалъ. Вскоръ за разговоромъ следить было невозможно и Фредерикъ откланялся; хозяйка пригласила его на свои середы. Фредерикь быль доволень, но не скоро воспользовался приглашеніемъ. Надо было, чтобъ мать напомнила ему о карьеръ и чтобъ г-жа Арну, которой онъ сказаль о письм'в матери, зам'втила: «Я думаю, что господинь Дамбрёзь помогь бы вамъ вступить въ государственный совъть. м это очень бы шло вамъ». Фредерикъ попалъ на балъ.

Подъ люстрою, въ срединъ, стоялъ огромный, круглый ди-

ванъ pouf съ жардиньеркой на верху, цветы которой наклонялись надъ головами дамъ, сидъвшихъ вокругъ; другія занимали бержерки, образовавшія дв'є прямыя линіи, симметрически пересъкаемыя большими бархатными алаго цвъта занавъсками оконъ и дверями съ золочеными притолоками. Толпа мужчинъ, стоявшая на паркеть, со шляпами въ рукахъ, издали казалась сплошною черною массою, съ красными точками тамъ и сямъ отъ орденскихъ петличекъ. Исключая молодыхъ людей съ рождающимися бородками, всь, казалось, скучали; нъсколько денди, съ сердитымъ видомъ, покачивались на ногахъ. Съдыя головы и парики были многочисленны; изредка блестель лысый черепь; на лицахъ, то красныхъ, то очень бледныхъ, заметна была страшная усталость: все это были или политические или дёловые люди. Г. Дамбрёзъ пригласилъ многихъ ученыхъ, юристовъ, двухъ или трехъ знаменитыхъ медиковъ, и отклонялъ съ скромнымъ видомъ всъ похвалы, которыя расточали его вечерамъ, и намеки на его богатство.

Кадрили были немногочисленны, и танцоры, повидимому, только исполняли свою обязанность. Фредерикъ слышалъ подобныя фразы: «Были вы на последнемъ благотворительномъ праздникъ въ отелъ Ламберъ, мадмуазель». — «Нътъ, мосье». — «Какъжарко». — «Да, удушливый жаръ». — «Чья эта полька?» — «Боже мой, сударыня, я не знаю».

За спиной у себя, онъ слышалъ, какъ три старикашки, уединившись въ оконной амбразурѣ, нашептывали другъ другу замѣчательно неприличныя вещи; другіе говорили о желѣзно-дорожномъ дѣлѣ, о торговлѣ; одинъ спортсмэнъ разсказывалъ охотничью исторію; легитимистъ и орлеанистъ спорили. Переходя отъ группы къ группѣ, онъ пришелъ въ залу игроковъ, гдѣ, въ кружкѣ важныхъ людей, замѣтилъ Мартинона, причисленнаго въ настоящее время къ столичному судебному вѣдомству. Онъ держалъ себя съ совершеннымъ приличіемъ и достоинствомъ, клалъруку за жилетъ подобно доктринерамъ, и брилъ себѣ виски, чтобъ сдѣлать себѣ лобъ мыслителя. Обмѣнявшись холодно съ Фредерикомъ нѣсколькими словами, онъ повернулся къ своему кружку. Одинъ собственникъ сказалъ:

- Это классъ людей, мечтающихъ о ниспровержении общества.
- Они требують организаціи труда, подхватиль другой. Можно себ'я это представить!
- Что прикажете д'ялать, зам'ятиль третій, когда г. де-Женудъ подаеть руку «Siecle'ю»!
  - Даже сами консерваторы величають себя прогрессивными!

Куда они насъ ведутъ? Къ республикъ? какъ будто она возможна во Франціи.

Всъ согласились, что республика во Франціи невозможна.

— Это еще что, замътилъ одинъ господинъ. Слишкомъ много занимаются изученіемъ революціи; о ней издають цълую кучу исторій, книгъ....

— Тогда какъ, сказалъ Мартинонъ, есть предметы для изу-

ченія болье серьезные.

Одинъ министерскій чиновникъ схватился за скандалы вътеатрахъ:

— Напримъръ эта новая драма, «Королева Марго», заходить, по истинъ, за всъ предълы дозволительнаго! Для чего говорить намъ о Валуа? Все это показываетъ королевскую власть въ неблагопріятномъ свътъ! Это какъ ваша печать! Сентябрьскіе законы, что тамъ ни говори, чрезвычайно, да, чрезвычайно мягки! я желалъ бы военныхъ судовъ, чтобъ зажать ротъ журналистамъ! при малъйшей дерзости, тащить ихъ въ военный совътъ, и баста.

— О, берегитесь, милостивый государь, берегитесь! сказаль профессорь, не нападайте на драгоценныя пріобретенія 1830 года! надо уважать наши вольности. Следовало бы скорей дещентрализировать, отвлечь излишекъ городовъ въ деревни.

— Но онъ заражены разложениемъ! воскликнулъ католикъ.

Вы укрѣпите религію.

Мартинонъ поспъшиль прибавить: «Дъйствительно, въ релиriu — узда».

— Все зло лежитъ въ этой новъйшей жаждъ жить не по сред-

ствамъ, въ роскоши.

- Однако, позвольте, возразиль промышленникь, роскошь нокровительствуетъ коммерціи. А потому я совершенно одобряю требованіе герцога Немурскаго, чтобы на вечера къ нему являлись въ culotte courte.
  - Тьеръ пришелъ туда въ панталонахъ. Знаете его остроту?
- Да, превосходная! Но онъ повертывается къ демагогамъ, и его послъдняя ръчь по вопросу о несовмъстности (la question des incompatibilités) осталась не безъ вліянія на покушеніе двъ-надцатаго мая.
  - А, ба!

— Э, э!

Кружовъ долженъ былъ раздаться, чтобъ дать дорогу лакею съ подносомъ.

Фредерикъ подошелъ къ столамъ игроковъ, покрытыхъ золотомъ, проигралъ нъсколько золотыхъ монетъ, повернулся и очутился на порогъ будуара, гдъ была въ то время г-жа Дамбрезъ.

Дамы наполняли комнату, сидя другь возлѣ друга на мебели безъ спинокъ. Ихъ длинныя юбки, вздымаясь около нихъ, казались волнами; откуда выходилъ станъ, а груди представлялись взорамъ изъ выемки корсажа. Почти у всёхъ въ рукахъ были букеты изъ фіалокъ. Матовый цвъть ихъ перчатокъ выставляль бёлизну ихъ рукъ; по нёкоторымъ вздрагиваніямъ можно было иногда подумать, что платья сейчась упадуть съ нихъ. Но скромность фигуръ умфряла вызывающую нескромность костюмовъ; меогія имфли даже невозмутимость почти животную, и это собраніе полунагихъ женщинъ заставляло думать о внутренности гарема; молодому человъку пришло сравнение еще болье грубое. Въ самомъ дёлё, туть можно было встрётить самыхъ разнообразныхъ представительницъ красоты: англичанокъ съ профилемъ кинсека, итальянку, глаза которой выбрасывали пламя, какъ Везувій, трехъ сестеръ, одітыхъ въ голубой цвіть, трехъ норманокъ. свіжихъ какъ апрёльскія яблони, высокую, рыжую женщину въ аметистовомъ уборѣ; и бѣлое сверканіе брильянтовъ въ головномъ уборъ, свътящіяся пятна драгоцівныхъ камней, выставленныхъ на груди, и тихій блескъ жемчуга, окружавшаго лицо, смёшивались съ разнообразнымъ отсейчиваніемъ дорогихъ колєць, кружевь, пудры, перьевь, румянцемь маленькихь усть и: бұлызной зубовъ. Потолокъ, возведенный куполомъ, давалъ будуару форму коробки, и струя надушеннаго воздуха въяла подъ ударами въеровъ. Шумъ женскихъ голосовъ напоминалъ щебетаніе птипъ. Говорили о тунисскихъ посланникахъ и ихъ костюмахъ. о последнемъ заседаніи академіи, где присутствовала одна дама, о «Донъ-Жуанъ» Моцарта.

Вдругъ появился Мартинонъ. Г-жа Дамбрёзъ тотчасъ встала и вышла съ нимъ. Въ залѣ она его покинула и пошла по групнамъ, раздавая любезныя слова и кое-кому представила Фредерика. Г. Дамбрёзъ увелъ его на террасу и совѣтовалъ покинуть мысль о государственной службѣ, а лучше заняться «дѣлами». Фредерикъ возразилъ, что въ «дѣлахъ» онъ ничего не смыслитъ. «Ничего, мы научимъ васъ. Вы ужинаете у насъ»? Было три часа, стали разъѣзжаться. Въ столовой остались только самые близкіе. Увидѣвъ Мартинона, Дамбрёзъ шепнулъ женѣ: «Это вы его пригласили»? — «Да», сказала она сухо. За ужиномъ пили очень хорошо, смѣлысь очень громко, и смѣлыя шутки никого не смущали, такъ какъ всѣ чувствовали облегченіе послѣ долгой натянутости. Г-жа Дамбрёзъ спросила Фредерика, кто изъ молодыхъ особъ ему понравился. Онъ отвѣчалъ, что никто, и вообще предпочитаетъ тридцатилѣтнихъ женщинъ. —

«Это, быть можеть, и не глупо», сказала она.

Внизу лѣстницы Мартинонъ закурилъ сигару, причемъ профиль его такъ вытянулся, что Фредерикъ сказалъ: «Однако, какая у тебя славная голова».— «Ничего, она вскружила головы нѣкоторымъ другимъ», сказалъ онъ увѣренно и сердито.

Ложась спать, Фредерикь резюмироваль вечерь и остался очень доволень какь собою, такь и хозневами. Г-жа Дамбрёзь ему правилась и онъ мечталь о томь, чтобь сдёлать ее своей любогницей. Почему нёть? Она не хуже другой, а между тёмь доступнёй. Онъ вспомниль о Розанетте, за которою ухаживаль съ самаго маскарада у нея, не оставляя въ тоже время и г-жи Арну. Онъ проводиль время то у одной, то у другой изъ этихъженщинь, тамь и здёсь встрёчаясь съ Арну, который оставался любовникомъ Розанетты, хотя содержаль ее Удри. Разумется,

последній этого пока не подозреваль.

У Розанетты было весело, и къ ней заходили обыкновенно изъ клуба или спектакля, выпить чашку чаю, сыграть въ лото или шарады. Необыкновенно подвижная, она умёла выдумать самыя смёшныя забавы, напр., ходить на четверенькахъ; она не могла противостоять соблазну купить вещь, ей понравившуюся, не спала ночей, нарочно пачкала платья, теряла драгоценныя бездёлки, мотала деньги и въ тоже время до послёдняго гроша усчитывала свою кухарку; за ложу у авансцены она готова была продать свою последнюю рубашку. После спазмовъ веселости, она предавалась ребяческому гийву, или садилась на полъ, передъ каминомъ, опускала голову, сжимала руками колени и оставалась неподвижною какъ статуя. Ни мало не стесняясь присутствіемъ Фредерика, она передъ нимъ одівалась, тихо снимала съ ноги шелковый чулокъ, умывала лицо, опрокидывая станъ, какъ вздрогнувшая наяда. Нервы Фредерика напрягались, онъ пробоваль сжать ее въ своихъ объятіяхъ, но она отскакивала отъ него, разражалась слезами, а когда слевы не помогали, начинала хохотать. Это обезкураживало Фредерика. Разъ она сказала ему, что не приметъ половинной любви: «идите къ г-жъ Арну». И Фредерикъ и Арну очень часто хвалили г-жу Арну передъ Розанеттой, и это злило ее. Иногда она говорила, въ качествъ опытной женщины, что любовь ничего не стоитъ и смъялась надъ ней; иногда, сложивъ руки на груди, какъ бы обнимая кого, полузакрывъ глаза и полная нъги, она шептала передъ Фредерикомъ: «О, да, любовь сладка, любовь такъ хороша»! Невозможно было узнать, кого она любила, кого нътъ. Надъ Арну она смъялась и ревновала его. Она разскавывала Фредерику циничныя его выходки, говорила, что онъ воруетъ у ней иногда пирожки съ объда и носитъ угощать ими

свое семейство. Посуда, какъ у Розанетты, такъ и у г-жи Арну, была одинаковая, подарки переходили постоянно отъ одной къ другой и обратно. Нѣсколько разъ говорила она, что броситъ его, и не исполняла своихъ обѣщаній. Фредерикъ уговаривалъ ее бросить Удри и она задумчиво отвѣчала: «Да, когда-нибудь я кончу съ нимъ этимъ». Заигрывая съ Фредерикомъ, сохраняя при себѣ въ качествѣ любовника Арну и терпя старика Удри, она въ тоже время млѣла передъ Дельмаромъ и сгорала жаждою отнять его у своей подруги, Ватнацъ.

На другой день послѣ бала у Дамбрёзовъ, Фредерикъ пошелъ къ Розанеттѣ вечеромъ. Она выбѣжала къ нему почти въ одной рубашкѣ и рѣшительно сказала, что не можетъ принять его теперь, хотя сама же приглашала его именно въ этотъ вечеръ, написавъ ему, что она разсталась съ своимъ старцемъ — такъ называла она Удри. Спустившись съ лѣстницы, онъ встрѣтился съ Ватнацъ, которая съ отчаяніемъ объявила ему, что Дельмаръ

у Розанетты.

— Не можеть быть, сказаль Фредерикъ.

— Да я слѣдомъ за нимъ шла; я видѣла, какъ онъ вошелъ къ ней. Понимаете ли вы теперь? Я, впрочемъ, должна была этого ожидать; сама я, по глупости, введа его сюда, и еслибъ вы знали, Боже мой, что я для него сдѣлала; я его питала, одѣвала, хлопотала о немъ у журналистовъ. Я любила его какъ мать! А онъ, неблагодарный, онъ захотѣлъ шелковыхъ платьевъ! Это съ его стороны — спекуляція, я знаю. А она-то? Вѣдь я ее швейкой знала, безъ меня она двадцать разъ бы пропала. Но погоди она у меня, я ее погублю, она у меня умретъ въ госпиталъ.

Тивь ея возрасталь болве и болве. Она перечисляла всвхътвхъ, кого любила Розанетта, между которыми были даже два родные брата. «Я ей много устроила, а что я за то получала? Она скупа. И, наконець, согласитесь, съ моей стороны—большое снисхождение бывать у ней, потому что мы принадлежимъ къ разнымъ слоямъ общества. Развв я дввка? развв я продажная? Не говоря о томъ, что она глупа какъ пень, правописания не знаетъ. Впрочемъ, мнв все равно. Онъ подурнвлъ, я ненавижу его! я плюну ему въ лицо, когда его встрвчу». И она плюнула. «Вотъ что онъ мнв. И какъ ей не стыдно обманывать Арну. Онъ для нея столько сдвлалъ, она у него ноги должна бы цвловать! Онъ такъ великодушенъ, такъ добръ».

Фредерику тоже показалось, что такая измена со стороны Розанетты—подлость. Разговаривая, они подошли къ квартире Арну. «Идите и разскажите ему все», сказала она. Только тутъ

Фредерикъ понялъ, для чего Ватнацъ привела его къ квартиръ

Арну. Онъ подумалъ, и вошелъ.

Если у Розанетты Фредерикъ встретилъ любовь ветреную, страстную, шаловливую, то у г-жи Арну — спокойную, почти святую. Онъ всегда находиль ее занятою: то она работала то учила читать своего мальчика, а дочь разбирала на фортеньяно ноты; всъ ея движенія были величаво-спокойны; ея маленькія ручки, казалось, созданы были для того, чтобы раздавать милостыню, утирать слезы, а голось ея звучаль такъ ласково. Она не увлекалась литературою, но умъ ея пріятно поражали простыя, проникающія слова. Она любила путешествія, шумъ вътра въ лѣсу, прогулку по дождю съ открытой головой. Фредерикъ слушаль это съ наслажденіемъ, воображая, что она начинаеть сдаваться. Розанетта и г-жа Арну восполняли ему она другую: мальйшее прикосновение пальца г-жи Арну къ его рукв тотчасъ представляло его желанію образъ другой, потому что съ этой стороны удача была ближе; когда у Розанетты чемъ-нибудь оскорблялось его сердце, онъ немедленно вспоминалъ свою другую любовь.

# VII.

Войдя въ Арну, онъ засталъ семейную сцену. Жена упрекала мужа, что онъ ее обманываетъ, что онъ делаетъ подарки Розанеттъ. Арну отрицалъ это, предлагалъ дать клятву. «Не лги, не лги», говорила она ему. Фредерикъ хотелъ уйти. «Останьтесь», сказаль онъ, и сцена продолжалась при немъ. Арну разгорячился и вышель, говоря, что ему необходимъ воздухъ. Фредерикъ сталъ защищать его, говорилъ, что онъ любить дътей. — «Онь дълаеть все, чтобъ разорить ихъ», возражала она. — Но онъ добрый малый. — «Что такое добрый малый», возразила она. «Я даю ему полную свободу и требую только одного, чтобъ онъ не лгалъ передо мной». Фредерикъ продолжаль защиту, но въ такихъ выраженіяхъ, что она ровно ничего не доказывала. Внутренно онъ радовался этой размолвкъ. Наконецъ-то! И никогда не казалась она ему такою прекрасною, такою увлекательною, какъ теперь. По временамъ грудь ея высоко поднималась; глаза ея, казалось, были устремлены на какоето виденіе, а ротъ оставался полуоткрытымъ. Она крепко прижимала къ губамъ носовой платокъ; Фредерикъ желалъ бы быть на мёстё этого платка, омоченнаго слезами. Невольно взглядываль онъ на постель, въ глубинь алькова, воображая ея

толову на подушкѣ, и воображеніе такъ разыгрывалось, что онъ едва воздержался, чтобъ не схватить въ свои объятія г-жу Арну. Истомленная, она закрыла глаза. Онъ подошелъ къ ней, наклонился надъ нею, жадно смотрѣлъ на нее. Въ корридорѣ раздался звукъ шаговъ. То былъ возвращавшійся Арну. Они услышали, какъ онъ затворилъ свой кабинетъ. Фредерикъ знакомъ спросилъ г-жу Арну, идти ли ему туда. Знакомъ же отвѣчала она ему «да», и этотъ нѣмой обмѣнъ мыслей былъ какъ бы согласіемъ, началомъ измѣны.

Арну сбирался спать и снималь сюртукъ. «Ну, что съ ней»? спросидъ онъ. «О, гораздо лучше, сказалъ Фредерикъ. Это пройдетъ». — «Нѣтъ, вы не знаете ее. Эти нервы.... Вотъ что значитъ быть добрымъ! Не подари я Розанеттъ шаль — ничего бы не было». — «Не жалъйте объ этомъ: Розанетта такъ вамъ благодарна, что разсталась съ Удри». — «Не можетъ бытъ». — «Я сейчасъ отъ нея». — «Ахъ, бъдная пташка!» И въ избыткъ чувствъ Арну хотълъ бъжать къ ней. Насилу Фредерикъ убъ-

диль его остаться хоть ради приличія возлів жены.

Съ этого дня началась для Фредерика жизнь паразита. Онъ пропадаль у Арну, забъгаль къ нимъ, подъ разными предлогами, по три раза въ день; онъ выносилъ съ довольнымъ видомъ насмъшки дъвочки и ласки мальчика, который прогуливался грязными руками по его лицу. Онъ молча присутствовалъ за объдомъ супруговъ, а послъ объда игралъ съ ихъ сыномъ, прятался за мебель, или носиль его на спинъ, становясь на четвереньки. Арну уходилъ; тогда начинались со стороны его жены въчныя жалобы. Ее оскорбляло не безпутство Арну, но она страдала въ своей гордости и показывала свое отвращение къ этому человъку, лишенному деликатности, достоинства, чести. Фредерикъ искусно побуждалъ ее къ откровенности и въ тоже время говориль ей, что и его жизнь разбита. Она давала ему хорошіе сов'ьты: «Вы еще молоды, работайте, женитесь». Онъ отвъчалъ горькими улыбками и вмъсто того, чтобъ объяснить настоящую причину своего горя, выдумываль другую, возвышенную, корчиль немного Антони. Для людей извъстнаго сорта дъйствіе тъмъ болъе невозможно, что желаніе слишкомъ сильно. Недовърје къ самимъ себъ стъсняетъ ихъ, боязнь не понравиться пугаеть ихъ. Кром'в того, привязанности глубокія походять на честныхъ женщинь: онъ боятся, что узнають ихъ тайные помыслы и проходять жизнь съ опущенными глазами. Быть можеть потому, что онъ узналь г-жу Арну болье, онъ сталь трусливье, чымь прежде. Каждое утро оны клялся себь, что будеть смелее, но непобедимая стыдливость остапавливала его, и

онъ не могъ руководствоваться ни однимъ примъромъ, потому что она не походила на другихъ. Силою мечтаній онъ вознесъее превыше человъческихъ условій. Возлъ нея онъ чувствоваль себя ничтожнее клочковь шелка, падавшихъ изъ-подъея ножниць. Онъ думалъ затёмъ о средствахъ подлихъ и глупыхъ, напр. нечаянность, ночь, усыпляющія вещества и подділанные влючи — все казалось ему легче, чёмъ прямо бороться съ ея высокомеріемъ. Кроме того, дети, две няньки, расположеніе комнать представляли препятствія непреоборимыя. А потому онъ ръшился овладъть ею для себя одного и отправиться жить вмёсть куда-нибудь далеко, въ какую-нибудь пустыню; онъ искалъ даже, какое озеро особенно привлекательно, какая страна наиболье благорастворенна — въ Испаніи, Швейцаріи, на Востокъ; и, нарочно выбирая такіе дни, когда она была, казалось, наиболье раздраженною, онъ говориль ей, что надо придумать какой-нибудь способъ, чтобы выйти изъ этого положенія, и что онъ не видитъ ничего другого, кром'в развода. Но ради дътей она ни за что не хотъла прибъгать къ такой крайности. Такое самопожертвование еще болбе увеличивало его уважение къ ней.

День свой онъ начиналъ воспоминаниемъ о вчерашнемъ посъщении и желаніемъ его на сегодняшній вечеръ. Въ тъ дни, когда онъ у нихъ не объдаль, онъ становился около девяти часовъ вечера на углу улицы, и, увидавъ, что Арну вышелъ, быстро всходиль на третій этажь и съ самымъ невиннымъ видомъ спрашиваль у няни: «Баринъ дома»? Сдёлавъ удивленную фивіономію, онъ входилъ. Но Арну иногда являлся неожиданно; тогда приходилось идти съ нимъ въ кафе, гдв часто встрвчали они Режамбара. Гражданинъ этотъ впадалъ въ ипохондрію, оттого, что Провидение управляетъ народами не по его, гражданина, идеямъ; онъ пересталъ даже читать газеты и при одномъ имени Англіи испускаль рычаніе. Однажды, разсердившись на гарсона, который дурно что-то подаль, онъ воскликнуль: «Мало что ли оскорбленій нанесено намъ изъ-за границы?» Но вообще онъ велъ себя тихо и предавался размышленіямъ о томъ, какъ бы «нанести такой ударъ, чтобы вся лавка разлетълась прахомъ»; а подъ лавкой онъ разумёль правительство. Между темъ, Арну, монотонно, съ пьяными глазами, разсказывалъ невъроятные анекдоты, гдъ онъ блисталъ, благодаря своему такту, какъ главное дъйствующее лицо, и Фредерикъ (что происходило отъ глубокаго сходства ихъ характеровъ) чувствовалъ влечение къ его особъ. Но онъ упрекаль себя за эту слабость, находя, что, напротивъ, онъ долженъ его ненавидеть. Арну жаловался ему на капризы жены, на ея упрямство, на ея несправедливыя предубъжденія. Прежде она была не такова.

— «На вашемъ мѣстѣ, говорилъ Фредерикъ, я назначилъ бы ей содержаніе и жилъ одинъ». Арну ничего не отвѣчалъ, а минуту спустя начиналъ ее хвалитъ. Она добра, преданна, умна, добродѣтельна; переходя къ ея тѣлеснымъ качествамъ, онъ расточалъ откровенія съ безразсудствомъ людей, выставляющихъ

свои сокровища въ трактирахъ.

Катастрофа норазила его. Онъ вступилъ въ качествѣ члена правленія въ общество разработки фарфоровой глины. Довъряясь всему, что ему говорили, онъ подписалъ неточные счеты, и принужденъ былъ за это поплатиться. Фредерикъ счелъ своею обязанностію навѣщать ихъ еще чаще, утѣшалъ, возилъ въ оперу. Делорье писалъ между тѣмъ ему письма, уговаривая вступить въ журналъ Гюсонэ и сдѣлаться главнымъ его хозяиномъ, совсѣмъ устранивъ Гюсонэ. Фредерикъ, выигравши на акціяхъ значительную сумму, рѣшился это сдѣлать. Делорье былъ въ вос-

торгъ и распространился о направленіи:

— «Я вижу три партіи..., нътъ, три группы, изъ которыхъ ни одна меня не интересуеть: тъ, которые имъють, тъ, которые уже не имъютъ и тъ, которые стараются имъть. Но всъ онъ согласны въ одномъ: въ дурацкомъ идолопоклонствъ передъ властію. Прим'єры: Мабли сов'єтуєть запрещать философамъ публикацію ихъ ученій; геометръ Вронскій опредёляеть на своемъ языкъ цензуру такъ: «критическое подавление умозрительной самопроизвольности»; отецъ Анфантенъ благословляетъ Габсбурговъ за то, что они «протянули черезъ Альпы тяжелую руку для подавленія Италіи»; Пьеръ Леру желаеть, чтобы принуждали слушать оратора; Луи Бланъ склоняется въ пользу государственной церкви-такъ весь этотъ раболенный пародъ жаждетъ власти. Между тъмъ ни одна власть, несмотря на ихъ въковъчные принципы, не можетъ считаться законной: Принципъ значитъ начало, стало быть и стремиться надо къ началу, къ революціи, къ насилію. Принципъ нашего правительства - народное самодержавіе, заключенное въ парламентскую форму, хотя парламентаризмъ вовсе и не идетъ намъ. Но въ какомъ отношении самодержавіе народное болье священно, чымь божественное право? И то и другое — двѣ фикціи. Довольно метафизики, довольно туману. Скажуть, что я разрушаю общество! Ну такъ чтожь такое? гдѣ бѣда? хорошо развѣ твое общество?»

Фредерикъ могъ многое возразить ему; но видя, что онъ такъ далекъ отъ теорій Сенекаля, исполнился снисходительностію, удовольствовавшись возраженіемъ, что подобное направле-

ніе журнала навлечеть ему общую ненависть.

— «Напротивъ, всѣ на насъ будутъ разсчитывать, потому что

каждой партіи мы дадимъ залогь ненависти противь ея противниковъ. Ты тоже долженъ участвовать по части трансцендентальной критики. Надо атаковать установившіяся идеи, все то, что походить на учрежденія: академію, нормальную школу, консерваторію, «Французскую-Комедію». Такимъ образомъ я думаю придать цёльное направленіе нашему журналу. Потомъ, когда онъ прочно установится, мы обратимъ его въ ежедневную газету, и накинемся отдёльно на личности. И будь увёренъ, насъ станутъ уважать».

Делорье млълъ передъ старой мечтой своей стать главнымъ редакторомъ, то-есть, имъть невыразимое наслаждение управлять другими, подръзывать статьи, заказывать, не принимать ихъ. Глаза его блистали за очками и онъ пилъ машинально, неболь-

шими стаканами, грогъ.

— «Разъ въ недѣлю ты будешь давать обѣды, — это необходимо даже и въ томъ случаѣ, еслибъ на это пошла половина твоего состоянія. Къ намъ потянутъ со всѣхъ сторонъ, это будетъ центръ для другихъ и рычагъ для тебя; и, повѣрь, что управляя общественнымъ мнѣніемъ съ двухъ сторонъ, со стороны литературы и политики, мы въ какіе-нибудь шесть мѣся-

цевъ будемъ держать весь Парижъ въ своихъ рукахъ». Слушая его. Фредерикъ молодълъ и наполнялся энтузіазмомъ. «Да, ты правъ: я былъ ленивцемъ и дуракомъ». — «Наконецъ-то, сказалъ Делорье, я вижу моего прежняго Фредерика», и погладилъ его по щекъ, прибавивъ: «ахъ, ты заставилъ меня много выстрадать, но я люблю тебя по прежнему». Умиленные, они стояли другъ противъ друга, готовые броситься въ объятія. Шляпка женщины показалась на порог'в передней. «Ты зачёмъ?» спросиль Делорье. Это была его любовница, Клеманса. Она отвѣчала, что шла мимо и занесла ему пирожковъ, узелъ съ которыми положила на столъ. «Прошу осторожнъе съ моими бумагами, заговориль онъ сердито. Я тебъ въ третій разъ говорю, чтобъ ты не приходила ко мнъ въ часы консультацій». Она хотъла его поцъловать. «Ладно! убирайся? возьми свой увель!» Онъ оттолкнулъ ее, она тяжко вздохнула и заплакала. «Ахъ, ты мнъ, наконець, надобдаеть!» — «Я люблю тебя». — «Я не требую, чтобъ меня любили, а чтобъ меня одолжали». Эти ръзкія слова остановили слезы Клемансы. Она стала неподвижно у окна, прислонивъ къ стеклу лицо свое. Но эта поза раздражала Делорье. «Когда кончишь, прикажи подавать себ'в карету». — «Такъ ты меня выгоняеть?»—«Совершенно».

Она взглянула на него своими большими голубыми глазами, какъ бы для последней просьбы, постояла минуту и вышла.

«Верни ее», сказаль Фредерикь.— «Воть еще! Съ ними только время теряешь, а время—деньги, только въ другой формъ. Ну, а я не богать. Кромъ того, всъ онъ такъ глупы, такъ глупы!... Такъ завтра ты приносишь мнъ пятнадцать тысячъ?...» — «Непремънно».

## VIII.

На другой день пришель къ нему Арну и объявиль, что онъ погибъ, если Фредерикъ не спасетъ его. Дъло состояло въ томъ, что Арну долженъ былъ заплатить пятнадцать тысячъ франковъ. которые онъ заняль подъ залогь своего именія. Г-жа Арну присоединяла свою просьбу къ просьбе мужа. Что было делать? Съ одной стороны, онъ объщаль эти деньги Делорье, объщаль положительно, съ другой.... После думы довольно продолжительной, Фредерикъ ръшилъ въ пользу Арну; а когда Делорье явился за деньгами, онъ поводиль его съ недълю и затъмъ сказалъ, что проиграль эту сумму. Дружба была кончена. Делорье считалъ себя обворованнымъ и въ немъ кипъла ненависть къ Фредерику и богатымъ. А Арну въ это время спокойно сидълъ у Розанетты, держа ее на коленяхъ и распивая кофе. Фредерикъ пересталъ посъщать г-жу Арну, увидъвъ, что согласіе между ею и мужемъ возстановилось, и ръшился заняться литературою. Онъ давно уже хотъль написать курсь эстетики, но все было некогда; теперь онъ засель за «Исторію Возрожденія» и принялся перечитывать все, что для этого было нужно. Трудъ понемногу успокоиваль его страсть: погружаясь въ анализъ характеровъ другихъ людей, онъ забывалъ собственную свою личность и свое горе. Разъ, когда онъ спокойно сидълъ за работою, вошла г-жа Арну съ нянькою и сыномъ. Она и прежде посъщала его, но всегда вмёстё съ мужемъ. Фредерикъ не могъ объяснить себъ этого визита. Г-жа Арну видимо была смущена и съ трудомъ объяснила дёло, которое привело ее къ нему; Арну долженъ былъ заплатить четыре тысячи франковъ Дамбрёзу, и не могъ; еслибъ Фредерикъ былъ такъ добръ, попросилъ бы Дамбрёза отсрочить уплату; Арну внесеть деньги, какъ только она продастъ свое имѣніе. Фредерикъ въ тоть же день устроилъ это дѣло. Дамбрёзъ принялъ его чрезвычайно ласково, согласился на отсрочку и предложилъ Фредерику мъсто секретаря въ одной промышленной компаніи, гдв самь онь состояль директоромъ. Для этого требовалось, однако, купить тысячь на пятнадцать акцій этой компаніи — «пом'вщеніе прекрасное, прибавиль Дамбрёзь,

потому что вашъ капиталъ гарантируетъ ваше положение, и обратно, ваше положение гарантируеть вашь капиталь». Фредерикъ приняль мъсто, но окончательные переговоры отложены были до другого времени. Возвратившись домой, онъ написаль Арну, что плата отсрочена, послалъ письмо съ коммиссіонеромъ, которому «сказали: «очень хорошо», и только. Фредерикъ ожидалъ, что его придутъ благодарить -- ничуть не бывало: не поблагодарили даже письменно. «Играютъ, что-ли, они со мной? Ужъ не за одно ли и она съ нимъ?» Эта мысль не давала ему покоя и онъ отправился въ Арну. Ему сказали, что Арну убхаль куда-то по дёламъ, а жена его на заводъ. Не долго думая, Фредерикъ сълъ въ вагонъ жельзной дороги и повхаль на заводь, но это посъщение г-жи Арну кончилось для него неудачно. Сколько ни заговаривалъ онъ о чувствахъ, она слушала его спокойно, улыбаясь своею доброю улыбкою. Потомъ она повела его показывать заводъ, причемъ Сенекаль, поступивній задолго до этого управляющимъ къ Арну, по рекомендаціи Фредерика, подробно объясняль ему фаянсовое производство. Понятно, что Фредерикъ желалъ ему вмъстъ съ объясненіями провалиться сквозь землю, но одно обстоятельство подало ему пріятную надежду. Они вошли въ комнату, наполненную рабочими женщинами, одътыми весьма бъдно, исключая одной, которая преспокойно смотрела въ окно, и возле нея стояла бутылка съ виномъ и колбаса. Какъ объяснилось впоследствіи, эта работница была любовницей Арну. Такъ какъ правилами завода запрещалось, въ видахъ гигіеническихъ и опрятности работы, ъсть въ мастерской, то Сенекаль оштрафовалъ работницу тремя франками. Она посмотрела на него нагло и громко сказала: «Очень я испугалась. Хозяинъ прівдеть и сниметъ вашъ штрафъ». Сенекаль улыбнулся и сказалъ: «За неповиновеніе, по правилу 13-му, десять франкокъ штрафа». Работница принялась за работу. Г-жа Арну наморщила брови. Фредерикъ замътилъ тихо: «Однако, для демократа вы слишкомъ строги».

— «Демократія— не распутство индивидуализма», отвѣчалъ Сенекаль. «Это—общее уравненіе подъ властію закона, распредѣленіе труда и порядокъ». «—Вы забываете гуманность», сказалъ Фредерикъ. Г-жа Арну подала ему руку. Сенекаль, обиженный быть можетъ этимъ молчаливымъ одобреніемъ, вышелъ. Фредерикъ вздохнулъ свободно: это внезапное движеніе г-жи Арну показалось ему многознаменательнымъ и, по возвращеніи въ комнату, онъ рѣшился объясниться съ нею категорически. Онъ заговорилъ о любви, объ отчанніи, восхищался типами Федры, Дидоны, Ромео. Она слушала его молча, опустивъ руки на поручни

жресла. Онъ хотъль броситься передъ нею на колъни, но не смъль.... «Вы не допускаете, заговориль онъ, что можно любить.... женщину»? — Когда на ней можно жениться, то женятся; когда она принадлежить другому, удаляются. — «Итакъ, счастье невозможно?» — Нътъ, но его нельзя найти въ обманъ, тревогахъ и угрызеніи совъсти. — «Все это вознаграждается высокими наслажденіями». — Опытъ стоитъ слишкомъ дорого. — «Поэтому, добродътель заключается въ трусости?» — Скажите лучше, въ ясновидъніи. Даже для тъхъ, которые забыли бы долгъ и религію, одного здраваго смысла достаточно. Эгоизмъ — кръпкая основа благоразумія. — «Какія у васъ буржуазныя понятія.» — Я и не имъю претензіи быть важной свътской дамой.

Въ это время вошель ея сынъ и Марта. Фредерикъ ръшился на последній вопрось: «Не ужели же женщины, о которыхъ вы говорите, безчувственны?»—Нетъ, но оне глухи, когда нужно.

Фредерикъ увхалъ, называя ее глупою индюшкой, безчувственною скотиной и проч. Дома онъ нашелъ у себя записку Розанетты, которая просила проводить ее на скачки. «Повду, думалъ онъ. А если г-жа Арну узнаетъ? Ничего, пусть знаетъ—твмъ лучше: я буду отомщенъ, если она приревнуетъ меня къ Розанеттв».

Розанетта встрътила Фредерика съ любовной лаской. Они потехали, взявъ съ собой ея двухъ собачекъ. Во время дороги она сказала ему, что Арну навязалъ себъ какой-то процессъ, что онъ нуждался въ деньгахъ; съ Дельмаромъ она покончила совсъмъ. Очевидно, она была свободна и Фредерикъ сталъ питать надежду. «Я люблю тебя, миленькій мой», говорила она. Когда они прітехали, небо стало покрываться тучами. Розанетта боялась дождя.— «У меня есть зонтики, сказалъ Фредерикъ, и все что нужно для развлеченія», прибавилъ онъ, раскрывая ящикъ, гдъ въ корзинкъ были положены разныя закуски и шампанское.

— «А, браво! мы понимаемъ другъ друга». — И поймемъ еще лучше, не такъ ли? — «Возможно», сказала она покраснъвъ. Между тъмъ она съ завистію глядъла на богатые экипажи своихъ подругъ, на ихъ эксцентричные наряды, обращавшіе на себя общее вниманіе. Она стала говорить громко, нарочно размахивая руками. Джентльмены, собравшіеся на скачки, замѣтили ее и раскланялись. Она называла Фредерику ихъ имена. То были все графы, виконты, герцоги и маркизы. Фредерикъ зачванился. Вдругъ, шагахъ во ста отъ нихъ, въ кабріолетѣмилордъ, показалась дама. Она высовывалась изъ окошка, какъ будто чего-то искала, потомъ быстро пряталась; это повторялось нѣсколько разъ. Фредерикъ не могъ разглядѣть ея лица, но ему

показалось, что это г-жа Арну. Не можеть быть, однако. Зачемъ ей быть здёсь? Онъ сошель съ экипажа, милордъ быстро повернуль въ сторону. Возвратившись къ Розанетть, онъ нашель около нея Гюсонэ и де-Сизи. Этотъ последній джентльменъ, всю жизнь стремившійся къ тому, чтобъ «им'єть особый отпечатокъ». осуществиль свой идеаль посл'в смерти своей бабушки, оставившей ему наслъдство. Розанетта съ удовольствиемъ слушала его пошлости, съ аффектаціей пожирая страсбургскій пирогъ. Изъ послупанія Фредерикъ послідоваль ся приміру, держа въ коліняхъ бутылку шампанскаго. Милордъ показался снова. Это была г-жа Арну. Она страшно поблёднёла, увидёвъ Фредерика съ Розанеттой, — «Дай мив шампанскаго», сказала Розанетта, и, поднявъ стаканъ какъ можно выше, крикнула: «Вотъ вамъ, честныя женщины, супруга моего покровителя, вотъ тебъ»! Раздался смъхъ вокругъ, милордъ исчезъ. Фредерикъ не зналъ, что делать, и съ тоскою следилъ за скрывавшимся на горизонте милордомъ, чуветвуя, что совершилось нечто непоправимое и что онъ потеряль великую любовь свою. Но около него была веселая, въ-

треная любовь...

Co скачекъ они прівхали объдать въ Café Anglais. Фредерикъ быль мраченъ. — «Ты грустишь, голубчикъ мой. Полно!» И она, взявъ въ ротъ лепестокъ цвътка, потянулась съ нимъ къ его губамъ. Это движеніе, полное граціи и сладострастія, разнъжило Фредерика. — «Зачъмъ ты огорчаешь меня»? сказалъ онъ, думая о г-жъ Арну. — «Я огорчаю»? И, взявъ его руками за плечи, стоя передъ нимъ, она приблизила свои ръсницы къ его глазамъ. Вся добродътель Фредерика исчезла и онъ сказалъ:-«Какъ же мнъ не огорчаться, когда ты меня не любишь»! и онъ потянуль ее въ себъ на колъни. Она не противилась. Онъ обвилъ ея талію руками.— «Гдѣ они?» раздался голосъ Гюсонэ. Она быстро отскочила. Съли объдать. Фредерикъ снова погрузился въ мрачное настроение отъ безконечной болтовни Гюсонэ. Ему не сиделось на месте и онь, вертясь оть нетерпенія, задълъ сапогомъ одну изъ собачекъ. Они подняли невыносимый лай. Розанетта попросила Гюсонэ отвезти ихъ къ ней домой. Тотъ повиновался безпрекословно. Едва онъ убхалъ, какъ вошелъ де-Сизи, котораго Розанетта пригласила, не сказавъ о томъ Фредерику. Потребовали новый приборъ. Де-Сизи задаваль тонъ своимъ богатствомъ и связями. Къ концу объда вернулся Гюсонэ и принялся съ аппетитомъ Есть. Розанетта стала надевать шаль. — Карету! крикнуль Фредерикъ лакею. — «У меня своя здъсь!» сказалъ виконтъ де-Сизи.—Но, милостивый государь!— «Что вамъ угодно, милостивый государь»? И они пристально

поглядёли другъ на друга; оба были блёдны и руки ихъ дрожали. Розанетта подала руку де-Сизи и, указывая на Гюсонэ, сказала:— «Поберегите его, онъ задыхается. Я не хотёла бы, чтобъ онъ умеръ изъ преданности моимъ собачкамъ». Дверь затворилась— «Ну?» сказалъ Гюсонэ.— Что такое?— «Я думалъ»... — Что такое вы думали?— «Да развъ вы»... и онъ докончилъ свою фразу

жестомъ. — О, и не думалъ никогда.

Фредерикъ страшно бъсился и жальлъ, что не далъ виконту пощечины. Розанетту онъ решился более не видеть. Есть и другія женщины такія же красивыя, надо только деньги. Онъ станетъ играть на бирж и подавитъ Розанетту и другихъ блескомъ своей роскоши. На другой день явился къ нему Сенекаль: онъ отошель отъ Арну, такъ какъ последній позволиль себ'є гласно, при всёхъ, снять съ работницы штрафъ, и просиль Фредерика отыскать ему мъсто. — «Вамъ это легко, сказалъ онъ, при вашемъ знакомствъ. Вы могли бы рекомендовать меня г. Дамбрёзу». — «Но я не такъ хорошо знакомъ съ нимъ, чтобъ рекомендовать ему кого-нибудь». Демократъ вынесъ этотъ отказъ стоически. Фредерикъ взялся за ключъ, чтобъ дать Сенекалю денегъ. «Благодарю, сказалъ онъ, не надо». И, забывъ свою бъдность, онъ заговориль о современныхъ событіяхъ, предсказывая революцію. Увидавъ на ствив японскій кинжаль, онъ сняль его, попробоваль клинокь и отбросиль съ отвращениемъ на диванъ. «Прощайте. Пойду въ церковь. Сегодня годовщина Годфруа Кавеньяка, который умерь за деломъ. Но не все еще кончено... Кто знаетъ?» Онъ важно протянулъ свою руку: — «Мы можеть быть никогда больше не увидимся. Прощайте»!

Нъсколько дней спустя, Фредерикъ встрътился съ де-Сизи, который пригласиль его на объдъ. Фредерикъ подумалъ, что глупо сердиться на этого человъка, тъмъ болъе, что, какъ узналь онъ отъ Пеллерена. Розанетта выгнала его на другой день. Это все-таки утъшительно. Де-Сизи познакомилъ Фредерика съ своими знакомыми, приглашенными на объдъ, маркизами, графами, виконтами. Разговоръ шелъ исключительно о женщинахъ. Баронъ Коменъ заговорилъ о Розанеттъ, поздравляя де-Сизи съ побъдою надъ ней. - «Ничего особеннаго въ ней нътъ, сказалъ виконтъ. Какъ и другія, она продается». — Не всёмъ, замётиль злобно Фредерикъ. — «Вы себя считаете отличнымъ отъ другихъ, что ли»? Раздался смъхъ. Фредерикъ старался заглушить нъсколькими стаканами воды волненіе, овладъвавшее имъ. Разговоръ перешелъ на Арну, котораго Сизи не зналъ, но назвалъ мошенникомъ. Фредерикъ принялся защищать его съ горячностію. Сизи настаиваль на своемъ. — Вы оскорбить, что ли, меня же-

лаете? сказалъ наконецъ Фредерикъ съ горящими, какъ его сигара, зрачками. -«О, совсемъ неть! Я допускаю даже, что у него есть нъчто очень хорошее: его жена». — Вы знаете ее? — «Еще бы! Кго не знаетъ Софи Арну». — Повторите, что вы сказали. — «Всв ее знають», повториль Сизи робкимъ голосомъ, и всталь. —Замолчите! Вы посёщаете не такихъ женщинь! — «Я горжусь этимъ». Фредерикъ пустилъ въ него своей тарелкой, которая, поваливь двъ бутылки, ударилась въ животъ виконта. Всв встали, чтобъ удержать Фредерика, который кричаль и рвался, какъ безумный. Такъ какъ въ ту минуту, когда тарелка была брошена, всв говорили разомъ, то невозможно было открыть настоящій поводъ къ оскорбленію, — быль ли то Арну, была ли то жена Арну или Розанетта. Какъ бы то ни было, Фредерикъ не обнаруживалъ ни тѣни раскаянія и продолжалъ горячиться. Сизи сидёлъ въ углу и плакалъ. Положение джентльменовъ становилось томительнымъ и одинъ изъ нихъ сказалъ, наконецъ, Фредерику, что виконтъ пришлетъ къ нему своихъ секундантовъ.

Фредерикъ отправился къ Режамбару и Дюсардье, приглатая ихъ быть свидътелями. Оба согласились, а Режамбаръ выказаль необыкновенно мужественное настроение духа и училь Фредерика, какъ нужно драться. Мысль, что онъ будетъ драться за женщину, возвышала Фредерика въ его собственныхъ глазахъ и облагороживала его. Мысль о смерти приходила ему, но онъ легь спать спокойно наканун'в дуэли. Между тимь, Сизи трусиль такъ, что приводиль въ отчанніе своихъ друзей. Онъ желаль, чтобъ съ Фредерикомъ ночью сделался апоплексическій ударъ, или чтобъ утромъ произошло возстание и баррикады заградили бы путь къ Булонскому лёсу, гдё назначена была дуэль. Ему приходило желаніе убхать куда-нибудь съ экстреннымъ повздомъ, онъ жалвлъ, что не знаетъ медицины, которая дала бы ему возможность принять такое средство, которе, не подвергая опасности его жизнь, заставило бы подумать, что онъ умерь. Въ концъ концовъ онъ даже желалъ серьезно забольть.

Когда противники стали другъ противъ друга, Сизи вдругъ упалъ безъ чувствъ. Секунданты бросились къ нему, давали ему нюхать спиртъ. Въ это время раздался крикъ: «остановитесь»! и показался кабріолетъ, летѣвшій сломя голову. Изъ него выскочилъ Арну и бросился обнимать Фредерика, цѣловалъ его и плакалъ:— «Вы изъ-за меня хотѣли драться, другъ мой. Это хорошо, это очень хорошо. Я никогда этого не забуду. Ахъ, милый мой». Секунданты Сизи воспользовались этой неожиданной сценой, чтобъ спасти честь своего друга; это было тѣмъ легче,

что, упавъ, Сизи поръзалъ себъ палецъ. «Возьмите, виконтъ, руку на повязку и отправимся», сказалъ одинъ изъ его секундантовъ. Честь удовлетворена и вы можете протянуть другъ другу руки». Противники съ удовольствіемъ сдълали это и разошлись.

## IX.

Спустя нѣсколько дней, Дюсардье прибѣжалъ къ Фредерику испуганный и принесъ извъстіе, что Сенекаль арестованъ. Смъшивая ненависть свою къ обществу съ ненавистію народа къ монархіи, Сенекаль каждое утро просыпался съ надеждою, что разразится революція и въ пятнадцать дней изм'єнить весь міръ. Наконецъ, озлобленный равнодушіемъ согражданъ и отчаяваясь за отечество, онъ вступилъ въ качествъ химика въ заговоръ, цълью котораго было употребить въ дёло воспламеняющіяся бомбы; его схватили съ порохомъ, которымъ онъ шелъ производить опыты на Монмартръ. Дюсардье былъ сильно привизанъ къ нему и считаль республику всеобщимь освобождениемь и счастиемь. Пятнадцать летъ тому назадъ, онъ увидёль солдатъ съ окровавленными штыками и человъческими волосами, прилишшими къ ружьямъ. Съ этихъ поръ онъ сталъ смотръть на правительство, какъ на воплощение несправедливости; жандармы въ его глазахъ были ньчто въ родь убійцъ, а шпіоны-отцеубійцами. Наивно приписывая все зло, разлитое по землъ, власти, онъ ненавидълъ ее горячею, постоянною ненавистью, владъвшею всъмъ его сердцемъ и развившею его чувствительность. Разсужденія Сенекаля ослъпили его. Опъ не принималъ въ соображение его вины: для него достаточно было одного, что онъ былъ жертвою власти, следовательно, онъ должень быль помочь ему. Но какъ?-«Не попробовать ли освободить его, а? говорилъ онъ. Когда его поведуть въ Люксамбургъ, можно броситься на конвой. Дюжина ръшительныхъ людей всюду проникнетъ». Въ глазахъ его было столько огня, что Фредерикъ испугался за него. Сенекаль представился ему теперь въ такомъ свътъ, какъ никогда. Онъ вспомнилъ страданія его, его суровую жизнь; не восторгаясь имъ, подобно Дюсардье, онъ однакожъ чувствовалъ къ нему то удивленіе, которое внушаеть всякій человікь, жертвующій собою идев. Независимо отъ этого, онъ думалъ, что еслибъ онъ помогъ ему, то Сенекаль не ръшился бы на преступленіе; и два друга усердно составляли планы для спасенія его, но ни къ чему не пришли. Недёли три онъ интересовался имъ, ища о немъ

извѣстій въ газетахъ. Правда, онъ былъ теперь совершенно свободенъ отъ любовныхъ вѣяній, потерявъ надежду обладать г-жею Арну и глубоко возмущенный Розанеттою. Онъ скучалъ и не зналъ что дѣлать; ему приходили въ голову мысли даже о возвращеніи къ матери, которая писала ему, что дочь г. Рока, Луиза, выросла и сдѣлалась красавицей.

Отъ нечего дѣлать, онъ зашель на одинъ изъ обыкновенныхъ вечеровъ къ Дамбрёзу. Было нѣсколько женщинъ и мужчинъ; между тѣми и другими вертѣлся Мартинонъ. Разговоръ шелъ объ увлеченіяхъ средней партіи, о пауперизмѣ. Одна герцогиня распространялась о томъ, что всѣ описанія народной

бъдности преувеличены.

— «Надо, однако, признаться, возразилъ Мартинонъ, что объдность существуетъ. Но помочь ей не въ силахъ ни наука, ни власть. Это вопросъ чисто личный. Когда низшіе классы народа захотятъ освободиться отъ своихъ пороковъ, то освободятся вмъстъ съ тъмъ и отъ своей объдности. Пусть народъ сдъ-

лается нравственнъе, и онъ обогатится немедленно».

Г. Дамбрёзъ утверждалъ, что спасеніе заключается въ избыткѣ капиталовъ. Слѣдовательно, единственно возможный способъ— «вручить, какъ хотѣли, впрочемъ, сенъ-симонисты (Боже мой, въ нихъ было кое-что и хорошее! будемъ справедливы ко всѣмъ), вручить, говорю я, знамя прогресса тѣмъ, которые могутъ увеличить общественное достояніе». И разговоръ незамѣтно перешелъ на большія предпріятія, на желѣзныя дороги, разработку каменнаго угля.

Мартинонъ спросилъ Фредерика, тотъ ли это Сенекаль замѣшанъ въ дѣлѣ разрывныхъ бомбъ, который учился вмѣстѣ съ ними. «Тотъ самый», отвѣчалъ Фредерикъ. Мартинонъ засмѣялся и выразился о немъ, какъ о человѣкѣ негодномъ. Фредерикъ

всимлилъ: ,

— Совсѣмъ напротивъ, сказалъ онъ; это очень честный человѣкъ.

— Однако, милостивый государь, сказаль одинь собственникь, тоть не можеть быть честнымь человёкомь, кто принимаеть участие въ заговоръ.

Большая часть присутствовавшихъ тутъ служила, по крайней мъръ, четыремъ правительствамъ, и они продали бы Францію и родъ человъческій ради того, чтобъ обезпечить свое состояніе, избавить себя отъ непріятности или просто ради простой низости, инстинктивнаго обожанія силы. Всъ объявили, однако, что политическія преступленія непростительны, что гораздо скоръє можно извинить преступленія обыкновенныя, совершаемыя изъ

нужды, и конечно не упущено было изъ виду представить въчный примъръ отца семейства, ворующаго въчный кусокъ хлъба у въчнаго хлъбопека. Одинъ администраторъ даже воскликнулъ:

— Еслибъ, милостивый государь, мой родной братъ принялъ

участіе въ заговоръ, я допесь бы на него.

Фредерикъ сослался на право сопротивленія и, вспомнивъ нъсколько фразъ, сказанныхъ имъ когда-то Делорье, цитировалъ Дезольма, Влэкстона, англійскій билль о правахъ и параграфъ 2-й конституціи 91 года. Именно вследствіе этого права провозглашено было низвержение Наполеона; право это признано было въ 1830 г. и поставлено во главѣ хартіи.

— Когда государь нарушаеть договорь съ народомъ, спра-

ведливость требуетъ его низверженія.

— Это ужасно! воскликнула жена префекта.

Всь остальные молчали, тоже испытывая чувство смутнаго страха, словно услыхавъ шумъ ядеръ. Г-жа Дамбрёзъ качалась въ своемъ креслѣ и слушала Фредерика съ улыбкою. Одинъ торговецъ старался ему доказать, что Орлеаны — прекрасная фамилія; конечно, злоупотребленія были....

— Ну, и чтожъ? — Но о нихъ не слъдуетъ говорить; еслибъ вы знали, какъ всь эти крики оппозиціи вредять торговымь деламь.

— Смёюсь я надъ дёлами вашими! возразиль Фредерикъ.

Его возмущала гниль этихъ старцевъ, и, увлеченный храбростью, которая овладъваетъ иногда самыми скромными людьми, онъ напалъ на финансы, депутатовъ, правительство, короля и наговорилъ много глупостей. Одни иронически одобряли его, другіе ворчали: «что за экзальтація!»

Наконецъ опъ нашелъ приличнымъ уйти; на прощаньи г. Дамбрёзъ, намекая на мъсто секретаря, сказалъ: «Еще ничего не ръщено, но торопитесь!» — «Не правда ли, до свиданья?» прибавила г-жа Дамбрёзъ. Фредерикъ почелъ это прощание насмъшкой и рѣшился никогда болѣе не переступать порога этого дома и не видъть этихъ людей. Къ тому же онъ воображалъ, что оскорбилъ ихъ, не зная, какимъ широкимъ индифферентизмомъ отличается свътъ. Въ особенности негодовалъ онъ на женщинъ. Ни одна не поддержала его даже взглядомъ. Онъ сердился на нихъ за то, что ему не удалось взволновать ихъ. Что касается г-жи Дамбрёзъ, онъ находиль въ ней что-то томное и вмъстъ съ тъмъ сухое и не зналъ, что о ней думать. Есть ли у ней любовникъ? кто онъ? Ужъ не Мартинонъ ли? Невозможно. Однакожъ, онъ чувствовалъ къ нему нѣчто въ родъ ревности, а къ ней необъяснимую непріязнь.

Дюсардье, пришедшій къ нему, по обыкновенію, вечеромъ, дожидался его. Фредерикъ высказался передъ нимъ въ выраженіяхъ довольно непонятныхъ и жаловался на свое одиночество. Дюсардье предложилъ ему отправиться къ Делорье. При имени адвоката, Фредерикъ почувствовалъ чрезмѣрное желаніе видѣть его. Съ своей стороны и Делорье не прочь былъ помириться съ другомъ. Дюсардье свелъ ихъ, и они обнялись. Фредерикъ разсказалъ ему свои неудачи и виды на выгодную женитьбу на Луизѣ Рокъ.—«Это было бы недурно», сказалъ Делорье, и когда Фредерикъ потерялъ на акціяхъ значительную сумму, Делорье уговорилъ его ѣхать домой.

Онъ засталь у матери обычныхъ ед знакомыхъ, между которыми находился и г. Рокъ. Противъ г-жи Моро, за карточнымъ столомъ, сидъла Луиза. Увидавъ Фредерика, она приподнялась и вскрикнула. Всъ засуетились. Она осталась неподвижна, и четыре свъчи, поставленныя на столъ, увеличивали еще ед блъдность. Когда снова принялась она за карты, руки ед замътно дрожали. Это волненіе чрезвычайно польстило Фредерику, гордость котораго такъ часто страдала; онъ подумалъ: «ты полюбишь меня!» и принялся корчить парижанина, льва, разсказывая театральныя новости, свъжіе анекдоты, почерпнутые изъ мелкой печати, и очаровалъ своихъ соотечественниковъ.

Во второмъ томѣ, къ которому перейдемъ мы въ слѣдующей книжкѣ, Флоберъ бросаетъ своихъ дѣйствующихъ лицъ въ круговоротъ революціи 1848 года, показываетъ, какое участіе они въ ней принимали и въ какомъ смыслѣ она отразилась на нихъ.

А. С-нъ.

## YMCTBEHHOE PA3BUTTE

## РУССКАГО НАРОДА.

Соціально-педагогическія условія умственнаго развитія русскаго народа. Сочиненіе Аванасія Щапова. Спб. 1870.

Въ нашей исторической литературъ ръдко появляются книги, исполненныя такого живого и серьезнаго интереса, какъ вышедшее недавно сочиненіе г. Щапова. Среди тъхъ частныхъ розысканій, или чисто архивныхъ изслъдованій, или еще болье среди
умозрительныхъ разсужденій о великомъ будущемъ русской цивилизаціи, какими особенно переполнена литература въ послъдній безжизненно - реакціонный ел періодъ, чрезвычайно пріятно
встрътить трудъ, богатый не однимъ археологическимъ содержаніемъ, но и свъжей мыслью и цъльнымъ взглядомъ на историческое прошедшее, и трудъ, совершенно свободный отъ всякихъ
искаженно-болъзненныхъ блужданій воображенія, которыя, даже
у добросовъстныхъ писателей, производятъ столько вреда въ нашей литературъ, отвлекая людей отъ настоящаго положительнаго
содержанія къ фантастическимъ иллюзіямъ.

Въ самомъ дълъ, наша литература, хотя въ послъднее время и занимается ревностно исторіей, но она чрезвычайно бъдна тъмъ, что можно назвать философской исторіей, или даже какими-нибудь попытками объясненія общаго хода историческаго народнаго развитія. Въ литературъ господствуетъ монографическая, въ самомъ тъсномъ смыслъ, разработка частностей, ръдко освъщаемая какой-нибудь общей точкой зрънія, и даже факты не всегда пред-

ставляющая въ ихъ полномъ объемъ и настоящемъ свътъ. Темы изследованій всего чаще являются чисто случайнымъ образомъ, и до сихъ поръ остаются даже не затронутыми множество предметовъ, разъяснение которыхъ давно вызывается пробълами нашихъ свъдвній. «Историческая критика» почти не существуеть, даже въ томъ видъ, въ какомъ была лътъ двадцать - тридцать тому назадъ, потому что предметомъ своихъ операцій она теперь беретъ обыкновенно только самые элементарные факты, и почти не касается обширныхъ историческихъ явленій, въ опредъленіи смысла которыхъ конечно и состоитъ ея настоящая научная задача. Надобно сказать въ пользу нынъщней литературы, что она начинаетъ зам'вчательно обогащаться матеріаломъ. Это, конечно, ея лучшее пріобретеніе; но нельзя не видеть, что и этоть матеріаль въ данную минуту еще не приносить своей настоящей пользы, потому что при общемъ стремленіи къ изученію частностей подвергается только детальной обработкъ и мало помогаетъ пеясности общихъ понятій. Въ общемъ составъ исторіографіи, частное монографическое изучение имбетъ конечно свою не малую цёну, составляеть даже необходимую потребность; но едва ли возможно видъть въ этомъ пристрастіи къ частностямъ особое достоинство и даже великій успъхъ нашей исторіографіи, именно достоинство разсудительной основательности въ противоположность поверхностному легкомыслію, - какъ многіе это утверждають. Признавая пользу этихъ монографическихъ изследованій, какъ сбора полезныхъ и новыхъ данныхъ, нельзя не признать, съ другой стороны, что это качество нынашнихъ историческихъ трудовъ обнаруживаетъ только слабость нашей науки, неспособность ученыхъ выйти изъ частностей, отсутствие какого-нибудь жизненнаго пониманія исторіи, или наконецъ просто боязнь критически отнестись къ господствующимъ рутиннымъ представлежикін.

Это внёшнее господство монографіи сопровождается поэтому чрезвычайной неустановленностью общихъ представленій, руководящихъ историческихъ идей. Въ этомъ отношеніи едва ли не выше слёдуетъ въ самомъ дёлё поставить даже литературу сороковыхъ годовъ, когда попытки историческихъ обобщеній—хотя далеко не полныя, съ точки зрёнія нынёшняго количества матеріала—имёли то достоинство, что старались по крайней мёрё осмыслить извёстные тогда факты и указать ихъ значеніе въ историческомъ развитіи. Нётъ сомнёнія, что эти попытки имёли свое полезное организующее вліяніе, и оставили свой добрый слёдъ въ нашемъ историческомъ изученіи (вспомнимъ тогдашніе труды г. Соловьева, г. Кавелина, г. Павлова, Д. Валуева, К. Аксакова

и др.). Писатель не ставиль тогда своей единственной заботой собрать сколько возможно больше сырыхъ фактовъ; онъ скорже избъгалъ этого, и изъ массы фактовъ выбиралъ характеристическіе, отличительные, чтобы на ихъ основаніи опреділить историческій «моменть» — въ чемъ и заключается конечно задача настоящаго изследованія. Съ техъ поръ область историческаго изследованія значительно расширилась и усложнилась новыми возгрѣніями, которыя обнаруживаются цѣлымъ рядомъ новыхъ трудовъ но археологіи, народной поэзіи, этнографіи, по изученію быта прошедшаго и настоящаго, фактовъ церковнаго, общественнаго и народнаго развитія и т. д., хотя, какъ мы замътили, всъ эти изученія до сихъ поръ крайне отрывочны или часто внёшни и сухи. Въ историческихъ мнёніяхъ, насколько они здёсь высказываются, господствуеть крайнее разногласіе, ничёмъ не разрёшаемое; различныя школы даже мало заботятся о выяснени своихъ взаимныхъ отношеній, и въ общественныхъ понятіяхъ вслёдствіе того весьма неясны самыя основныя историческін положенія. Въ литератур' можно видеть следы нескольких разныхъ эпохъ: въ то время какъ г. Устряловъ продолжаетъ чисто карамзинскую традицію (расходясь съ Карамзинымъ только въ своемъ поклонении Петру Великому), г. Соловьевъ представляетъ историко-юридическую школу сороковыхъ годовъ, которая болъе определенно ставить вопрось объ историческомъ значении государства; г. Костомаровъ за внъшней исторіей государства ищетъ исторіи народа и старается объяснить участіе народной стихіи въ общей судьбъ націи; славянофильскія теоріи (съ разными видоизмененіями въ последнее время) настаивають, съ оттенкомъ піэтизма, на превосходствъ русскихъ началъ цивилизаціи надъ европейскими, и на будущемъ торжествъ греко-славянскаго міра надъ Западомъ; наконецъ, въ последнее времи являются попытки понять исторію съ техъ новыхъ точекъ зренія, которыя ставятся современнымъ состояніемъ западной исторической науки и вмѣстѣ потребностями нашего общественнаго самосознанія — попытки разъяснить внутренній процессъ національнаго развитія и подвести итоги его пріобретеній не только въ смысле политическомъ, но также въ смыслъ нравственно-общественномъ и умственномъ, однимъ словомъ свести итоги его результатовъ съ точки зрѣнія общечеловъческой цивилизаціи. Въ эту сторону направлены интересы новой зарождающейся исторической литературы, которой конечно суждено составить новый періодъ нашей исторіографіи.

Интересъ къ народу и его исторіи—о которомъ теперь такъ много говорять и люди, искренно имъ увлекаемые, и фантазеры, и лицемърные шарлатаны — заявляется въ нашей исторической

литератур'в еще съ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Онъ былъ естественнымъ результатомъ всего характера времени, и создавался въ одно время и вліяніями европейскихъ идей и науки. и собственно русскимъ общественнымъ развитіемъ. Здѣсь, внутри самого русскаго самосознанія, этоть интересь посл'ядовательно развивался съ Ломоносова, черезъ Новикова и Радищева, до общественно-политическихъ мечтателей Александровскаго времени, до государственной теоріи «народности», до славянофильской школы и до ея противниковъ, которые — радикально расхолясь съ нею въ философскомъ и историческомъ понимании вещей-совершенно сходились въ единствъ этого основного интереса. Питаемый, такимъ образомъ, самимъ движеніемъ русской умственной жизни, этотъ интересъ вибстб съ тбмъ возбуждался всбми вліяніями европейской науки и литературы, 'направленіемъ ея поэтическихъ произведеній, ея философско-политическими теоріями и наконецъ тіми спеціально-народными изученіями. какъ этнографія, сравнительное языкознаніе, народная древность и минологія и пр., — которыя въ самой Европъ (преимущественно въ Германіи) были плодомъ подобнаго пробужденія общественнаго самосознанія. Съ тридцатыхъ годовъ народное изученіе этого посл'ядняго рода стало больше и больше прививаться у насъ. Это было собираніе фактовь о народномь быть, народной поэзіи, преданіяхъ, обычаяхъ и т. д., собираніе, которое началось чисто эмпирически (Сахаровъ, Снегиревъ, Терещенко, Даль, Максимовичъ), но затемъ мало-по-малу стало принимать и усвоивать правильный методъ европейской, т.-е. главнымъ образомъ ньмецкой науки (Бодянскій, Срезневскій, Буслаевь, Аванасьевь, Котляревскій и т. д.). Собираніе народныхъ п'ясенъ, сказокъ, описание обычаевъ и т. п., которыя прежде были только личной «охотой», руководились почтеннымъ, но очень неяснымъ стремленіемъ къ изученію народа, инстинктивнымъ предчувствіемъ важности предмета (въ періодъ Сахарова и пр.), теперь становятся сознательнымъ дёломъ этнографическихъ любителей, собирающихъ обширныя коллекціи, предпринимающихъ для этого цёлыя трудныя странствія и изысканія (Киревскій, Рыбниковъ, Максимовъ и др.), и систематической задачей ученыхъ обществъ (программы и вопросы обществъ Географическаго и Археологическаго); и отдёльные труды, бывшіе результатомъ этихъ правильныхъ изысканій, начинають доставлять чрезвычайно важный этнографическій матеріаль (изданія Географическаго Общества; изданіе сказокъ г. Аванасьева, составленное по матеріаламъ того же Общества; любопытныя частныя изследованія о народныхъ юридическихъ обычаяхъ гг. Калачова, Аванасьева, Мул-

лова, Ефименко и др.). Точно также элементы народной жизни изучаются въ прошедшемъ, и старые памятники русской литературы въ первый разъ открыли изследованію многія стороны старой русской жизни. Понятно, что всв эти и полобныя изученія, мало извёстныя прежнимъ историкамъ, должны были вносить новыя понятія, вліяніе которыхъ и обнаруживается теперь въ различныхъ частныхъ вопросахъ: такъ начинаетъ опредъляться историческое значение народной поэзіи, выясняться исторія народнаго міросозерцанія; такъ пониманіе раскола уже очень раскодится съ той обычной клерикальной точкой эрвнія, которая исключительно господствовала еще немного леть тому назадь. Между тъмъ эти новыя изученія, или попытки ихъ, постепенно расширялись, воспринимали новыя указанія европейской науки, и въ настоящее время все больше и больше возрастаеть интересь къ той форм в и содержанію историческаго знанія, которыя, для изб'єжанія дальнъйшихъ опредъленій, можно назвать культурно-историческими. Этотъ интересъ, внушенный, какъ мы сказали, и ходомъ научно-литературных в понятій и соціальными стремленіями самого общества, въ последние годы получилъ еще новую сильную поддержку въ крестьянской реформъ. Она будеть конечно событіемъ ведикой важности не только въ нашей общественной, но и въ умственной жизни. Правда, масса общества до сихъ поръ до того неподвижна и тупа, что отчасти можно соглашаться съ теми, которые думають, что въ данную минуту (1861 г.) реформа, какъ общественное требованіе, пожалуй и не была такою настоятельною необходимостью, какъ многіе тогда представляли: можно соглашаться, что она не была вынуждена требованіями общества, и что, исходя отъ верховной власти, могла бы совершиться точно также десятками лътъ позже, какъ и раньше, и что упомянутая маеса такъ-называемаго образованнаго общества скоръе наклонна была бы замедлить совершение реформы; - съ этимъ, повторяемъ, можно отчасти соглашаться при видъ странныхъ успъховъ кръпостнической реакціи, ознаменовавшихъ последующие годы, -- но темъ не мене нельзя не признать двухъ вещей. Во-первыхъ, что для лучшей, болье образованной, хотя и далеко менъе многочисленной части общества эта реформа была желаннымъ событіемъ, цёлью давнихъ надеждъ и мечтаній, что, следовательно, реформа была совершенно органическимъ явленіемъ въ общественной исторіи, - какъ мера экономическая и политическая, издавна необходимая для облегченія судьбы громаднаго крестьянскаго класса, для доставленія ему сколько-нибудь человъческаго существованія, и какъ нравственное удовлетвореніе стремленіямъ лучшей части общества. Во-вторыхъ,

что разъ этотъ фактъ совершился, эти лучшія стремленія, вся идея которыхъ состоить въ желаніи, чтобы русская жизнь пріобрѣла •наконецъ гражданскія права и общественную свободу, требуемыя человъческимъ достоинствомъ и достоинствомъ общественной жизни, — эти стремленія получають себ' историческое оправдание и вмъстъ перспективу дальнъйшаго развития; нъть сомнънія, что они будуть пріобрьтать все большую силу и большую надежду успъха. Не нужно особыхъ объясненій, чтобы видъть, какой сильный толчекъ давала реформа всъмъ общественнымъ идеямъ и тому интересу къ народной жизни и исторіи, о которомъ мы говорили. Онъ получиль теперь еще новую сторону. Не говоря о томъ естественномъ чувствъ участія и симпатіи, которое побуждало мыслящихъ людей теснье вникать въ условія этой такъ долго и такъ жестоко и несправедливо забытой жизни, искать въ исторіи объясненія причинъ этого явленія, а въ настоящемъ побуждало искать средствь исправить глубокое причиненное эло и возбуждало въ лучшихъ людяхъ сомненія и вопросы о самыхъ капитальныхъ вопросахъ нашего общественнаго существованія, — крестьянская реформа въ частности ставила прямые политико-экономические вопросы, потому что приносила новое устройство труда для многихъ милліоновъ населенія, устройство, которое должно было подъйствовать на всь экономическія отношенія страны. Естественнымъ образомъ, политико-экономические вопросы должны были распространиться и на прошедшее; для самихъ спеціалистовъ должно было казаться, что политико-экономическія отношенія составляли главныйшую точку отправленія всей исторіи народа, главный мотивъ, опредълившій старое устройство и развитіе общества, которое по наслъдству перешло и къ нашему времени. Понятно, что съ этой точки зрѣнія пріобрѣтали еще большую важность естественное положение страны, характерь ея производительности, условія народнаго труда и т. п., и наконецъ ставился вновь вопросъ о формахъ общественнаго устройства...

Такимъ образомъ сами собою складывались требованія, привлекавшія вниманіе къ культурной исторіи и къ исторіи народной. Только такая исторія могла бы отвѣчать на существенные вопросы о народѣ, его матеріальныхъ и умственныхъ средствахъ, объ истинномъ смыслѣ его прошедшей исторіи, его существенныхъ потребностяхъ въ настоящемъ,—вопросы, которые не могутъ не занимать и не тревожить каждаго мыслящаго человѣка въ обществѣ. До сихъ поръ, къ сожалѣнію, нельзя было сказать, чтобы этотъ новый интересъ успѣлъ выразиться какимъ-нибудь цѣльнымъ историческимъ трудомъ, который бы ясно установлялъ

новую точку зрѣнія, да прошло еще и очень мало времени съ тъхъ поръ, какъ этотъ историческій вопросъ сталь возможень для литературнаго изложенія: до тёхъ поръ на немъ лежало самое строгое запрещение. Но что этотъ интересъ именно таковъ, что решение таких именно вопросовъ дасть въ первый разъ нъкоторую полноту нашимъ историческимъ понятіямъ, въ этомъ едва ли можно сомнъваться: въ исторіи намъ всего больше нужно найти именно объяснение общихъ законовъ, управлявшихъ народной жизнью, и давшихъ ей настоящій характеръ; насъ меньше занимають блестящія торжества на поверхности общества, чёмъ судьба массъ въ его глубинахъ. Въ эту сторону вообще направляются лучшія стремленія литературы: какъ еще ни слабы ем средства, никогда еще народъ не быль въ ней предметомъ такого сильнаго вниманія, въ ученыхъ изысканіяхъ, этнографическихъ странствованіяхъ, въ беллетристикъ и т. д. Книга г. Щанова является прекраснымъ началомъ цельныхъ историческихъ изслъдованій этого рода и составляеть, поэтому, одно изъ наиболье заслуживающихъ сочувствія явленій нашей литературы за последнее время.

До сихъ поръ отсутствіе общихъ трудовъ съ указанной точки зрѣнія и недостаточное опредѣленіе ея программы дѣлали это изученіе чрезвычайно неполнымъ и разбросаннымъ. Кромѣ того, это положение дъла, съ одной стороны, вызывало недовърие въ темъ отдельнымъ попыткамъ, въ какихъ эта точка зренія до сихъ поръ выражалась; съ другой, продолжали безмятежно процвътать сантиментально-умогрительныя теоріи, на которыя такъ падки наши доморощенные философы. Въ самомъ дёлё, спеціальные историки извёстной школы весьма недоверчиво смотрять на новый историческій интересь и склонны считать его произвольнымъ и ненужнымъ. Одни думаютъ, что та чисто государственная исторія, которая разработывалась до сихъ поръ, не нуждается ни въ какой реформъ, а развъ только въ нъкоторомъ пополненіи; другимъ новые историческіе вопросы кажутся в роятно только новымъ родомъ легкомыслія и вольнодумства: всё вопросы для нихъ уже разръшены, существующій порядокъ жизни кажется имъ лучшимъ изъ порядковъ, и предыдущее историческое развитіе вполн'я цілесообразнымь, чтобы достигнуть этого лучшаго изъ порядковъ. Съ другой стороны не трудно замътить, какая путаница понятій господствуеть въ общемъ обиходь, какь масса общества склонна до сихъ поръ увлекаться пустыми словоизверженіями, когда онъ грубо льстять національному тщеславію. Последніе годы въ особенности произвели богатую литературу этого рода, въ которой читатель находиль самыя положительныя откровенія о судьбахъ русскаго народа прошедшихъ и будущихъ, и состояніе мыслей, изображаемое этой литературой, представляеть странное зрѣлище, которое дѣйствительно было бы грустно, еслибъ не было очень смѣшно. Наиболѣе ревностными истолкователями національныхъ вопросовъ являются застольные ораторы, какъ г. Погодинъ, соотвѣтственные публицисты, какъ публицисты большинства нынѣшней отечественной прессы, ученые, какъ авторъ «Россіи и Европы» и пр. Квасной патріотизмъ, фальшивый либерализмъ, самодовольная ограниченность, свирѣпствуютъ теперь больше чѣмъ когда - нибудь, и нужно злое остроуміе Щедрина (см. его новѣйшіе историческіе опыты), чтобы освѣжить читателя послѣ вкушенія подобной философіи и напомнить о здравомъ смыслѣ.

Разъяснение культурно-исторического вопроса, надо надъяться, поможеть наконець установиться более правильнымъ и соответствующимъ делу понятіямъ о нашей прошедшей исторіи и настоящей деятельности. Если упомянутыя метафизическія и хвастливыя изображенія русской жизни не мало поддерживались до сихъ поръ исключительно государственной точкой вренія въ исторіи, въ которой всегда большую роль занимали факты внёшняго политическаго распространенія и господства, то культурная исторія представила бы къ ней важное дополнение и противовъсъ, обращая вниманіе на внутреннее состояніе страны и народа и ихъ культурныя средства. Если громадность государства и его большія военныя силы способны внушать одни представленія объ отношеніяхъ «Россіи и Европы», то совстит другія представленія внушаются сравненіемъ степени ихъ внутренней цивилизаціи, и нътъ сомнънія, что еслибы нужно было сводить общіе счеты между «Россіей и Европой», то въ этотъ счеть пошли бы и силы нравственнаго и умственнаго развитія, и последнія даже гораздо больше чёмъ первыя, и окончательный выводъ изъ этого счета не былъ бы для насъ особенно выгоденъ. Въ самомъ дълъ, внъшнему государственному развитію не всегда соотвътствуетъ и развитіе культурное; расширеніе предёловъ и политическаго вліянія возможно даже при внутреннемъ разстройствъ страны. Въ нашей исторіи, къ сожаленію, быль не одинъ примеръ того, какой обманчивой оказывалась блестящая поверхность политическаго могущества. Военная сила государства, какими бы усиліями и жертвами страны ни достигалась, будетъ конечно доставлять ему политическое вліяніе и даже долго поддерживать обманчивое представление о внутренней его силь, но отсутствие истинной внутренней энергіи, — достигаемой только однимъ путемъ, образованностію и цивилизаціей, — рано или поздно дастъ себя почувствовать печальнымь для страны образомь, и если цёль государства состоить въ достиженіи наибольшаго развитія нравственныхь и матеріальныхъ силь и благосостоянія націи, эта цёль остается недостигнутой. И такое положеніе вещей не можеть быть скрыто. Истинное положеніе средствъ націи всегда можеть быть указано экономическимь мёриломь; никакое блестящее политическое значеніе государства, достигаемое крайнимъ развитіемъ вооруженій, при отсутствіи развитія умственныхъ и культурныхъ силь націи, не спасеть страны отъ торговой и промышленной эксплуатаціи со стороны другихъ, болье цивилизованныхъ націй: въ конць концовъ страна, по общему ходу своихъ дёлъ, займетъ только то мёсто, какое опредёлится ея внутреннимъ умственнымъ, общественнымъ и экономическимъ развитіемъ.

Сознаніе этого рода начинаеть, кажется, составляться наконецъ въ русскомъ обществъ, въ примънении къ нашему собственному положению. Правда, огромное большинство до сихъ поръ продолжаетъ думать иначе; одни по простодушію, другіе по заблужденію, третьи потому, что заинтересованы, думають до сихъ поръ, что для нашей народной гордости сдълано уже все возможное, что намъ остается только проникнуться этой гордостью, и противопоставить романо-германскому міру западной Европы свой греко-славянскій міръ и его независимую цивилизацію. Но другіе начинають уже представлять дело иначе, и не увлекансь внъшнимъ блескомъ, не думая, чтобы достоинство и сила націи опредёлялись размёрами границъ, начинаютъ видёть это достоинство въ гражданскомъ развитіи, въ успехахъ образованія и въ болье высокомъ уровнь и благосостоянии всей народной жизни, и съ этой точки зрѣнія изученіе внутренняго положенія страны и народа получаетъ особенный смыслъ. Это направление общественнаго интереса отражается, какъ мы замъчали, и на исторической наукъ.

Здёсь нужно, быть можеть, сдёлать одну оговорку. Ученые извёстнаго покроя обыкновенно пугаются и открещиваются отъ какихъ-то бы то ни было вліяній общественнаго настроенія на науку; они считають это профанаціей науки. Въ успокоеніе этого схоластическаго страха надо зам'єтить, что это вліяніе вовсе не простирается на самое изсл'єдованіе, и на извлеченіе научныхъ выводовъ и умозаключеній, — но оно существеннымь образомъ д'єтвуеть на выборъ предметовъ изсл'єдованія, на расширеніе горизонта научныхъ изысканій, на бол'єе живое пониманіе д'єла. Общественное настроеніе не можетъ рішать научныхъ вопросовъ, но оно можетъ выдвигать ті или другіе вопросы и заявлять необходимость ихъ научнаго опредієленія; въ этомъ смысл'є

оно можетъ оказывать несомивнное вліяніе на ходъ науки, и полезное противодъйствие ученой формалистикъ. Этотъ страхъ кабинетныхъ ученыхъ самъ по себъ есть любопытное свидътельство о качествахъ ихъ науки: эта наука до такой степени стала далека отъ дъйствительной жизни, что боится малъйшаго приближенія и прикосновенія къ ней, какъ заразы. Кабинетные ученые объясняють свой страхъ великимъ уваженіемъ своимъ въ строгому достоинству науки и высотой научнаго безпристрастія; — но высоту ихъ научныхъ воззреній, къ сожаленію, трудно открыть въ ихъ мертвой книжной учености. На дълъ, конечно, и они не свободны отъ вліяній жизни, и еслибы они были искренни, то согласились бы, что если извъстный историческій скептицизмъ, высказывающійся иногда въ послъднее время, можно назвать введеніемъ не-научныхъ вліяній общественнаго настроенія, то не съ большимъ ли гораздо правомъ можно причислить къ такимъ же вліяніямъ (только худшаго свойства) консервативный піэтизмъ самихъ этихъ ученыхъ и ихъ постыдное равнодушіе къ вопросамъ жизни, касающимся и ихъ собственной области изученія? Въ настоящемъ случав общественный интересъ дъйствоваль именно такъ, какъ мы выше указывали; онъ поддерживаль то стремление познакомиться съ народной жизнью, о которомъ мы говорили, и подъ его вліяніемъ у насъ начали водворяться тъ этнографическія, экономическія и культурныя изученія, которыя прежде были совершенно неизв'єстны литератур'ь въ этой формъ, и которымъ предстоитъ произвести большое измънение въ традиціонныхъ понятіяхъ объ исторіи и настоящихъ потребностяхъ русскаго народа.

Въ этомъ пунктъ, слъдовательно, новые научные вопросы и изысканія идуть парадлельно съ лучшими современными стремленіями общества: ихъ соединяеть одинь интересь къ культурному значенію народной жизни, прошедшей и настоящей, и скептическое отношение къ традиціоннымъ понятіямъ. Еще прежде, чъмъ историческое изучение пришло къ такой точкъ зрънія, этоть скептицизмъ высказался въ литературк въ той крайней антипатіи къ древней Руси и въ томъ возвеличеніи Петра и его реформы, которыя такъ характеризуютъ времена Бълинскаго. Тяжелое чувство настоящей действительности внушало естественную антипатію къ старинъ, завъщавшей худшія стороны этой действительности; старая Русь казалась олицетвореніемъ застоя и невъжества; реформа Петра внушала пламенное сочувствіе, какъ энергическій переворотъ, совершенный въ пользу образованія и, следовательно, правственнаго освобожденія націи. И эта вражда, и возвеличение умърились потомъ подъ вліяніемъ

болъе близкаго и хладнокровнаго изученія, но ихъ источникъ не исчезъ, и ходъ понятій, совершаясь въ области новыхъ, болье богатыхъ чъмъ прежде, данныхъ, сохранилъ свой основной характеръ. Въ литературѣ сохранилось и развилось извъстное скептическое отношение къ традиціоннымъ идеямъ, или просто критическое отношение къ нимъ, которое въ нашемъ обществъ, не привыкшемъ ни къ какой серьезной и сколько-нибудь глубокой критикѣ, сочтено было за скептицизмъ, за невѣріе, за отсутствіе всякаго идеала. Въ устахъ консервативнаго или ретрограднаго лагеря этотъ критическій взглядъ уже на первыхъ порахъ возбудилъ страшную вражду, и для обозначенія этого взгляда принять быль терминь «отрицанія» — какъ говорили еще о Чацкомъ: «все отвергаетъ». Что же это за «отрицаніе»? Если уже Бълинскаго обвинали въ свое время въ «отрицаніи», то на позднъйшую литературу, продолжавшую его дъло, эти обвиненія посыпались въ громадномъ количествъ, особенно въ послѣдніе годы, когда литература вступила на свою открыто-реакціонную дорогу. Обвинители до сихъ поръ ни разу не имѣли настолько ума, или настолько безпристрастія и честности, чтобы вникнуть въ его настоящее значение: они набросились на случайныя крайности и сдёлали изъ нихъ corpus delicti для цёлаго общественнаго направленія; но обвинители забыли, что такія крайности или искаженія неизб'єжны всегда, когда изв'єстное понятіе дълается достояніемъ значительной части общества; они забывали дальше, что самая возможность и характерь этихъ крайностей были прямымъ резудьтатомъ старыхъ общественныхъ нравовь, и что наконець, сколько бы ихъ ни было, онъ всетаки не равнялись тому количеству нравственнаго уродства, какимъ изобилуютъ принципы и дъянія консервативнаго лагеря. Толпа, въ которой всегда преобладають люди мало думающіе, сочла это «отрицаніе», на которое ей указывали, за полное отсутствіе въры во что-нибудь, за «нигилизмъ», которому, по обычаю толны, приданъ былъ тотчасъ же самый неленый и даже порядочно отвратительный смыль 1). Но со стороны людей серьезныхъ было бы лицемъріемъ или рябячествомъ думать, будто бы характеръ новаго литературнаго и общественнаго направленія ограничивался

<sup>1)</sup> Въ жизии если и есть нъчто похожее на «нигилизмъ», то оно создано романомъ «Отцы п Дъти», точно также какъ «Герой нашего времени» расплодиль минмыхъ. Печориныхъ. Въ романъ нарисована была будто бы современная фигура, и люди ограниченные приняли ее за новъйшую модную картинку. Писаревъ, принявши Базарова серьезно, много помогъ успъху этой картинки. «Отцы и Дъти» породили потомъ, какъ извъстно, цълую школу беллетристики, съ которой, надобно полагать, г. Тургеневъ въроятно не особенно желаетъ считаться солидарнымъ.

только невърјемъ ни во что: такое невърје легко могло быть качествомъ людей избалованныхъ, ничего не дълающихъ, барски-лънивыхъ, людей, каковы были Онъгины, Печорины, ограниченные Тамарины и пр.; но вовсе не такихъ людей, какъ главные представители современнаго скептического направленія. Къ сожальнію, рамки, въ которыхъ поставлена наша литература, никогда еще не давали этому направленію высказаться со всей искренностью и полнотой; но и безъ того для всёхъ безпристрастныхъ и неглупыхъ людей должно быть понятно, что «отрицаніе», какимъ характеризуютъ это направленіе, имѣло и имѣетъ весьма положительную подкладку-вольно было писателямь, трактовавшимъ его въ беллетристической формъ, не имъть настолько пониманія, чтобы не увидёть ее, и честной смёлости признать ее. Чтобы объяснить свою мысль, назовемъ Добролюбова. Его дъятельность кончена и у всъхъ передъ глазами. Было бы злостной клеветой или пошлымъ лицемъріемъ говорить, чтобы то «отрицаніе», которое высказывается въ его сочиненіяхъ, было однимъ капризнымъ легкомысліемъ, отсутствіемъ убъжденій и идеаловъ, сухостью сердца, — какъ это говорилось о немъ прямо или косвенно; напротивъ, безпристрастному человъку нельзя не видъть, что источникъ его отрицанія, злой иронической насмёшки, лежаль въ глубоко-любящей душь, которан оскорблялась зрёлищемь общественной действительности, представлявшей, къ сожаленію, слишкомъ обильные поводы къ сомненію, проніи и отрицанію. Если читатель Добролюбова скольконибудь вникнеть въ его основныя мысли и побужденія, передъ нимъ откроется рядъ самыхъ положительныхъ представленій общественныхъ, правственныхъ, литературныхъ, которыя составляли основу его убъжденій и были его критеріумомь. Ему было ненавистно въ литературъ все фальшивое, надутое и ничтожное, чего такъ много въ ней бывало и бываетъ; ему было ненавистно противоръчіе извъстной гладенькой, ничтожной литературы съ дъйствительностью, которая требовала наконецъ какого - нибудь серьезнаго слова; онъ не выносиль литературы, въ которой «все обстояло благополучно», которая принимала видъ глубокомысленно - серьезной учености или видъ тонкаго, изящнаго «искусства», не имън за душой ни единой серьезной мысли или ничего похожаго на дъйствительно высокое поэтическое вдохновеніе; но онъ съ истинной любовью встрічаль въ ней все, въ чемъ было живое человъческое и гражданское чувство и умная мысль, -- такъ встрътиль онъ первую знаменитую статью г. Пирогова о воспитаніи; онъ съ величайшимъ интересомъ следиль за лучшими явленіями такъ-называемой худо-

жественной литературы, и не одинъ изъ нашихъ лучшихъ беллетристовъ встрътиль въ его критическихъ статьяхъ столь умную и широкую опънку своихъ поэтическихъ замысловъ, что она давала имъ даже больше значенія умственнаго и общественнаго, чёмъ, быть можетъ, сознавали сами авторы. Литература была страстью Добролюбова, и это было понятно: въ нашей жизни литература до сихъ поръ остается единственнымъ средствомъ высказываться, внушать обществу болье разумныя понятія о вещахъ, разъяснять ему нравственно - общественныя требованія. Но действительная жизнь и большинство литературы вообще такъ противоръчили его идеальнымъ представленіямъ, что гораздо чаще, чемъ сочувствіе, возбуждались въ немъ движенія совершенно иного рода, — отсюда господство его ироніи, которую большинство принимало за всеобщій сміхть, за отсутствіе всякихъ симпатій и идеаловъ. Редкое остроуміе его критическихъ статей и сатирическихъ стихотвореній накопляло цѣлыя массы смёшного, крупнаго и мелкаго, и это конечно совдавало ему враговъ во всъхъ, кого постигала эта насмъшка. Конечно, не все, на что онъ нападаль, было одинаково важно или одинаково вредно, и накоторое хладнокровіе, быть можеть, умфрило бы иной разъ желчность его сатиры; но если этого не случилось, на это были достаточныя причины-то время было болье полно надеждами чемъ последующее и нынешнее время, и не одному Добролюбову казалось тогда, что наступаеть эпоха новаго обществепнаго труда и новой постановки понятій и проведенія ихъ въ жизнь, и съ другой стороны, и это главное, Добролюбовъ быль замічательно энергическая и цільная натура, которая не хотела-и имела на то внутреннее право сильнаго дарованіявступать въ компромиссы; онъ видель конечно, какъ это возстановляло противъ него цёлую массу литературной и другой вражды, но онъ чувствоваль въ себъ довольно силы выдержать ее, и несомитьно выдержаль бы ее, еслибъ эта вражда осталась на литературной почвь. Наконець для техъ, кто хочеть колоть Добролюбова параллелью съ Бёлинскимъ, мы сдёлаемъ одно замъчаніе. Пусть эти поклонники Бълинскаго припомнять, что его идеальные интересы были также не только литературноэстетическіе, но и общественные; что общественное «отрицаніе» Бълинскаго было все - таки гораздо сильнье, чъмъ имъ теперь кажется, и они должны бы были помнить объ этомъ изъ его разговоровъ или изъ его переписки, напримъръ, изъ извъстнаго исторического письма .къ Гоголи. Вся разница съ Добролюбовымь та, что прошло нъсколько времени общественной жизни и сюжеты отрицанія определились ярче прежняго и стали доступнъе для литературы; Добролюбовъ уже воспринялъ результаты, добытые прежней литературой, и съ самаго начала стоялъ на томъ пунктъ, котораго достигъ Бълинскій къ концу своей дъятельности. Направленіе не было совершенно ново; нова была честная открытая энергія, съ которой Добролюбовъ работалъ вълитературъ противъ отжившихъ традицій и общественнаго лицемърія, — потому что «беззавътнаго увлеченія» и «преданности правдъ» было здъсь гораздо больше, чъмъ могли уразумъть его обличители.

Добролюбовъ былъ высоко талантливымъ и характеристиче скимъ представителемъ новыхъ стремленій литературы и конечно навсегда останется одной изъ самыхъ свътлыхъ личностей въ ея исторіи. На эту личность достаточно было бы указать въ отвътъ на тъ инсинуаціи объ «отрицаніи», которыя теперь въ такомъ ходу. Главныя обвиненія и вопли противъ отрицанія начались позже, когда Добролюбова уже не стало. Понятно, что враждебному дагерю, стоявшему за предметы этого отрицанія, не было никакого разсчета понимать его дъйствительнаго объема и значенія; одни ихъ и дъйствительно не понимали, другіе увидъли, что гораздо выгоднъе вовсе не замъчать ихъ присутствія и просто обвинять противниковъ въ недостаткъ патріотическаго чувства и гражданской благонам вренности; -- такъ и поступили тъ «патріоты-шулера», которыхъ въ тѣ времена хорошо изобразилъ «День». Но, какъ мы зам'втили, скептическое настроение этой, развивавшейся тогда, литературы имбло слишкомъ достаточныя логическія основанія, которыхъ не могъ бы не видёть челов'єкъ безпристрастный и умный. Едва ли нужно много говорить о томь, къ какимъ вопросамъ сводилось содержание этого критическаго взгляда. Въ современной действительности это быль все тотъ же разладъ общественныхъ нравовъ съ самыми умъренными идеальными понятіями, какія внушаеть челов'єку образованіе; тоть же разладь, который издавна стала сознавать наша литература, къ которому въ разной степени и въ разной формъ возвращались всъ лучшіе ея писатели новаго времени, но который литература начинала наконецъ понимать и представлять болье опредъленнымъ образомъ. Въ половинъ пятидесятыхъ годовъ этотъ разладъ какъ будто начиналъ находить себъ примиреніе: тогда было общимъ голосомъ желаніе и предложеніе различныхъ реформъ для улучшенія учрежденій, для возбужденія общественной самодъятельности и т. д. и литература, какъ извъстно, преисполнилась чрезвычайнымъ усердіемъ къ общественнымъ вопросамъ; но въ людяхъ, болъе серьезно смотръвшихъ на дёло, уже вскор'є сталь простывать первый жарь увлеченій и

надеждъ, и они начинали предвидъть, что многое изъ этихъ надеждъ останется только благимъ желаніемъ и едва ли скоро дѣломъ, что старые нравы и привычки еще слишкомъ сильны въ большинствъ и что истинное улучшение общественнаго состояния могло бы быть произведено только гораздо болъе глубокими реформами, чёмъ тв, до которыхъ способна была додуматься общественная масса. Это было конечно заключение самое обезнадеживающее, но, къ сожальнію, очень справедливое: прошло немного лътъ и общество, еще недавно столь либеральное, вернулось опять на свою старую дорогу. Гдъ же причины этого безсилія, этой крайней несостоятельности общественныхъ понятій, въ которой надобно было еще разъ убъждаться? Сомнъніе, возбуждаемое современнымъ обществомъ, естественнымъ образомъ переходило и на его прошедшее, и по прежнему, но сильнее, чемъ прежде, стала чувствоваться необходимость исторически провърить тъ принципы, на которыхъ совершалось его развитие. Эти принципы, вообще, конечно не имели въ себе ничего такого исключительнаго, что бы принадлежало только русской жизни, что ставило бы ее внъ общечеловъческихъ условій и исключало сравнительно-исторические выводы, — какъ это часто утверждали славянофилы и квасные патріоты, — а это сравнительно-историческое изучение не могло не указывать истинной ценности тёхъ идей, на которыхъ строилась старая русская жизнь и изъ которыхъ хотятъ навсегда сдёлать условіе и новой русской жизни. Еслибы у насъ была сколько-нибудь живая историческая литература, отъ нея надо было ждать какого-нибудь отвъта на эти вопросы...

Въ такомъ положении находится брожение общественныхъ понятій и вижсть представленій о свойствахь исторической русской жизни, достоинствъ ея традицій и ея настоящихъ результатахъ. Понятно, что различіе двухъ точекъ зрѣнія, доходящее до прямой противоположности, можетъ быть выяснено и опредёлено только ближайшимъ изслёдованіемъ тёхъ вопросовъ, на которыхъ сосредоточивается сущность разногласія. Къ сожальнію, какъ мы замьчали, литература до сихъ поръ мало сдёлала въ этомъ отношеніи, хотя, кажется, не столько по недостатку силь или желанія, сколько просто потому, что не могла этого сдълать при ея неблагопріятныхъ условіяхъ, исключающихъ возможность вполнъ свободной критики; между тъмъ въ ней именно были бы необходимы и могли бы быть полезны труды, направленные къ изследованію процессовъ и оценке результатовъ историческаго развитія, а вмёстё съ темъ и къ разъясненію тіхъ туманныхъ понятій, заблужденій и самообольщеній, которыя господствують вь огромномь большинстві общества. Воть почему въ особенности пріобрітаеть большой интересь вышедшій недавно трудь г. Щапова. Предметь его—одинь изъ любопытнійшихь и важнійшихь вопросовь, какіе только представляются русскому историку и просто образованному человіку.

Первый трудъ г. Щапова, обратившій на себя вниманіе своими достоинствами, было его извъстное изслъдование о расколь, одно изъ нервыхъ, гдь этотъ предметъ изследовался дъйствительно съ научными пріемами, какъ живое историческое явленіе народной жизни. За этой книгой следоваль рядь общихъ очерковъ и частныхъ изысканій: «Великорусскія области и смутное время 1606—1613 г.»; «Земство и расколь»; «Историческіе очерки народнаго міросозерцанія и суевфрія (православнаго и старообрядческаго)»: «Этнографическая организація русскаго народонаселенія»; Историко-географическое распредёленіе русскаго народонаселенія»; «Общій взглядъ на исторію интеллектуальнаго развитія въ Россіи» 1), и наконецъ зам'вчательныя этнографическія изследованія, сделанныя г. Шаповымь уже въ Сибири, въ отдаленномъ Туруханскомъ крав, по поручению Сибирскаго отдёла Географическаго Общества. Въ этихъ трудахъ г. Щаповъ обращался вообще къ тъмъ сторонамъ старой жизни и тъмъ явленіямъ историческаго развитія, которыя до сихъ поръ оставались, несмотря на всю ихъ важность, наименье разработанными. Таковы вопросы о ближайшемъ опредълени естественныхъ вліяній страны, абиствовавшихъ на склалъ народнаго ума и характеръ быта; о первоначальныхъ этнографическихъ свойствахъ племени и его дальнъйшихъ видоизмъненіяхъ; объ исторіи народныхъ представленій о природ'я, челов'як'я, религіи и т. д., какъ онъ складывались въ доисторическія времена язычества и потомъ переработывались подъ вліяніемъ византійскаго христіанства; о позднѣйшихъ явленіяхъ въ области народной религіозной мысли, о характер'в самод'вльной религіи народа-расколь; объ общественныхъ представленіяхъ и обычаяхъ, развивавшихся въ народъ независимо отъ административныхъ порядковъ его жизни или наперекоръ имъ; о современномъ характеръ народнаго ума и т. д. Труды г. Щапова не свободны отъ недостатковъ: до сихъ поръ они оставались чрезвычайно отрывочны; начатые по широкой программ', редко доводились до конца; отыскивая характеристическія черты народной жизни, авторъ неръдко преувеличивалъ ихъ значение и слишкомъ рельефно изо-

<sup>1)</sup> Эти изслёдованія печатались въ «Отеч. Запискахь», въ «Библ. для Чтенія», «Времени», «Журналё Мин. Нар. Просвещенія», въ «Русскомъ Слове» и «Делё».

бражая сочувственныя ему стороны ихъ, забывалъ о другихъ явленіяхъ и фактахъ, ограничивавшихъ ихъ действительное значеніе, и оттого неродко впадаль въ большія заблужденія. Но при всъхъ подобныхъ недостаткахъ, труды его не могутъ не вызывать большого сочувствія по св'єжести мысли, по живой любви къ изученію коренныхъ, слишкомъ забытыхъ сторонъ народной жизни, неръдко по замъчательному умънью схватывать характеристическія особенности, переноситься въ быть старыхъ далекихъ временъ и вникать въ его жизненныя представленія. Это качество, способность живого пониманія исторических эпохъ, чрезвычайно ръдко между нашими историками: большинство ихъ относится къ дёлу съ такою книжною сухостію, съ такимъ безучастіемъ смотрить на движущія силы исторической жизни, съ такою оффиціальною безжизненностію повторяеть давно избитыя вещи, что живое отношение къ делу, какое мы встречаемъ въ трудахъ г. Шанова, представляется очень пріятнымъ исключеніемъ изъ общаго правила. Тема, на которой онъ остановился нынъшній разъ, есть, безъ сомньнія, одна изъ самыхъ любопытныхъ темъ нашей исторіи.

Вопросъ объ умственномъ развити русскаго народа не представляеть особенныхъ историческихъ трудностей, если взять его въ прямомъ тесномъ смысле: не трудно было бы, собравши главивития данныя разныхъ періодовъ, увидеть объемъ понятій и знаній и опред'ялить умственный уровень общества сравнительно съ содержаніемъ современной общечеловіческой образованности. Несмотря на то, этотъ вопросъ не меньше, если еще не больше другихъ, былъ запутанъ нашими историками; онъ быль даже затемняемъ до такой степени, что относительно его до сихъ поръ господствуетъ множество самыхъ странныхъ и нелѣпыхъ представленій. Довольно, напр., вспомнить теорію о гніеніи современнаго Запада, отъ котораго—по словамъ этой теоріи — намъ не только нечего ждать, но и следуеть всячески удаляться, чтобы не заразиться гніеніемъ и заняться создаваніемъ своей самобытной цивилизаціи. Эта теорія, надъ которой довольно см'емлись въ свое время, и которая опять находить прозелитовъ въ виде поклонниковъ «почвы», «славянской идеи» и т. п., извращаетъ вопросъ объ умственномъ развитии русскаго народа до крайней уродливости. Теперь опять неръдко слышатся голоса, что Западъ намъ не нуженъ, что мы уже достигли всего, что можетъ дать европейская цивилизація, что надо строить свою, и для этого стоитъ только черпать въ глубинахъ въковой народной мудрости и т. д. Естественная вещь, что въ защиту подобныхъ теорій трудно было бы подъискать какіе-нибудь аргументы въ

исторіи древняго русскаго образованія и что ссылка на него доказала бы нъчто совершенно противоположное. Но защитники этихъ теорій не затруднялись: они смёло говорили о замёчательномъ «духовномъ просвъщени» древней Руси, восхваляли мистическую философію русскихъ аскетическихъ мыслителей, одинъ изъ которыхъ (какъ утверждалъ въ свое время Шевыревъ) опередилъ и превзошелъ глубиной самого Гегеля; они говорили о замѣчательномъ развитін «языкознанія» въ древней Россіи, доказывали превосходство Нестора надъ какимъ-нибудь западнымъ лътописцемъ и т. п.; или, оставляя невыгодныя сравненія древней Руси съ европейскимъ Западомъ въ умственномъ отношении, говорили о нравственныхъ ел достоинствахъ, объ идеал' кротости въ Иль Муроми, о теплой в вр въ старыхъ легендахъ, о трогательной религіозной наивности въ старой живописи, напоминающей Беато Анджелико и т. д. Составлялся рядъ мнимыхъ аргументовъ, при которомъ забывалось только, что «духовное просвъщение», напр., ограничивалось повторениемъ византійской схоластики и кончилось страшнымъ невѣжествомъ и религіознымъ огрубівніемъ XVI — XVII столітій; что мистическое глубокомысліе русскихъ философовъ на византійскій ладъ вовсе не составляло особенно завиднаго пріобрътенія, а скоръе напротивъ; что превосходство Нестора надъ Ламбертомъ Ашаффенбургскимъ не даетъ никакого правильнаго понятія объ относительномъ объемъ образованности двухъ странъ; что аргументы отъ правственныхъ качествъ очень произвольны, особенно когда кротость Ильи-Муромца не безъ основанія подвергается сомньніямь, а трогательная религіозная наивность поэтическихъ легендъ выражалась въ практической жизни безграничнымъ грубымъ суевъріемъ, которое одинаково господствовало во всъхъ классахъ народа и не выкупалось до самаго Петра никакимъ признакомъ высщаго образованія въ какомъ-нибудь классь общества. Преобладающій результать до-петровскаго умственнаго развитія была крайняя бъдность въ знаніяхъ, даже самыхъ первоначальныхъ, и вражда къ наукъ какъ дълу богопротивному, и это печальное состояние общества любители археологическихъ идеаловъ представляли чемъ-то въ роде золотого века «пельнаго развитія». Такая же путаница и неясность понятій господствуетъ относительно умственнаго развитія русскаго общества и народа со временъ Петра Великаго. Въ течение XVIII-го столътія въ нъсколько образованномъ обществъ не было, за немногими частными и неважными исключеніями, сомнівній о значеній его реформы; Петръ вообще представлялся въ свътъ панегириковъ Өеофана и Ломоносова, и это было очень естественно:

память человъка, «насадившаго науки» въ Россіи, была еще очень свёжа; наука, еще очень, правда, слабая, была однако предметомъ гордости-она такъ еще недавно была пріобрътена, и еще такъ не велико было число людей, которые могли считать себя образованными. Но Карамзинъ — какъ это и было глубоко согласно со всёмъ его характеромъ-сталъ сомнёваться въ реформъ: она не соотвътствовала консервативному складу его понятій, и московскій царь XV-го въка нравился ему больше. Эта антипатія въ реформ'в достигла своего апогея въ старой славянофильской школь. «Петербургскій періодь» казался ей только насильственнымъ и логически-ошибочнымъ перерывомъ стараго русскаго развитія, неправильнымъ толчкомъ въ сторону отъ прямой настоящей дороги (свою собственную дъятельность эта школа представляла какъ бы продолжениемъ, вновь завязанной нитью этого прерваннаго преданія). Такъ какъ à priori предполагалось, что народъ историческій долженъ имъть свою особую цивилизацію, имъ самимъ созданную соотвътственно его истинному характеру, то такая цивилизація поставлена была и задачей для русскаго народа. Рядомъ съ этимъ развилась и упомянутая теорія о гніеніи Запада, которое служило лишнимъ аргументомъ для поощренія русскихъ чисто-народныхъ стремленій; и если связь съ Европой была въ XVIII-мъ въкъ роковой ошибкой Петра, то еще меньше увлечение западными идеями могло найти оправдание въ наше время. Легко себъ представить, какую путаницу понятій порождало такое ученіе. Когда въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ русской образованной жизни развилось то стремление къ народному, о которомъ мы выше говорили, и въ литературъ стали впервые сказываться чисто русскіе мотивы содержанія и формы, это быль конечно несомныный усижхь общественнаго самосознанія, но въ то время далеко немногіе поняли настоящій смыслъ этого движенія и его отношеніе къ умственнымъ задачамъ, которыя лежали передъ русскимъ обществомъ. Многимъ показалось, что это обращеніе къ народному есть уже вѣнецъ дѣла — когда оно было только его началомъ: отсюда выходила та преувеличенная оцънка этой едва только завязавшейся связи съ народомъ, какую мы неръдко встрътимъ въ тогдашней литературъ. Немного было людей, которые при этомъ интересъ къ народу главнымъ образомъ руководились побужденіями общественнаго, гражданскаго свойства и сохранили должное критическое отношение къ культурной сторонь дыла, къ степени умственнаго развитія народа; только эти немногіе цінили вірно настоящее положеніе этого развитія, его недостатки и тъ усилія, какія еще должны предстоять народу и обществу на этой дорогѣ. Но другіе, и такихъ было очень много, теряли это критическое отношение; они думали. что уже такое, какое тогда было, сближение съ народомъ или изученіе народной жизни разр'вшаетъ всі вопросы, предстоящіе обществу, и внадали въ славянофильство — совстмъ или почти совстмъ: имъ казалось, что размъры русскаго умственнаго развитія уже очень значительны, что мы усвоили себ'в европейскую науку и пріобръли столько самостоятельности, что можемъ презрительно относиться къ нашему прежнему подчинению западной образованности и можемъ заняться созиданіемъ своихъ собственныхъ философскихъ и общественныхъ теорій, на основаніи своихъ особенныхъ «русскихъ идей»; или вообще, увидъвъ въ тогдашней, даже оффиціально провозглашенной «народности» последній пункть дороги, открытой Петромъ Великимъ для русской государственной и умственной жизни, сочли возможнымъ и приличнымъ успокоиться на лаврахъ и принять тонъ самодовольнаго отношенія къ Европъ. Чистое славянофильство имъетъ, собственно говоря, немного приверженцевъ въ нашемъ обществъ и литературъ; но славянофильство смъшанное, или новыя видоизмъненія квасного патріотизма, преувеличенныя понятія о размірахъ русскаго мышленія, чрезвычайно распространены, и въ своихъ практическихъ последствіяхъ, конечно, очень вредны. Въ последніе годы, въ особенности, приходится читать и слышать много задорныхъ самовосхваленій и вызововъ Европъ: то мы узнаемъ въ одно прекрасное утро, что у насъ господствуетъ такая же свобода слова, какъ въ Нью-Іоркъ, то мы причисляемъ къ своимъ героямъ Гуса, который будто бы только примёнивши наши принципы, началъ великій перевороть въ умственной жизни Европы, - то мы говоримъ о міровомъ значеній русскаго языка и литературы, то собираемся присоединять англиканскую церковь и т. д. Все это обнаруживаеть такія странныя понятія о разм'єрахъ нашей цивилизаціи и ея отпошеніяхъ къ цивилизаціи европейской и американской, что становится печально за наше «самосознаніе». Правда, что изреченія г. Погодина о Нью-Іорк в или о Гусь считаются просто за шутовство; но если его такъ много, что думать объ этомъ господствъ шутовства?

Настоящій трудъ г. Щапова есть только отрывокъ изъ обширнаго изслѣдованія объ умственномъ развитіи русскаго народа, какъ говорить авторъ въ примѣчаніи на первой страницѣ. Такимъ образомъ, по плану автора, который впрочемъ не говорить ничего о дальнѣйшихъ частяхъ этого плана, въ настоящемъ случав онъ останавливается только на одной сторонв своего предмета, на соціально-педагогическихъ условіяхъ, подъ которыми совершалось это развитіе. Твмъ не менве точка зрвнія, принятая здвсь авторомъ, ставить вопросъ столь широко, что изследованіе обнимаетъ многія самыя существенныя условія русскаго умственнаго развитія. Мы постараемся указать сущность положеній г. Щапова.

Авторъ съ первыхъ строкъ выставляетъ то основное явленіе, которое проходить черезь всю исторію русскаго народа и своими последствіями чрезвычайно замедляеть его умственное развитіе и въ старину и въ настоящее время. Этимъ явленіемъ было преобладаніе, въ теченіе многихъ въковъ, практической работы надъ теоретической мыслью, внёшнихъ чувствъ надъ разумомъ. рабочаго народа надъ мыслящимъ классомъ, и вследствіе того крайняя слабость теоретического мышленія въ народь: въ теченіе многихъ въковъ высшіл способности ума, логическое отвлеченіе, сравненіе, обобщеніе не развивались вовсе, и народъ, несмотря на тёсную связь своего труда съ областію природы, несмотря на необходимость изученія свойствъ и вліяній этой природы, остался надолго, а въ массъ и до сихъ поръ, на самой низшей ступени пониманія природы, на чисто чувственной, реальной наглядности. Для сознанія научной отвлеченной мысли недостаточно однако этой одной внешней наглядности, и такъ какъ у русскаго народа не работали высшія способности ума, то онъ не могъ никогда создать науки, и не способенъ былъ къ той умственной деятельности, которая въ западной Европе уже въ средніе въка заявила себя пытливостью схоластиковъ и началомъ скептицизма и приготовила великое движение европейской мысли со временъ возрожденія наукъ и до настоящаго времени. Указанная характеристическая черта проходить пъликомъ черезъ весь древній періодъ русской исторіи, и своимъ долгимъ вліяніемъ на народный умъ действовала крайне невыгоднымъ образомъ на умственное развитие націи и въ эпоху послъ-петровскую, когда явилось наконецъ сознание этой умственной слабости и желаніе восполнить отсутствіе образованія и умственнаго развитія, тяготъвшее такъ долго надъ русскимъ народомъ.

Что это основное явленіе ѝ обширность его вліянія указаны здісь совершенно вірно, въ этомъ не будеть сомніваться ни одинь безпристрастный человікь. Все дальнійшее изложеніе г. Щапова носвящено объясненію и доказательству этого общаго взгляда: сначала онъ указываеть историческое развитіе этого характеристическаго явленія, затімь подробно излагаеть его по-

слъдствія, которыя отражаются на современномъ состояніи рус-

скаго умственнаго развитія.

Впрочемъ г. Щаповъ мало останавливается на тъхъ первоначальныхъ причинахъ, которыя вызвали это явленіе, в роятно предполагая объяснить ихъ подробнее въ другомъ месте. Но во всякомъ случат онъ видитъ эти коренныя причины очень далеко—въ племенныхъ свойствахъ народа. Въ историческомъ народъ не было ни высшей дъятельности мысли, ни мыслящаго класса, потому что ихъ не было и въ зародышт его исторіи, въ первоначальномъ племени, изъ котораго онъ вышелъ. «Племена, вошедшія въ составь русскаго народа, общества и государства, въ началъ русской исторіи стояли еще на самой низкой, примитивной степени своего интеллектуальнаго развитія. Со временемъ, -- говоритъ г. Щаповъ, -- эту мысль во всей точности и подробности раскроетъ и подтвердитъ и историко-этнологическая краніологія племень, начинавшихь русскую исторію». Сославшись на антропологическія изысканія московскаго общества любителей естествознанія, правда еще весьма немногія, авторъ принимаетъ, что врожденныя свойства племени не были благопріятны для самостоятельной умственной діятельности и въ немъ не могъ выдвинуться самостоятельный мыслящій классъ. Какъ ни шатки еще эти антропологическія изысканія, — которымъ однако несомивнио предстоить внести свои выводы въ рвшеніе этого вопроса, авторъ находить подтвержденіе своего положенія въ чертахъ древнівишаго славянскаго и русскаго быта. Въ этомъ быту, предшествовавшемъ исторической жизни и еще хорошо памятномъ первымъ летописцамъ, действительно было еще полное господство фетишизма и грубъйшихъ минологическихъ формъ; въ этомъ быту не было отвлеченнаго понятія о божествъ или даже такихъ антропоморфическихъ представленій, какъ въ миеологіи грековъ и римлянъ, и наконецъ, въ немъ еще не успълъ образоваться жреческій классь въдуновъ или знахарей — и самое знахарство, неорганизованное и случайное, не руководилось никакими здравыми началами мысли, а только галлюцинаціоннымъ, минико-фантастическимъ настроеніемъ. Вслъдствіе того русское племя, лишенное и умственной самостоятельности и руководящаго мыслящаго класса, «необходимо должно было подчиняться, во-первыхъ, интеллектуальному вліянію и господству скандинаво-германскихъ, варяжскихъ князей и дружинниковъ, имъвшихъ больше возможности интеллектуально развиться подъ вліяніемъ обширныхъ морскихъ походовъ, морской торговли и пр., во-вторыхъ, интеллектуальному перевъсу византійской церковно-учительной іерархіи, сильной и вліятельной если не физико-математическимъ ученіемъ Аристотелей, Эвклидовъ, Эратосееновъ, Архимедовъ и пр., то догматикой Златоустовъ, Григоріевъ Назіанзиновъ, Іоанновъ Дамаскиныхъ и пр.».

Такимъ образомъ призваніе варяговъ и принятіе христіанства, два господствующія событія древнійшей русской исторіи, были въ тъсной связи съ состояніемъ умственнаго развитія народа, были неизб'єжнымъ его посл'єдствіемъ. Масса народа, занятая физическимъ трудомъ, и на той степени умственнаго развитія, необходимо должна была подчиниться вліянію такого класса, который «будучи свободенъ отъ физическихъ работъ народа, болъе или менъе превосходилъ его по развитію своей физической или интеллектуальной силы и вліятельности». Эти классы явились съ варягами и греками. Поэтому русскій народъ, при первомъ появлении своемъ въ исторіи, и подчиняется, въ самомъ воспитаніи своей мысли, во-первыхъ, византійскому церковно-учительному классу, который явился сначала въ лицъ византійскихъ грековъ, составлявшихъ первую русскую церковную іерархію, и «затъмъ, будучи свободенъ отъ работъ черныхъ людей и обезпеченъ жалованными десятинами, землями и работами народными, мало-по-малу организовался въ самобытный, византійско-славянскій церковно-учительный классь, ставшій надолго во главъ умственнаго воспитанія и направленія русскаго народа»; во-вторыхъ, русскій народъ, испытавши недостаточность своего земскаго порядка, самъ, вмъстъ съ финскими племенами, подчинился власти варяжскаго княжескаго рода, «который потомъ, обрусѣвши и вънчавшись византійской мономаховой діадемой, мало-по-малу возвысился въ наслъдственный родъ или домъ самодержцевъ всероссійскихъ и сталъ главнымъ самодержавнымъ регуляторомъ всей умственной жизни русскаго народа и общества». Причина, почему именно отсюда пришли эти новыя силы, лежитъ въ природномъ положеніи русской земли, на пути «изъ варягъ въ греки». Этимъ путемъ и пришли два умственно-вліятельные класса.

Оба они дъйствовали согласно. Варяжскіе князья приняли христіанство, власть вступила въ тъсный союзъ съ церковью, и весь характеръ стараго русскаго образованія опредълился византійскими преданіями, орудіемъ которыхъ былъ русскій церковно-учительный классъ. Вліяніе Византіи было полное, господствующее. Для умственнаго развитія древней Россіи оно имъло самые печальные результаты: оно не помогло, наслъдованному отъ старины, отсутствію высшей умственной дъятельности, и даже поставнло ему помѣху въ будущемъ, давъ умамъ совершенно исключительное, ненаучное направленіе. Особенности византійскаго

вліянія г. Щаповъ опредѣляетъ двумя чертами: во-первыхъ, совершеннымъ преобладаніемъ восточно-византійскаго теологическаго начала надъ классико-космологическимъ (т.-е. надъ старыми преданіями классической литературы, сохранявшей результаты греческой и римской философіи и естествознанія) и, во-вторыхъ, совершеннымъ преобладаніемъ вѣры и правственнаго начала надъ разумомъ и мыслью.

Византія и не могла оказать иного вліянія. Періодъ восточной имперіи быль уже временемь смерти для старой классической литературы и науки. Византія съ первыхъ шаговъ своего существованія отказалась отъ преданій классическаго міра, какъ языческихъ, и всѣ свои силы употребила на метафизическую теологію.

«При выродившейся наукъ, -- говорить авторъ, -- Византія, очевидно, не могла возбудить и импульсировать развитія научной мыслительности въ русскомъ народъ. Въ самомъ христіанскомъ ученіи, Византія, въ длинный періодъ схоластико-догматическихъ словопреній, почти нисколько не развивала умственно-образовательныхъ идей христіанства о челов'якъ, объ обществъ и общественных отношеніяхъ, о началахъ любви и братства и т. п. Въ это время она только выработала и твердо, неподвижно установила догмать о трехъ ипостасяхъ божества, о поклонении св. иконамъ, о почитаніи Богородицы и святыхъ, и разработала въ восточномъ духъ церковную архитектуру, церковное богослуженіе, церковное п'вніе и церковную обрядность. Все это Византія передала и Россіи. Порабощенная и угнетенная потомъ турками, она и вовсе поступилась теми умственно-образовательными средствами, завъщанными древне-греческимъ знаніемъ, какія представляли, напр., творенія Аристотеля, Птолемея, Эвклида, Гиппократа и другихъ классическихъ геніевъ. Всѣ ея древнія рукописи достались не Россіи, а Западу. Такимъ образомъ западные умы, предвосхитивши произведенія классическаго греческаго генія, напередъ импульсированы были ихъ идеями къ могучему научному развитію, а Россія лишилась и этого умственно-образовательнаго импульса и отстала отъ Запада».

Этотъ переходъ остававшагося въ Византіи классическаго наслъдія на Западъ очень характеристично опредъляетъ русскія отношенія къ Византіи. Къ намъ шло одно только церковное и въроучительное содержаніе ея литературы; никакія знанія классическаго въка, философскія и космологическія, которыя могли бы возбуждающимъ образомъ дъйствовать на мысль—не проникали къ намъ совершенно, несмотря на тъсныя связи съ византійцами: у насъ не оказывалось ни интереса къ этимъ зна-

ніямъ, ни пониманія. Единственныя космологическія свътьнія. отвъчавшія тогдашнему характеру русской мысли, были ть, какія представляль Козьма Индикопловь; и въ то время, когда Колумбъ уже открывалъ Америку, и еще долго послѣ того русскіе твердо держались воззрѣній VI-го вѣка и воображали землю четвероугольной плоскостью, со ствнами и небомь въ видв крыши, съ адомъ подъ землей и царствомъ небеснымъ надъ облаками. Послѣвиаденія Византіи, тѣ немногіе ученые, которые сберегали классическія преданія, и не подумали искать спасенія въ Россіи для себя и для вывезенныхъ ими произведеній древней литературы: они отправились въ Италію, гдв справедливо ожидали себъ лучшаго убъжища. Задолго до этого времени Европа уже доискивалась классической науки, и, еще не имъя подлинныхъ произведеній древности, изучала и заимствовала ихъ изъ третьихъ рукъ, отъ испанскихъ арабовъ. Когда наконецъ, между прочимъ при помощи византійскихъ эмигрантовъ, классическое изученіе расширилось, эпоха Возрожденія отм'єтила собою громадный переворотъ въ движеніи европейской мысли. Понятно, что Россія осталась чужда этому движенію. Въ то время, когда классическое міровоззрѣніе, воспринятое тогда со всѣмъ увлеченіемъ новаго умственнаго интереса, освёжало европейскую мысль отъ мрачной религии и схоластики среднихъ въковъ, когда рядомъ съ этимъ европейскій умъ приходиль въ великимъ открытіямъ, уже въ самомъ началѣ указывавшимъ свое міровое значеніе, къ открытію книгопечатанія и новыхъ частей света, когда совершалась реформація, — въ русской умственной жизни продолжался тотъ же застой; но съ теченіемъ времени онъ пріобр'яталь все болье и болье рызкій характеры настоящей вражды къ наукь. Наука сдълалась совершенно непонятна старой Россіи: она казалась не только безбожіемъ, но прямымъ внушеніемъ дьявола, или мягче, нечистой силы.

Наши историки обыкновенно стараются обходить это положеніе вещей, и иногда съ нікоторою гордостію говорять о томъ, что въ Москві стали наконець собирать греческія рукописи, что въ патріаршей библіотекі находились сокровища классической литературы, что въ Москву прійхаль ученый Максимъ Грекь и т. д.,—въ доказательство, что и старая Русь иміда уваженіе къ наукі. Довольно однако вспомнить, что въ числі этихъ греческихъ рукописей огромное большинство состояло изъ той же византійской литературы, что здібсь было только самое небольшое число произведеній классической древности, и что эти посліднія лежали безъ всякаго употребленія, совершенно мертвымъ матеріаломъ. Ученость Максима Грека была опять чисто визан-

тійская: живя и учась въ Италіи, онъ не вывезъ оттуда ничего изъ тъхъ новыхъ идей, которыя въ то время уже наполняли европейскую литературу; онъ только утвердился въ традиціонной схоластикт, которая впрочемъ все-таки далеко превышала тогдашній уровень русскаго разумінія. Такимъ образомъ классическія вліянія эпохи Возрожденія остались чужды русской умственной жизни, и г. Щаповъ очень върно указываетъ, что вследствие того они и после не имели пикакой органической связи съ этой жизнью. Русскій народъ явился на умственную дъятельность въ томъ новомъ періодъ человъческаго знанія, когда уже завершилось значеніе древней цивилизаціи, и когда это значение стало чисто историческимъ, и потому русскому народу суждено закономъ всемірной исторіи возбудиться къ умственной жизни уже новымъ западно-европейскимъ богатствомъ ведикихъ, міровыхъ идей и открытій, а не старымъ запасомъ зачаточныхъ знаній классическаго міра. Классицизмъ теперь отжилъ свое время и сталь чисто археологической силой, и потому въ рус-. скихъ школахъ съ XVIII-го века онъ былъ уже анахронизмомъ и мертвою буквою: такимъ же или еще худшимъ анахронизмомъ онъ остается конечно и въ наше время, въ нынъшнихъ школахъ.

Итакъ, византійское церковное ученіе въ своемъ исключительно теологическомъ и нравоучительномъ направлении, нисколько не заботилось объ умственномъ развитіи. Правда, что заботы о нравственномъ образованіи могли быть очень необходимы для искорененія той грубости нравовь, какая господствовала въ русской жизни. Но упущение образования научнаго дълало то, что не достигались и цёли нравственныя. За недостаткомъ развитія теоретическаго разума, не развивался и разумъ практическій, и д'яйствительно русскіе нравы XVI—XVII в'яка мало говорять о пользъ нравоученій византійской литературы. Г. Щаповъ приводить изъ Посошкова описание жизни русскихъ дворянъ при Петръ Великомъ: они бъгали отъ ученія и отличались самыми грубыми нравами-разбойничали цълыми бандами, въ кулачныхъ бояхъ находили пріятное развлеченіе, безнаказанно мучили крестьянъ, погрязали въ пьянствъ, воровствъ и другихъ порокахъ, вели себя въ деревнъ «какъ львы», и уклоняясь отъ ученія, котораго требоваль Петръ, зальзали въ озеро по бороду, уходили даже къ раскольникамъ въ лъсные скиты... Далье, это упущение умственнаго образования совершению отдалило народъ отъ всякой науки, и сделало ее не только ему чуждой, но и возбудило къ ней суевърную боязнь и отвращение, и не только въ массъ, но и въ высшихъ классахъ стараго русскаго обще-

ства. Наконецъ, это особенное распространение одной въры, не осмысленной знаніемъ, порождало страсть къ религіознымъ спорамъ, въ богословствованію, порождало множество сектъ и суевърій, загромождавшихъ жизнь и вредныхъ для умственнаго развитія, и наконецъ страшную религіозную нетершимость къ иноземцамъ. До какихъ размъровъ доходила эта страсть къ религіознымъ вопросамъ и спорамъ, и какое содержаніе было предметомъ этихъ споровъ, объ этомъ множество свидетельствъ доставляеть исторія многочисленныхь отдёловь нашего раскола; еще недавно русское сектаторство обращало на себя общественное внимание некоторыми сторонами своими, которыя обнаруживали по истинъ ужасающие размъры религіознаго заблужденія. Съ другой стороны религіозная и національная нетерпимость отразилась онять чрезвычайнымъ вредомъ для образованія, потому что въ старой Россіи совершенно закрывала самые источники, изъ которыхъ русская жизнь могла получать какія-нибудь умственныя возбужденія, а въ новой Россіи продолжала ставить большія препятствія распространенію образованія въ народь, потому что вся страшная энергія Петра Великаго не въ состояніи была переломить упорнаго недов'єрія ко всему иностранному. и въ томъ числъ къ его собственнымъ предпріятіямъ.

Господство византійской системы до Петра Великаго было полное. Сколько ни старался Петръ переломить умственную льнь и суевьрія, которымь такь покровительствовала эта система, какъ ни противодействоваль ей самой, но его усилія не могли однако восторжествовать надъ вековыми понятіями. Въ сущности, эта система продолжала сохранять огромное вліяніе и впоследствіи: проводникомъ ел въ народной жизни служило тоже полное отсутствие образования въ самомъ народъ и прежчее византійское воспитаніе въ томъ церковно-учительномъ классь, который, по прежнему, всего больше близокъ быль къ народу и могъ им'єть вліяніе на складъ его мніній. Воспитаніе духовенства улучшилось противъ того, чемъ оно было въ старой Россіи, но и теперь шло въ томъ же самомъ направленіи. Высшія духовныя училища, академіи, основанныя въ Кіевъ и въ Москвъ, съ чисто византійскимъ характеромъ, съ конца XVII-го стольтія все болье и болье принимали схоластическія формы католическихъ школъ, и стали разсадникомъ низшихъ школъ, воспитывавшихъ духовенство. Схоластическая теологія составляла главный, единственный предметь изученія, и эта теологія, какъ прежде, исключала всякое другое знаніе реальнаго и св'єтскаго научнаго характера. Г. Щаповъ собралъ несколько самыхъ оригинальных фактовъ въ образчикъ той странной науки, которая преподавалась въ этихъ учрежденіяхъ. Реформа Петра захватила своимъ первымъ образовательнымъ вліяніемъ только небольшой кругъ людей, который медленно увеличивался, и не говоря о народной массъ, даже въ высшемъ дворянскомъ слоъ общества еще долго продолжалъ существовать складъ понятій, наслъдованный отъ старины, прежняя умственная неразвитость, суевърія и вражда къ наукъ.

Этотъ характеръ умственной жизни-отсутствие самостоятельнаго мышленія, подчиненіе церковно-учительному сословію, отсутствіе въ народъ свободно-мыслящаго класса-имълъ вообще то следствіе, что народъ, какъ въ матеріальномъ быту, такъ и въ умственной своей жизни подчинился вполны государственной системъ опеки. Народъ наконецъ совершенно сложилъ съ себя умственныя заботы. «Самъ всецёло занятый вековой, страдной борьбой за существование среди доставшейся ему на долю суровой свверной природы и скупой на дары и трудно-доступной физической экономіи русской земли..., народъ русскій, естественно, въ періодъ колонизаціоннаго земскаго строенія и не им'єль достаточно досуга думать, и потому всякія умственныя діла, заботы и думы невольно должень быль устранить отъ себя на много въковъ, и уступить или предоставить ихъ думъ правительственной, царской думь». Уже въ XVII-мъ стольтіи эта опека господствовала во всёхъ областяхъ жизни съ такой силой, что выборные люди, которыхъ царь созываль на соборы, обыкновенно отвъчали на вопросы такъ: «въ томъ какъ тебя, государя, Богъ вразумить и твоя государева мысль и воля: то наши рвчи». Народъ въ самомъ двлв былъ такъ мало развить умственно и имълъ такъ мало знаній, что не умълъ управляться съ многоразличными дълами національнаго хозяйства, и онъ признавался въ этомъ. Царская дума стала думать обо всемъ, и и вся умственная дъятельность стали совершаться подъ тъснъйшимъ надзоромъ и постояннымъ указаніемъ правительства. Въ XVII-мъ столетіи, правительство наконецъ сознало необходимость въ людяхъ свъдущихъ по разнымъ частямъ управленія и разнымъ отраслямъ промышленности, и уже съ этого времени начинаются многочисленные призывы иностранцевъ на русскую службу, въ армію и на различные промыслы. Если разсматривать дъятельность Петра съ этой основной точки эрънія, то нельзя не придти къ выводу, что онъ дъйствовалъ вполив согласно съ національными потребностями и высшими національными принципами. Государственная опека была уже установлена задолго до него; въ этомъ отношеніи онъ дъйствовалъ готовымъ

оружіемъ — той истинно абсолютной, ничемъ не сдерживаемой. деспотической властью, которую сама нація отдавала издавна въ руки своихъ повелителей: «въ томъ какъ тебя, государя, Богъ вразумить, и твоя государева мысль и воля: то наши ръчи». Что же и оставалось дёлать после этого безсильнаго отказа даже отъ мысли? Петръ и продолжалъ опеку въ томъ направленіи, потребность котораго, какъ мы сказали, была уже очень ошутительна и въ XVII-мъ столътіи, когда въ самыхъ элементарныхъ нуждахъ государственной защиты и хозяйства надо было обратиться къ знаніямъ и опыту иностранцевъ. Но геніальность Петра въ томъ и состоитъ, что онъ поняль эту національную потребность въ просвъщения такъ широко, какъ не понималъ ея еще ни одинъ чедовъкъ и до него и въ его время. Геніальность исторического деятеля вообще въ томъ и заключается, что онъ въ массъ многоразличныхъ движеній и стремленій жизни схватываеть глубокій основной принципь развитія и посвящаеть ему свою діятельность. Петръ быль, правда, одностороненъ и жестокъ въ борьбъ своей съ враждебной стариной; нельзя оправдывать этихъ мрачныхъ сторонъ его деятельности, но русская старина и здъсь сама подала ему примъры; царь Иванъ IV гораздо болве безсмысленно жестокъ.

Г. Щаповъ несколькими характеристическими фактами очертиль это происхождение и дальнъйшее господство системы опеки въ продолжение XVIII и XIX стольтий. Въ истории ея съ Петра Великаго онъ отмѣчаетъ два главные періода: первый, 1700—1815, «періодъ заботы о первоначальномъ, архитектоническомъ обзаведеніи государства низшими и высшими учебными заведеніями, а также наставниками, учебными руководствами и т. д.»; и второй, 1815 — 1850 г. Въ первомъ періодъ правительственная опека вообще держалась бол'ве или мен'ве реальнаго направленія, какъ наиболее соответственнаго умственному складу и потребностямъ народа; это реальное направление очевидно въ образовательныхъ учрежденіяхъ Петра Великаго, и г. Щаповъ указываеть его также и въ уставъ народныхъ училищъ 1786 года, и въ уставахъ гимназій и низшихъ училищъ 1804 года. Къ концу этого періода идеи западнаго образованія оказали вліяніе и на развитіе русской мысли, и тогда, съ 1810, и особенно съ 1815 года, подъ вліяніемъ идей Священнаго Союза начинается новый характеръ опеки, въ которомъ надъ прежнимъ реальнымъ направленіемъ преобладаетъ тенденціозная забота о дисциплинарномъ регулированіи русской мысли и всёхъ учебныхъ заведеній. Это время началось съ ісзуитскаго обскурантизма князя  $\Gamma$ олицына, и завершалось впосл $^{1}$ дствіи изв $^{1}$ стной программой

народнаго образованія «въ соединенномъ дух в православія, са-

молержавія и народности».

Г. Шаповъ, признавая всю пользу, оказанную русскому просвѣшенію правительственной опекой въ учрежденіи школь и т. д., указываеть и тоть великій вредь, которымь она отразилась на умственномъ развитіи народа и общества. Картина, для которой черты онъ береть изъ нашей прошлой и особенно современной жизни, весьма безотрадна и, къ сожалънію, весьма справедлива. Этоть вредь состояль въ томъ, что общество, положившись одинъ разъ на заботы правительства, потомъ перестало совсемъ само думать о своихъ интересахъ вообще, и особенно умственныхъ. Это было совершенное умственное рабство. Общество пассивно подчинялось всёмъ возэрёніямъ и всёмъ мёрамъ и вкусамъ правительства, будеть ли это вкусь къ идеямъ французскихъ энциклопедистовъ, какъ при Екатеринѣ II, или къ ультра-ретрограднымъ идеямъ графа Жозефа де-Местра, Магницкаго и т. д. Эта крайняя умственная лень, безсодержательность, непривычка и неспособность къ какой-нибудь самостоятельной мысли, такъ велики въ массъ до сихъ поръ, что мы постоянно встрътимъ ихъ вездъ, гдъ надо было бы ожидать проявленія общественной мысли: будеть ли это вопрось о классических и реальных гимназіяхъ общество не имбеть объ этомъ никакого мнвнія и выбираеть то, къ чему оно замътить наклонность въ начальствъ; будуть ли это земскія учрежденія— у него и зд'ясь не достанеть серьезнаго отношенія въ дёлу и будеть высказываться тупое равнодушіе къ вопросамъ, которые могли бы доставить ему полезный предметь деятельности; будеть ли это литература — общество и здёсь не съумёсть составить себё яснаго представленія о томъ, что говорить ему эта литература. «Давно очевидно было варварство крипостнаго права, говорить г. Щановъ. И однакожъ иниціатива сознанія и уничтоженія зла принадлежитъ гораздо больше правительству, чёмъ обществу. Послё вопроса объ освобождении крестьянъ, поднятаго и решеннаго правительствомъ, самъ собою, по естественной логикв событій, выдвигается на очередь вопрось о реформ соціальной организаціи народнаго труда и о всеобщемъ естественно-научномъ ученіи и воспитаніи молодыхъ рабочихъ покольній... Въ рышеніи этихъ вопросовъ заключается ключъ всей будущности русскаго народа. Вся ложь, всв аномаліи, всв бользни въ современномъ стров и организаціи общества проистекають изъ этой аномальной организаціи народнаго труда и изъ современнаго вопіющаго умственнаго разъединенія простого рабочаго народа и класса научнообразованнаго. Когда подумаеть внимательно объ этихъ соціаль-

ныхъ аномаліахъ, ужасаешься, какъ терпима доселъ равнодушно эта вопіющая соціальная ложь... Воть уже, въ вопросъ крестьянскомъ, въ дозволеніи обществъ распространенія въ народъ грамотности, показана отчасти иниціатива правительства. Въ литературъ поднимается вопросъ о высшихъ реальныхъ школахъ. Между тъмъ бездушная, безпечная общественная мысль наша, несмотря на то, можно сказать преступно-равнодушна къ этимъ роковымъ, вопіющимъ вопросамъ времени, заключающимъ въ себъ ключъ къ осуществленію величайшей соціальной истины. И въ особенности тѣ общественные классы, которые зиждутъ свое благосостояние на эксплуатации народнаго труда, на невъ жествъ массы, и которымъ бы, по настоящему, должна принадлежать и умственная, и матеріальная иниціатива решенія этихъ вопросовъ о реформъ соціальнаго положенія и устройства народнаго труда и о реформъ народнаго міросозерцанія посредствомъ всеобщаго, всенароднаго естественно-научнаго ученія и воспитанія всёхъ молодыхъ рабочихъ поколёній, эти классы въ особенности преступно-равнодушны и даже эгоистически-враждебны иниціатив возбужденія и решенія этих вопросовъ. Воть до чего дошло наше общественное безмысліе, бездушіе вследствіе в'якового чрезм'ярнаго развитія правительственной системы опеки и вследствіе вековой общественной привычки ждать всякой умственной иниціативы и мысли со стороны правительства».

На вопросъ, почему же однако правительственная опека не воспитала умственной самостоятельности и почему общество оказывается въ такомъ незавидномъ положении, авторъ отвъчаетъ слѣдующими объясненіями: «Главныя причины этого грустнаго факта заключались, по нашему мненію, во-первыхъ, въ томъ, что правительственная народообразовательная система опеки имѣла существенной своей задачей не свободное развитіе русской мысли, а согласное съ видами и намереніями правительства направленіе и регулированіе ея, и сообразное съ темъ покровительство и вспомоществование ей казенными средствами и учрежденіями, и во-вторыхъ-въ томъ, что непостоянныя измёнчивыя направленія самой правительственной системы опеки были весьма неблагопріятны для непрерывнаго, исторически-последовательнаго развитія русской мысли». И въ томъ и въ другомъ нъть сомнънія. Что касается до перваго, то склонность правительственной опеки поддерживать умственное или литературное развитіе только въ извъстномъ направленіи, соотвътствующемъ ея исключительнымъ целямъ, составляетъ вообще столь обыкновенное свойство этой системы, что многіе писатели приходили къ уб'єжденію въ

ея вредъ для настоящаго, истиннаго успъха покровительствуемаго дъла, потому что покровительство всегда дается только одному исключительному направленію и всегда сопровождается преслідованіемъ всёхъ остальныхъ, слёдовательно, уничтоженіемъ необходимъйшаго условія всякаго правильнаго развитія — свободы. И дъйствительно, такая опека, о которой мы говоримъ, едва-ли когда-нибудь руководится иными соображеніями; къ сожальнію. она ръдко или никогда не признаетъ извъстную истину, что умственное развитие можеть быть плодотворно только тогда, когда оно имжеть просторъ и свободу, что этотъ просторъ есть существенная необходимость для правильнаго роста общественной и умственной жизни. Иначе это конечно и быть не могло. Власть такъ долго держала эту опеку, что въ ней составилось кръпкое традиціонное представленіе, что дело и не можеть идти иначе, что общество не въ состояніи обойтись въ этихъ вопросахъ собственными силами. И масса общества, ленью своей мысли, торопливымъ отказомъ отъ всякаго собственнаго помышленія въ угоду даже мелкому начальству, своею наклонностію все предоставить его усмотрвнію, поддерживала эту традицію. Система опеки можеть измвниться и ослабъть только тогда, когда само общество станеть обнаруживать какую-нибудь самостоятельность, какія-нибудь собственныя убъжденія и иниціативу: до тъхъ поръ пока оно само не покажетъ признаковъ жизни, оно будетъ нести всв неудобства и весь вредъ этой системы. Вследствіе такого порядка вещей, длившагося цълые въка, умственное развитіе нашего общества всегда шло самымъ страннымъ образомъ. Мысль, не имъвшая простора, всегла оставалась полувысказанной, или просто полупродуманной; въ пъломъ своемъ объемъ никогда не возможна была у насъ ни одна изъ широкихъ философскихъ идей, которыя заносила къ намъ литература и наука Запада или которыя созидались въ самой русской мысли: вслёдствіе того, умственная жизнь всегда шла среди множества препятствій и ея современные господствующіе недостатки составляють печальное наследіе этого прошедшаго.

Въ числъ орудій правительственной опеки, которыми она ограничивала и стъсняла умственную жизнь общества, авторъ останавливается конечно на цензуръ. Объ этомъ предметъ говорилось достаточно въ послъднее время, и мы не будемъ останавливаться на новой аргументаціи г. Щапова, которая еще одинълишній разъ указываетъ, какимъ вредомъ отзывалась цензура на общественномъ образованіи.

Наконецъ, въ ряду соціально-педагогическихъ условій, губительно д'єйствовавшихъ на умственную жизнь русскаго народа, г. Щаповъ указываетъ еще два однородныя явленія русскихъ

нравовъ, опять исходившія отъ системы опеки: это-ограниченіе умственнаго образованія податных сословій, и совершенная невозможность его для крепостнаго крестьянства. Податныя сословія были крайне стѣснены въ возможности получать высшееобразованіе, во-первыхъ, потому, что онъ слишкомъ обременены были всякими податями и налогами, и не имъли средствъ постигать высшихъ учебныхъ заведеній, а во-вторыхъ, потому, чтонаконецъ въ правительствъ и въ подслуживавшемся общественномъ мнёніи сталь составляться и высказываться взглядь, чтовысшее образованіе нежелательно для низшихъ сословій, такъ какъ оно выводитъ ихъ изъ состоянія, предназначеннаго служить государству исполнениемъ повинностей; что оно даже опасно для государства, какъ внушали обскуранты десятыхъ и двајцатыхъ годовъ. Подобные взгляды высказывались не одинъ разъ во времена имп. Александра, и даже въ сороковыхъ годахъ мы находимъ эти мысли въ докладъ министра народнаго просвъщенія Уварова: «Им'єя въ виду, писаль онъ въ 1845 г., что въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ замфчается очевидно умножающійся приливъ молодыхъ людей, отчасти рожденныхъ въ низшихъ слояхъ общества, для которыхъ высшее образование безполезно, составляя роскошь для нихъ и выводя ихъ изъ круга первобытного состоянія, безъ выгоды для нихъ и для государства, я нахожу необходимымъ по собственному убъжденію и по предварительному соизволению вашего императорскаго величества, не столько для увеличенія экономическихъ суммъ учебныхъ заведеній, сколько для удержанія стремленія юношества къ образованію въ предёлахъ нікоторой соразмітрности съ гражданскимъ бытомъ разнородныхъ сословій возвысить сборъ платы съ учащихся въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ». Неудивительно, что у насъ еще не такъ давно высказывались тъже мненія о вреде для народа грамотности; это было давнишнее убъждение русскаго общества, и противники грамотности въ наше время приводили противъ нея такіе же аргументы, какіе были извъстны уже въ XVIII въкъ. Такъ, одинъ современный «знатокъ» народной жизни утверждалъ въ последние годы, что грамотность будетъ производить между крестьянами только кляузниковъ; въ XVIII-мъ столетіи, Рычковъ не одобряль большого знанія грамоты въ народь, «ибо примычается, что изъ такихъ людей научившіеся писать знаніе свое нерѣдко во зло употребляють сочиненіемъ фальшивыхъ паспортовъ», хотя тоть же Рычковъ замѣчалъ о безграмотствѣ русскаго народа: «въ этомъотношеніи насъ превосходять всё европейскіе народы; даже татары, въ нашей имперіи живущіе и содержащіе законъ магометанскій, во томо насо посрамляють». Этоть порядовь вещей мало измінился, въ существі діла, и до сей поры.

Понятно, что положение крипостного крестьянства въ этомъ отношени было еще хуже, чёмъ свободныхъ податныхъ сословій. Здёсь вопрось прямо зависёль оть воли и власти поміщика, и помъщикъ ни малъйшимъ образомъ не помышлялъ объ образовании крестьянъ, не понимая даже возможности этого, и притомъ не только въ то время, когда этотъ помещикъ самъ, бъгая отъ ученья, «залъзалъ въ озеро по бородъ», но и во времена, очень близкія къ намъ: здёсь образованіе еще бол'є выводило бы ихъ «изъ круга первобытнаго состоянія», и положеніе образованнаго крупостного дуйствительно могло быть (и бывало) ужасно. Извъстно, какъ и въ настоящую минуту относится общество къ дълу народныхъ школъ: большаго пренебреженія трудно представить.... Когда такимъ образомъ цълые милліоны населенія осуждены были на нев'яжество, кр'єпостное право, по справедливому указанію г. Щапова, им'вло чрезвычайно вредное влінніе и на умственное развитіе самого пом'вщичьяго класса. «И въ самомъ дворянствъ — говоритъ онъ — кръпостное право препятствовало здоровому развитію мысли, извращало его образъ мыслей, складъ понятій и все его міросозерцаніе, особенно соціальное, поселяло въ немъ боязливое недовъріе и нетерпимость къ разуму, не дозволяло ему, въ качествъ передового сословія, быть раціонально - мыслящимъ классомъ и см'яло идти путемъ строго последовательной, раціональной, логической мысли. Разумъ и свободная мысль были страшны для помещиковъ прошлаго времени, потому что последніе логическіе выводы свободной мысли, послъднія логическія ръшенія разума представляли, между прочимъ, страшное для прежнихъ помъщиковъ и ръшительное отрицаніе такого аномальнаго, противо-разумнаго «скиескаго пука стрёль» (такъ называль крёпостное право одинь изъ его защитниковъ въ 1810 г.), какъ криностное право и т. п.» Поэтому, когда при Александръ I стала зарождаться мысль объ освобожденіи крестьянь, пом'вщики съ ожесточеніемъ нападали на извъстную внигу гр. Стройновскаго «объ условіяхъ съ крестьянами» и при этомъ злобно возставали противъ «лжеименнаго разума», который приводиль къ такимъ идеямъ. Одинъ изъ этихъ обличителей писаль: «Развъ не видъли мы царства разума во Франціи? Разв'є не подъ его владычествомъ ниспроверженъ престолъ и звърски истребленъ весь родъ сидъвшаго на немъ, раз-рушена въра, законы, родство? Развъ не во имя разума милліоны французовъ отреклись отъ сознанія Всевышняго, діти отъ признательности родителямъ» и т. д. Пресловутый графъ Ростопчинъ, обличая того же Стройновскаго «истиной, извлеченной изъ точнаго положенія сословій въ Россіи», точно также заявляєть, что для всёхъ умствованій о новомъ мір'є, о благосостонніи людей, онъ, «и глухъ, и нѣмъ, и слѣпъ». Дѣйствительно также глуха, нѣма и слѣпа была огромная часть общества къ тѣмъ вопросамъ, которые стали возникать наконецъ вслѣдствіе

требованій разума.

Таковы были, по объясненіямь г. Щапова, главныя общественно - педагогическія условія, дійствовавшія на умственное развитіе русскаго народа и общества. Переданное нами изложеніе составляєть меньшую долю книги г. Щапова; другая, большая часть ея посвящена указанію тіхт слідствій, какими отразилось на русской жизни вліяніе этихъ условій. Мы не будемъ дальше излагать содержанія его объясненій, также весьма любопытныхъ, наполненныхъ и доказываемыхъ множествомъ фактическихъ данныхъ и примъровъ; такое изложение завлекло бы насъ слишкомъ далеко, и мы предполагаемъ, что читатель, котораго займеть разбираемый вопрось, пожелаеть познакомиться съ самой книгой. Главнымъ последствиемъ этихъ условий было то, что въ массъ націи и въ послъдующее время, послъ Петра и до нашихъ дней, по прежнему продолжалось господство низшихъ познавательныхъ способностей, и крайняя слабость или полное отсутствіе высшей умственной д'ятельности. Дал'яе, всл'я ствіе этого народъ по прежнему коснёль въ томъ грубомъ міросозерцаніи, которое онъ нікогда создаль, и которое г. Щаповъ характеристически называеть сенсуально - галлюцинаціоннымъ. Третьимъ следствиемъ авторъ считаетъ неустановленность истиннаго метода народнаго развитія и общественнаго мышленія, по которой, вмісто индуктивнаго, положительнаго метода, господствоваль дедуктивно - идеалистическій, или даже мистикофантастическій, вм'єсто развитія истипной реальной научной мысли развивались больше память, воображение и поверхностная наблюдательность; вмъсто опытнаго естествознанія и развитія философской мысли въ университетахъ преобладали науки археологическія, филологическія, этико-юридическія и т. п. Наконецъ, последнимъ результатомъ условій русскаго умственнаго развитія авторь считаеть отсутствіе сильнаго духа сомнівнія, въ которомъ заключается единственное средство достигнуть истиннаго духа изследованія и, въ общественномъ мышленіи, единственное средство отръшиться отъ стараго грубаго міросозерцанія и открыть дорогу къ здравому умственному развитію и новому болъе разумному пониманію науки и жизни.

На последнихъ страницахъ своей книги авторъ доказываетъ

необходимость этого критическаго сомнънія, и выставляеть тъ задачи, которыя давно предстоять обществу, и ръшеніе которыхъ неизбъжно необходимо не только для умственнаго, но и для всего матеріальнаго, общественнаго и государственнаго прогресса націи. Мы приведемь еще нъсколько отрывковъ изъ заключенія книги, которые покажуть взглядъ автора на настоящее положеніе общественнаго развитія: основной выводъ автора состоитъ въ указаніи необходимости умственнаго труда и скептическаго отношенія къ дъйствительности, какъ перваго условія свободнаго

и плодотворнаго изследованія:

«И наука, и литература русская, — говоритъ г. Щаповъ, — намъ кажется, должны въ настоящее время общими усиліями воспитывать и развивать въ обществъ эту умственно-двигательную, прогрессивную силу критического мышленія и разумнаго сомнънія. Потому что вся наша интеллектуальная и соціальная застойчивость и неподвижность происходять отъ недостатка или отсутствія этой умственно-возбудительной и соціально-двигательной силы общественнаго разума. Не скептицизмъ, все отрипающій, ни во что не в'єрующій, намъ нуженъ, а необходима свобода общественнаго разума отъ предразсудновъ, критина общественной системы понятій и жизни, раціональное, философское сомнівніе въ томъ, что въ общественномъ міросозерцаніи и стров ложно, нераціонально, суевърно, вредно, рутинно и т. д. Соціальный строй нашего общества исполнень предразсудковь и аномалій умственныхъ, экономическихъ, юридическихъ, семейныхъ, нравственныхъ, соціально-физіологическихъ и т. п., и общественный разумъ нашъ неспособенъ разобрать, анализировать ихъ раціональной критикой сомнънія. И потому эти аномаліи господствують въ невозмутимомъ, неизменномъ поков, какъ истинные принципы, какъ законы соціальные, и общественный организмъ страдаетъ отъ нихъ разными патологическими недостатками, или задерживается въ своемъ прогрессивномъ ростъ и развитіи».

И авторъ проходить потомъ цѣлый рядъ подобныхъ явленій въ нашей жизни.

«Вникните, напр., — говорить онъ, — въ систему господствующаго въ Россіи общественнаго и народнаго міросозерцанія — метафизико-догматическаго или метафизико-схоластическаго. Довольно хоть поверхностно проследить историческіе успёхи воспитательнаго вліянія этого міросозерцанія на русскій народъ, сравнивши напр. умственное состояніе и міросозерцаніе темныхъ массъ народа въ XVI и XVII въкъ съ умственнымъ состояніемъ и міровоззрѣніемъ ихъ въ XIX стольтіи, — и вы будете

вправъ усумниться въ воспитательномъ достоинствъ метафизикодогматическаго метода народнаго воспитанія и міросоверцанія. особенно, если представите, сколько оно породило въ темной массъ народа самыхъ мрачныхъ суевърій и заблужденій, самыхъ дикихъ сектъ, и пр.... Можно ли не усумниться въ жизненности и плодотворности того мистико-схоластического міросозерцанія, которое цёлое тысячельтие находится in statu quo, безъ всякаго развитія, не возбуждаеть никакихь живыхь идей въ умахъ народныхъ, которое, въчно ограничиваясь испоконъ-въка установленнымъ супранатурально-метафизическимъ взглядомъ на физическій мірь, никогда не давало и не даеть ни одного разумноотчетливаго и жизненно-плодотворнаго отвъта ни на одинъ изъ тъхъ мучительно-тревожныхъ вопросовъ, какіе постоянно, на каждомъ шагу, задаетъ жизнь и природа. Крестьянинъ, въчно полагаясь на одинъ молебенъ, въчно ограничиваясь однимъ церковнымъ взглядомъ на дождь или бездождіе, вѣчно вѣруя только въ цълебную силу св. воды или елеопомазанія, въ теченіе тысячельтія не прибавиль изъ византійско-метафизическаго ученія къ своему суевърному громовнику ни одного раціональнаго метеорологического понятія, въ свой лечебникъ не внесъ ни одного здраваго физіологическаго, гигіеническаго и медицинскаго знанія.... А между тімь, въ обществі нашемь ність почти и зачатковъ критическаго анализа и отрицанія господствующаго общественнаго и народнаго міросозерцанія».

Г. Щаповъ указываетъ потомъ цёлый длинный рядъ столько же вопіющихъ недостатковъ жизни, свидътельствующихъ объ умственномъ застов и безсили общества, которое, въ огромной массъ, не только мирится съ этими недостатками, и не подумаетъ усумниться въ создающемъ ихъ міросозерцаніи и строж общества, но даже возводить ихъ въ ненарушимый принципъ. Превратное физическое воспитаніе молодыхъ покол'єній, плохое народное питаніе или продовольствіе и народное здоровье, сектаторство въ родъ морельщиковъ и скопцовъ, отсутствие всякихъ первоначальныхъ понятій объ общественной гигіенъ, соціальное устройство, гдф въ населеніи продолжается бродячее кочеванье отъ отсутствія необходимаго довольства, гдъ сословія разділены враждой и одно тормозить умственное и экономическое развитіе и благосостояніе другого, крайне неравномфрное распредьленіе общественныхъ тягостей, б'єдность всякаго высшаго промышленнаго производства и преобладание сырого матеріала, при богатствъ хлъбородной почвы возможность страшныхъ неурожаевъ и голода отъ чистаго незнанія и неумінія справиться съ производительными силами почвы — все это составляетъ цълый рядь вопіющихъ недостатковъ и настоящихъ бѣдствій. «Могутъ ли не рождаться въ умѣ разныя сомнѣнія относительно соціальнаго склада этого общества? — спрашиваетъ авторъ. А общественный смыслъ нашъ и не думаетъ, однакожъ, съ критическими сомнѣніями анализировать соціально-юридическій и экономическій строй русскаго общества, организацію народнаго труда, распредѣленіе собственности и т. д. Онъ напротивъ самообольстительно вѣритъ во внутреннее благоустройство и процвѣта-

ніе русскаго общества»....

«Исторія русская—продолжаеть авторь, — всею фактическою экспериментацією своею, всею суммою, всею логикою своихъ главныхъ, основныхъ фактовъ какъ нельзя болье ясно доказала, отчего народъ русскій быль безсилень въ обладаніи всею этою обширною и разнообразною физическою экономіею русской земли, чего ему недоставало, въ чемъ заключается ключъ ко всемъ естественнымъ фабрикамъ, лабораторіямъ и сокровищницамъ естественной экономіи Россіи и Сибири. Вся исторія народной колонизаціи, культуры и экономіи, въ основныхъ принципахъ своихъ, есть не что иное, какъ фактическое, экспериментальное обнаруженіе умственнаго безсилія русскаго народа въ борьбъ съ природой, въ пользовании естественною экономіею русской земли, и въ тоже время — постепенное фактическое, экспериментальное развитіе и выраженіе естественной потребности естествознанія, или знанія физической экономіи европейской Россіи и Сибири, потребности, окончательно созрѣвшей къ концу XVII-го вѣка и особенно ясно выказавшейся въ XVIII въкъ, въ великую эпоху первыхъ естественно-научныхъ экспедицій и первыхъ зачатковъ естественно-научнаго самопознанія Россіи. Всв историческія ошибки и заблужденія русскаго народа въ направленіи его экономіи и міросозерцанія, по экспериментальному указанію или выводу русской исторіи, проистекали главнъйшимъ образомъ отъ незнанія природы вообще и, въ частности, природы русской земли. И ключь къ естественной экономіи русской земли и свъточь къ великому училищу природы — это искомое всей исторіи народной экономіи и народнаго міросозерцанія, по тому же экспериментальному указанію русской исторіи, заключается въ естествозна-

«Рабочій народъ русскій архитектонически, путемъ колонизаціи, можно сказать, создаль, обработаль и обстроиль русскую землю, основаль на ней первичныя, непосредственно натуральныя колоніи или рабочія общины. Молодыя, естественно-научнопросв'єщенныя покол'єнія должны теперь начинать естественнонаучно возсозидать русскую землю,... возсозидать на раціональныхъ, естественно-научныхъ основахъ существующія рабоче-промышленныя общины городскія и сельскія. Такія мысли, такіе послѣдніе выводы внушаетъ логика или экспериментація физико-экономической исторіи русскаго народа. И что же однакожъ? Общественный смыслъ нашъ, несмотря на всю логичность этого послѣдняго вывода нашей исторіи, не только неспособенъ долуматься до иниціативы раціональнаго, естественно-научнаго и экономическаго возсозданія и преобразованія рабоче-промышленныхъобщинъ, но и неспособенъ нисколько усумниться въ достоинствѣ и нормальности существующаго доселѣ изстариннаго земскаго строенья, характеризующагося не развитіемъ и жизнью разума, интеллигенціи и естествознанія, а, такъ-сказать, перегноемъ донетровскаго домостроя обскурантизма и суевѣрія».

Въ заключени, изъ котораго мы привели отрывки, авторъ выводитъ результаты, указывающіе современное состояніе русскаго умственнаго развитія и настоящія задачи, которыя предстоятъ обществу, если оно съумѣетъ разумно понять свои интересы. Выводъ автора о единственной панацев общества въ естествовнаніи можетъ показаться слишкомъ общимъ или теоретически одностороннимъ, но эти страницы можно тѣмъ не менѣе рекомендовать вниманію тѣхъ, кто «самообольстительно вѣритъ во внутреннее благоустройство и процвѣтаніе русскаго общества» и кто съ такою яростью нападаетъ на «отрицаніе»: быть можетъ, они поймутъ нѣсколько смыслъ этого послѣдняго. Предметъ скептическаго отрицанія именно и заключается въ оборотной сторонѣ медали: г. Щаповъ указалъ довольно многое изъэтой оборотной стороны, хотя еще далеко не все....

Таково содержаніе книги г. Щапова. Изъ нашего изложенія и выписокъ читатель могь отчасти видъть, какъ авторъ поставиль вопросъ и къ какимъ заключеніямъ онъ приходить относительно настоящаго положенія умственнаго развитія русскаго народа; и безъ сомнѣнія читатель согласится съ нами, что это книга свѣжая и умная, задуманная съ самими лучшими намѣреніями и высказывающая очень много справедливаго. Исторія умственнаго развитія естъ несомнѣнно одна изъ важнѣйшихъ сторонъ въ исторіи народа, одна изъ лучшихъ мѣрокъ его значенія въ человѣчествъ. Независимо отъ этого общаго интереса, въ нашей литературѣ особенно полезно было поставить этотъ историческій вопросъ, потому что онъ имѣетъ великое жизненное значеніе въ разныхъ своихъ отношеніяхъ къ современнымъ обстоятельствамъ. Наши спеціальные историки до сихъ поръ

мало касались этого вопроса въ его цѣломъ объемѣ и его особенномъ значеніи, и г. Щаповъ оказываетъ большую услугу литературѣ его постановкой, съ которой въ общемъ смыслѣ мы очень согласны. Намъ остается сказать въ частности о томъ, какъ г. Щаповъ исполнилъ свою задачу.

Справедливость требуеть прежде всего устранить, въ критической оцънкъ труда, тъ предметы, которые не входили въ его планъ; этотъ планъ ограничивается «общественно-педагогическими условіями», вліявшими на умственное развитіе народа въ его исторіи. Поэтому нельзя искать въ книгъ объясненія положеній, поставленныхъ авторомъ à priori о первоначальной неразвитости русскаго племени и т. п.; по всей въроятности авторъ отлагаетъ это и другія подобныя объясненія до другихъ частей своего труда. Мы не можемъ также требовать здъсь послъдовательной исторіи явленій русской умственной жизни, — эта исторія можетъ, повидимому, явиться какъ résumé цълаго труда, послъ ряда изслъдованій объ отдъльныхъ группахъ условій, при которыхъ историческій процессъ совершался. Но за всъми этими исключеніями, трудъ г. Щапова вызываетъ нъсколько замъчаній и противорьчій.

Начать съ того, что г. Щаповъ напрасно далъ своей темъ видъ схоластическаго силлогизма, растянутаго на цълую книгу. Всю тему онъ разбилъ на нъсколько общихъ положеній, доказываемыхъ примърами, и затъмъ на нъсколько слъдствій, выводимыхъ изъ этихъ положеній, и опять объясняемыхъ примърами. При этомъ случается, что одинъ и тотъ же фактъ, или однородные факты являются и положеніемъ и слъдствіемъ, т.-е. въ одно время играютъ двъ разныя логическія роли. Вслъдствіе этого теряется та историческая преемственность фактовъ, кото-

рую и требуется указать.

Далье, слишкомъ обобщая свои главныя положенія и торопясь къ выводамъ, г. Щаповъ дълаетъ другую ошибку. Основныя
положенія остаются мало объяснены; авторъ довольствуется тъмъ,
что указываетъ въ общихъ чертахъ то или другое условіе, не
указывая различнаго значенія и объема этого условія въ разное
время и не опредъляя его относительной важности въ ряду другихъ условій. Такимъ же слишкомъ общимъ образомъ, изъ этихъ
условій выводятся послъдствія, которыя, собственно говоря, были
результатомъ весьма многоразличныхъ причинъ, и кромѣ тъхъ,
какія авторомъ указываются, и вслъдствіе того извъстныя явленія умственнаго развитія получаютъ у автора слишкомъ узкое
истолкованіе, не соотвътствующее ихъ сущности. Остановимся
на нъсколькихъ примърахъ.

Мфркой умственнаго развитія разныхъ историческихъ эпохъ г. Щаповъ всего чаще принимаетъ степень развитія естественнонаучныхъ понятій. Эта мърка можетъ быть дъйствительно принята, но разв' только тогда, когда вопросъ ставится совершенно абсолютно; но абсолютная точка зрънія не есть историческая; опредёлять степень умственнаго развитія исключительно этой мъркой конечно невозможно, иначе мы потеряемъ всякую историческую последовательность явленій. Не забудемъ прежде всего, что то естествознаніе, которое г. Щаповъ ставить своимъ критеріумомъ, начинается только въ новой Европъ, съ XV — XVI стольтій. Всь средніе выка, вы самой западной Европы, прошли, собственно говоря, въ томъ же сенсуально-галлюцинаціонномъ воззрѣніи, въ какомъ проводиль эти вѣка и русскій народъ: въ понятіяхъ о природъ было множество однихъ и тъхъ же грубыхъ суевърій, но тъмъ не менье была и громадная разница въ умственномъ состояніи древней Россіи и запада Европы. Западная мысль техъ времень еще была слаба въ вопросахъ естествознанія, но она упорно работала въ другихъ сферахъ, и эта работа не только не была безплодна, но напротивъ была постепеннымъ приготовленіемъ последующихъ успеховъ мысли. И далбе, какъ понять, съ точки зрвнія автора, такія личности какъ быль Бодэнь, высоко замвчательный, почти геніальный политическій мыслитель XVI-го стольтія, авторъ извъстной книги о «Республикъ», который однако вмъстъ съ тъмъ печально знаменить и своимъ галлюцинаціоннымъ суев ріемъ, в рой въ союзы людей съ дыяволомъ, въ въдымъ и колдуновъ, о которыхъ онъ написаль другую, иначе извъстную книгу: «О демономании колдуновъ». Какъ понять и такую личность, какъ Ньютонъ, авторъ «Principia» и авторъ толкованій на Апокалипсись; или Кеплеръ, въ трудахъ котораго точно также къ великимъ астрономическимъ открытіямъ присоединяется туманный мистицизмъ, и т. д. Если въ самыхъ великихъ именахъ самого естествознания мы можемъ встрътить два столь различные порядка идей, то не показываеть ли это, что и въ цёлыхъ обществахъ могутъ существовать столь же двойственныя явленія развитія, изв'єстная сила мысли въ однихъ предметахъ и слабость ея въ другихъ, и что историческая оцънка этой мысли не можеть состоять въ указании только какой-либо одной изъ двухъ ея сторонъ? Безъ сомненія, авторъ быль бы справедливье и къ исторіи русской мысли, еслибы обратиль внимание на это обстоятельство. Иначе, какое мъсто въ этой исторіи онъ дасть людямь, мысль которыхь, не направленная на естествознаніе или не имъвшая возможности съ нимъ познакомиться, была слаба и суевърна въ этой сферъ, но за то

была довольно смёла и оригинальна въ другихъ? Какое мёсто могуть занять люди, принадлежавшіе еще старой Россіи, какъ напр. Котошихинъ или Посошковъ, въроятно плохіе натуралисты, но безъ сомнънія очень умные критики общественныхъ дъль своего времени; или какъ Новиковъ, имя котораго авторъ приводить только для указанія его грубо-суев рных понятій о природъ, и который однако несомнънно долженъ занять почетное мъсто въ исторіи русскаго «умственнаго развитія», какъ одинъ изъ первыхъ умныхъ сатириковъ, обвинявшихъ общественную пустоту и возбуждавшихъ къ наукъ, и одинъ изъ первыхъ, возъимъвшихъ серьезный интересъ къ общественнымъ предметамъ и изъ первыхъ, решившихся говорить противъ крепостного права. Видъть у него только одни грубыя понятія о естествознаніи, и забыть другую сторону его деятельности было бы странно; и такъ какъ Новиковъ былъ вовсе не одинъ въ своемъ родъ, то для исторической оценки и являлась бы необходимость объяснить это явленіе.

Г. Щаповъ вообще мало заботился о такомъ ближайшемъ определении историческихъ фактовъ. Сосредоточивая свое вниманіе почти исключительно на развитіи естественно-научныхъ представленій, онъ забываеть, что принципы естествознанія въ самой европейской наукъ только въ самое последнее время пріобрътають то систематическое построение и универсальное господство, которое позволяетъ считать ихъ «новымъ завътомъ великихъ міровыхъ идей и открытій». Въ самой Европ'в эти идеи и открытія долго оставались уединенными фактами спеціальной науки, пока пріобрѣли это значеніе: система Коперника не вдругъ получила господство въ наукъ; Бэконъ и не думалъ принимать ея; открытія Ньютона не вдругъ перешли на континентъ, и вообще европейская мысль въ теченіе XVIII-го и большой доли XIX-го столътій вовсе еще не стояла на той дорогъ, которая представляется теперь единственно возможной, — той, которую указываеть естествознаніе. Въ самой европейской наукъ еще очень недавно играли свою роль тѣ «натуръ-философіи», къ которымъ съ такимъ пренебреженіемъ отнесется современный естествоиспытатель. Классическое движеніе временъ Возрожденія, религіозное движеніе временъ реформаціи исходили вовсе не изъ естественно - научныхъ возбужденій и также соединялись со многими крупными предразсудками въ естественно-научныхъ понятіяхъ, но темъ не менье оба эти движенія были великими явленіями въ исторіи освобожденія челов'єческой мысли. Въ XVIII-мъ в'єк'ь, сильное движеніе общественныхъ идей и стремленіе къ общественному освобожденію также были очень далеки отъ этихъ спеціаль-

ныхъ возбужденій, и тѣ философскія системы, въ XIX-мъ стольтіи (Шеллингъ и т. д.), которыя г Щаповъ осуждаеть какъ мистико-идеалистическія, въ свое время имели, даже у насъ, гдъ онъ были извъстны только въ очень ограниченномъ размъръ, свое большое значение для умственнаго развития. Такимъ образомъ, до тъхъ поръ, пока естествознание не пріобръло еще своего настоящаго значенія, умственное движеніе тъмъ не менъе совершалось въ другихъ сферахъ; логическія силы ума могли работать въ другихъ областяхъ науки и проходить въ нихъ тъ историческія ступени совершенствованія, изъ которыхъ составляется его развитіе. Въ этомъ отношеніи г. Щаповъ впадаетъ въ странныя историческія опибки: онъ какъ будто не хочетъ признавать образовательнаго и развивающаго вліянія другихъ наукъ, кромѣ естествознанія и вліянія литературы. Такъ, онъ направляетъ свое осуждение противъ археологизма и законовъдънія, господствовавшихъ въ реакціонный періодъ съ 1815 года и развивавшихъ одну археологическую и «сводо-законную» память, не возбуждая высшей критической и философской дёнтельности. Здёсь справедливо то, что въ господствъ этихъ наукъ и въ характеръ ихъ тогдашней обработки дъйствительно была несомивниая связь съ реакціонными стремленіями времени, — какъ въ наше время опять подобныя стремленія выдвинули консервативно-піэтистическую археологію; — но изображать эти изученія только въ реакціонномъ свъть конечно странно и невърно, потому что самый археологизмъ былъ необходимой ступенью, черезъ которую должно было пройти умственное развитіе общества. Онъ не только приготовляль научный матеріаль, безъ котораго невозможно было само историческое изученіе, но имѣлъ свое дѣйствіе и на общественныя понятія, въ которыхъ сталъ складываться интересъ къ сознательному пониманію старины и современной народной жизни. Точно также г. Щаповъ оставляетъ весьма мало объясненными вліянія литературы. Масса общества бываетъ всегда болъе или менъе далека отъ тъхъ движеній и успъховъ, которые совершаются въ высшихъ областяхъ науки; проходитъ обыкновенно нъкоторое время прежде, чемъ истины, добытыя въ этой области, начинаютъ переходить изъ тъснаго кружка спеціалистовъ въ болье обширный кругъ общества и оказывать здёсь свое вліяніе. Съ другой стороны, извъстныя идеи получають въ обществъ значение и вліянія не столько въ силу строгихъ логическихъ доказательствъ, сколько вследствіе ихъ общей наглядной вероятности, а также и ихъ согласія съ практическими стремленіями и опытомъ общества. Въ этомъ смыслѣ обыкновенная литература, независимо

отъ хода высшихъ научныхъ идей, можетъ оказывать значительное дъйствіе на умственное развитіе; правда, что это дъйствіе очень трудно определить и разсчитывать, и особенно въ условіяхъ нашей литературы. Такъ, въ XVIII и даже XIX-мъ въкъ наука имъла у насъ очень мало настоящихъ дъятелей, и была кром' того крайне стеснена въ своей свободе, такъ что трудно было бы ожидать какого-нибудь прямого и широкаго действія ея на умы; но, несмотря на это отсутствие примого дъйствия науки на понятія общества, наука темъ не мене действовала такъ-сказать черезъ вторыя руки, и понятія образованнаго общества измънялись и развивались въ томъ же направленіи отъ вліяній чисто литературныхъ. Литература, подъ европейскими вліяніями, болъе или менъе входила въ область европейскихъ понятій, которыя начинали обращаться въ нашемъ обществъ раньше, чъмъ могла придти къ нимъ наша наука; такъ, множество переволовъ еще въ концѣ прошлаго столѣтія знакомило русскихъ любознательныхъ читателей съ различными отрывками философіи энциклопедистовъ; поэтическая литература точно также вводила новыя идеи, принадлежавшія европейской образованности, раньше чъмъ могла дойти до нихъ русская наука; наконецъ, въ самостоятельной русской литературъ поэтическія произведенія ея имъли неръдко такой общественный смыслъ, какого еще не ръшались бы никакъ высказать научная критика русской жизни, какъ, напр., тотъ скептическій взглядъ, который пробуждается сатирой Гоголя. Правда, эти поэтическія идеи, иногда безсознательныя у самихъ авторовъ, очень часто оставляютъ только неопределенное впечатление, но темъ не мене составляють двятельную силу умственнаго развитія, которая не можеть быть забыта въ счетъ. Вообще, въ развитии русскаго образованія европейскія вліянія постоянно давали новый готовый матеріаль, который болье и болье прививался, встрычая соотвътственныя стремленія внутри русскаго общества. Этотъ матеріаль быль разнообразный, различнаго содержанія и различныхъ направленій. Для русскаго умственнаго развитія, которое и до сихъ поръ еще не вполнъ освоилось съ европейскимъ направленіемъ мысли, этотъ матеріаль очень часто является, какъ deus ex machina, и исторія русской литературы достаточно свидътельствуетъ, до какой степени варіаціи и ступени русскаго умственнаго развитія отражали на себь его непосредственное вліяніе. Какъ ни были, по большей части, далеки эти вліянія отъ собственной области естественно-научной мысли, они подготовляли почву и для нея; и если литературные и научные интересы общества направлялись въ область наукъ этико-юридическихъ, археологическихъ и т. д., то странно конечно обвинять эти интересы въ реакціонномъ духѣ, потому что всѣ эти области составляютъ необходимыя звенья въ цѣлой научной системѣ, постепенно воспринимаемой образованностію общества.

Къ сожалънію, г. Щановъ обратилъ на эти и подобныя стороны дѣла мало вниманія и картина умственной неразвитости, представленная имъ, можетъ показаться утрированной даже для тѣхъ, кто не имъетъ слишкомъ большого довърія къ нынѣшней степени развитія русскаго общества. Направляя все изслѣдованіе къ тому предмету, въ которомъ онъ видитъ цѣль для умственной дѣятельности русскаго народа, — къ теоретическому и практическому естествознанію, авторъ слишкомъ мало цѣнитъ другія стороны русской умственной жизни, и забываетъ много усилій, которыя были сдѣланы ею въ другихъ сферахъ и не оста-

лись безплодными для ея цёлаго развитія.

Нельзя, наконецъ, сказать, чтобы русская мысль до сихъ поръ была такъ безплодна въ томъ критическомъ изследовани жизни, въ которомъ авторъ видитъ спасеніе русскаго общественнаго развитія. Нісколько разъ со времень Петра Великаго въ русскомъ обществъ являлись умы, для которыхъ очень ясно представлялись основныя задачи русской жизни; если они не могли сдълать всего, къ чему были способны, причина этого была въ неприготовленности массы общества. Не было недостатка и въ томъ дух в сомнинія, необходимость котораго указываеть г. Щаповь; не было недостатка и въ положительномъ «отриданіи», которое выразилось въ литературъ цълымъ рядомъ ръзкихъ сатирическихъ картинъ русской жизни, обозначающихъ очень ръшительный отказъ сознанія отъ ся преданій и ся настоящаго, — теперь за это «отриданіе» нападають даже, какъ на общественную язву. Справедливо, что все это принесло еще мало результатовъ, но существование и характеръ направления не подлежатъ сомивнію, и конечно должны были привлечь вниманіе историка.

Для историка умственнаго развитія предстояло бы здёсь точніве указать дійствіе общественно-педагогических условій. Если общество, какъ въ томъ нельзя сомніваться, въ посліднемъ періодів обнаруживаетъ ті стремленія, которыя, по словамъ автора, указываетъ сму исторія, т.-е. обнаруживаетъ стремленіе къ самоизученію и провіркі своихъ традицій, стремленія къ самостоятельной діятельности вні системы опеки, и интересъ къ естественно-научному образованію понятій и изученію жизненныхъ условій; если это такъ (хотя до извістной степени), то надобно признать, что нікоторый успісхъ сділаєть, что нікоторыя изъ прежнихъ неблагопріятныхъ условій нісколько ослаблены, и

остается опред'ялить: что продолжаеть до сихъ поръ м'яшать дальн'я бишему усп'яху, и какъ изм'янилось относительное значение данныхъ условій.

Вопросъ могъ бы значительно выясниться, еслибы авторъ посвятилъ больше вниманія этимъ попыткамъ самод'ятельности общественной мысли, на которыя мы указывали. Историческая посл'ядовательность этихъ попытокъ показала бы, что он'я не были случайными вспышками мысли, а, напротивъ, правильнымъ развитіемъ, органическимъ явденіемъ жизни, а характеръ ихъ показалъ бы направленіе общественныхъ понятій и стремленіе ихъ именно къ тому, въ чемъ надобно вид'ять залогъ лучшаго будущаго. Выводъ в'яроятно былъ бы тотъ, что традиціонная тупость мысли, на которую авторъ указываетъ такъ часто, уже не такъ велика, какъ ему кажется, но что теперь чувствительнъе, что когда-нибудь прежде, становятся ст'ясненія, исходящія отъ системы опеки.

Есть еще одно обстоятельство въ общественно-педагогическихъ условіяхъ, о которомъ не упоминаетъ г. Щаповъ, --быть можеть, намфревансь говорить о немъ въ какой-нибудь иной рубрикъ условій. Это-цълое устройство народнаго образованія, въ которомъ прежде всего поражаетъ крайная ограниченность удѣляемыхъ ему *средствъ*. Это обстоятельство является для общества готовымъ даннымъ условіемъ, отъ котораго должна по необходимости зависъть степень его образованности или необразованности, и котораго нельзя не принять въ разсчетъ при ръшени вопроса. Въ самомъ дълъ, если вспомнить, какой процентъ народа получаетъ образование какое бы то ни было, то нельзя не считать естественной той массы нев жества, которая до сихъ поръ вообще господствуетъ въ русской жизни. Мы не сомнъваемся, что въ составъ народной массы есть достаточный запасъ натуръ, одаренныхъ умомъ и талантами, но эти таланты должны въ огромной долъ пропадать безплодно, потому что имъ недостаетъ ни малъйшихъ средствъ воспитанія и образованія. Принявъ въ соображение всв другія, крайне неблагопріятныя условія русской умственной жизни, выставленныя г. Щаповымъ, мы должны будемъ многое изъ ея бъдственнаго состоянія приписать именно этому элементарному условію. Статистика грамотности въ нашемъ отечествъ представляетъ, какъ извъстно, самую жалкую цифру сравнительно со всёми другими европейскими странами, кром' Турціи. О статистик высшаго образованія можно судить приблизительно по количеству гимназій и университетовь: первыхъ приходится съ небольшимъ 100, вторыхъ -8 на 80,000,000населенія, или одинъ университеть на 10,000,000 жителей (а

если отдёлить университеты въ Гельсингфорсе и Варшаве. находящіеся въ особенныхъ условіяхъ, то для самой русской имперіи посл'ядняя цифра будеть еще выше 10 милліоновь). Если сравнить эти цифры, напр., съ числомъ немецкихъ среднихъ заведеній и университетовь, даже независимо отъ сравнительнаго качества тъхъ и другихъ, то мы получимъ новое весьма наглядное объяснение той степени умственнаго развития, на которой стоить русское общество, и объяснение, которое можеть быть должно убъждать, что причина низкаго уровня этого развитія состоить не въ качествах самаго ума, сколько въ отсутстви средствъ его воспитанія. Если чисто народная среда могла еще въ XVIII столътіи произвести Ломоносова, то эти качества можно было бы уже поставить внъ сомнънія. Даровитость русскаго народа между прочимъ у насъ любять также доказывать появленіемъ самоучекъ. У насъ ихъ бывало довольно; бывали самоучки-механики, астрономы, писатели (между прочими такіе какъ Кольцовъ) и т. д. Этихъ самоучекъ у насъ дълали обыкновенно предметомъ національной гордости, ставили ихъ въ примёръ талантовъ русскаго человека, дёлающаго удивительныя вещи и безъ пособій науки, и т. п. На самомъ дёлё эта гордость довольно печальная, потому что лишній разъ напоминаетъ о томъ жалкомъ невъжествъ, на которое обрекалась народная масса: всё эти самоучки (кром'в Кольцова), лишенные пособій науки, а потомъ воображавшіе даже, что онв имъ и совсемъ не нужны, могли конечно доказать свою даровитость, но затъмъ оставались только любопытнымъ курьезомъ, редкостью, и не въ состояніи были произвести ничего прочнаго, не могли прибавить ровно ничего ни къ научному знанію, ни къ образованію своихъ соотечественниковъ: они пропадали безплодно, какъ неразвившійся зародышь. Если мы соберемь всв эти факты: какъ невозможность образованія для податныхъ классовъ въ прежнее время и еще теперь (которую авторъ указываетъ), ограниченность числа высшихъ и низшихъ школъ для классовъ, имфвшихъ возможность образованія, плохое качество большинства этихъ школъ, отдёльные (довольно многочисленные) случаи замъчательныхъ талантовъ, выходившихъ изъ низшихъ слоевъ народа, далье, внышняя невозможность свободной дыятельности и для тёхъ умственныхъ силъ, какія есть-то въ результать мы получимъ конечно не столь низкую оценку существующихъ (хотя часто въ скрытомъ состояніи) умственныхъ силъ народа и общества или качество народнаго ума; но, такъ какъ значительная часть этихъ силъ фактически все-таки находится въ скрытомъ состояніи, не им'єя возможности действовать и высказываться,

то окончательный выводъ г. Щапова о печальномъ результатъ зтого порядка вещей останется въренъ дъйствительности.

Книга г. Щапова, какъ мы здѣсь отчасти указывали, не свободна отъ недостатковъ, мѣшающихъ точности ея изслѣдованія, не свободна отъ торопливости выводовъ, иногда отъ невѣрнаго примѣненія фактовъ, или отъ явныхъ недосмотровъ въ частностяхъ. Мы не ошибемся, кажется, приписавъ значительную долю этихъ недостатковъ спѣшности работы, и трудности ея въ личныхъ условіяхъ автора; признаемся, что эти личныя условія (авторъ живетъ въ Иркутскѣ), влекущія за собою трудность имѣтъ подъ руками необходимыя библіотечныя средства, вѣроятно невозможность пересмотра сочиненія при печатаніи и т. п., по нашему мнѣнію, должны умѣрить требовательность критики, котя повторяемъ, что сущность изслѣдованія, основныя его положенія представляютъ очень много справедливаго 1).

Въ своемъ изложении авторъ не удержался отъ эпизодовъ публицистическаго свойства, и это совершенно понятно: предметъ изследованія такъ близокъ ко всёмъ лучшимъ стремленіямъ нашего времени, такъ сливается съ тъми надеждами и сомнёніями, которыя овладевають каждымь, кого занимають интересы русскаго общественнаго развитія и образованія, — что онъ конечно долженъ былъ невольно наводить автора на эти эпизоды. Мы съ своей стороны не видимъ въ этомъ никакой бъды, и напротивъ находимъ это очень умъстнымъ и полезнымъ: большинство нашихъ присяжныхъ ученыхъ до такой степени отличаются совершенно противоположнымъ свойствомъ, т.-е. всякій предметь сколько возможно удаляють и отрывають отъ жизни, делають изъ него мертвый ученый препарать, обыкновенно однимь своимъ видомъ отгоняющій обыкновеннаго читатели (а спеціальныхъ читателей у насъ всегда приходится считать нъсколькими десятками), что эти эпизоды и обращенія автора къ пастоящему производятъ пріятное впечатлініе сколько оні ни поднимутъ, въроятно, противъ него обличеній въ «ненаучныхъ» цъляхъ и пріемахъ.

A II

т) Немалый недостатокъ этой книги составляетъ еще стилистическая манера г. Щапова. Онъ пишетъ вообще очень живо и легко, но изложение его бываетъ обыкновенно слишкомъ пересыпано разными вычурными словами, а также и ненужными амилификаціями и повтореніями, напр., особенно въ заключеніи этой книги.

# мировой судъ въ провинции.

Письмо въ редакцію.

### II \*).

Мы должны начать второе письмо съ извиненія предъ маріупольскими негопіантами, которые въроятно легко поймуть возможность описки, которая вкралась въ наше первое письмо: я сообщиль читателямь о томь, что въ Маріуполь осуждень богатый купець за обмъръ и обвъсъ чумаковъ; этотъ случай быль не въ Маріуполь, а въ Бердянски, которые мы, поставщики этихъ хлъбныхъ рынковъ, не ръдко смъщваемъ, находясь часто въ сношеніяхъ то съ тъмъ, то съ другимъ портомъ 1). Послъ этой поправки, продолжаемъ бесъду о нашей мировой юстиціи, съ точки зрънія провинціальнаго жителя.

Составители судебныхъ уставовъ, редактируя новыя узаконенія, были одушевлены самыми лучшими желаніями; они, прежде всего, заботились о томъ, чтобы сдѣлать текстъ закона доступнымъ не-спеціалистамъ, т.-е. тяжущимся и мировымъ судьямъ. Такъ, мы читаемъ въ журналѣ государственнаго совѣта, № 65, въ видѣ вступленія къ книгѣ первой устава гражданскаго судонроизводства: «для того, чтобы облегиимъ мировыхъ судей въ отправленіи ихъ обязанностей и сдѣлать, для тяжущихся, доступнѣе порядокъ установляемаго, для мировыхъ учрежденій, судопроизводства, настоящая книга составлена въ такомъ видѣ, чтобы она представляла какъ бы отведѣлены всю отсудопроизводства. Съ этою цѣлію въ книгѣ сей опредѣлены всю от-

<sup>\*)</sup> См. выше, окт. 1869, стр. 913.

<sup>1)</sup> Само по себѣ понятно, впрочемъ, что во всякомъ случаѣ осужденіе *одного* торговца отнюдь не можетъ набрасывать тѣни на всю корпорацію, если только сотоварищи его считаютъ дѣйствія осужденнаго предосудительными.

дёльные фазисы судопроизводства и пом'вщены даже ипкоторыя такія правила, которыя буквально содержатся въ отдёль о судопропзводствъ въ общихъ судахъ». Понятно само по себъ, что невозможно было въ кодексъ мировой юстиціи повторить цёликомъ весь судебный уставъ; понятно также, что если избирались «нѣкоторыя» узаконенія. для повторенія ихъ въ законахъ, для мировыхъ судей, то въ виду статей (80 гражд. суд. и 118 угол. судопр.), которыми опредълено для мировыхъ судей разръшать всъ затрудненія, по соображенію съ правилами, для общихъ судебныхъ местъ установленныхъ, — избирались лишь узаконенія наиболье важныя, всего чаще могущія встрьтиться на практикъ. Несомнънно, что такъ желали поступить составители судебныхъ уставовъ; но исполнена эта задача только въ той мфрф, насколько она была доступна труженикамъ, большинство которыхъ отлично знали законы, но не были непосредственно заинтересованы въ примънени закона къ провинціальной жизни, быть можетъ не были и знакомы съ бытомъ и потребностями большинства провинціальных жителей, т.-е. сельскаго населенія, землевладельцевъ и крестьянъ. Убъдиться въ этомъ не трудно, если только прослъдить за темъ, какія статьи уставовъ перепечатаны въ узаконеніяхъ для мировыхъ судей и какія нътъ. Такъ, мы встръчаемъ буквальное повтореніе статей о пов'тренныхъ и о свид'теляхъ; но о посл'єднихъ повторяются узаконенія, опредъляющія, кто можеть быть свидьтелемъ и затъмъ сдълана выборка «нъкоторыхъ» статей, опредъляющихъ силу свидътельскихъ показаній. Первая половина статьи 411 устава гражд. судопр. повторяется буквально, для мировой юстиціи, въ статьъ 102 того же устава, предоставляющей совъсти и убъждению судын опредъление силы свидътельскихъ показаний; но статья 409 устава гражд. судопр., которая вводить совершенно новое начало, чуждое провинціальной жизни и которую приходится мировому судь в примънять по нъскольку разъ въ день, не повторяется въ уставъ для мировыхъ судей, въ которомъ предположено было совмъстить все существенное для неспеціалистовъ. На этой стать в закона, не повторенной (свидът.), которую сенатъ многочисленными ръшеніями сдълалъ однако обязательною для мировой юстицін, свидетельскія показанія могутъ быть признаваемы доказательствомъ тёхъ только событій, для которыхъ, по закону, не требуется письменного удостовъренія. Изъ этого следуеть, что если крестьянинь ссудиль кому-либо денегь при свидътеляхъ; если онъ требовалъ этихъ денегъ, при свидътеляхъ, н должникъ не отвергалъ своего долга; если такой крестьянинъ, за неграмотностію, не могущій запастись письменными доказательствомъ о долгъ, какъ того требуетъ законъ, пожалуется мировому судьъ, а должинкъ скажетъ «знать не знаю и въдать не въдаю», скажеть это нагло, вопреки свидътелямъ, видъвшимъ, какъ тотъ бралъ деньги —

то судья обязанъ отказать крестьянину въ искъ. Какъ долженъ лъйствовать подобный законъ на совъсть массы, которая прежде всего ищетъ у мирового судьи суда по совъсти? Назоветъ ли неграмотный крестыянинь правдою то, чтобы законь требоваль отъ него письма въ то время, когда никто до сихъ поръ не позаботился о томъ, чтобы дать ему возможность научиться грамоть? Назоветь ли благочестивый крестьянинъ правдою то, чтобы судъ не въриль присяжному свидътельскому показанію, которое во мнівній народа считается неопровержимымы доказательствомь?... Мнв не разъ случалось выслушивать сомнънія такого рода; не трудно бывало мнъ убъдить въ томъ, что этотъ законъ ограждаетъ отъ лжесвидетелей, которые могли бы своими ложными показаніями навязать иному долгъ не существующій. Но на это я получаль въ отвѣть: «кто же рѣшится ложно показать подъ присягой?» Мы въ самомъ дель убъждены въ томъ, что въ сёлахъ, среди русскаго, или малорусскаго населенія, случаи лжесвидътельства будутъ чрезвычайно ръдки; но отрицать возможность ихъ мы не ръшимся, а потому и не позволимъ себъ находить непрактичнымъ примънение 409 ст. уст. гражд. суд. къ извъстнымъ случаямъ мировой практики. Но, въ виду того, что неграмотный человъкъ не въ состоянии провърить того письменнаго доказательства, которое ему предлагають и что написать долговой документь крайне затрудняеть крестьянина, а свидътели, въ большинствъ случаевъ, говорять правду подъ присягой, — намъ казалось бы вполнъ цълесообразнымъ, еслибъ было разрѣшено не примѣнять 409 статьи о свидѣтельскихъ показаніяхъ въ самымъ мелкимъ, обыденнымъ сделкамъ, т.-е. въ искамъ до 30 руб. сер., рѣшаемымъ мировымъ судьею окончательно. Но какъ бы ни относиться къ разсматриваемой стать в закона, поразившей своею новизною многихъ и многихъ въ провинціи, трудно не согласиться съ тімъ, что она принадлежить къ самымъ насущнымъ, для практики, а потому необходимо вошла бы въ мировой кодексъ, если бы только онъ составлялся людьми, которымъ близко знакома провинціальная жизнь. Впдёть въ уставе для мировыхъ судей статью 102, дающую мировому судь право взвышивать силу свидытельскихъ показаній, безъ ограниченія и не встретить въ томъ же уставе 409 статьи, представляющей столь важное ограничение для свободы совъсти судьи, -- это легко могло бы наводить на мысль, не будь ръшеній сената, что законодатель преднампренно установиль ограничительную статью только для общихъ судебныхъ мѣстъ, предоставивъ мировому суду болже простора и связавъ его меньшими формальностями. Мы не беремъ на себя рѣшить, угадана ли правительствующимъ сенатомъ мысль составителей устава въ техъ решеніяхъ, которыя сдёлали 409 статью гражд. суд. обязательною для мировой юстиціи; мы склонны однако думать, что законъ верно истолкованъ, иначе

не получиль бы онъ до сихъ поръ повсемъстнаго примъненія, а потому и полагаемъ, что невключеніе 409-й статьи въ мировой уставъ доказываетъ, что въ судебныхъ уставахъ есть признаки того, что они написаны въ столицъ, безъ участія провинціи.

Укажемъ еще на одинъ изъ такихъ признаковъ, не для того, чтобы отнестись съ упрекомъ къ лучшимъ людямъ Россіи, оказавшимъ ей благодъяніе написаніемъ судебныхъ уставовъ, но потому, что неполнота мирового кодекса, на которую мы хотимъ указать, ведетъ къ весьма значительнымъ недоразумѣніямъ въ провинціи. Представимъ себъ, что землевладълецъ Екатеринославской губерніи наняль рабочихъ изъ Курской губерніи, ежегодно наводияющихъ наши безлюдныя степени, на рабочую пору; представимъ себъ, что съ этими рабочими заключено условіе, на срокъ, и что рабочіе, что случается не ръдко, бросятъ хозяина, не дослуживъ срока, чъмъ причинятъ ему не малый убытокъ, такъ какъ на мъсть хозяннъ не достанетъ порою рабочихъ ни за какія деньги. Но фактъ совершился, рабочіе ушли въ Курскую губернію; что делать такому хозяину? Онъ открываетъ уставъ гражд. судопр., который составители желали сдёлать «доступнымь для тяжущихся», и читаетъ въ стать В 32-й устава, что «искъ предъявляется тому мировому судьв, въ участив котораго ответчикъ имъетъ жительство, или временное пребывание. Другой статьи нътъ въ мировомъ кодексъ; хозяннъ ръшаетъ, что ему необходимо начинать искъ въ Курской губерніи, за сотни верстъ, высылать повереннаго въ Курскую губернію и проч..., у него падають руки и онъ недоум ваеть, каким ь образом ь такая быда согласуется съ судом в «скорымъ», желавшимъ, для каждаго, сдёлать доступнымъ защиту своихъ интересовъ. Не изъ такого ли источника вытекли слова гласнаго отъ землевладъльцевъ въ земскомъ собраніи, которое мы бы назвали, если бы законъ не воспрещалъ сообщать того, что творитъ земство? Этотъ гласный сказаль: «послё введенія мировыхь судей въ нашемъ уёздё отношенія наши къ рабочимъ стали до того неопределенны, что это грозить гибелью нашему хозяйству, совершеннымь разореніемъ». Мы увидимъ впоследствіи, что хозяева имфютъ, независимо отъ неполноты мирового устава, нъкоторое основаніе сътовать на законы о рабочихъ; но мы повторимь теперь еще разъ, что едвали не 32 статья, за отсутствіемъ другихъ указаній, навѣяла меланхолію на нашего гласнаго. И въ самомъ деле, какъ тутъ быть?.... Дело однако очень просто, по судебнымъ уставамъ, и будь за провинціальною жизнію признаны извъстныя права, то, несомнънно, въ мировой кодексъ были бы введены статьи изъ общихъ уставовъ, касающіяся настоящаго случая настолько, насколько вся сельская жизнь слагается изъ безпрерывныхъ отношеній хозяевъ къ рабочимъ.

По ст. 209 устава гражд. судопр., помъщенной въ уставъ для об-

щих судебных мёсть, «иски, возникающіе изъ договора, въ которомъ условлено мьсто исполненія, пли наъ договора, исполненіе котораго. по свойству обязательства, можеть послёдовать только въ опредёленномъ мъстъ (полевыя работы совершаются на полъ, принадлежащемъ нанимателю), предъявляются мъстному, по исполнению договора, суду. Независимо отъ этого существуетъ статья 227, разрѣшающая, во всякомо случать, въ самомъ договоръ опредълить тотъ судъ первой степени, которому договаривающіяся стороны подчиняють разбирательство могущихъ возникнуть между ними недоразумъній. Итакъ, наниматель Екатеринославской губерніи предъявляеть искъ противъ рабочихъ Курской губернін тому мировому судьв, въ участкв котораго состоить земля, находящаяся въ собственности или пользованіи нанимателя, даже если бы не было такого условія въ договоръ, на что объ стороны имъютъ право. Рабочаго, противъ котораго предъявленъ искъ, нътъ на лицо; мировой судья вызываеть его къ разбирательству изъ Курской губерніи въ Екатеринославскую, назначая ему поверстный срокъ для явки (ст. 59); въ случай неявки рабочаго къ назначенному, для разбора дёла, сроку, мировой судья постановляеть заочное рашение (ст. 145), копію съ котораго пересылаеть рабочему (ст. 150) и которое приводится, въ исполненіе, если въ теченіи двухъ недёль не последуетъ отзыва рабочаго о новомъ разсмотрени дела (ст. 151), или въ теченіе мъсяца со дня состоявшагося ръшенія не послъдуетъ аппелляціи, если ціна иска превышаеть 30 руб. сер. (ст. 155, 162, 134). Независимо отъ этого, наниматель вправъ просить судью о томъ, чтобы онъ, не выжидая срока назначеннаго для разбора иска, допросиль немедленно свидътелей, или осмотръль мъстность, или спросиль заключение свъдущихъ людей (ст. 148). Наконецъ, въ обезпеченіе быстроты производства, статья 724, также не пом'вщенная въ мировомъ кодексъ, установляетъ, что при участін въ дель несколькихъ отвътчиковъ, изъ которыхъ одни явились, а другіе нътъ, судъ постановляетъ решеніе, которое не считается заочнымъ и отзыву о новомъ разсмотръніи не подлежить, а только аппелляціи. Наниматель вправъ, при самомъ предъявленіи иска, просить объ обезпеченіи его (125—128 ст.) посредствомъ наложенія ареста на движимое имущество рабочаго, или следующие ему платежи. Казалось бы, чего лучше? Обезпечить искъ при самомъ возникновеній его! Но практика говорить иное; практика гласить, что идуть въ рабочіе почти всегда только люди бъдные, которымъ нечемъ обезпечить иска и съ которыхъ, кроме ихъ личнаго труда, нечего взять. Мировой судья постановляеть: обязать рабочаго дослужить срокъ, согласно договору, а рабочій не исполняетъ ръшенія судьи и наниматель вновь жалуется. Что дъдать судью? Если идетъ рѣчь не о сельскомъ рабочемъ, къ которому примѣняются спеціальныя правила о найм'в сельских рабочих 1-го апрыля 1863

года, но о рабочемъ, нанятомъ подрядчикомъ (правила 31-го марта 1861 года), то мировой судья, согласно § 82 временныхъ правилъ о рабочихъ, можетъ выслать его на работу и даже арестовать его, по 63 ст. устава о наказаніяхъ. Если же идетъ рвчь о сельскомо рабочемъ, то судъ совершенно безсиленъ предъ произволомъ его и единственною угрозою рабочему, не подчиняющемуся решеню суды, является статья 29 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, карающая за неисполнение законныхъ распоряжений правительства штрафомъ до 15 руб. сер., который для несостоятельнаго рабочаго замъняется арестомъ на три дня (ст. 7 п. 1-й устава о наказ.), къ сожальнію, не имьющимь вліянія на грубую натуру. Чымь инымь, какь не безсиліемъ суда по дізламъ о наймі сельских рабочихъ, возможно объяснить, отнюдь не оправдать, постановление мирового судьи Холмскаго увзда, утвержденное мпровымъ съвздомъ, но кассированное сенатомъ, въ рѣшенін угол. кас. деп. 1867 года № 502. Помѣщикъ Куропаткинъ жаловался мировому судь на крестьянина Өомина за то, что последній, заключивъ условіе о поступленій къ Куропаткину въ работники и получивъ по оному, въ счетъ жалованья, 6 руб. сер. и провизію, самовольно оставиль работы и не возвратиль полученныхъ денегъ и хлёба. Мировой судья и съёздъ усмотрёли въ этомъ не нарушение условія, какъ справедливо нашелъ сенатъ, но уголовный проступокъ, обманъ и приговорили Оомина къ заключению въ тюрьм'в, сдівлавъ изъ гражданскаго спора уголовное дівло. Мы не желали бы и никогда не позволимъ себъ заподозрять судъ въ сословныхъ стремленіяхъ, а потому и не можемъ объяснить приговора холмскаго събзда ничемъ инымъ, кромв сознанія того, что сельскій рабочій, по закону, какъ бы имфетъ возможность издъваться надъ приговоромъ, обязывающимъ его исполнить договоръ. Мы глубоко убъждены въ ошибочности холмскаго приговора; но мы въ то же время убъждены и въ томъ, что возможность подобныхъ натяжекъ указываеть на недостаточность существующих законовь о сельских рабочихъ; стоило бы только распространить на нихъ § 82 временныхъ правиль о найм'в рабочихъ вообще, и тогда мировой судья, получивъ возможность выслать рабочаго на работу и даже арестовать его, по 63 ст. устава о наказ. не свыше трехъ мъсяцевъ, получилъ бы возможность настоять на исполнении договора такими рабочими, которые не въ состояніи вознаградить хозянна за убытки, происшедшіе отъ самовольнаго оставленія работы. Само по себ'в понятно, что законъ и долгъ совъсти, прежде всего обязывають мирового судью внимательно обсудить причины, по которымъ рабочій оставиль нанимателя.

Возвратимся однако къ сказанному выше. При желаніи помъстить въ узаконеніяхъ, для мировыхъ судей, все существенное изъ судебныхъ уставовъ, что могло бы коснуться ихъ юридической практики, соста-

вители мировыхъ уставовъ не помъстили въ этомъ раздълъ статьи о подсудности исковъ нанимателей противъ рабочихъ, между тъмъ какъ такого рода исками наполняется дъятельность сельскаго мирового судьи. Не подтверждается ли еще разъ сказанное нами, что провинціальная жизнь не отразилась въ судебныхъ уставахъ, составленныхъ въ столицъ и не въ томъ ли задача настоящихъ дъятелей по судебной реформъ въ провинціи, чтобы выяснить тъ стороны этой terra incognita, которыя не имълись въ виду при написаніи уставовъ.

Знають ли напримърь въ столицъ, до какой степени страдають въ провинціи отъ конокрадства, обратившагося въ профессію, доведенную до большого искусства, вслёдствіе продолжительнаго, безпрепятственнаго упражненія артистовъ? Составители уставовъ имѣли въ виду эту язву и потому признали конокрадство подсуднымъ мировому суду, какъ ближайшему и самому быстрому суду (зап. втор. отд., стр. 42-47). Но въ то же время уложеніемъ о наказаніяхъ 1866 года (ст. 1,604) признано не подсуднымъ мировой юстиціи, если кто-либо насильственнымъ или инымъ образомъ отгонитъ отъ чужого стада, или табуна, хотя бы одну лошадь и не возвратить ее по первому требованію хозянна; за это, виновный карается только штрафомъ въ 30 руб. сер., но самый проступокъ не подсуденъ мировой юстиціи, потому что можетъ граничить съ грабежомъ. Казалось бы, что въ виду статьи 117 угол. судопр., которою предусмотрень случай, если мировой судья самь распознаеть въ обсуживаемомъ имъ дъйствіи признаки дъянія, подсуднаго общимъ судебнымъ мъстамъ, и которая обязываетъ судью передать дёло судебному слёдователю — казалось бы, что въ виду этой статьи не представляется надобности въ изъятіи изъ мирового разбирательства случая, указаннаго выше. Сохраненіе 1,604 статьи въ уложенія о наказаніяхъ можеть повести къ громаднымъ недоразумініямъ на практикъ: такъ предъ однимъ изъ участковыхъ судей александровскаго судебнаго округа обвинялся крестьянинъ въ воровствъ лошади, взятой изъ табуна, въ степи, т.-е. въ самомъ обывновенномъ видъ конокрадства. Намъ достовърно извъстно, что въ виду статьи 1,604 уложенія о наказаніяхъ, согласно которой общія судебныя мѣста, а не мировые судьи карають того, кто отогналь бы хотя одну лошадь отъ табуна, судья долго колебался, признать ли себъ подсуднымъ обыденнъйшій видъ конокрадства. Легко представить себъ, что бы вышло, еслибы всякое конокрадство со степи восходило до окружнаго суда; это было бы истиннымъ бъдствіемъ для сельскаго населенія и усложнило бы до невозможной степени кругь діятельности окружнаго суда. Недоразумение тутъ очевидно: случай предусмотренный 1,604 статьею уложенія о наказ., пом'вщенной въ разд'яль о насильственномъ завладеніи, а не о похищеніи чужой собственности, отнюдь не лишаетъ мирового судью права принимать къ разбору всякое

жонокрадство, коль скоро оно только подходить подъ понятіе о пожишеніи, подсудномъ мировой юстиціи. Статья 181 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, определяеть тё случаи, когда наказаніе за воровство, следовательно и за конокрадство, определяется не мировымъ судомъ, а общими судебными мъстами и въ этой статъъ не упоминается о 1,604 ст. уложенія о наказ., т.-е. о той стать уложенія 1857 года, которую она зам'внила. Не правы ли мы однако, говоря, что еслибы земскія собранія хоть сколько-нибудь повліяли на редакцію уставовъ, то вопрось о конокрадствь, который сотый разъ обсуждается въ земскихъ собраніяхъ, съ нетеривніемъ ожидавшихъ излеченія этой язвы мировымъ судомъ, не могъ бы быть обойденъ въ судебныхъ уставахъ, и состоялась бы по одному изъ самыхъ жизненныхъ вопросовъ провинціальной жизни такая редакція, которая предупредила бы всякія недоразумьнія и успокоила бы населеніе; последнее, устрашенное конокрадами, ожидало мирового суда, какъ манны небесной. Не слъдуеть забывать при обсуждении вопросовъ о подсудности того, что окружные суды, если принять во вниманіе отсутствіе путей сообщенія, очень удалены отъ массы бъднаго населенія и ему недоступны; отнимите у мирового судьи право разбора насущивищихъ житейскихъ делъ, и огромныя суммы, на него затрачиваемыя, будуть издерживаться безплодно населеніемъ, платежная сила котораго очень невелика. Конокрадство, а въ особенности простъйшій видъ его, воровство лошадей изъ табуна, пасущагося на степи, обратилось, къ сожаленію, въ явленіе совершенно обыденное, но въ то же время касается насущнъйшей стороны жизни сельскаго населенія; поэтому составители уставовъ, въ мотивахъ къ законамъ, совершенно справедливо указывали на то, что конокрадство должно строго караться мировыми судьями, такъ какъ лишить крестьянина лошади-значить лишить его средствъ къ пропитанію.

Бываютъ и такія правонарушенія, которыя не влекутъ за собою особенно чувствительнаго матеріальнаго ущерба, но имъютъ разврашающее вліяніе на населеніе; къ такимъ проступкамъ относится воровство фруктовъ изъ садовъ. Въ нашей безлѣсной мѣстности разведеніе сада сто́итъ огромныхъ усилій, возможно только при большой 
энергіи и значительныхъ затратахъ времени и труда; дождаться своихъ плодовъ изъ сада составляетъ торжество для хозяина и плоды 
имѣютъ для него значительную правственную цѣнность, не говоря 
о той пользѣ, которую приносятъ плоды въ хозяйствѣ. Казалось бы, 
что при такихъ условіяхъ возращенія плодовыхъ деревьевъ, они 
должны бы получить особенное значеніе во мнѣніи того населенія, на 
глазахъ котораго немногія энергическія личности борются со степной 
засухой, вредными насѣкомыми, губительными вѣтрами, весенними и

осенними морозами, для того, чтобы воспитать дерево. Между тъмъ. дъйствительность говорить совершенно иное: честнъйшій крестьянинъ полчась не считаеть посягательствомъ на чужую собственность похишеніе плодовь изь чужого сада, и предприниматели, нанимающіе землю для баштановъ, т.-е. для разведенія нѣсколькихъ десятинъ огурцовъ, дынь и арбузовъ, содержатъ десятки вооруженныхъ сторожей, для того, чтобы порою отбиваться отъ похитителей, которые считаютъ молодечествомъ набрать ночью, на баштанъ, мъшками арбузовъ и лынь. Івло сула воспитать массу, внушить ей уважение къ труду человъка, ко всякой чужой собственности и поставить въ глазахъ ея любовь къ природъ, культуру растеній, самую жизнь растеній на высоту, имъ принадлежащую, по самой сути вещей; суду могутъ помочь въ этомъ отношении только школы. Послъ сказаннаго понятно, что въ нашемъ увздв возбудило особенный интересъ дело, которое могло бы показаться столичному жителю нестоющимъ вывденнаго яйца. Дело шло о томъ, что трое молодыхъ крестьянъ, перебравшись чрезъширокій ровъ и живую изгородь, которыми ограждень быль садъ, взявали на яблоню и набрали, какъ показывали обвинитель и свидвтели, за назуху, до двухъ пудовъ яблоковъ; садовникъ и сторожа замътили ихъ и стали къ нимъ прибликаться, а похитители, пустившись бъжать, бросились въ ръку, которою граничить садъ съ южной стороны и вплавь ушли отъ погони, но были узнаны и представлены къ мировому судьт; все это происходило днемъ. Мировой судья въ изложенныхъ обстоятельствахъ не усмотрелъ воровства, какъ того требовалъ обвинитель, но призналъ ихъ виновными, по 145 ст. устава о наказ., въ самовольномъ срываніи плодовъ и оштрафоваль виновныхъ по 10 р. сер. Обвинитель принесъ кассаціонную жалобу съвзду мировыхъ судей александровскаго округа; на съезде товарищъ прокурора, ссылаясь на мевніе Неклюдова и вполев соглашаясь съ нимъ, давалъ заключение въ пользу утверждения приговора судьи, но съйздъ отминилъ приговоръ, признавъ 145 ст. устава о наказ. неправильно примъненною къ данному случаю и указавъ на необходимость примъненія 169 статьи о наказ., о воровство, влекущей за собою тюремное заключеніе. Для того, чтобы рішить, которое изъ мніній по ділу правильно, необходимо, прежде всего, совершенно выделить изъ спора вопросъ о мфрф наказанія, т.-е. вопросъ о томъ, стоить ли сажать въ тюрьму за воровство яблоковъ, или достаточно покарать за такой проступовъ денежнымъ штрафомъ. Видъ и мъра наказанія не во власти суда, такъ какъ они составляють лишь неизбъжное последствие того, къ какому роду проступковъ судъ отнесетъ данное преступное дъяніе и едва ли судъ виравъ, въ виду несимпатичныхъ для него последствій приговора его собственно о роде и виде проступка, не-

върно опредълить самыя свойства правонарущенія, для того, чтобы лостигнуть такого наказанія, которое судъ считаль бы достаточнымъ, по совъсти. Въ данномъ случав съвзду предстояло ръшить юридическій вопросъ: считать ли трехъ крестьянъ, тайно бравшихъ яблови и употребившихъ всъ усилія для того, чтобы избъжать преслъдованія, похитителями чужой собственности, или нізть? Самый тексть статьи 145 устава о нак. доказываетъ, что законодатель отнюдь не имель въ виду изъять изъ понятія о воровствъ всякое похищеніе плодовъ, но лишь такое, которое указываетъ не на желаніе совершить кражу, но на своеволіе, на небрежное отношеніе къ чужой собственности. Статья 145 уст. о нак. зам'внила статью 2,178 улож. о наказ. 1857 года, въ которой было сказано «кто самовольно, но не *тайно* и не въ видъ кражи, воспользуется чужою собственностію...» Такимъ образомъ, прежняя редакція закона ясно указывала на то, что тайна совершенія составляеть отличительный признакь похищенія, а проступки, предусмотр'єнные 145 статьею устава о наказ. носять на себъ характерь не похищенія, а потравы. Поэтому мы полагаемъ, что съъздъ, принявъ во внимание сообщество трехъ лицъ и обнаруживаемую тъмъ преднамъренность совершенія, пренебреженіе надежною оградою сада и обнаруживаемую темъ преступность воли, количество взятыхъ плодовъ, бъгство виновныхъ-правильно призналъ данный случай воровствомь, а не самовольнымь пользованіемь чужимь имуществомъ. Съездъ призналъ похищениемъ такое действие, которое совывшало въ себъ всъ признаки похищения и едва ли такая аргументація не послідовательные той, которой держится Неклюдовь 1), указывая на то, что взявшій клубники, искусственно разводимой подъ Петербургомъ, будетъ воромъ, потому что разведение клубники стоитъ большихъ затратъ предпринимателю, а взявшій, при такихъ же обстоятельствахь, за исключениемъ дороговизны производства взятаго, плодовъ въ саду не долженъ быть обвиняемъ въ воровствъ? Едва ли судъ удовлетворитъ общественную совъсть, если будетъ проводить строго формальное различие между воровствомъ и самовольнымъ пользованиемъ чужимъ имуществомъ: человекъ тайкомъ вошелъ въ незапертую садовую сторожку, въ которой хранятся спълые плоды, и взяль одно яблоко-онъ воръ; тотъ же человъкъ набралъ тайкомъ съ дерева, что гораздо трудиће, nydъ яблоковъ, и онъ не воръ, потому только, что яблоки, какъ висввшіе на деревв, еще не были въ полной собственности хозяина. Мы позволяемъ себъ утверждать, что

<sup>1)</sup> Большинству читателей, безъ сомивнія, извёстно почтенное имя г. Неклюдова, оказавшаго такую великую услугу делу составленіемъ "Руководства для мировыхъ судей".

такой приговоръ не удовлетвориль бы совъсти большинства, которое сочло бы обоихъ невиновными, или, еслибы признало за ними вину, то второго сочла бы болье виновнымъ, чемъ перваго, такъ какъ онъ преодольть больше препатствій для приведенія въ исполненіе своего преступнаго намфренія и нанесь большій ущербъ. Совершенно иной вопросъ, насколько общество можетъ сочувствовать тому, чтобы троихъ молодыхъ людей, еще неиспорченныхъ, быть можетъ, засадить на полтора мѣсяца въ острогъ за то, что они соблазнились чужими яблоками, и для того, чтобы научить ихъ красть лучше и встрътиться съ ними впоследстви, быть можетъ, на большой дороге. Между темъ такова низшал мфра наказанія за воровство, и то только въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ, перечисленныхъ въ законъ (ст. 171 уст. о нак.). Повторимъ сказанное нами въ первомъ письмъ: не справедливъе ли было бы не опредълять въ самомъ законъ наименъщаю срока заключенія въ тюрьму, подобно тому, какъ арестъ опредвляется только въ высшемъ размъръ, и предоставить такимъ образомъ судьъ право уменьшать срокъ тюремнаго заключенія, по совъсти, сообразно обстоятельствамъ дела. Не выиграла ли бы также нравственность народная отъ того, чтобы за мелкое воровство, совершенное невъжественными людьми, виновные подвергались аресту вблизи міста жительства и вовсе не отсылались въ тюрьму, иногда за сотню верстъ, въ рабочую пору, для того, чтобы на пълый годъ лишиться средствъ къ жизни и такимъ образомъ выдти на дорогу воровства крупнаго?... Все это законодательные вопросы, не пустые для того, кто знаетъ тотъ народъ, къ которому прим'вняются законы. Вниманіе къ нуждамъ народа, о которыхъ возможно узнать только отъ народа, а не отъ чиновниковъ, побудило одного изъ участковыхъ судей нашего округа обратиться къ съъзду съ вопросомъ, вправъ ли онъ въ тъхъ случаяхъ, еслибы крестьянину, дёло котораго решается вы іюне, напримерь, предстояло спдеть въ тюрьме іюнь и іюль и затемь остаться безъ хлюба на весь годь, отсрочивать исполнение приговора до минования рабочей поры? Съвздъ разъяснилъ, что въ законъ не воспрещено назначать въ приговоръ срокъ, съ котораго должно начаться тюремное заключеніе для виновнаго, но что при этомъ необходимо соблюсти требованіе статьи 125, по которой лицо, присужденное къ тюремному заключенію, можетъ оставаться на свобода только въ томъ случав, если представитъ залогъ, или поручительство. Въ виду того, что названная 125 статья говорить лишь о приговорахь неокончательных, превысиль ли съездъ власть, применивъ ее и къ приговорамъ окончательнымъ, т.-е. и къ тъмъ неокончательнымъ приговорамъ, на которые виновнымъ изъявлено удовольствіе, или съйздъ вирно истолковаль мысль законодателя, желавшаго установить судь «милостивый» и «правый?»

Мы успъли коснуться въ настоящемъ письмъ уже не мало вопросовъ; всв они вытекають изъ практики мировой юстиців, но мы не всегда излагали тъ случан, которыми эти вопросы возбуждались, потому что сами обстоятельства дела не представляли особеннаго интереса. Теперь же, напротивъ, намъ предстоитъ изложить обстоятельства такого дела, которое не разсмотрено мировымъ судомъ, за неподсудностію, такъ какъ на этотъ разъ самое существо дела наводить на размышленія. Къ одному изъ почетныхъ судей нашего округа обратился крестьянинъ съ словесною жалобою, следующаго содержанія: 19-го октября сего года проситель, по производств'в въ мъстной церкви троекратнаго оглашенія о вступленіп его въ бракъ съ мъстною крестьянскою дъвушкою, пришелъ въ мъстную церковь, вмысть съ своею невыстою, къ вынчанію. Священникъ Василій Григоровичь вышель, въ облачении, для того, чтобы вънчать ихъ; но увидъвъ, что невъста, имъвшая до брака ребенка, повязана платкомъ, какт дъвушка, а не въ такой повязкъ, какую обыкновенно носять женщины, сказаль, обращаясь къ просптелю: «я не хочу вънчать васъ, пошелъ вонъ, свинья, собака!» При этомъ церковь была полна народу\*). На возражение просителя: «за что же, батюшка, вы не хотите вънчать?» священникъ отвечаль: «ее венчать не стоитъ, она свой законъ получила.» Тогда проситель съ невъстою вышли изъ церкви и отправились въ домъ священника, прося, или обвънчать ихъ, или выдать невъсть метрическое свидътельство, для того, чтобы они могли обвънчаться у другого священника. На эти просьбы священникъ, при свидътеляхъ, которыхъ проситель назвалъ судьт, отвъчалъ просителю: «возьми ты метрическое свидътельство у моего кобеля, подъ...; пошелъ вонъ собака!» Проситель, жалуясь на панесенное ему оскорбленіе, просиль судью взыскать съ священника по законамъ. Почетный мировой судья, согласно рѣшенію сената 1869 г. № 58, не выжидаетъ того, чтобы отъ объихъ сторонъ поступили заявленія о разборь дівла, но по заявленю одной стороны делаеть вызовъ другой, которой предоставляется устранить почетнаго судью и выразить желаніе разбираться у судьи участковаго. Поэтому въ данномъ случав почетному судь в предстояло обсудить, посылать ли повъстку священнику, или ньть? Принявъ во вниманіе статью 1,017 устава угол. судопр., ст. 210-213 устава духовныхъ консисторій и різшеніе сената 1867 года № 181, почетный мировой судья призналь оскорбленіе, нанесенное

<sup>\*)</sup> Такой же подобный случай въ началь прошлаго года произошель въ Берлинь, гдь одинь изъ старышихъ пасторовъ, оберъ-консисторіальрать Фурнье, даль оплеуху невъсть за то, что она надъла миртовый вынокъ, не имъя на то права; это обстоятельство повело за собою процессъ. См. нашу корресп. изъ Берлина, напр. 1868. стр. 969. — Ped.

священникомъ, подсуднымъ суду духовному и неподсуднымъ мировой юстиціи, а потому постановилъ разбора этого діла не возбуждать и въ обсужденіе его не входить. Мы не сомніваемся въ томъ, что епархіальное начальство обратитъ самое серьезное вниманіе на этотъ случай, и что публика, въ свое время, узнаетъ о томъ, чімъ діло кончится. Призадумался крестьянинъ, выслушавъ отказъ судьи и разобравъ въ чемъ діло, не подумаль ли онъ: «какъ же это говорятъ, что установленъ судъ, равный для вспьхь?...»

Мы познакомили читателей съ крестьяниномъ, у котораго развито чувство чести; многіе, на его мъсть, не стали бы жаловаться, такъ какъ въ концѣ концовъ жалобщикъ обвѣнчанъ съ своею невѣстою оскорбившимъ его священникомъ. Да; еще весьма различно развито въ крестьянахъ понятіе о чести; вотъ, напримъръ, сцена, которой мы были свидетелемъ въ сельской камере. Выходять за решетку два молодые человъка, въ крестьянской одеждъ; одинъ изъ нихъ смотрить бойко, а другой сонливо; последній истець, жалующійся судью на то, что его побиль, вместе съ нимъ вышедшій за решетку, ответчикъ. Судья къ ответчику, выслушавъ жалобу истца: «били вы N. N?» «Какъ же, билъ, ваше высокородіе, и сильно билъ!» Судъя: «Какое же вы имели право бить; разве вы не знаете того, что законъ запрещаетъ бить?» — «Да я за дёло билъ, ваше в-діе, ей-богу за дёло; я ему вельлъ оставаться при отаръ, а онъ ее бросилъ; не дай Богъ бъды!» Судья: «Вы могли жаловаться, но не должны были расправляться сами». Отвътчикъ пожимаетъ плечами. Судья къ истцу: «не хотите ли вы помириться: я бы вамъ совътоваль, принявъ во вниманіе то, что оскорбившій вась человікь бідный, а вы раздосадовали его своею небрежностію, взять съ него 3 р. сер. и подписать мировую. Хотите ли вы мириться?»—«Какъ прикажете, ваше в-діе», отвъчаетъ истецъ.» — «Я не могу приказывать вамъ; я по закону только предлагаю вамъ миръ и еще разъ спративаю васъ, желаете ли вы сойтись на миръ за три рубля сер.?» Истечъ: «три рубля маловато будеть; выдь онь всю налку на мнь избиль». Судья кь отвътчику: «точно ли такъ было дело?» Ответчикъ: «такъ, такъ! всю палку избилъ, какъ есть всю»! Судья къ истцу: «помиритесь съ нимъ за иять руб. сер.» Истецъ: «Ну пять рублей идетъ; пусть такъ, согласенъ». Подписывается мировая. Другой случай: отвътчикъ, оскорбившій дъйствіемъ истца, предлагаетъ ему мировую: «Иванъ Петровичъ, возьмите, сдълайте милость, 25 р. сер., сдёлайте милость, возьмите; вёдь на этомъ свътъ вмъстъ жить и на томъ свътъ встръчаться, возьмите 25 руб. сер.» Истецъ отвъчаетъ, послъ нъкотораго раздумья: «пусть будетъ 26 р. сер.! (sic!)» Отвътчикъ снова предлагаетъ 25 р. сер., опять указываеть на отношение къ истцу на этомъ и на томъ свътъ; истецъ

думаеть и повторяеть: «пусть будеть 26 р.!» Отвътчикъ соглашается, и мировая состоялась.

Дело однако въ томъ, что обе стороны выходять изъ суда, благословдяя мировой судъ. Но каково подействуеть на читателя такая сцена: приходить къ мировому судьт, за 10 версть птикомъ, окровавленный крестьянинъ и проситъ взыскать съ крестьянина, побившаго его. Мировой судья объясняеть ему, что это дело волостного суда. Крестьянинъ начинаетъ плакать горькими слезами, при мысли о томъ, что ему предстоить искать правды въ волостномъ судъ, котораго онъ боится и которому онъ не въритъ. Долго ли еще мы будемъ видъть такія слезы, или скоро ли наступить давно желанное время, чтобъ законъ позволилъ огромному большинству русскаго населенія пользоваться судомъ, который долженъ быль быть судомъ для вспхъ, и который пока еще остается судомъ для меньшинства, которому и до судебной реформы было легче добиться правды судомъ, чёмъ большинству. Или крестьяне менте другихъ сословій платять земскихъ повинностей на содержание мировой юстиция?... За что же они менье другихъ могутъ ею пользоваться? Спросите-ка ихъ, есть ли тутъ правда, а не только юристовъ.

Бар. Н. Корфъ.

Александр. уёздъ, Екатеринославской губ.

## НАШИ СРЕДСТВА

КЪ

## НАРОДНОМУ ПРОСВЪЩЕНІЮ.

По поводу бюджета министерства народ, просвѣщ, на 1870 годъ.

Если мы станемъ прислушиваться къ одному языку цифръ, то будемъ вынуждены признать, что дъятельность министерства народнаго просвъщенія у насъ въ послъднее время должна была значительно возрости. Не далъе, какъ семь лътъ тому назадъ, въ 1863 г., бюджетъ министерства народнаго просвъщенія не достигалъ 6 милліоновъ рублей, а теперь мы видимъ, что этотъ бюджетъ возросъ до 10 милліоновъ, назначеніе которыхъ уже опредълено финансовою смътою министерства народнаго просвъщенія на 1870 годъ. Расходованіе 10 милл., конечно, наводить на мысль, что дъятельность министерства теперь вдвое большая, нежели при прежнемъ расходованіи 6 милліоновъ.

Столь быстрое возрастание расходовъ казны на дѣло просвѣщения въ Россін, мы, собственно, не можемъ еще признать близкимъ къ нормальному; при 70-миллінономъ населеніи Россіи сумма въ 10 милліоновъ даетъ среднимъ числомъ всего 15 копѣекъ на просвѣщеніе одного человѣка\*). Помимо того, бюджетная цифра расходовъ на народное просвѣщеніе, какъ бы ни представлялась она сравнительно съ прежнимъ временемъ значительною, все же эта цифра составляла не болѣе, какъ два процента всѣхъ занесенныхъ въ послѣднюю государственную роспись расходовъ на истекшій годъ. Съ другой стороны, мы не счи-

<sup>\*)</sup> Въ первомъ изданіи была сдѣлана ошибка въ среднемъ числѣ, которую спѣшимъ теперь исправить. —  $Ped_{\bullet}$ 

таемъ себя въ правѣ заключать отъ увеличенія бюджетной цифры объ улучшеніи качества дѣятельности министерства народнаго просвѣщенія. Предположеніе пзрасходовать въ 1870 году 10 милл., конечно, свидѣтельствуетъ о расширеніи области дѣйствія, но еще ничего не говоритъ о ея цѣлесообразности. Остаются весьма важные вопросы: все ли, отпускаемое казною министерству, идетъ на дѣйствительныя нужды и потребности народнаго просвѣщенія и распредѣляется, по возможности, равномѣрно между всѣми частями обширной Россіи?

Имъя въ виду такой вопросъ и ему подобные, мы съ особеннымъ любопытствомъ проследили весь последний отчетъминистерства народнаго просвещения, помещенный въ мартовской и іюньской книжкахъ его журнала за прошедшій годъ, и нашли въ немъ большую массу самыхъ краснорфчивыхъ статистическихъ данныхъ, рисующихъ вполиф вфрную картину состоянія дёла народнаго просв'єщенія въ Россіи въ наше время. Въ этомъ же отчетъ мы можемъ найти полнъйшія статистическія данныя для ръшенія вопроса, какъ въ настоящее время регулируются въ министерствъ народнаго просвъщенія тъ суммы, которыя отпускаются государственнымъ казначействомъ на дело просвещенія? А неть сомнфнія, что успфшность дфиствій министерства нельзя измфрять однимъ количествомъ затрачиваемыхъ имъ денегъ; высыпать даже большое количество зерна въ одну кучу, не значитъ засвять поле, а потому при оценке деятельности министерства народнаго просвещенія нужно искать, равном'трно ли распредівлены суммы, вітрна ли рука нашихъ съятелей?

Такъ какъ въ отчетъ министерства за 1867 г. всъ свъдънія о подвъдомственныхъ ему учрежденіяхъ сгруппированы не по каждой губерніи въ отдъльности, а по роду самихъ этихъ учрежденій, расходные же бюджеты министерства, по принятой для нихъ формъ, распадаются на главные отдълы: административный, ученый и учебный, —то мы постараемся, при дальнъйшемъ разборъ этого матеріала, по возможности, придерживаться существующаго административнаго дъленія министерства народнаго просвъщенія на такъ-называемые учебные округи, выдъливъ изъ нихъ всъ тъ учрежденія, которыя, по отношенію къ занимающему насъ вопросу, не могуть имъть исключительнаго для той или другой мъстности Россіи значенія, какъ учрежденія болье или менъе универсальныя или же строго спеціальныя.

Въ настоящее время вся Европейская Россія, какъ извъстно, дълится на 9 подвъдомственныхъ министерству народнаго просвъщенія учебныхъ округовъ, управляемыхъ особымъ въ каждомъ изъ нихъ попечителемъ 1). Въ распредъленіи округовъ насъ поражаетъ прежде

<sup>1)</sup> Учебныя заведенія Кавказскаго края составляють особый округь, состоящій

всего ихъ крайняя неравном рность, какъ относительно пространства, такъ и населенности 1):

| D I HUOMOLHOU  | ,       | , | • |   |   | Число<br>губер-<br>ній: | Простран-<br>ство въ кв<br>миляхъ: | Населен-   | На одну кв.<br>мил. об.<br>пола: |
|----------------|---------|---|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1. Петербургск | iñ      |   |   |   |   | 6                       | 26,252                             | 4,555,000  | 165                              |
| 2. Казанскій   |         |   |   |   | ٠ | ,11                     | 27,531                             | 15,500,000 | 418                              |
| 3. Одесскій .  |         |   |   |   |   | 4                       | 4,271                              | 4,177,000  | 980                              |
| 4. Впленскій.  |         |   |   |   |   | 6                       | 5,496                              | 5,550,000  | 1,009                            |
| 5. Деритскій   |         |   |   |   |   | 3                       | 1,676                              | 1,813,000  | 1,080                            |
| 6. Московскій  |         |   |   |   |   | 9                       | 7,587                              | 11,020,000 | <b>1,452</b> :                   |
| 7. Харьковскій | ,i<br>e |   |   |   |   | 5                       | 5,080                              | 8,865,000  | 1,745                            |
| 8. Кіевскій    |         |   |   |   |   | 5                       | 4,844                              | 8,880,000  | 1,833                            |
| 9. Варшавскій  |         |   |   | , |   | 10                      | 2,199                              | 5,320,000  | 2,400                            |

При одномъ взглядв на эту таблицу, видно, наприм., что первые два округа, петербургскій и казанскій (каждый изъ этихъ двухъ округовъ занимаетъ болве пространства четырехъ вмисти взятыхъ государствъ: Пруссіи, Франціи, Италіи и Англіи), раскинутые на чрезвычайно большомъ протяженіи при наименьшемъ противу прочихъ округовъ населеніи, занимаютъ болве половини всего пространства Европейской Россіи, такъ что крайніе населенные предёлы этихъ округовъ отстоятъ другъ отъ друга на огромныхъ разстояніяхъ, какъ наприм. города Астрахань и Верхотурье въ Казанскомъ округѣ (до 2,500 верстъ).

Что же касается до неравномърности населенія этихъ округовъ, то она выразится еще наглядиве, если принять за единицу населенія число жителей въ наименьшемъ изъ нихъ, т.-е. деритскомъ (съ числомъ жителей въ 1,813,000 об. пола); въ такомъ случав, относительная масса населенія прочихъ округовъ выразится, приблизительно, въ следующихъ цифрахъ: въ петербургскомъ — 2½, виленскомъ и варшавскомъ — 3, одесскомъ — 3½, кіевскомъ и харьковскомъ — 5, московскомъ — 6 и, наконецъ, число жителей въ казанскомъ округв слишьюмъ въ 8½ разъ болве чёмъ въ деритскомъ.

Изъ взаимнаго же сопоставленія этихъ посл'єднихъ цифръ оказывается, что, напр., округа кіевскій и харьковскій, по числу жителей, вдеое болье петербургскаго, московскій же округъ болье вдеое, а казанскій почти втрое противъ каждаго изъ округовъ виленскаго и варшавскаго.

Историческій путь установленія нынішняго діленія имперіи на учебные округи указываеть, что первоначальное учрежденіе старій-

въ непосредственномъ въдъніи намъстника кавказскаго; сибирскія же учебныя заве-

<sup>&#</sup>x27;) Пифры населенія округовъ Имперіи взяты по сведеніямь за 1866 г., по губерніямь же Привисливскаго края — за 1865 г.

шихъ изъ этихъ округовъ, последовавшее въ 1803 г. вследъ за учрежденіемъ министерствъ, какъ видно изъ самаго указа о томъ, было вызвано намфреніемъ, «училища нѣсколькихъ сосѣдственныхъ губерній, сходствующих между собою въ містныхь обстоятельствахь, соединить въ особый округъ, который состояль бы подъ въдъніемъ одного изъ членовъ главнаго правленія училищъ». Затімь, спустя почти 20 льтъ, было признано необходимымъ измънить территоріальныя границы учрежденныхъ округовъ, пріурочивъ ихъ къ тогдашнему діленію губерпій на округа генераль-губернаторскаго управленія, съ тіми притомъ небольшими отступленіями, которыя обусловливались необходимостію, «сколь возможно приблизить губерній къ университетамъ, которыми онъ по части училищной управляются». Наконецъ, съ открытіемъ кіевскаго учебнаго округа и съ освобожденіемъ (въ 1835 г.) университетовъ отъ управленія гимназіями и училищами округа, установившіяся тогда границы учебныхъ округовъ въ главныхъ чертахъ сохранились и до настоящаго времени, съ тою только перемѣною, что туберній сибирскія и кавказскія отошли въ особыя управленія, бывшія же съ 1824 г. въ въдъніи петербургскаго округа двъ западныя губернія—Витебская и Могилевская, вновь вошли (въ 1864 г.) въ составъ виленскаго учебнаго округа, къ которому эти губерни были причислены еще при самомъ образовании округовъ (въ 1803 г.) 1).

Изъ этого краткаго очерка можно заключить, что то или другое географическое дѣленіе губерній имперіи на учебные округи мотивировалось, главнымъ образомъ, довольно древнимъ положеніемъ вообще учебнаго дѣла въ Россіи, при которомъ, вслѣдствіе крайне неравномѣрнаго состоянія уровня образованія въ разныхъ частяхъ обширной Россіи, казалось въ свое время необходимымъ съ такою же неравномѣрностію распредѣлить и самыя губерніи по учебнымъ округамъ.

Не останавливаясь здёсь на вопросё о томъ, насколько установленныя почти 35 лётъ тому назадъ границы учебныхъ округовъ оправдываются какими-либо потребпостями настоящаго времени при совершенно измёнившихся съ тёхъ поръ гражданскихъ и экономическихъ условіяхъ въ Россіи, перейдемъ къ тёмъ статистическимъ даннымъ, коими можетъ характеризоваться настоящее положеніе каждаго изъ учебныхъ округовъ, по отношенію вообще къ дёлу народнаго просвёщенія и ассигнуемымъ на него денежнымъ средствамъ.

Изъ отчета министерства народнаго просвъщенія за тотъ же 1867 г. видно, что къ 1 января 1868 г. состояло учащихся: въ 7 университетахъ и варшавской Главной школф — 5,575, въ гимназіяхъ —

<sup>1)</sup> Варшавскій учебный округь, учрежденный первоначально въ 1840 г., преобразовань въ 1867 г. съ подчиненіемъ центральному управленію министерства народнаго просвіщенія, наравні съ прочими округами имперіи.

34,636, въ увздныхъ и вообще низшихъ обоего пола училищахъ — 171,321 и наконецъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ — 298,105 учащихся. Сопоставляя эти данныя съ дъйствительнымъ расходомъ на содержаніе учебныхъ заведеній министерства народнаго просвъщенія въ 1867 году, оказывается, что на университеты пошло въ томъ году около 25%, на гимназіп — 34%, на училища увздныя и другія низшія — до 14½%, и наконецъ на народное образованіе вътвсномъ смысль, т.-е. на такъ-называемыя приходскія и всъхъ другихъ наименованій пародныя училища въдомства министерства народнаго просвъщенія — съ небольшимъ пять процентовъ его годового джета.

Какъ видно изъ опубликованныхъ сведений, весь действительный расходный бюджетъ министерства народнаго просвъщения за 1867 г., простпрался до 7,037,000 р., изъ которыхъ причиталось собственно на содержание всёхъ нашихъ университетовъ, гимназій и училищъ всёхъ наименованій около 5,556,000 р., т.-е. почти 79% всего бюджета министерства за тотъ годъ; въ частности же эта последняя сумма раздълялась между сказанными тремя родами учебныхъ заведеній такъ, что всь низшія училища обошлись круглымъ числомъ въ 1,423,000 р., затъмъ всъ среднія учебныя заведенія—въ 2,415,000 р. и наконецъ, университеты — въ 1,718,000 р. Такимъ образомъ, и по важности образовательнаго, въ историческомъ смысль, значенія и по относительной стоимости содержанія, на первомъ планів стоять среднія учебныя заведенія, т.-е. имназіи, доставляющія, какъ нав'ьстно, главный контингентъ для нашихъ университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Потому и мы обратимся прежде всего къ гимнаdeneis.

I.

#### THMHASIH.

Въ 1867 г., наши гимназіи заключали въ своихъ стѣпахъ 34,636 молодыхъ людей; ихъ обученіе стоило бюджету министерства народнаго просвъщенія 2,415,000 р., или 34°/0 всего бюджета. Оставляя въ сторонъ вопросъ, насколько правильно затрачивать 34°/0 всего бюджета на среднее образованіе 34,000 человъкъ, когда начальное образованіе почти 300,000 человъкъ составляетъ только 5°/0 бюджета, обратимся прямо къ изслѣдованію, какимъ образомъ распредѣлены тъ два съ половиною милліона, которые издерживаются на гимназіи. Нътъли тутъ коренной ошибки, которая должна невыгодно отразиться на общемъ ходъ нашего образованія.

Изъ последнихъ опубликованныхъ известій видно, что во всехъ

девяти округахъ имперіи, со включеніемъ объихъ частей Спбири, въ непосредственномъ въдъніи министерства народнаго просвъщенія состоитъ 139 мужскихъ гимназій, въ томъ числѣ 115 полныхъ и 24 неполныхъ или такъ-называемыхъ прогимназій; такъ что полныхъ гимназій приходится 1½ на 1 миллюнъ населенія. По времени своего открытія, эти гимназіи относятся: 5 гимназій—къ прошлому стольтію, 47 къ первой четверти настоящаго, затѣмъ 25 ко второй четверти, и остальныя 31 гимназія получили свое существованіе въ теченіи послѣднихъ 19 лѣтъ 1). По мѣстностямъ населенія, всѣ 139 гимназій распредѣляются такъ, что 39 гимназій существуютъ въ уѣздныхъ городахъ, остальныя же 100 находятся въ 68 городахъ губернскихъ и областныхъ, въ томъ числѣ:

|                   | Число<br>гимна-<br>зій. | Число<br>жите-<br>лей. |             | Число<br>гимна-<br>зій. | Число<br>жите-<br>лей. |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| въ Петербургѣ     | . 9                     | - 550,000              | въ Харьковъ | <br>. 3 -               | - 60.000               |
| — Москвъ          | - 5                     | <b>—</b> 370,000       | — Одессѣ    | <br>. 3 -               | - 120,000              |
| — Варшавѣ         | 10                      | - 182,000              | — Казани .  |                         | - 72,000               |
| — Кіевѣ           | 4                       | - 71,000               | — Вильнъ .  |                         | - 79,000               |
| — Нижн. Новгородъ | . 2                     | - 41,000               | — Ригѣ      | <br>. 2 -               | - 102,000              |

Изъ этихъ данныхъ, между прочимъ, видно, что въ Варшавѣ, при населеніи вдвое меньшемъ, чѣмъ въ Москвѣ, существуетъ вдвое болье казенныхъ гимназій; а по сравненію съ Петербургомъ, гдѣ населеніе втрое больше — въ Варшавѣ одной гимназіей больше.

Затемъ необходимо заметить, что во многихъ густонаселенныхъ городахъ округовъ имперін, какъ наприм. въ Бердичевѣ (до 55,000 ж.), Волжскѣ (до 26,000 ж.), Ельцѣ (30,000 ж.), Козловѣ (23,000 ж.), Моршанскѣ (до 20,000 ж.), Рыбинскѣ (15,000 ж.), Сызранѣ (20,000 ж.), и друг. до сего времени нѣтъ ни гимназій, ни даже прогимназій, тогда какъ во многихъ городахъ варшавскаго учебнаго округа и нѣкоторыхъ городахъ западныхъ губериій, съ населеніемъ далеко меньшимъ, существуютъ казенныя гимназіи, какъ наприм. въ Маріамнолѣ, Сандомірѣ, Холмѣ, Бѣлѣ, Пинчовѣ, Шавляхъ (Ковен. губ.), и др., изъ которыхъ въ каждомъ число жителей не достигаетъ даже 5,000. Кромѣ того, въ большинствѣ округовъ сѣверной и восточной полосъ имперін существуетъ по одной только гимназіи на губернію, отдаленныя другъ отъ друга болѣе или менѣе на значительныя разстоянія, тогда какъ въ губерніяхъ всей западной и южной окраинъ Россіи находятся по 2, нерѣдко по 3 и даже 5 гимназій въ одной губернію, какъ на-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Свёдёній о времени открытія 31 гимназій варшавскаго учебнаго округа у насъ нёть подъ руками.

прим., въ Люблинской 4, Черниговской 3, Лифляндской 5, Гродненской 3, Минской 4 и проч. Наконецъ, обширная Сибпрь, съ ея 4-миліоннымъ населеніемъ въ четырехъ своихъ губерніяхъ, имѣетъ только 3 гимназіи и 1 прогимназію (въ Якутскъ).

Наконецъ, изъ всъхъ округовъ имперіи въ настоящее время только въ двухъ, именно въ кіевскомъ и варшавскомъ, состоятъ въ въдъніи министерства народнаго просвъщенія женскія гимназій, содержимыя на счетъ казны і); число женскихъ гимназій въ первомъ изъ нихъ 4, а во второмъ 18.

Общее годовое содержаніе всёхъ указанныхъ гимназій (139 муж. и 22 женск.), по всёмъ округамъ восходитъ до 4.100,000 руб.

Изъ этой суммы падаетъ непосредственно на государственную казну болье 75%, затьмъ до 10% относится на сборъ за учение въ гимназіяхъ (за исключеніемъ гимназій варшавскаго округа), 90/0на сборъ за содержание частныхъ воспитанниковъ въ существующихъ при нъкоторыхъ изъ гимназій пансіонахъ, около  $2^{0}/_{0}$  — на счетъ пропентовъ съ принадлежащихъ гимназіямъ неприкосновенныхъ капиталовъ (пожертвованныхъ въ разное время) и остальные, менѣе  $4^{\circ}/_{0}$  составляють взносы обществъ и сословій на содержаніе нікоторыхъ мъстныхъ гимназій. Такихъ гимназій до настоящаго времени оказывается весьма ограниченное число, и только три изъ нихъ, именно: въ Новочеркаскъ, Усть-Медвъдицкой станицъ и Нижнемъ-Новгородъ (дворянскій Институть-на правахъ гимназіп) содержатся исключительно на сословныя суммы. Затымь реальная гимназія въ Ригь и коммерческое училище въ Одессв (оба съ 1861 г.) получаютъ содержание отъ мъстнихъ городскихъ обществъ; гимназія въ г. Вязьмъ (Смоленской губ.) и въ Корочь (Курской), открытыя въ прошломъ году, содержатся на счетъ земства, съ пособіемъ отъ казны по 2,300 р. въ годъ и, наконецъ, три неполныя гимназіи въ гг. Аренсбургъ (съ 1804 г.), Пернов'в (съ 1805 г.) и Либав в (съ 1806 г.), и гимназія въг. Керчи (съ 1864 г.) — на счетъ мъстныхъ обществъ съ пособіемъ отъ казны (въ сложности на всъ три первыя прогимназіи до 12,000 р. и на послъднюю-по 11,368 р. въ годъ). Достойно замѣчанія, что такіе незначительные по числу жителей города, какъ напр. Керчь (20,000 жит.), Перновъ (10,000 ж.) и Аренсбургъ (до 4,000 жит.) находять возможнымъ удёлять изъ своихъ доходовъ довольно значительную часть на гимназіи. (Аренсбургское общество даетъ ежегодно на свою гимназію по 3,825 р.) — фактъ, почти не встръчающійся даже въ весьма многолюдныхъ нашихъ городахъ, хотя недостатокъ въ такого рода среднихъ учебныхъ

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Вь минувшемъ году открыта еще женская гимназія (Ломоносовская) въ Риг $^{1}$ ь, которая содержится на счетъ городскихъ доходовъ, съ пособіемъ отъ казны ежегодно по  $^{3}$ ,000 р.

заведеніяхъ, какъ гимназіи, крайне въ нихъ ощутителенъ, судя по наличному числу учащихся въ существующихъ въ нихъ казенныхъ гимназіяхъ. Въ особенности это замѣтно въ обѣихъ нашихъ столицахъ, гдѣ недостаточное и несоразмѣрное съ населеніемъ число казенныхъ гимназій, переполненныхъ учащимися, вызываетъ устройство частныхъ гимназій, которыя, въ силу присущаго имъ болѣе или менѣе коммерческаго, характера, по своей дороговизнѣ платы за ученіе, доступны лишь для людей съ достаточными средствами.

Если изъ общаго расходнаго бюджета (до 4,100,000) всъхъ 161 состоящихъ нынъ въ въдъніи министерства народнаго просвъщенія гимназій исключить стоимость содержанія гимназій женскихъ и тъхъ изъ мужскихъ, которыя содержаніе казенныхъ 110 гимназій и 24 прогимназій всъхъ учебныхъ округовъ потребно до 3,580,000 р., не считая при этомъ той части сборовъ за ученіе въ нихъ и за содержаніе частныхъ пансіонеровъ и прочихъ источниковъ (въ сложности до 300,000 р.), которая оставляется гимназіями на случай непредвидимыхъ расходовъ въ теченіи года — такъ что средняя стоимость годового содержанія каждой гимназіи опредъляется въ 28½ т. р. и каждой прогимназіи около 11,000 р.

Въ частности же, по каждому учебному округу отдъльно, средняя стоимость содержанія гимназій вообще не одинакова. Такъ, гимназіи петербургскаго округа обходятся свыше 42,000 р., московскаго и одесскаго—до 36,000 р., затъмъ гимназін округовъ харьковскаго и кіевскаго около 30,000 р., остальныя же вообще не свыше 25,000 р. Въ варшавскомъ учебномъ округъ, гдъ всъ гимназіи содержатся исключительно на счетъ казны <sup>1</sup>), на каждую изъ 21 гимназін упадаетъ круглымъ числомъ съ небольшимъ 21,000 р., и на каждую изъ 10 прогимназій до  $10^{1}/_{2}$  т. р.

Наконецъ, обращаясь къ стоимости содержанія каждой гимназіи въ отдъльности, видимъ, что въ общемъ числь всъхъ 100 полныхъ казенныхъ гимназій встрьчаются между прочимъ и такія, годовой оборотъ которыхъ восходитъ до 70,000 р., за то рядомъ съ тыть стоятъ гимназіи и далеко быдныя, которыхъ всы матеріальныя средства для годового содержанія не достигаютъ даже полныхъ 20,000 р., какъ напр. олонецкая и др.

Такая неравномърность въ стоимости содержанія гимназій въ разныхъ округахъ имперіи объясняется, во-1-хъ, тъмъ, что при нъкоторыхъ чзъ нихъ (при 39 гимназіяхъ) существуютъ пансіоны для частнихъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сборь за ученіе въ этихъ гимназіяхъ поступаеть въ общіе государственные доходы.

воспитанниковъ, съ которыхъ сборъ за содержаніе восходитъ въ сложности до 376,000 р., и во-2-хъ, неодпнаковымъ для каждой гимназіи разміромъ платы за ученіе, которая вообще не ниже 10 руб. и не выше 50 р.,—такъ какъ сборы этого рода поступаютъ въ непосредственное распоряженіе каждой гимназіи въ отдільности, независимо отъ всітувають средствъ.

Всъ эти такъ-называемые внутренніе доходы нашихъ гимназій, составляя собственность каждой изъ нихъ отдёльно, имбютъ, по закону, строго опредъленное (спеціальное) назначеніе и употребляются собственно на пополнение штатныхъ средствъ гимназій, причемъ сборъ за ученіе идетъ преимущественно на усиленіе учебныхъ пособій и на вспоможеніе учащимъ и учащимся, а сборъ съ частныхъ пансіонеровъ-исключительно на ихъ содержаніе и вообще на нужды и потребности пансіоновъ, такъ какъ заведенія эти не составляють особыхъ отъ гимназій учрежденій п, въ виду болье или менье общаго съ последними личнаго состава служащихъ, все учебные по пансіонамъ расходы обусловливаются главнымъ образомъ штатами самихъ гимназій. При такой прямой спеціализація этихъ сборовъ, т.-е. назначенія большей ихъ части на расходы по предметамъ однороднымъ съ штатными расходами гимназій, доходы эти въ существъ дъла сливаются съ суммами, отпускаемыми изъ государственной казны на содержаніе гимназій и, въ порядкъ расходованія ихъ, подлежать общимъ правиламъ, установленнымъ для суммъ казенныхъ, съ тъмъ только отличіемъ отъ последнихъ, что самое распределеніе большей части этихъ спеціальныхъ средствъ на тѣ или другія потребности гимназій зависить отъ гимназическаго начальства.

Изъ общаго годового расходнаго бюджета всёхъ гимназій и прогимназій вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія (4,100,000 р.), какъ уже сказано, падаетъ на государственную казну до 75%, т.-е. около 3,075,000 р. По отчету министерства народнаго просвъщения за 1867 г. число учащихся въ казенныхъ гимназіяхъ къ 1 января 1868 г., какъ выше сказано, было до 34,000, следовательно годовой расходъ казны на обучение каждаго имназиста среднимъ числомъ составляетъ до 100 р., а въ течени нормальнаго семплътняго гимназическаго курса — до 700 р., расходъ, который едва ли можно было бы признать сколько-нибудь значительнымъ въ томъ только случав, еслибы, во-1-хъ, расходъ этотъ упадалъ по мёстностямъ равномърно, во-2-хъ, еслибы самый сборъ за право учиться въ гимназіи распредѣлялся болье одинаково по всымь гимназіямь и, наконець, въ 3-хъ, если бы число ежегодно оканчивающихъ въгимназіяхъ курсъ не составляло столь малую долю общаго числа въ нихъ учащихся, какъ это оказывается въ дъйствительности. Между тъмъ, разсматривая число учащихся въ гимназіяхъ отдёльно по тому или другому учебному округу

и сопоставдяя этимъ даннымъ расходные бюджеты гимназій, оказывается і), что число учащихся въ обоихъ обширивйшихъ округахъ — петербургскомъ и казанскомъ слишкомъ на двв тысячи менъе, нежели въ гимназіяхъ одного варшавскаго округа, хотя расходные бюджеты гимназій первыхъ двухъ округовъ въ сложности почти вдвое более бюджета гимназій послёдняго; дале, при равномъ почти числь учащихся въ гимназіяхъ округовъ виленскаго и харьковскаго, стоимость содержанія въ первомъ изъ нихъ превышаетъ чуть не вдвое бюджеты гимназій во второмъ; наконецъ, сравнивая въ этомъ отношеніи всть округа западной окраины Россіи въ совокупности, т.-е. варшавскій, дерптскій, виленскій и кіевскій, съ остальными шестью учебными округами, мы увпдимъ, что, при крайней неравномърности объихъ этихъ частей Европейской Россіи какъ по пространству, такъ и по числу жителей 2), стоимость содержанія гимназій той и другой части, равно какъ и число учащихся въ нихъ, — почти одинаковы.

Сказаннаго, повидимому, достаточно, чтобы уяснить интересующій насъ по отношенію къ гимназіямъ вопросъ о неравномърности въ настоящее время состоянія уровня средняго образованія въ Россіп, неравномърности, прямо и непосредственно обусловливаемой числомъ этихъ учебныхъ заведеній и количествомъ ватрачиваемыхъ на ихъ содержаніе финансовыхъ средствъ въ двухъ далеко неравномърныхъ частяхъ общирной и нераздъльной Россіи. Не касаясь тъхъ или другихъ причинъ такого, уже издавна установившагося порядка вещей, — такъ какъ вопросъ объ этихъ причинахъ отнюдь не входитъ въ нашу скромную задачу, поставить сколь возможно рельефнъе всъ данныя, взятыя изъ опубликованныхъ уже свъдъній, — для уясненія вопроса о

| r)              | число     | стоимость |                  | число стоимость       |
|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| учевные округи. | учащихся  | СОДЕРЖА-  |                  | учащихся содержа-     |
|                 | къ 1 янв. | нія гим-  | учевные округи.  | къ 1 янв. нія гим-    |
|                 | 1868 г.   | назій.    |                  | 1868 г. назій.        |
| Въ Деритскомъ   | . 1,791   |           |                  | . 2,660 до 317,000 р. |
| - Виленскомъ    | . 3,539   |           | — Казанскомъ     |                       |
| - Кіевскомъ     | . 3,920   |           | — Петербургскомъ |                       |
| — Варшавскомъ . | . 8,178   |           | — Харьковскомъ . |                       |
|                 |           |           | — Московскомъ .  |                       |
|                 |           |           |                  |                       |

Общее число учащихся въ гимназіяхъ по учебнымъ округамъ взято изъ приложенія къ отчету министра народнаго просвъщенія за 1867 г., стоимость же содержанія гимназій показана согласно сдъланному самимъ министерствомъ исчисленію встать потребныхъ на 1870 г. средствъ на содержаніе этихъ гимназій. Приведенныя цифры могутъ быть признаны вполить достаточными для общихъ выводовъ, такъ какъ данныя по тому и другому вопросу, по самой сущности дъла, не могутъ значительно разниться въ промежуткъ двухъ только лѣтъ.

2) Четыре округа западной окраины Россіи въ сложности менње округовъ остальной Россіи въ 6 разъ по пространству и вдвое по числу жителей, не считая при

этомь обширнаго Сибирскаго округа.

распредѣленіи всѣхъ образовательныхъ силъ въ Россіи, упомянемъ въ дополненіе къ приведеннымъ фактамъ о тѣхъ только ближайшихъ по отношенію къ гимназіямъ мотивахъ, которые и въ настоящее время непосредственно вліяютъ на указанную неравномѣрность распространенія у насъ средняго образованія и вполнѣ могутъ подтвердить ту истину, что гимназіи западной полосы вообще обставлены выгоднѣе сравнительно съ прочими гимназіями имперіи \*).

При неодинаковомъ вообще по мъстностямъ размъръ платы съ учащихся, постановлено общимъ правиломъ: во-1-хъ, освобождать отъ этой платы учениковъ недостаточныхъ, подъ твиъ условіемъ, чтобы число освобожденныхъ не превышало десятой части общаго числа учащихся въ каждой гимназіи, и во-2-хъ, изъ сбора платы какъ за ученіе, такъ и за содержаніе частныхъ пансіонеровъ и стипендіатовъ удерживать 10°/0 на усиленіе пенсіоннаго капитала приходских учителей, и 20/0-на содержаніе, существующаго при министерствъ народнаго просвъщенія, ученаго комитета. Изъ этого общаго для гимназій Россіи (кром' Варшавскаго округа) правила допущены изъятія по первому правилу — для всъхъ гимназій собственно западнаго края, гдъ число освобождаемыхъ отъ платы за ученіе можетъ восходить до  $^{1}\!/_{3}$  общаго числа учащихся, и по второму — для всѣхъ учебныхъ заведеній Остзейскаго края, въ которыхъ, «въ видахъ облегченія въ удовлетвореніи расходовъ по ихъ содержанію», вычеты изъ суммы сбора за ученіе, -- двухпроцентный въ пользу ученаго комитета, и десятипроцентный — на успленіе капитала приходскихъ учителей, — разрѣшено (съ 1865 г.) производить лишь въ половинномъ размѣрѣ і).

<sup>\*)</sup> Тотъ фактъ, что наши окранны обставлены выгодиве по средствамъ иъ образованію, чёмъ самое ядро русскаго народа — весьма важенъ при безконечныхъ толкахъ у насъ объ обрусеніи окраинъ. Онъ объясняетъ всю ошибку нашей системы: собственно изъ ядра русскаго народа должны выйти истинные обрусители окраинъ, т.-е. яюди образованные, промышленные, предпріимчивые; а между тѣмъ на очеловѣченіе этого ядра обращаютъ менѣе вниманія, нежели на окранны, т.-е. его держатъ въ относительномъ невѣжествѣ, пожалуй и въ безотносительномъ, и думаютъ достигнуть обрусенія правительственными мѣрами, которыя невольно обращаются въ формальность, не находя себѣ поддержки въ жизни самого ядра. Пусть взглянутъ на приведенную выше таблицу расходовъ по округамъ, и тогда будетъ понятенъ недостатокъ нашей системы обрусенія: на Варшавскій округъ 555 тыс., на Виленскій 415 тыс., а на Казанскій 366 тыс., на Харьковскій 253 тысячи. — Ред.

<sup>1)</sup> Деритскій университеть и двё тамошнія гимназіи — Либавская и Перновская, отъ такихъ вычетовъ вовсе освобождены. Невольно при этомъ возникаетъ вопросъ, почему тотъ же самый аргументъ, т.-е «эт видах облегиенія учебных заведеній», можетъ казаться менле основательнымъ для распространенія такой льготы на русскій гимназіи въ такихъ небогатыхъ образовательными средствами мёстностяхъ какъ напримёръ города: Архангельскъ, Вологда, Петрозаводскъ, Новгородъ, Сибирскіе города и друг. Между тёмъ, даже во вновь открытой въ Ригъ русской гимназіи (Александровской) оба эти вычета производится въ полном размёръ.

Такъ какъ сборъ за ученіе въ Деритскомъ округѣ, несмотря на его, относительно прочихъ учебныхъ округовъ, ограниченность, въ сложности составляетъ все-таки довольно значительную сумму (до 75 тыс. руб.), то эта сама по себъ небольшая, льгота, т. е. вычеть изъ сбора за ученіе лишь въ половинномъ размірів, служа дів ствительно немаловажнымъ облегчениемъ въ учебномъ деле, не можетъ однако же не имъть вліянія на самое число учащихся, плата съ которыхъ во всёхъ тамошнихъ гимназіяхъ вообще ниже платы въ гимназіяхъ другихъ учебныхъ округовъ. Кромф того, въ нфкоторыхъ остзейскихъ среднихъ учебныхь заведеніяхь установлень такой исключительный порядокь взиманія платы, что вывств съ расширениемъ курса учащагося возвышается и самый размірь платы за ученіе, что, конечно, нельзя не признать болье согласнымъ и съ сущностію дела и съ справедливостію по отношенію въ учащимся, особенно если принять при этомъ во вниманіе тоть, встрівчающійся въ большинствів наших в гимназій, поразительный фактъ, что число ежегодно оканчивающихъ семилътній въ нихъ курсъ, какъ видно изъ отчетовъ самого министерства народнаго просвъщенія, вообще не составляеть и 40/0 общаго числа учащихся въ гимназіяхъ, тогда какъ число выбывающихъ ежегодно изъ гимназій до окончанія курса, среднимъ числомъ, не ниже 20% всего числа учащихся, т.-е. въ 5 разъ болве числа оканчивающихъ курсъ. Отъ этого именно факта зависить другой, не менье замычательный, факть, состоящій въ томъ, что наше среднее образованіе обходится равно не дешево какъ казив, такъ и учащемуся. Въ отчетв министерства за 1867 г. не приведено сведений о числе окончившихъ въ томъ году курсъ во всёхъ гимназіяхъ; изъ подробнаго же отчета его за 1864 г. видно, что, при общемъ числѣ 26,789 всѣхъ учащихся въ томъ году, окончило курсъ только 916, а такъ какъ, по отчету за 1867 годъ, число учащихся (къ 1 января 1868 г.) показано не выше 1864 г., именно 26,458, то можно съ достов врностію принять, что и число окончившихъ 1867 г. болье или менье близко къ 1864 году. Сопоставляя это последнее число (916 человекъ) съ действительно произведеннымъ въ 1867 г. на счетъ казны расходомъ на содержаніе всёхъ гимназій министерства, простиравшимся, какъ видно изъ опубликованнаго финансоваго отчета по исполнению государственной росписи за тотъ годъ, до 2,415,000 р., оказывается, что на каждаго окончившаго курсъ въ нашихъ гимиазіяхъ упадаетъ расходовъ казны до 2,600 р. Цифра весьма значительная, если принять въ соображеніе, что стоить самому учащемуся семильтній курсь его ученія.

Главный видъ такихъ расходовъ казны составляетъ, какъ извъстно, содержаніе такъ-называемаго мичнаю состава гимназій, т.-е. преподавателей и прочихъ служащихъ въ гимназіяхъ. По исчисленію министерства народнаго просвъщенія, весь этотъ служебный персоналъ

въ 1867 г. составляль до 2,200 лицъ, общее содержание которыхъ. какъ видно изъ того же отчета по исполненію росписи, стоило по 1,500,000 р.; если же сопоставить число всёхъ служащихъ съ числомъ учащихся, то оказывается, что на каждыхъ 12 учащихся приходится по одному служащему въ гимназіи. Замітимъ, что въ общее число (2,200) служебнаго персонала входить до 1,200 такъ-называемыхъ штатныхъ преподавателей наукъ п до 200 — лицъ начальствующихъ въ гимназіяхъ, остальное же число служащихъ въ гимназіяхъ (свыше 1/3) составляетъ болье или менье далекій отъ учебнаго дыла служебный персональ: письмоводителей, бухгалтеровь, экономовь, надзирателей, врачей, архитекторовъ и проч. За расходами по содержанію личнаго состава гимназій, составляющими до 62°/0 общей стоимости содержанія этихъ заведеній, слёдуютъ расходы на содержаніе казенныхъ и частныхъ пансіонеровъ, а также стипендіатовъ разныхъ лицъ и въдомствъ, простирающиеся въ сложности до 17%, затъмъ идутъ расходы хозяйственные и учебные — до  $14^{0}/_{0}$  и, наконецъ, издержки по содержанію дополнительныхъ классовъ (реальныхъ, агрономическихъ и нараллельныхъ съ гимназическимъ курсомъ) — не свыше  $7^{\circ}/_{0}$ всѣхъ издержекъ казны.

Таково отношеніе главных видовъ расходовъ по содержанію гимназій собственно учебныхъ округовъ по имперіи 1). А такъ какъ
весь сверхштатный служебный персоналъ содержится на счетъ спеціальныхъ средствъ, распоряженіе коими зависитъ отъ ближайшаго
учебнаго начальства, то отсюда и вытекаетъ такое положеніе дѣла,
что гимназіп съ болѣе широкими собственными средствами (сборъ за
ученіе и содержаніе частныхъ пансіонеровъ) имѣютъ возможностъ
увеличивать служебный персоналъ, равно какъ и прочіе расходы,
по мѣрѣ расширенія пхъ собственныхъ средствъ, не всегда строго
сообразуясь съ дѣйствительною въ томъ потребностію учебныхъ заведеній 2), тогда какъ рядомъ съ ними существуютъ гимназіи съ ограниченными спеціальными средствами, удовлетворяющими всѣ свои
потребности одними питатными средствами — на счетъ казны.

<sup>1)</sup> Въ подтверждение справедливости этого достаточно сказать, что намъ извъстны такія, папр., гимназін, въ которыхъ въ числь личнаго состава служащихъ издавна состоятъ (на счетъ спеціальныхъ средствъ) по два врача, особо врачъ-тераневтъ и особо врачъ-дантистъ, съ приличнымъ обоимъ жалованьемъ. Роскошь, которую едвали можетъ позволить себъ даже такое дорогое у насъ частное учебное заведеніе, какъ московскій классическій лицей г. Каткова.

<sup>2)</sup> Собственно въ университетахъ (за исключениемъ деритскаго и варшавскаго), сборъ за слушание лекцій, простирается нынѣ до 100,000 р., или 16%; въ низшихъ же училищахъ — до 70,000 или около 11% всего сбора за ученіе (до 630,000 р.), остальные до 7% составляють сборъ за ученіе въ спеціальныхъ заведеніяхъ и частію въ варшавскомъ университеть.

Изъ всёхъ доходовъ гимназій министерства народнаго просвѣщенія самый существенный, по своему значенію, составляетъ сборъ за ученіе. Въ настоящее время сборъ этотъ по всёмъ гимназіямъ въ сложности простирается до 420,000 р. или около 66% общаго сбора за ученіе во всёхъ подвѣдомственныхъ министерству народнаго просвѣщенія учебныхъ заведеніяхъ.

Вопросъ о платъ за ученіе, въ историческомъ ходъ образованія въ Россій, подвергался столькимъ видоизмѣненіямъ, съ самаго начала установленія этого сбора и до послъдняго времени, что своеобразная его исторія заслуживаетъ особепнаго вниманія.

При первоначальной коренной реформ'в учебныхъ заведеній министерства народнаго просвещения, въ изданныхъ въ 1803 г., такъ-называемыхъ, предварительныхъ правилахъ народнаго просвъщенія въ Имперіи было постановлено, между прочимъ, что всѣ существовавшія тогда, а также и предполагавшіяся къ открытію учебныя заведенія, должны содержаться «отъ казны на штатномъ положеніи, съ дополненіемъ суммъ поныню на сей предметь отпускаемыхъ»: для гимназій отъ приказовъ общественнаго призрѣнія и для уѣздныхъ учидишъ отъ городскихъ обществъ; содержание же низшихъ училищъ было отнесено въ городахъ-на городскія общества, въ селеніяхъ казенныхъна счетъ прихожанъ и въ помъщичьихъ — на пждивение самихъ владѣльцевъ 1). Ученіе во всѣхъ этихъ заведеніяхъ было допущено даровое, что и было особымъ пунктомъ тъхъ правиль регламентировано въ такой формъ: «учитель, всъхъ приходящихъ въ его классъ учиться его предметамъ, долженъ обучать, не требуя отъ нихъ никакой платы за ученіе». Начало сбору за ученіе въ казенныхъ публичныхъ завеленіяхъ было положено въ следующемъ за темъ году (1805) въ одномъ только деритскомъ учебномъ округѣ, вслѣдствіе скуднаго въ то время содержанія учителей, въ пользу которыхъ этотъ сборъ и быль установленъ. Ходатайство свое о введении этой новой мѣры по всѣмъ училищамъ деритскаго округа тогдашній министръ народнаго просв'ющенія графъ Завадовскій мотивироваль тімь, что если сборь за ученіе будетъ предоставленъ въ пользу учащихъ, тогда последние съ большею ревностію будуть стараться проходить свою должность, дабы имьть больше учениковь умножающих доходы». На его докладь объ этомъ послъдовала такая резолюція: «ежели самовольно и по прежнему обыкновенію учащієся платять малую сумму, то Государь Императоръ соизволяетъ». Только спустя 12 лътъ послъ того (1817 г.), по иниціативъ попечителя петербургскаго учебнаго округа графа Уварова, было признано необходимымъ установить самую умъренную, но постоянную

<sup>1) § 38</sup> Выс. утв. 5-го ноября 1804 г., устава учеб. зав., подв'ядомых университетамъ.

Томъ I. - Январь, 1870.

илату, на первый разъ въ учебныхъ заведеніяхъ одного только Петербурга, — съ тою же именно цёлію, т.-е., улучшить на счеть этого сбора бытъ учителей безъ содъйствія государственной казны; при этомъ докладъ указываль и на другую сторону дѣла—на зависимость усиѣховъ самихъ учащихся отъ не дарового ученія, съ ссылкою въ этомъ отношеніи на авторитетъ западной Европы. Самый размѣръ илаты за ученіе былъ назначенъ на первый разъ не совсѣмъ однакоже (по тогдашнему времени) умѣренный, а именно: въ гимназіи — 15 р. въ уѣздныхъ училищахъ — 10 р., и въ начальныхъ — 5 р. въ годъ, такъ что, по наличному числу учившихся во всѣхъ такихъ заведеніяхъ Петербурга, итогъ сбора за ученіе составлялъ тогда сумму 17,600 р. 1).

Непосредственно всявдь за тымь, именно въ 1819 г., состоялось положение комитета министровъ о введении сбора платы за учение въ тыхъ вообще училищахъ, «гдъ сіе окажется нужнымъ». Поводомъ къ столь быстрому обобщению, введенной для одного только Петербурга, мъры послужилъ слъдующий въ учебномъ дъль исторический курьезъ.

Смотритель училища одного изъ великороссійскихъ убздныхъ городовъ, побуждаемый крайнею ограниченностію отпускавшихся казною на содержание училища суммъ, убъдилъ мъстное городское общество жертвовать изъ городскихъ доходовъ въ пользу училища по 400 р. ежегодно. Готовность свою на это приношение общество обусловило необходимостію им'єть на то разрішеніе надлежащаго начальства. Возникла по этому поводу довольно сложная переписка, и, пока она тянулась, въ это время общества еще нъсколькихъ другихъ сосъдственныхъ городовъ пожелали также изъ городскихъ своихъ доходовъ удълять часть на пользу мъстныхъ увздныхъ училищъ. Такимъ образомъ возникъ уже общій вопросъ собственно о томъ, имфеть ли такое-то городское общество право жертвовать изъ своихъ городскихъ доходовъ въ пользу мъстныхъ училищъ, въ которыхъ обучаются собственныя же ихъ дети. А такъ какъ всё городскіе доходы состояли тогда въ въдъніи министерства финансовъ, то отъ него и должно было последовать окончательное решеніе этого курьезнаго вопроса.

Решеніе последовало... *отрицательное*, по следующимъ соображеніямъ: такъ какъ по уставу 1804 г., все устадныя училища должны

<sup>1)</sup> Воть насколько изменниись для Петербурга эти данныя въ теченіи почти полу-века: въ 1817 году, учащихся во всёжь петербургскихъ учеб. зав. было—а) въ начальныхъ училищахъ— 1,145; б) въ уездныхъ— 878, и в) въ единственной тогда гимназіи (что ныне 2-я)— 177 челов.; къ концу же 1865 г. въ Петербурге находилось: а) въ начальныхъ училищахъ— 1,281, въ томъ числе 82 жен. п.; б) въ уездныхъ училищахъ— 436, и в) въ 7-ми гимназіяхъ и 1-й прогимназіи— 2,717.

Въ настоящее времи, общій итогъ сбора за ученіе во всёхъ среднихъ и низшихъ петербургскихъ учебныхъ заведеніяхъ, но исчисленію мин. нар. пр., простирается до 88,500 р., въ томъ числё по одному университету — 22,000 р.

содержаться на счеть казны, съ дополнениемъ суммъ понынъ на сей предметь отпускаемыхь отъ городскихь обществъ, то, очевидно, что въ пособіе училищамъ отъ городскихъ обществъ должны быть отпускаемы только тъ суммы, какія на которое-либо изъ училищъ были отпускаемы до устава 1804 года. Последствіемъ такого буквальнаго толкованія закона вышло то, что изъявившія первоначально полную готовность помогать училищамъ общества тъхъ городовъ отказались уже отъ всякаго имъ пособія, несмотря на то, что вмёстё съ такимъ рѣшеніемъ настоящаго вопроса, министерство финансовъ объяснило этимъ обществамъ, что новыя пособія училищамъ «могутъ чиниться изъ добровольных пожертвованій градских обществъ» (но не изъ городскихъ доходовъ). Такимъ образомъ, училища эти оставались при однихъ скудныхъ штатныхъ средствахъ; но такъ какъ потребности училищъ изъ года въ годъ возрастали, и поддерживать ихъ было нелегко, пособій же ни откуда не предвиделось, то местный университеть, подъ управлениемъ котораго тѣ училища состояли, пришелъ къ необходимости ходатайствовать объ установлении платы съ учащихся въ тъхъ собственно училищахъ, которыя не пользуются никакими пособіями отъ городовъ.

Необходимо замѣтить, что, установляя, въ 1819 году, плату за ученіе тамь, ідів сіе окажется нужнымь, министерство народнаго просвѣщенія, очевидно, вполнѣ понимало всю важность этой мѣры, «яко основанной на взаимныхъ выгодахъ учащихъ и учащихся, и согласующей снисходительность къ умѣренному состоянію родителей съ нужнымъ подкрѣпленіемъ учителей и училищъ» и, въ этихъ именно видахъ, оно сохранило за собой право, во-1-хъ, назначать плату за ученіе, смотря по мѣстнымъ условіямъ, не придерживаясь размѣровъ, назначенныхъ для столичныхъ училищъ, и во-2-хъ, дѣтей недостаточныхъ родителей вовсе освобождать отъ всякой платы.

Въ университетахъ сборъ за слушаніе лекцій былъ установленъ первоначально (въ 1839 г.), только въ одномъ петербургскомъ университеть, съ размъромъ платы въ 28 р. 57 к. въ годъ; причемъ министерству народнаго просвъщенія тогда же было предоставлено право, буде оно признаетъ полезнымъ, распространить эту мъру и на другіе университеты (кромъ деритскаго), съ тъмъ, чтобы плата эта была не выше назначенной для университета петербургскаго.

Мѣру эту министерство народнаго просвѣщенія признало полезною и, видоизмѣняя самый размѣръ платы въ тѣхъ или другихъ учебныхъ заведеніяхъ, смотря по мѣстнымъ условіямъ, оно установило такой порядокъ по отношенію къ сбору за ученіе:

| Ъъ | столичныхъ | гимназіяхь. |      |      | ٠. |  |   | 0 | тъ | 11 | до | 17 | p. |
|----|------------|-------------|------|------|----|--|---|---|----|----|----|----|----|
|    | прочихъ    | 1.35        |      | *    |    |  | • |   |    | 14 | *  | 28 | >  |
| Въ | столичныхъ | университе  | гахт | , no |    |  |   |   |    | 28 | p. | 57 | к. |

Въ гимназіяхъ внутреннихъ губерній . . . отъ 3 до 5 р. Затъмъ, въ гимназіяхъ сибирскихъ и кавказскихъ, а также во всъхъ уъздныхъ и другихъ низшихъ училищахъ, ученіе было безплатное.

До сихъ поръ, именно до 1845 года, вопросъ объ установлени вътомъ или другомъ учебномъ заведени платы за право ученія обыкновенно разрѣшался въ видахъ интересовъ самихъ же учебныхъ заведеній какъ въ экономическомъ, такъ и въ учебномъ отношеніи, и потому сборъ этотъ имѣлъ болѣе или менѣе характеръ частнаго сбора, зависѣвшій отъ положенія каждаго учебнаго заведенія въ отдѣльности. Въ дальнѣйшихъ затѣмъ видоизмѣненіяхъ этого вопроса, самая цѣль первоначальнаго установленія платы за ученіе вообще все болѣе и болѣе уступаетъ мѣсто уже инымъ, высшимъ соображеніямъ и во всѣхъ этихъ видоизмѣненіяхъ отражаются съ достаточною ясностію лишь однѣ внѣшнія, по отношенію къ учебнымъ заведеніямъ министерства народнаго просвѣщенія, обстоятельства.

1845 годъ, какъ извъстно, составляетъ эпоху въ исторіи нашихъ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній: тогда, въ первый разъ, было признано необходимымъ уменьшить число учащихся въ этихъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія. Съ этою цѣлію, въ ряду другихъ мъръ, установляется плата за ученіе повсемъстно въ увеличенномъ размъръ и, въ 1849 г., плата за учение возрасла: въ столичныхъ университетахъ-до 50 р., въ прочихъ-до 40 р.; въ гимназіяхъ же: столичныхъ-до 30 р., кіевской 1-й-до 20, одесской и таганрогской-10, и вновь назначена плата за учение въ гимназіяхъ сибирскихъ-по 5 р., наравнъ со всъми гимназіями внутреннихъ губерній имперін <sup>1</sup>). Прп такомъ значительномъ возвышеній платы им<sup>1</sup>ьлось тогда въ виду не столько усилить матеріальныя средства самихъ заведеній, сколько необходимость «удержать стремленіе юношества къ образованію въ предълахъ нькоторой соразмірности съ гражданскимъ бытомъ разнородныхъ сословій». М'єра эта вытекла, между прочимъ, изъ тъхъ соображеній, что «для молодыхъ людей, отчасти рожденныхъ въ низішихъ слояхъ общества, высшее образованіе безполезно, составляя лишь роскошь и выводя изъ круга первобытнаго состоянія безъ выгоды для нихъ и для государства».

Затѣмъ, съ 1858 года послѣдовало новое возвышеніе платы во всѣхъ гимназіяхъ внутреннихъ губерній: вмѣсто прежнихъ 5 р. назначено было вдвое, и съ этого же времени положено начало введенію

<sup>1)</sup> Къ этой эпох относится и извъстное постановление о комплектю студентовъ во всъхъ университетахъ, которое оставалось въ своей силъ: для столичныхъ университетовъ—по 1854 г., а для прочихъ—до начала настоящаго царствованія, когда, по воль Государя Императора, послідоваль вновь пріемъ студентовъ въ неограниченномъ числь.

платы за ученіе въ тёхъ *упъдныхъ* училищахъ, гдё, по усмотрѣнію мѣстнаго училищнаго начальства, могло оказаться это возможнымъ (въ размѣрахъ отъ 1 до 8 руб.).

Новая эта мъра была вызвана уже одними только экономическими соображеніями самого министерства народнаго просвъщенія, въ видахъ интересовъ учебныхъ заведеній, такъ какъ къ измѣненію устарѣвшихъ штатовъ гимназій и уѣздныхъ училищъ, по затруднительнымъ тогдашнимъ финансовымъ обстоятельствамъ, не представлялось никакой возможности.

Что же касается собственно начальных народных училищь министерства народнаго просвышена, то вопрось о плать за учене вътаких училищах особымь о нихъ «положением» (въ 1864 г.) разрышень въ томъ лишь смыслъ, что установление платы зависить отъусмотрънія тъхъ въдомствъ, городскихъ и сельскихъ обществъ и частныхъ лицъ, на счетъ которыхъ училища содержатся.

Изъ этого краткаго очерка видно, что вопросъ о введенін платы за право ученія въ подвѣдомыхъ министерству высшихъ, среднихъ и начальныхъ учебныхъ заведеніяхъ нынѣ признается уже какъ бы окончательно рѣшеннымъ; относительно же самаго размѣра этой платы необходимо замѣтить, что, за исключеніемъ напихъ уппверситетовъ, для которыхъ однажды признанный необходимымъ (въ 1849 г.) размѣръ платы за слушаніе лекцій, окончательно уже узаконенъ самимъ ихъ уставомъ 1863 г.,—право назначенія платы, въ томъ или другомъ размѣрѣ, въ имназіяхъ и упъздныхъ учимищахъ предоставлено самому министерству народнаго просвѣщенія, въ силу котораго оно признаетъ необходимымъ вообще возвышать эту плату въ своихъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 1).

Что гимназіи наши могуть теперь же обходиться не только безь новых в повышеній въ нихъ сбора за ученіе, но даже и ограничиться тѣми вышеприведенными размърами, какіе были установлены лѣтъ тому назадъ 15—20, и тѣмъ самымъ, такъ-сказать, понизить тарифъ на пропускъ средняго образованія въ массу, въ томъ не трудно убъдиться всякому при бъгломъ даже просмотрѣ нынѣ дѣйствующихъ уже повсемъстно новыхъ (съ 1864) штатовъ гимназій. Согласно этимъ штатамъ, государственное казначейство уже ассигнуетъ къ ежегодному отпуску до 1/2 милліона руб., причитавшихся собственно въ добавокъ къ тѣмъ штатамъ содержанія нашихъ гимназій, которые дѣйствовали съ 1859 г.,

<sup>1)</sup> Такъ напр., по распоряжение министерства народнаго просвещения признано необходимымъ въ минувшемъ году плату за учение во всёхъ семи петербургскихъ гимназихъ возвысить съ 30 на 40 р.; такимъ образомъ оказывается, что 10-лётние ученики 1-хъ классовъ гимназий свое право учиться оплачиваютъ такой же суммой, какъ и студенты нестоличныхъ университетовъ.

тогда какъ до этого времени на содержаніе гимназій отпускались изъ казны суммы по разсчету, сдёланному еще въ 1828 г., т.-е. болье чёмъ за 30 льть назадъ. Вотъ это-то продолжительное постоянство штатовъ и было главной причиной дальнёйшаго невполнё нормальнаго развитія у насъ вопроса о плать за ученіе.

Въ виду столь значительнаго приращенія средствъ въ содержанію нашихъ гимназій, вполнъ достаточнаго для удовлетворенія существенныхъ ихъ потребностей и въ видахъ интересовъ самого ученія въ этихъ главныхъ у насъ общеобразовательныхъ заведеніяхъ, съ 30 т. учащихся, преимущественно дътей небогатыхъ родителей, вопросъ о размърахъ платы за учение въ нихъ получаетъ въ настоящее время особенную важность. Насколько теперешнее положение этого вопроса можеть быть признано вполнъ отвъчающимъ требованіямъ и условіямъ времени, рёшать окончательно мы не беремся, такъ какъ компетентнымъ судьею въ этомъ деле можеть и должно быть само министерство народнаго просвещенія, которому, безъ всякаго сомнёнія, ближе чёмъ кому-либо, извъстны ть основныя начала системы оплачиваемаго ученія, на основанін которыхъ была введена плата за ученіе въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвъщенія еще 50 лътъ тому назадъ. Мъра эта признавалась тогда необходимою, «яко основанная на взаимныхъ выгодахъ учащихъ и учащихся, и согласующая синсходительность къ умфренному состоянію родителей съ нужнымъ подкръпленіемъ учителей и училищъ», при чемъ было принято въ соображение и то обстоятельство, что «малое пожертвование со стороны родителей за обучение ихъ дётей обратится въ большую выгоду для сихъ послёднихъ въ отношении къ ихъ учебному образованию» 1).

Но здёсь мы считаемъ необходимымъ коснуться этого вопроса собственно по отношенію къ предметамъ употребленія этого сбора въказенныхъ учебныхъ заведеніяхъ вообще, а также о настоящемъ значеніи его по отношенію къ самому обществу.

Въ ряду всякаго рода общественныхъ сборовъ и капиталовъ, въ ряду тѣхъ или другихъ въ государствѣ налоговъ, сборъ за право учиться,—и по закону, и по принципу, долженъ занимать, безспорно, самое первое мѣсто. Въ сборѣ общественномъ, вообще говоря, участвуютъ добровольно, по раскладкѣ, и такимъ образомъ сборъ этотъ дѣлается въ этомъ случаѣ обязательнымъ, какъ законъ, наравнѣ съ повинностію государственною, отъ которой никто и никогда отказаться не можетъ. Совершенно иное въ этомъ отношеніи представляетъ сборъ платы за право учиться: въ этотъ сборъ несетъ свою долю, собственно говоря, только тотъ, кто, мало того что хочетъ и можетъ

<sup>1)</sup> Докладъ министра духовныхъ дёлъ и народнаго просвёщенія 1 февр. 1819 г. Сбор. постанов. по министерству народнаго просвёщенія 1864 г. Т. І. стр. 1,147.

учиться, но и имъетъ еще необходимыя къ тому средства. Такимъ образомъ, по строгой справедливости, сборъ за ученіе слъдуетъ признать прямымъ достояніемъ самихъ учащихся, и, стало быть, никакая, даже самомальйшая часть этого сбора, не должна имъть иного назначенія, какъ только на одно дъло того же ученія.

Законъ, установившій настоящіе разміры платы за право учиться, допускаетъ однако же и даровое ученіе, собственно для лицъ, неимущихъ къ тому никакихъ средствъ, опредъливъ напередъ процентъ таковыхъ въ 1/10 долю общаго числа учащихся. Но, пусть намъ отвътятъ правдиво, -- развъ такова именно доля всъхъ желающихъ и стремящихся учиться, для которыхъ обязательность взноса платы за это право равносильна прямому запрещенію учиться? Да и какими данными напередъ опредъленъ именно десятый процентъ этихъ избранныхъ, — не болъе и не менъе? Развъ и въ настоящее время не встръчается, весьма обыкновенный въ концъ сороковыхъ п въ началъ иятидесятыхъ годовъ (на нашей памяти), фактъ отказа въ правъ продолжать ученіе всл'ядствіе невзноса установленной платы? Если даже и допустить, что, благодаря болье нормальному въ настоящее время взгляду на свою обязанность сампхъ учащихъ, подобные случан становятся все ръже и ръже, - что разъ поступпвшій въ учебное заведеніе, при дознанномъ желаніи его учиться, уже не исключается за невзносъ платы за ученіе, то, съ другой стороны возникаетъ естественный вопросъ, какимъ образомъ можно опредълить, котя приблизительно, цифру тъхъ желавшихъ и желающихъ учиться, которые, въ виду положительнаго недостатка собственныхъ средствъ оплачивать свое право учиться, даже и не пытались поступать въ дорогое для нихъ учебное заведение 1)?

Во всякомъ случав можно смвло утверждать, что цифра последнихъ, при всей видимой массв благотворительныхъ и меценатныхъ стипендій, не можетъ быть вообще незначительна, по крайней мврв по отношеню къ нашимъ общеобразовательнымъ учебнымъ заведеніямъ, особенно если принять при этомъ въ соображеніе ихъ переполненность учащимися (вследствіе недостаточнаго числа учебныхъ заведеній), что заставляетъ эти заведенія, по своимъ экономическимъ разсчетамъ, вообще предпочитать платящаго неплатящему. Будетъ ли, наконецъ, согласно съ справедливостію, если сборъ за право учиться оказывается въ какомъ

<sup>1)</sup> Чтобы убъдиться въ существованіи подобных случаевъ и въ настоящее время, стоило бы только всё наши учебныя заведенія министерства народнаго просвъщенія пригласить из инстосерденному отвёту на этоть вопрось. Нужно не забывать при этомъ, что въ огромномъ числе ежегодно выбывающихъ изъ учебныхъ заведеній до окончанія курса заключается весьма не малый проценть и такихъ, для которыхъ ближайшая причина оставленія заведеній состояда именно въ высокомъ размерть платы за ученіе.

либо заведеній настолько уже достаточнымь, что за удовлетвореніемъ на счеть этого сбора всѣхъ существенныхъ нуждъ и потребностей заведенія, пабытокъ этого сбора пойдетъ на такіе предметы, которые составляютъ какъ бы роскошь заведенія, тогда какъ одновременно, рядомъ съ нимъ стоящее такое же учебное заведеніе, не столько по ограниченности своихъ собственныхъ матеріальныхъ средствъ, сколько по обязательному для него закону, постановлено въ необходимость отказать кому-либо въ правѣ учиться, по причинѣ невзноса платы 1)?

Ближайшее рѣшеніе такого рода частныхъ вопросовъ, имѣющихъ тѣсную связь съ общимъ вопросомъ о бо́льшемъ доступѣ къ учебнымъ заведеніямъ всѣмъ желающимъ учиться, лежитъ, конечно, на обязанности самого министерства народнаго просвѣщенія. Въ послѣднее время, нѣтъ уже ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, болѣе чѣмъ когданибудь всѣ убѣждены въ той несомнѣнной истинъ, что образованіе не составляетъ какой-либо частной привилегіи, что это—потребность всего народонаселенія въ государствѣ и единственно вѣрный источникъ его благосостоянія, а потому оно должено быть доступно для встахъ, безъ различія пола и званія.

Достойно особеннаго вниманія, что та же простая истина сознавалась у насъ п далеко прежде, льть 50 тому назадь, какъ свидътельствуеть о томъ одинь изъ нашихъ уставовъ того времени для казенныхъ учебныхъ заведеній, правда, небольшой части обширной Россіи. Въ этомъ уставъ мы встръчаемъ, между прочимъ, настолько знаменательные параграфы, что считаемъ нужнымъ выписать нъкоторые изъ нихъ съ буквальною точностію, въ назиданіе потомства:

§ 2. «Кругъ дъйствія и цъль училищъ всякаго рода сами собою уже опредъляются различными классами, на которые человъческое общество раздъляется. Классы сій, въ отношеній къ публичному ученію, могуть быть слъдующіє: первый тотъ, принадлежащіє къ коему снискивають себъ ежедневное пропитаніе тяжелою тълесною работою; второй тотъ, состоящіе въ которомъ назначаются къ ремесламъ или промышленности; третій классъ тотъ, котораго члены посвящають себя наукамъ, для службы государственной, или общественной.

<sup>1)</sup> До какой степени могуть быть разнородны потребности нашихь учебныхь заведеній, удовлетвореніе которыхь относится на счеть сбора за ученіе, видно, между прочимь, изь того, что въ нѣкоторыхь, напр., гимназіяхь на счеть этого сбора отнесено содержаніе учителей таниованія; есть даже и такія заведенія, въ которыхь изь суммь сбора за ученіе ежегодно затрачивается по 300 руб. собственно на празднованіе юбилея этого заведенія, съ приличнымь торжеству семейнымь завтракомь. Никто, конечно, не станеть отрицать значеніе такого празднованія, но дѣло въ томь, что въ этомь же самомь заведеніи бываеть ежегодно нѣсколько случаевь исключенія учащихся за невзност платы (по 50 р. въ годь); такимь образомь оказывается, что учебное это заведеніе—аlma mater—въ день празднованія своего юбилея, ежегодно, такь сказать, съёдаеть по 6-ти своихъ собственныхь дѣтей.

§ 3. «Какъ сіп три класса проистекають не изъ особаго устройства государственнаго, но изъ произвольно избраннаго или обстоятельствами опредъленнаго званія каждаго гражданина: то и разные роды училищь не должны исключительно принадлежать одному какому-либо классу граждань, но всякій имфетъ право пользоваться опыми, т. е. правомъ продолжать дотоль свое образованіе, пока позволяють его внышнія обстоятельства, наниаче же тоть, коего превосходныя дарованія могуть преодольть всь внышнія затрудненія, и оть поступающихь въ училища ничего болье не должно требовать, кром'є однихъ пріуготовительныхъ познаній, нужныхъ для вступленія въ тоть или другой родь училищь, и нравственнаго поведенія.

§ 4. «Чтобы удовлетворить потребностямъ упомянутыхъ трехъ классовъ общества, училища должны быть троякаго рода, т. е. гимназіи,

увздныя и начальныя училища».

Параграфы эти вошли въ уставъ, написанный въ 1820 году для учебныхъ заведеній, подвъдомыхъ деритскому университету, т.-е. для трехъ прибалтійскихъ губерній, составляющихъ и понынъ деритскій учебный округъ.

Объ училищахъ упъдныхъ и народныхъ, состоящихъ въ въдомствъ министерства народнаго просвъщенія, скажемъ особо въ слъдующей статьъ. Въ гимназіяхъ мы имъли дѣло безъ малаго съ 35,000 обучающихся и стоющахъ государству до двухъ съ половиною милліоновъ; въ уѣздныхъ же и въ начальныхъ народныхъ училищахъ обучаются около 500,000, и ихъ обученіе стоитъ государству менѣе полутора милліона; при чемъ на уѣздныя училища и другія низшія, какъ мы видѣли, расходуется до  $14^{1}/_{2}^{0}/_{0}$ , а на народное образованіе, въ тѣсномъ смыслъ,—съ небольшимъ пять процентовъ изъ всего годового бюджета министерства народнаго просвъщенія.

T. I.

## ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪНІЕ.

1-е января, 1870.

Прошедшій годъ.—Наши усивхи и колебанія.—Главнвышія событія и новыя реформы.—Наши двла на окраинахъ.—Проектъ желвзно-дорожныхъ округовъ.—Мононолія большихъ компаній.—Московско-курская дорога.—Лыкско-брестская и Либавская дороги.—Протекціонизмъ въ желвзно-дорожномъ двлв.—Открытіе губернскаго земскаго собранія въ Петербургв.—Народное просвъщеніе и статья князя Щербатова объ уваровскомъ министерствъ.

Въ событіяхъ истекшаго года не встръчается ничего такого, что представляло бы слишкомъ ръзкую перемъну въ общественномъ настроеніи или въ правительственной системъ. Теченіе нашей государственной и общественной жизни въ 1869 году было довольно ровное, хотя не было лишено ни успъховъ, ни нъкоторыхъ колебаній или уклоненій. Слъдуетъ, конечно, жалъть, что подобныя колебанія, хотя и не очень значительныя, все еще возможны въ общемъ дълъ нашей реформы.

Если мы спеціально обратимся къ новому суду, земскому самоуправленію и положенію печати, то не можемъ не замѣтить, что въ обществѣ попрежнему легко возникаютъ опасенія, иногда преувеличенныя, и во всякомъ случаѣ не можемъ не признать, что на самомъ дѣлѣ нѣкоторыя стороны реформъ, произведенныхъ въ этой сферѣ, еще не выяснились съ полною опредѣленностію и не установились съ такою прочностію, которая бы уже отвращала самую возможность опасеній. Такъ, нельзя не согласиться съ тѣмъ, что дѣятельность земскихъ учрежденій до сихъ поръ все еще недостаточно опредѣлилась въ своихъ правахъ; извѣстно также, что въ положеніи печати ожидаются новыя измѣненія; что одно, хотя и второстепенное, но немаловажное въ прпиципѣ, измѣненіе было введено въ порядокъ судебныхъ показаній лицъ извѣстныхъ категорій п т. п.

Но несомненно также, что основное начало великихъ произведенныхъ реформъ съ каждымъ годомъ делаетъ больше успехи въ созна-

ніи всего общества, и что тімь самымь полная устойчивость этихь реформъ съ каждымъ годомъ обезпечивается. А это всего важнъе; это значить, что самый организмъ общества развивается и здоровветь, и это ручается, что прежняя мірка не подойдеть кь нему, не потому что не будетъ признана полезною, но и потому, что она уже не окажется ему по росту. Сошлемся на примъръ одного изъ упомянутыхъ колебаній: лицамъ первыхъ трехъ классовъ предоставлено было не являться свидетелями въ судъ лично; какова бы ни была степень раціональности такого ограниченія, оно во всякомъ случав не представляло нарушенія всей судебной реформы, будучи явленіемъ въ сущности второстепеннымъ. И однакоже, оно было применено только одинъ разъ. Само то лицо, къ которому впервые приплось применить это облегченіе, отказалось впоследствін имъ пользоваться. Затемъ уже было нёсколько примёровъ вызова къ свидётельству въ судъ лицъ, им виших право воспользоваться такою льготою, и они не воспользовались ею. Весь этотъ фактъ, въ совокупности своихъ явленій, безспорно представляетъ колебаніе. Но конечный результать въ этомъ случав развв не даеть вывода благопріятнаго въ большей степени, чёмь могь бы показаться самый факть колебанія?

Деятельность вемскихъ учрежденій до сихъ поръ замкнута въ предалы и узкіе, и несовсамъ опредаленные, этого отрицать нельзя. Не говоря уже о правъ заявленія нуждъ, о правъ обложенія сборами и т. д., еще не далее какъ въ прошломъ месяце мы читали, что земскія учрежденія «ни по составу своему, ни по основнымъ началамъ не суть власти правительственныя» (что несомнонно, но только въ томъ смысль, что они не коронныя) и въ данномъ частномъ случав «не имъютъ законнаго права на какія-либо передъ частными лицами и обществами преимущества» (относительно безплатной пересылки корреспонденціи). Но при всей ограниченности и вмѣстѣ не полной опредѣленности д'ятельности земствъ, мы не зам'ячаемъ въ сессіяхъ земства ни усталости, ни разочарованія. Напротивъ, изъ оффиціальныхъ св'єдівній оказывается, что число несостоявшихся обыкновенныхъ сессій земствъ было незначительно. А обсуждение ими разныхъ вопросовъ хозяйства и уясненіе общественных потребностей, напр., по ділу о народномъ образованіи, дълають даже положительные успъхи: замічается и нъкоторая общность стремленій и принятіе земствомъ одной губерніи въ свою пользу примъра другой губерніи. При такихъ задаткахъ, нельзя не убъдиться, что какъ бы тъсенъ ни былъ кругъ, въ которомъ замкнута общественная жизнь, но если это — дъйствительно жизнь всего общества, а не призракъ, не искусственное сословное прозябаніе, то эта жизнь найдеть себ'я законный, естественный исходь; она мирно, мало-по-малу, неотразимою силою своего развитія, обовьетъ многія преграды и укрѣпить свои основы.

Тоже следуеть сказать и о положении печати въ обществе. Что печать наша, даже взятая въ совокупности, едвали служить вернымъ представительствомъ всёхъ стремленій народа, это могуть утверждать и мы этого не станемъ оспаривать. Но что потребность въ обшествъ слышать вольный голосъ печати сдълалась уже необходимостію, и такой необходимостію, которой не отмінить, како не измінялись бы на время уставы-это несомевнно. Новыя правила можно постановить какія угодно, въ пользу ли прессы или къ ея невыгодъ. Но у насъ ли, въ Россін ли необходимо доказывать, что правила сами по себъ значуть далеко не все? Съ правилами весьма строгими, французская печать была вольнее, чемъ печать некоторыхъ иныхъ странъ, где и пени были ниже, и тюремнаго заключенія не полагалось. Стёснить печать правилами можно только на время, а потомъ жизнь, такъ или иначе, вступить въ свои права и именно въ соотвътстви со степенью общественной потребности. Да и въ самый періодъ стѣсненія уровень голоса печати и потребности въ немъ общества все-таки измънить нельзя: то, что печатное слово потеряло бы во внёшнемъ просторе, то самое оно выиграло бы во внутренней въскости своей, во внимани читателя, въ степени его впечатлительности. За печать стоить общественная потребность, и колебанія въ положеніи печати не могуть уже въ настоящее время серьезно угрожать ея будущности. Вотъ этотъто успъхъ, несомнънный, важный, хотя и не внезапный, это укръпленіе общественнаго сознанія составляеть чистое пріобр'ятеніе общества, болье важное, чьмъ всякія колебанія.

Путь реформъ, которыя вносять въ самое сознаніе общества новые матеріалы для дъятельности и новыя условія развитія, ознаменовался и въ истекшемъ году нъсколькими весьма примътными законодательными мерами. Въ этомъ году отменена наследственная обязательность двухъ многочисленныхъ сословій: сословія духовнаго и сословія казацкихъ войскъ. Новымъ положеніемъ не только дётямъ лицъ православнаго духовенства предоставлено безъ стесненія переходить въ другія сословія, но самое духовное сословіе, въ смыслѣ совокупности духовныхъ семействъ, уничтожено. Дъти священнослужителей получили права дътей личныхъ дворянъ, а дъти причетниковъ-права личныхъ почетныхъ гражданъ. Но съ отменою духовнаго сословія не соединилась, однако, отмъна привилегій этого сословія относительно призрѣнія и образованія на суммы духовнаго вѣдомства. Такимъ образомъ, хотя обязательность наслёдственнаго сословія отмінена, но нъкоторыя привилегіи сохранены въ силь. Здъсь реформа остановилась предъ обобщениемъ образования, и не желая слития даже низшихъ духовныхъ училищъ со свътскими, по необходимости сохранила сословныя привилегіи, остановясь такимъ образомъ на половинь.

Въ тоже время послъдовала мъра, направленная къ улучшению по-

доженія приходскаго духовенства посредствомъ уравненія приходовъ и сокращенія ихъ числа, что самое должно сократить и число свътскаго духовенства. Въ духовномъ въдомствъ, котораго менъе другихъ васаются реформы общія, остается сдёлать еще очень многое, чтобы провести въ эту отрасль общества благотворные принципы самоуправленія и гласности, болье или менье осуществленные уже для всьхъ сословій въ государствъ, кромъ духовнаго. Само духовенство того желаеть, какь это было доказано замічательнымь заявленіемь съйзда нетербургского духовенства въ минувшемъ году. Петербургское духовенство подвергло строгому разбору действія по хозяйству духовнаго призрънія, училищъ и церковныхъ управленій и громко заявило себя въ пользу выборнаго начала въ духовномъ управленія. Но до сихъ поръ трудно сказать, когда именно осуществится его желаніе, хотя ньть сомньнія, что ему суждено осуществиться, какъ всякому стремленію одной изъ частей общественнаго организма слиться съ общею жизнью этого организма. Препятствія и здісь могуть иміть значеніе только временное. Третья важная реформа по духовному въдомству представляется новымъ уставомъ духовныхъ академій. Академіямъ этимъ дано устройство сходное съ университетскимъ, съ тою разницею, что ректоры не будуть избираемы совътомъ и еще съ тою, неважною, но характеристическою особенностію, что всф преподаватели въ духовныхъ академіяхъ должны быть непремізню православнаго исповъданія.

Отмѣна наслѣдственной обязательности сословія представляется и вышедшими въ истекшемъ году новыми постановленіями о казачьихъ войскахъ. Въ силу этихъ постановленій, всѣ граждане казачьихъ войскъ, имѣющіе чины, освобождены отъ обязательности дальнѣйшей службы и могутъ переходить въ другія войска и другія сословія. Право выхода изъ войскъ и перечисленія въ другія сословія предоставлено также всѣмъ мужескаго пола лицамъ войскового сословія, несостоящимъ въ служиломъ разрядѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, подъ извѣстными условіями, допущено и вступленіе въ казачьи войска лицъ невойсковыхъ сословій.

Въ прошломъ же году послъдовала отмъна еще одной привилегіи: пріобрътенія на правъ собственности дворянскихъ вотчинъ въ Эстляндской губерніи и на островъ Эзель. Въ Курляндіи и Лифляндіи право пріобрътенія такихъ вотчинъ уже принадлежало всьмъ сословіямъ. Соглашеніе мъстнаго эстляндскаго права съ этимъ общимъ фактомъ—вотъ все, чъмъ ограничилась брещь, сдъланная въ минувшемъ году въ сословное устройство прибалтійскаго края. Положеніе крестьянскаго вопроса тамъ не измънилось и вопросъ о введеніи судебной реформы пока еще не ръшенъ на практикъ. Полемика между русскими и мъстными нъмецкими газетами, которыя встръчаютъ поддержку, впрочемъ

далеко не безусловную, въ прессв германской, продолжалась съ особенною энергіею. «Случаи» бывшіе съ деритскими профессорами Ширреномъ и Валькеромъ иллюстрировали это чисто-полемическое положеніе остзейскаго вопроса; а между тёмъ истинная суть его-вопросъ объ исключительномъ положеніи остзейскихъ крестьянъ оставленъ въ тъни, за вопросомъ о введеніи русскаго языка и о значеніи мнимогосударственныхъ правъ нашихъ балтійскихъ губерній. Въ минувшемъ году остзейские крестьяне отпраздновали 50-ти-летний юбилей своего личнаго освобожденія и оставленія подъ опекою вотчинной полицін; но, къ сожальнію, трудно предвидьть, съ котораго года пойдетъ срокъ для будущаго юбилея дъйствительнаго ихъ освобожденія и улучшенія ихъ быта. Покамість, остзейскіе крестьяне лишены правъ крестьянь русскихъ, но не пользуются и свободою крестьянъ германскихъ, такъ что даже еслибы согласиться съ немецкими публицистами и считать остзейскія провинцін-ньмецкими, то придется опять дізлать разницу между порядками германскими и порядками «нѣмецкими».

На другой, противоположной окраинъ Россіи, именно въ Оренбургскомъ краж произошли въ минувшемъ году серьезныя волненія, которыя не мало повредили нашей торговль. Волненія эти были вызваны въ сущности недоразуменіями, которыхъ однако отчасти можно было избъгнуть, еслибы новыя положенія, вводимыя въ средъ киргизскихъ населеній, были сопряжены, съ меньшими тягостями и им'єли бол'є целію безопасность, чемъ преобразованіе до некоторой степени быта. Опыть показаль, что киргизы еще не доразвились до самоуправленія, по крайней мфрф въ томъ видф, какъ оно имъ предлагалось. Какъ бы то ни было, волненія нын'в прекратились, и будемъ над'вяться, что неустройства также скоро устранятся, какъ и открытое сопротивленіе. Въ отношеніяхъ нашихъ къ средне-азіятскимъ ханствамъ произошло нъкоторое улучшение собственно что касается Бухаріи. Настоящій эмиръ, котораго посольство съ однимъ изъ сыновей его мы недавно видъли въ столицъ, повидимому, отказался отъ мысли о дальнъйшемъ сопротивлении. Но очень можеть быть, что самая цёль этого посольства-вовлечь насъ въ виды эмира относительно предполагаемаго имъ наслъдія его престола. Въ такомъ случаю, т.-е. предполагая сохраненіе независимости Бухары и постоянное наше тамъ вмівшательство, мы только несли бы всё тагости владенія, не пользуясь ни его преимуществами, ни его гарантіями. Что касается нашихъ границъ въ Средней Азіи съ китайскою Монголією, то туть продолжаєть господствовать не совсемъ утемительная неопределенность. Ханства, возникшія въ нашемъ соседстве, не представляють условій устойчивости и эпоха нашихъ войнъ и даже завоеваній въ средней Азіи, очевидно, еще не заключилась.

Переходя къ западной окраинъ Россіи, ми видимъ продолжаю-

щееся объединение царства польскаго съ империю. Въ настоящее время намістникъ царства въ дібиствительности уже не имість правительственной власти, а есть только главнокомандующій войскомъ. Въ западно-русскихъ губерніяхъ, къ сожальнію, все еще продолжается система исключительнаго положенія и безпрерывныхъ колебаній. И замвчательно, что въ системв принятой для сближенія этого края съ остальною Россією, или обрусенія его, колебаніямъ подвергается именно то, что болъе важно, что имъетъ внутреннюю силу, а неприкосновенно то, что можетъ имъть только гораздо болье слабое, наружное вліяніе на истинное обрусеніе этого края. Исключительное положеніе, процентный сборъ, запрещение польскаго языка-мъры вижшина, второстепенныя, наконецъ по существу своему временныя, поддерживаются со всею строгостію, и не мудрено, такъ какъ для этого не приходится бороться съ какими-либо вліяніями. Между тімь, отношеніе къ крестьянству и предоставленные ему надёлы и права, тоесть самый фундаменть истиннаго обрусенія края, безпрестанно становятся «вопросомъ». Перевърка земель, пересмотръ правъ на пастьбу и т. д. и въ частности, и въ общемъ, еще не прекратились, чему недавно былъ весьма замътный примъръ.

Въ отношении какъ неотмънимости исключительныхъ и запретительныхъ, т.-е. внёшнихъ, мёръ, такъ и колебаній въ существенномъ вопросъ крестьянскаго надъла-управленіе нынъшняго генералъ-угбернатора свверозападнаго края не многимъ отличается отъ предшествовавшихъ. Но нельзя не признать за нимъ заслугу по улучшенію состава містной администраціи отъ нікоторых элементовь, случайно попавшихъ туда во время повальнаго запроса на дъятелей, и представлявшихъ недостаточно нравственную поддержку дълу обрусенія. Власть начальника съверозападнаго края въ нынѣшнемъ году уменьшилась вследствіе отделенія оть генераль - губернаторства двухъ губерній и причисленія ихъ ко внутреннимъ. Распространеніе на весь стверозападный край общихъ мъстныхъ учреждений было бы самымъ дъйствительнымъ шагомъ къ обрусенію. До сихъ поръ, бывшій мятежь считается какъ бы аргументомъ въ пользу исключительности положенія этого края. Между темь, развів мятежь этоть въ томъ крав показалъ силу, а не безсиліе польскаго дела? Нетъ, онъ именно показаль всю безнадежность отделенія этого края оть Россіи; мятежь, возбужденный тамь, только вызваль, такь-сказать, народное голосование въ смыслъ нераздъльности этого края съ остальною Россіею. А между тъмъ, на этотъ преувеличенный мятежъ все еще ссылаются, какъ на доказательство возможности успъха польской процаганды. Спрашивается, въ чемъ же можетъ состоять тотъ сепаратизмъ, которымь нась пугають? Въ действительности-сепаратизмъ северозападнаго края, это-то исключительное положение, въ которомъ онъ

до сихъ поръ остается. Призраки всегда будутъ, пока будетъ въра въ призраки; а прочная связь этой части Россіи со всею Россіею до тъхъ поръ не установится, пока мы сами будемъ въ ней сомнъваться, да еще шатать главный ея фундаментъ, устройство крестьянскаго надъла.

Въ истекшемъ году, былъ затронутъ одинъ изъ капптальныхъ нашихъ внутреннихъ вопросовъ, именно-вопросъ о народномъ образованін. Затронуть онь быль и спеціальнымь в'ядомствомъ, къ которому онъ относится, и земскими собраніями разныхъ губерній. Министерство народнаго просвъщения, какъ извъстно, не отличается рвеніемъ полчинить себ'я т'я народныя школы, которыя теперь отъ него не зависять, находя, что есть въдомство болье для того компетентное и довольствуется наблюденіемъ за небольшимъ, сравнительно, числомъ народныхъ школъ. Что касается важнейшаго изъ условій для распространенія въ народів образованія, именно приготовленія народныхъ учителей, то министерство считаетъ это дело уже окончательно зависящимъ отъ духовенства. Тъмъ не менъе, въ минувшемъ году, министерство исходатайствовало значительную сумму для усиленія своихъ средствъ и тёхъ въ особенности, которыя оно будетъ въ состоиніи предоставлять духовному в'єдомству съ этой ц'єлію, а также и для усиленія своего наблюденія надъ школами зависящими отъ министерства, посредствомъ спеціальныхъ инспекторовъ и на учрежденіе двуклассныхъ и одноклассныхъ образцовыхъ школъ. За всвиъ твиъ, мннистерство не предполагаеть, повидимому, учреждать учительскихъ школь и забота объ этомъ падаетъ на один земства, которыхъ средства такъ ограничены. Къ вопросу этому мы сейчасъ возвратимся по поводу новыхъ фактовъ.

Въ минувшемъ году, въ Петербургъ праздновалось нъсколько юбилеевъ, и одинъ изъ нихъ въ особенности близокъ къ дѣлу народнаго просвъщенія. Пятидесятильтній юбилей петербургскаго университета ознаменовался щедростію на пользу высшаго образованія той державной руки, которая милліонамъ людей дала свободу. Память о прискорбныхъ, но второстепенныхъ недоразумѣніяхъ или безпорядкахъ давно исчезнетъ, а знакъ довърія останется навсегда, и воспоминаніе о немъ украситъ и будущій юбилей университета, когда, будемъ надъяться, общественное миѣніе окръпнетъ уже настолько, что не будетъ мѣста ни печальнымъ увлеченіямъ, ни преувеличеннымъ опасеніямъ.

Въ обзоръ событій 1868 года, мы назвали этотъ годъ «жельзнодорожнымъ», и еслибы потребовалась подобная отмътка характеристической черты года теперь истекшаго, мы могли бы назвать его «биржевымъ». Биржевая спекуляція, игра на публичные фонды и коммерческія цънности, не возникла въ 1869 году, но развилась въ теченіи его до такой степени, что многіе будутъ вспоминать о немъ именно по этой примете. Игра эта была вызвана разными причинами, между которыми главною были обиліе нашего ассигнаціоннаго обращенія и образованіе ніскольких банковь. Но игра эта скоро истощила свои средства и въ настоящее время пала почти до полнаго застоя дълъ съ бумагами. На петербургской бирже было уже несколько примеровъ такъ-называемыхъ «экзекуцій», то-есть объявленій несостоятельности по выполненію срочныхъ сділокъ, причемъ выказана была не малая поля самаго беззастънчиваго, картёжнаго неуваженія къ своимъ обявательствамъ. Люди увлекавшіеся, но добросов'єстные, понесли при этомъ кризись наибольшія потери, какъ то всегда бываетъ. Потери эти, т.-е. такъ-называемый écart, въ ценности бумагъ, излюбленныхъ спекуляцією, доходили до 30 рублей на акцію Главнаго общества желізныхъ дорогъ и до 25 рублей на облигацію выигрышныхъ займовъ-широкій просторъ для банкротства спекулянтовъ, превысивщихъ свои силы. Но спросъ ценныхъ бумагъ за границу поддержалъ ихъ курсъ на биржъ, и когда нынъшняя временная реакція пройдеть, въ результать всей этой пройденной лихорадки окажется установление на нашемъ денежномъ рынкъ болъе правильнаго и оживленнаго торга движимыми ценностями, чемъ тотъ, которымъ онъ довольствовался въ прежніе гола неопытности и недостатка предпрівмчивости.

О некоторыхъ сторонахъ железно-дорожнаго дела, особенно выдавшихся въ минувшемъ году, мы говоримъ ниже особо, по поводу новыхъ фактовъ. Здёсь занесемъ только въ обзоръ года фактъ постояннаго возрастанія доходности нашихъ дорогъ, разрешеніе несколькихъ новыхъ линій и расторженіе контракта съ Уайненсомъ и Ко, по николаевской дорогв. Пожаръ мстинскаго моста, значительно затруднившій сообщеніе между столицами, послужиль поводомъ ко множеству толковъ, какъ будто мостъ у насъ не можетъ сгоръть просто, безъ всякихъ политическихъ причинъ, или какъ будто среди университетской мололежи не могутъ возникнуть недоразумънія вслъдствіе самаго простого обстоятельства, безъ всякой связи со «всесвътною революціею». Это напоминаетъ убъждение, что нашъ крестьянинъ стремится къ переселенію изъ голодной м'єстности не потому, что тамъ урожан плохи или даже ъсть нечего, какъ дълають нъмецъ или ирландецъ, а потому, будто бы, что онъ «неспособенъ къ самоуправленію». Но эта подозрительность и чрезмёрная опасливость, эта наклонность видёть въ себъ или вокругъ себя всегда ивчто особенное, нигдъ небывалое, таинственное, эта способность, которую такъ искусно эксплуатируютъ всегда враги народнаго развитія, враги истиннаго и искренняго пониманія правительствомъ народа, а народомъ намфреній власти-исчезнуть по мфрф того, какъ за обществомъ установятся и признаются всь свойства и права возмужалости.

Въ желъзно-дорожномъ дълъ предвидятся на новый годъ нъсколько крупныхъ фактовъ, которые пока еще подготовляются. Въ истекшемъ мѣсяпѣ, съѣздъ уполномоченныхъ отъ жельзно-дорожныхъ компаній въ Москвъ окончилъ свои работы. Результатомъ ихъ было заключение конвенціи относительно передаточнаго движенія грузовъ по разнымъ линіямъ жельзныхъ дорогъ, и конвенція уже заключена на наступающій годъ, срокомъ по 1-е ноября. Мы привътствовали въ самомъ началъ извъстіе о предстоявшемъ соглашеніи по этому предмету между компаніями. Установленіе единства въздвиженій грузовъ, устраненіе перетрузокъ и двойныхъ или тройныхъ экспедиціонныхъ хлопотъ — такое дъло, котораго необходимость была очевидна, и которое не могло не устроиться такъ или иначе. Въ заключенной теперь конвенціи участвують десять жельзно-дорожных в компаній, въ томъ числь и Главное общество. Теперь подвижной составъ на линіяхъ этихъ компаній будеть у нихъ, такъ-сказать, въ общемъ пользованіи, а для простоты сношеній и разсчетовъ принято въ основаніе, что вагоны съ грузами, переходящіе съ одной линіи на другую, будуть разсматриваемы последнею какъ бы принадлежащими первой, откуда бы они ни шли; такимъ образомъ устраняются непосредственныя отдаленныя сношенія, и каждая линія имъеть дъло только съ примыкающими къ ней. Компаніямъ, не участвовавшимъ въ составленіи конвенціи или имінощимъ образоваться впоследствін, предоставляется приступить къ ней съ общаго согласія участвующихъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что въ предстоящемъ году, опыть обнаружить значительныя выгоды такого соглашенія, указавъ вмѣстѣ и данныя для послѣдующихъ дополненій его. Въ конвенціи установлены и правила для будущихъ съѣздовъ уполномоченныхъ отъ желѣзно-дорожныхъ компаній.

Гораздо меньше сочувствія заслуживаетъ слухъ о предстоящемъ будто бы въ устройствѣ нашего желѣзно-дорожнаго дѣла единствѣ иного рода: единствѣ не движенія, не техники, а — самого владѣнія желѣзно-дорожными предпріятіями. Распространился слухъ, что существуетъ предположеніе объ установленіи у насъ такъ-называемыхъ желѣзно-дорожныхъ округовъ, то-есть о предоставленіи постройки вспомогательныхъ вѣтвей въ опредѣленной мѣстности. Предполагается ли осуществить такимъ образомъ повсемѣстную, исключительную мононолію и диктатуру значительныхъ компаній или же только — монополію для тѣхъ компаній, которыя купятъ казенныя дороги, и стало быть въ тѣхъ только мѣстностяхъ, гдѣ находятся эти дороги, т.-е. въ районѣ линій московско-курской и балтско-кіевской—принципъ будетъ одинъ и тотъ же, только размѣры его примѣненія различны. Принципъ этотъ — прямая протнвоположность началу конкурренціи.

Мы никогда не стояли за безусловное и постоянное удержаніе системы отдачи концессій съ торговъ. Система торговъ вообще представляетъ столько недостатковъ, что каждое управленіе въ тѣхъ случаяхъ, когда оно предпринимаетъ что-либо требующее особенно-тщательнаго исполненія и не представляющее особыхъ неудобствъ для контроля, охотно предпочитаетъ иную систему адъюдикаціи. Въ дѣлѣ же желѣзно-дорожномъ, гдѣ сбавка каждой тысячи рублей съ версты можетъ влечь за собою уменьшеніе на нѣсколько процентовъ безонасности пассажировъ—странно было бы особенно настанвать на безусловной отдачѣ постройки тому, кто объявляетъ низшую цѣну.

Система отдачи съ торговъ въ желѣзно-дорожномъ дѣлѣ, говорили мы, была нужна только временно, для выясненія дѣйствительныхъ цѣнъ по постройкамъ желѣзныхъ путей въ разныхъ условіяхъ. Намъ нѣтъ надобности повторять здѣсь цифръ, свидѣтельствующихъ о томъ удешевленіи, которое было послѣдствіемъ примѣненія этой системы. Но чѣмъ краснорѣчивѣе эти цифры, тѣмъ яснѣе, что система эта уже сдѣлала свое дѣло, исполнила свое назначеніе. Цифры эти добыты неоспоримымъ опытомъ и скоро измѣниться не могутъ, потому, что въ дѣлѣ строительства желѣзныхъ дорогъ условія мѣстности до такой степени преобладаютъ надъ общими условіями, подлежащими колебаніямъ, какъ, напр. заработная плата, цѣны матеріаловъ и курсъ, что при послѣдующихъ концессіяхъ означенныя цифры надолго могутъ служить вѣрными справочными.

Но, отрицая отдачу съ торговъ, какъ безусловную и постоянную систему, мы никогда не думали возставать противъ примъненія къ желъзно-дорожному дълу самого принципа конкурренціи. Принципъ конкурренціи въ дъль жельзно-дорожной предпріимчивости, какъ и во всякомъ промышленномъ дёлё — единственный раціональный. Регламентація въ этомъ дівлів необходима только для охраненія условій безопасности гражданъ, какъ она можетъ быть необходима въ этомъ смыслъ и для другихъ промышленностей, но никакъ не для опредъленія, поощренія или регулированія вообще самой предпрівичивости. Въ пользу той регламентаціи, о которой теперь идетъ ръчь, можно привесть только то соображение, что компаніямъ, которымъ будетъ предоставлена монополія въ изв'єстномъ районь, будеть вм'єсть съ темъ и витнено въ обязанность построить иткоторыя дополнительныя вътви, которыя представляются почему-либо мало привлекательными для предпримчивости. Но что такое въ сущности эта мысль, попробуемъ опредълить ее. Это-введеніе въ промышленное дъло монополіи для развитія его, т.-е. принципъ протекціонизма.

Говорять—эта мысль была, однако, осуществлена во Франціи. Да, и результатомъ ея осуществленія было то, что вся жельзно-дорожная промышленность въ этой странь сосредоточилась въ рукахъ шести.

компаній, которыя поглотили прежнія слишкомъ пятьдесять, и стали неограниченно распоряжаться двумя съ половиною милліардами рублей капитала. Противъ вліянія этихъ могущественнѣйшихъ компаній во Франціи ничто не устояло; онъ сбросили съ себя всякій контроль, пріобр'єли полный произволь и по отношенію къ правительству, у котораго выхлопатывали одну уступку за другою, и по отношенію къ своимъ акціонерамъ, и произволомъ этимъ воспользовались для того. чтобы до-чиста «высосать» жельзно-дорожное дьло. Обязательство выстроить въ извъстные сроки дополнительныя линіи! Какія могутъ быть обязательства, когда эксплуататорамъ не угрожаетъ конкурренція? Если компанія, которой вы дадите монополію въ районъ не построитъ въ срокъ вътви, на самомъ строительствъ которой она не можетъ сорвать огромныхъ барышей, что сдёлають съ нею? Продолжать срокъ, больше ничего. И она учтетъ эту новую льготу на своихъ бумагахъ, на биржѣ, а потомъ для новой вѣтви выпросить еще ссуду отъ казны и опять учтеть эту льготу на биржв. Или она войдеть въ неоплатный долгъ казнъ. Развъ Главное Общество построило съть, которою обязалось при самомъ началь, и развь оказалось возможнымъ принудить его къ тому? Развъ давно быль примъръ, что чрезвычайно доходной линіп дана была правительствомъ значительная ссуда на проложеніе вторыхъ рельсовъ, оттого только, что не догадались или не захотъли обратиться къ конкурренцін, вызвать парадледьную динію?

Такимъ образомъ, обезпеченіе постройки дополнительныхъ вѣтвей было бы куплено слишкомъ дорогою ценою, именно ценою неоплатныхъ долговъ казив, уступокъ всякаго рода и отчуждениемъ промышленнаго дъла первостепенной важности въ руки нъсколькихъ компаній. А что такое компаніи на акціяхь? Разв'я это живыя, непзм'янныя лица, которыя на одномъ и томъ же дълъ не могутъ выигрывать и проигрывать вмъстъ? Вовсе нътъ. Акціонерная компанія можетъ быть нассажь, чрезъ который спекулянты-капиталисты проходять одинь за другимь, унося барыши, а торговать остаются мелкіе лавочники. Да еслибы и оставались все тъ же главные дъятели, еслибы большія компаніи представлялись постоянно теми же живыми лицами, то гдъ гарантія контроля надъ ними внъ конкурренціи? Мы уважаемъ г. Уайненса, какъ умнаго капиталиста, который былъ состоятеленъ въ своихъ делахъ и отъ котораго нельзя требовать большаго. Г. Уайненсъ, по слухамъ, ведетъ переговоры о пріобратеніи значительнъйшей казенной линіи, именно московско-курской, и на немъ-то, стало быть, и примънилась бы впервые новая система. Г. Уайненсу или его компаніи была бы предоставлена монополія желівно-дорожнаго дъла въ районъ, съ обязательствомъ постропть въ срокъ такія и такія вътви. Изъ этихъ вътвей некоторыя, какъ уже ныне известно, могутъ построиться даже безъ правительственной гарантіи. Обязательство строить ихъ, стало быть, будеть не повинностію, а привилегією. Обязательства г. Уайненса по другимъ вѣтвямъ будутъ опредѣлены, конечно, съ точностію и съ соблюденіємъ всѣхъ интересовъ. Но вѣдь за отказъ отъ одного обязательства и притомъ всего за 2½ года, мы именно г. Уайненсу заплатили недавно пять милліоновъ! А кто заставлялъ насъ заключать съ нимъ это обязательство, когда вся невыгодность его была давно выяснена и общензвѣстна? Сила обстоятельствъ.

Вотъ этой-то силы обстоятельствъ нельзя не опасаться, по отношенію къ огромнымъ монополистскимъ компаніямъ, въ Россіи еще болѣе, пожалуй, чѣмъ во Франціи. Во Франціи, нѣтъ спору, спекуляція болѣе развита чѣмъ у насъ. Но зато, въ той сторонъ дѣла, которая заключаетъ въ себъ постепенное отдаленіе сроковъ, облегченіе условій, ссуды, наконецъ безконтрольность, мы ужъ навѣрное не уступимъ Франціи.

И все это для того, чтобы «обезпечить» постройку нѣкоторыхъ дополнительныхъ вѣтвей? Да вѣдь изъ нихъ нѣкоторыя построятся сами собой, при гарантіи, а частью и безъ гарантіи. И остальныя — хотимъ имѣть вдругъ? — выпустимъ два лотерейные займа, построимъ ихъ всѣ вмѣстѣ на казенный счетъ и продадимъ потомъ въ раздробь. Средство геронческое, конечно, и вовсе нами не рекомендуемое. Но оно, во всякомъ случаѣ, десять разъ лучше, чѣмъ то, о которомъ говорятъ теперь. Тутъ и принципъ конкурренціи не будетъ нарушенъ, и не создастся произволъ большихъ компаній и—главное, самая постройка дополнительныхъ вѣтвей въ дойствительности, а не по концессіямъ только, будетъ гораздо болѣе обезпечена, чѣмъ при предлатаемомъ способѣ.

Не говоримъ уже о томъ, что самая мысль о сосредоточени промышленнаго дѣла въ рукахъ нѣсколькихъ громаднихъ компаній уничтожаетъ всѣ главныя выгоды частнаго хозяйства въ промышленномъ дѣлѣ. Огромныя компаніи не могутъ наблюдать мелочной экономіи, не могутъ и заботиться о нанболѣе выгодномъ и лучшемъ устройствѣ каждой вѣтви, на какое она только способна. У нихъ въ виду — общій результатъ для ихъ доходовъ и частныя улучшенія онѣ будутъ подчинять своимъ общимъ интересамъ. Техническое хозяйство огромной компаніи стоитъ почти въ тѣхъ же условіяхъ, какъ при казенномъ управленіи; разница только въ томъ, что хозяйство депежное и самая безопасность менѣе обезпечены. Все что можно сказать въ пользу частной предпріимчивости въ желѣзно-дорожномъ дѣлѣ, можетъ относиться только къ отдѣльнымъ предпріятіямъ по каждой линіи и обусловливается именно принципомъ конкурренціи.

Рѣшеніе вопроса о продажѣ московско-курской дороги, въ декабрѣ на время отложено; вато къ числу концессій на новыя линіи прибавилось въ тотъ мѣсяцъ, — предоставленіе обществу южной восточно-

прусской жельзной дороги постройки диніи лыкско-брестской. По поводу этой линіи, у насъ въ печати проявились некоторыя странныя соображенія. Не говоримъ уже о томъ, что «Московскія Въдомости» спеціальный микроскопъ измінь и сепаратизмовь, приписали компаніи либавской дороги н'вчто въ род в преднам вренной медлительности и анатін къ ділу этой дороги въ пользу прусскаго предпріятія, угрожающаго ему соперничествомъ. Это есть только примънение подобнаго рода наблюденій къ еще одной отрасли человіческой дізтельности. Но въ печати вообще (и «Въсть» здъсь встръчается съ «Моск. Въд.») высказалось не только нерасположение къ лыкско-брестской дорогъ, но и желаніе, чтобы она не была разрѣшена. Первое мы вполнѣ понимаемъ, и до извъстной степени раздъляемъ. Несомнънно, что лыкско-брестская дорога будетъ соперничать съ либавскою по отношенію къ южному и юго-западному району. Постройка дороги, которая соединила бы Кіевъ, Минскъ, Вильно съ Либавою, этимъ удобивищимъ изъ русскихъ портовъ на Балтійскомъ моръ, интересовала насъ не менъе, чъмъ кого-либо. Восточно-прусская торговля вообще и коммиссіонерство въ особенности живутъ на счетъ Россіи, и очень желательнобыло бы оставить самой Россіи тв выгоды, какія извлекають изъ нея. кёнигсбергскіе и данцигскіе коммиссіонеры и торговцы. Линія отъ-Лыка къ Бълостоку, ставъ во главъ линіи изъ Кіева на Брестъ и Бълостокъ, будетъ отвлекать часть диъпровскихъ грузовъ и вообще. юго-западной торговли отъ Либавы къ Кёнигсбергу. Противъ этого нельзя спорить.

Въ виду такой конкурренціи естественно было бы не давать гарантіп на проведеніе лыкской дороги. Но естественно ли доводить нерасположение къ ней до желания, чтобы она не была разрешена и безъ гарантіи? Въдь это — опять протекціонизмъ. Отчего же въ такомъ случав не обложить дифференціальною пошлиною товары, идущіе на Пруссію сухопутно, а не изъ нашихъ портовъ? Это имвло бы тотъ же смыслъ. Если торговое сословіе у насъ, по образованію, духу предпріимчивости и разсчетливости не близорукой, а раціональной, не будетъ посиввать за развитіемъ свти желвзныхъ дорогъ, то мы еще не того дождемся: мы дождемся, что на нижегородской ярмарк в намъ будуть диктовать законы иностранные коммиссіонеры. Съ другой стороны, развитіе жельзно-дорожной сыти у нась, безь сомнынія, облегчить доступь дешевыхь иностранныхь издёлій п вь отдаленныя мёстности Россіи. Спрашивается, неужели же такія соображенія могли бы остановить въ свое время вообще покрытіе Россіи сѣтью желѣзныхъ дорогъ. Какое препятствіе можетъ составить для развитія самого жельзно-дорожнаго дыла у насъ разрышение лыкской дороги, безъ гарантій? Вотъ, еслибы на этотъ собственно вопросъ можно было представить дёльное возражение противъ лыкской дороги, то естественнобыло бы не разрѣшать ее. Но такого резона быть не можетъ; желѣзнодорожное дѣло у насъ въ другихъ мѣстахъ нисколько не задержится тѣмъ, что лыкскую дорогу станутъ строить пруссаки безъ гарантіи. А запрещать ее, для того собственно, чтобы поощрить Либаву, развѣ это не значило бы уже искусственно направлять товары на Либаву, тоесть просто обогащать Либаву насчетъ отправителей, то-есть, скажемъ еще разъ, примѣнять къ дѣлу существенный пріемъ протекціонизма?

Существуетъ мнѣніе, что разрѣшеніе дороги отъ Лыка на Бѣлостокъ опасно до тѣхъ поръ, пока въ той мѣстности система нашихъ укрѣпленій не будетъ подготовлена до уравновѣшенія силы прусской системы пограничныхъ укрѣпленій и что, поэтому, слѣдовало отложитъ разрѣшеніе дороги на три года. Но, не вдаваясь въ разсмотрѣніе стратегическаго вопроса, замѣтимъ, что война съ Пруссіею вовсе не принадлежитъ къ случайностямъ вѣроятнымъ въ теченіи предстоящаго трехлѣтія; да наконецъ, развѣ въ случаѣ войны, желѣзныя дороги не разрушаются? Повторяемъ, что можно несочувствовать лыкской дорогѣ, но вѣроятному соперничеству ен съ либавскою, и съ этимъ мы сами согласны; но отъ введенія принциповъ запретительной системы въ желѣзно-дорожное, какъ и вообще во всякое промышленное дѣло, мы не могли бы ожидать пользы для дѣла, потому что протекціонизмъ есть не что иное, какъ поощреніе однихъ гражданъ барышами изъ кармановъ другихъ гражданъ, и именно большинства.

Недостаточность средствъ земства — вотъ на что приходится указывать каждый разъ, какъ только поведешь рычь о земской дыятельности. Фактъ это общензвъстный, конечно, а между тъмъ: послушать строгихъ критиковъ, такъ выходитъ, что земскія учрежденія, едва ли не по своей винъ, оказались ниже возложенныхъ на нихъ ожиданій. Иные не хотять и знать о томъ, въ какомъ видп предметы въдомства вемствъ перешли къ нимъ, и соотвътствовали ли переданныя имъ средства самымъ насущнымъ потребностямъ. Между тъмъ, передача въ въдъніе земства заботь о мъстномъ хозяйствъ, въ сущности, была ликвидацією административнаго распоряженія этимъ хозяйствомъ. Но ясно, что принимающій какое-либо д'вло, по ликвидаціи, въ первое время своего управленія не можеть быть признаваемъ вполню ответственнымъ за то, чего онъ не могъ сделать, такъ какъ не отъ него зависъла постановка дъла. Земства, конечно, имъютъ право увеличивать средства на хозяйство, посредствомъ установленія дополнительныхъ сборовъ, но въ этомъ отношени права ограничиваются возможностью, а во-вторыхъ и позднейшимъ постановленіемъ.

Мы возвращаемся къ этимъ простымъ истпнамъ по случаю рѣчи, которою было открыто, въ прошломъ мѣсяцѣ, четвертое очередное земское собраніе Петербургской губернів. Г. петербургскій губернаторъ нашелся въ невозможности «указать ни на одно существенное улучшеніе, въ которомъ выразилась бы дъятельность управъ въ отношеніи къ общественному благоустройству, особенно соразмърно сътъми налогами, которые падаютъ теперь на земство». Но начальникъ губерніи посившилъ прибавить, что говоритъ это не въ видѣ укора управамъ, а потому, что самъ убъдился въ недостаткѣ средствъ. Поэтому, на изысканіе средствъ для улучшеній онъ и указаль, какъ на главный предметъ для заботливости земства. Здѣсь мы не будемъ излагать дъятельности петербургскаго земства вообще, и настоящей сессіи его въ особенности, надѣясь вскоръ посвятить особую статью по этому предмету.

Но занося въ нашу хронику фактъ открытія петербургскаго земскаго собранія, считаемъ не лишними эти нѣсколько словъ о недостаткъ средствъ для улучшеній. Земскимъ собраніямъ, дъйствительно, присвоено не только право раскладки обязательныхъ повивностей, но также право «установленія новыхъ сборовъ на губернскія земскія потребности», съ ограниченіемъ относительно торговыхъ и промышленныхъ заведеній. Но, какъ видно между прочимъ и изъ самой рѣчи губернатора, наличныя средства земства не соответствують не только потребностямъ — что могло бы еще въ накоторомъ смысла быть отнесено къ винъ земства -- но и земскимъ налогамъ уже существующимъ. Изысканія средствъ, какъ бы старательно они ведены ни были, могуть изминить это отношение къ лучшему только въ томъ случав, если администрація поставить себѣ задачею никакь не выдѣлять свои мъстныя отправленія отъ общихъ земскихъ сборовъ, а земство устранять отъ всякихъ своихъ преимуществъ, какъ въ вопросв о пересылкъ корреспонденціи. Сами же земства создать новыхъ средствъ не могутъ иначе, какъ установленіемъ новыхъ сборовъ: а сборы оказываются и то тяжелыми, какъ то компетентно засвидътельствовано теперь. Изъ всего этого совершенно несомнанно, что слова г. губернатора никакъ не могли содержать въ себъ укора земству.

Нынати сессія петербургскаго земскаго собранія представила новый матеріаль для вопроса о народномь образованіи. Въ прошлогоднюю сессію образована была коммиссія для представленія въ сладующую сессію проекта участія губернскаго земства въ народномъ образованіи. Коммиссія эта совершенно основательно ограничила свой проекть начальнымь обученіемь и въ дала начальнаго обученія обратила особое вниманіе именно на приготовленіе народныхъ учителей, полагая, что самое учрежденіе школъ можеть быть предоставлено исключительно пниціативъ увздныхъ земствъ. Въ докладъ коммиссіи мы находимь слъдующія слова: «Коммиссія обратила вниманіе губернскаго собранія на то, что необходимо принять всь мъры для созданія со-

словія народных учителей, котораго у насъ еще вовсе не существуєть». Слова эти вызывають въ насъ полнъйшее сочувствіе, и не входя въ разборь спеціальных мѣръ, предложенных коммиссіею и одобренных собраніемъ, скажемъ только, что онѣ служать выраженіемъ сейчасъ приведенной мысли, и остановимся на значеніи этого новаго приговора общественнаго мнѣнія въ пользу созданія сословія пародныхъ учителей.

Въ прошедшій разъ мы упоминали о начинаніяхъ въ томъ же смыслъ земствъ рязанскаго и новгородскаго. Петербургское земство не постановило учредить спеціальныя учительскія семинаріи, какъ названныя земства, а сочло возможнымъ пока ограничиться учрежденіемъ стипендій при существующихъ педагогическихъ курсахъ и учрежденіемъ такихъ же курсовъ літомъ. Но смыслъ рішенія его тотъ же, какъ и начинаній ніскольких других земствь: именно, что странъ необходимы хорошіе учителя, спеціально посвящающіе себя преподаванію, такъ что петербургская коммиссія уже рѣшила-было даже объщать имъ пенсіи. Важно то, что убъжденіе въ необходимости дать делу народнаго образованія серьезную и прочную постановку, употребленіемъ всёхъ усилій на приготовленіе профессіонныхъ учителей, дёлаетъ у насъ замётные усиёхи. Теперь даже «Московскія Въдомости», которыя нъкогда опасались, что учительскія семинаріи сдівлаются гнівздами нигилизма, въ виду очевидно крівнущаго въ обществъ убъжденія, отказываются отъ тенденціозности въ этомъ вопросъ, рекомендуютъ учреждение учительскихъ семинарій и не только постоянныхъ, но еще «странствующихъ», т.-е. лътнихъ педагогическихъ курсовъ.

Факты эти представляють рёшительный приговорь общества надътёмъ мрачно-недальновиднымъ мнёніемъ, будто образованіе спеціальныхъ учителей можетъ вести только къ распространенію безбожія, и будто лучше оставить народное образованіе исключительно въ рукахъ духовенства, а за обремененіемъ его другими занятіями—въ рукахъ пономарей и церковныхъ сторожей, чёмъ въ рукахъ людей, которые бы предались ему всецьло и раціонально.

Какъ то нерѣдко бываетъ, «общество», только преодолѣвъ разныя реакціонныя опасенія и поползновенія, приходитъ къ тому выводу, къ которому масса неграмотная, но прямо-заинтересованная въ дѣлѣ, приходитъ безъ всякаго труда. Такъ въ нынѣшнемъ петербургскомъ земскомъ собраніи одинъ гласный могъ еще поставить слѣдующій вопросъ: «достаточно ли мы уяснили себѣ, что такое народное образованіе для нашего отечества, насколько великъ запросъ на него въ народѣ и какого преимущественно онъ спрашиваетъ?... Я слышу здѣсь предложеніе объ образованіи особыхъ педагоговъ.... но нужно ли это? Народъ не ищетъ такого (?) образованія, обязать мы не можемъ», п т. д.

Ораторъ, въроятно, принадлежитъ къ числу того рода людей, которые убъждены, что въ нашемъ отечествъ все должно идти иначе: и развитие учреждений, и условия промышленности и народное образование. Извъстно, что такой взглядъ долгое время препятствовалъ и проложению въ России желъзныхъ дорогъ. Но нынъ, относительно желъзныхъ дорогъ дорогъ уже ни одинъ гласный не ръшится высказать подобный взглядъ, а относительно народнаго образования—ръшится тъмъ легче, что можетъ сослаться, въ случаъ нужды, на компетентныя лица.

А между темъ, пока «общество» еще не выяснило себе, «какого именно» образованія желаеть себъ народь, неграмотная масса, лишьтолько освобожденная отъ узъ, стала ясно показывать, какого образованія она «не желаеть», и вотъ школы, учрежденныя по в'вдомству государственныхъ имуществъ, стали закрываться одна за другою. «Московскія Ведомости» теперь хотя и преклоняются передъ сознанною необходимостью учительскихъ семинарій, однако-в'вроятно для «облегченія перехода» отъ прежнихъ своихъ взглядовъ къ новымъ-все еще трактують, что главное дёло лишь въ томъ, чтобы имёть возможностьскоро, даже вдругъ, въ два мѣсяца; потребность-молъ въ «хорошихъ» учителяхъ явится ужъ послъм; а потому этой газеть особенно нравится «поверхностное обучение чтению и письму въ течение 1-3 мъсяцевъ», которому, по ея отзыву, такъ мпого помогаетъ простота нашего букваря. Само собою разумъется, что для какого-либо успъха умственнаго развитія два м'всяца-срокъ-слишкомъ краткій, и что простота букваря туть ужь ни при чемь. Но московской газеть, въ ея переходномъ настроеніп, всего важиве и кажется именно только поверхностное умънье читать и писать; воть почему она особенно рекомендуетъ умножать школы, а относительно учительскихъ семинарій заботится болье всего о «странствующихъ». Переходъ очень ясенъ и въ немъ еще отзывается прежняя мысль.

Чтобы учить кое-какъ грамоть, на это, конечно, способны и случайные учителя — духовные семинаристы и даже дьячки. Но, во-первыхъ, именно такіе-то учителя неспособны даже и къ скорому обученію грамоть. Чтобы выучить ребенка въ два мъсяца грамоть, недостаточно простоты букваря; нужна еще—раціональная простота методаобученія. Духовные семинаристы учать не иначе, какъ по складамъ, да пожалуй еще сперва по церковно-славянскому букварю, который совствить не такъ простъ.

А во-вторыхъ, позволимъ себъ поставить обратно вопросъ упомянутаго выше гласнаго, говорившаго за духовныхъ семинаристовъ — «ищетъ ли нашъ народъ такого образованія»? Вотъ здъсь-то и оказывается, что тотъ результатъ, къ которому «общество» приходитъ иногда только послъ колебаній, преодольвъ сбивающія его съ толку реакціонныл стремленія объ учрежденіи для Россіи какого-то огульнаго иначе,— масса безграмотная, но прямо заинтересованная въ дълъ и научен ная опытомъ, что когда «корень ученія горекъ», то плодовъ онъ не только сладкихъ, но никакихъ не производитъ, тотъ результатъ масса усвоиваеть себъ гораздо легче. Мы уже сослались на то свидътельство въ этомъ смыслъ, какое представляется почти повсемъстнымъ явденіемъ закрытія школъ государственныхъ имуществъ. Но подобныя свидътельства въ частности встръчаются на каждомъ шагу; ими изо-. билують всякія описанія народно-училищнаго дела. Одинь изъ намболье энергичныхъ и безпристрастныхъ дъятелей народнаго образованія, баронъ Н. А. Корфъ, въ отчетѣ александровскому уѣздному училишному совъту за 1869 годъ, говоритъ: «въ прошлогоднемъ отчеть я уже имьль честь доложить совьту, что священники, зная, что за школами существуеть строгій контроль, не берутся за преподаваніе; истекающій годъ подтверждаеть тоже явленіе: изъ русскихъ и греческихъ селъ, въ учебномъ году мною осмотрънныхъ, ни въ одномъ не прилашень учителемъ священникъ, несмотря на то, что въ этихъ селахъ платятъ учителямъ около 200 руб. сер. и болъе жалованья. Липъ изъ духовнаго званія, т.-е. священническихъ и діаконскихъ сыновей, всего 4 на 40 учителей участка; изъ 40 учителей, одинъ священникъ». Далъе, бар. Корфъ замъчаетъ, что такъ какъ священникамъ самимъ закономъ облегченъ доступъ къ преподаванію, ибо они не нуждаются для того въ свидетельствахъ отъ училищныхъ советовъ, то приведенныя цифры доказывають, что «сама жизнь свидьтельствуеть о невозможности совмыстить учительскія занятія съ пастырскими обязанностями». Другое дёло, религіозное вліяніе на учениковъ посредствомъ преподаванія въ школ'в закона божія, противъ этого никто не споритъ.

А въ петербургскомъ земскомъ собраніи, гласный Обольяниновъ прямо показаль о гдовскомъ убздѣ: «говорять, есть готовый контингенть учителей (т.-е. духовные); въ виду этого заявленія, я не считаю себя болье вправь умалчивать о томъ весьма грустномъ фактѣ, что во многихъ волостяхъ нашего увзда существують мірскіе приговоры, гласящіе—если учителемъ будетъ священникъ, не дадимъ на школу и коньйки, а если настоящій учитель, то дадимъ и по 10 консъ души». Одинъ членъ коммиссіи сообщилъ, что во всѣхъ 298 школахъ Петербургской губерніи всего 45 священниковъ и діаконовъ.

Ясно ли, «какого образованія ищеть» народь, невѣдающій реакціонныхь опасеній, смущающихь немногочисленную, но вліятельную часть «общества», и какихь учителей онь желаеть? Настоящихь — воть его отвѣть, и этоть отвѣть должень пристыдить тѣхь, кто считаеть нужною или возможною фальсификацію народнаго образованія хотя бы съ самыми благонамѣренными цѣлями.

Въ исторіи нашего народнаго образованія, которая изм'єряєть всепрошедшее не стольтіями, а почти не болье какъ десятильтіями, имя графа С. С. Уварова окружено чрезвычайнымъ блескомъ, который еще усиливается сравненіемъ съ близкими къ нему эпохами и различіемъ среды, въ которой приходилось действовать графу Уварову-и другимъ. Насколько трудеве было тогда его положение, настолько онъ выдается теперь изъ ряду прочихъ. Въ наше время, правильная оценка дъятельности такого человъка, какъ гр. Уваровъ, пріобрътаетъ особую важность, и потому мы не можемъ не обратить вниманія читателей на статьи князя Г. А. Щербатова: «Характеръ и значеніе гр. Сергъя Семеновича Уварова»; авторъ не только пережилъ ту эпоху, но и дъйствоваль въ ней, именно по дълу народнаго просвъщения, управляя въ послъдніе годы министерства Уварова московскимъ учебнымъ округомъ \*). «Въ послъднее время — говоритъ ки. Щербатовъ — имя гр. С. С. Уварова стало чаще раздаваться въ кружкахъ, интересы которыхъ связаны съ деломъ народнаго образованія. Въ начале нынъшняго (1869 г.) въ собраніяхъ, бывшихъ по случаю юбилея с.-петербургскаго университета, теперешній министръ народнаго просв'ьшенія, графъ Толстой, среди раздававшихся торжественныхъ восхваленій настоящему и шумныхъ, заздравныхъ тостовъ живущимъ, неоднократно возвращалъ къ прошедшему внимание присутствующихъ и упоминаль имя своего предшественника. Весьма многими изъ слушателей слова гр. Толстого должны были быть приняты болье чемъ сочувственно».

О гр. Уваровъ, какъ о министръ народнаго просвъщенія, мы ръшились бы даже сказать больше: ему вынуждены отдавать справедливость во многомъ самые его противники, а потому имя его нельзя. не упомянуть даже и тогда, когда хотвлось бы пройти его молчаніемъ. Потому-то, одно упоминовеніе имени Уварова для насъ не такъ важно: несравненно важное понять внутренній смысль доятельности: этого министра, при обстановки далеко не столь благопріятной, какъсовременная, когда часто приходилось ему стараться быть полезнымъ даже противъ воли техъ, кому хочешь быть полезнымъ. Этотъ-то внутренній смыслъ дізтельности Уварова превосходно объясниль князь-Щербатовъ въ вышеупомянутыхъ статьяхъ. Главною заслугою Уварова считаютъ обыкновенно утверждение у насъ классическаго образованія, забывая при этомъ, что классицизмъ служиль целыми веками въ Россіп основою образованія огромнаго духовнаго сословія, а потому подражателямъ Уварова предстояла всегда опасность защищать у насъ семинарскую схоластику и воображать себъ, что мы идемъ по стопамъграфа Уварова. Въ первый разъ, ки. Щербатовъ объяснилъ вполиъ

<sup>\*)</sup> См. «С.-Петерб. Вѣд.» № 334 (1869) и слѣд.

то, что составляло въ гр. Уваровъ истинно-классическое направленіе, и мы позволимъ себъ выписать это мъсто цъликомъ, чтобы нагляднъе показать различие между тъми и другими эпохами въ исторіи нашего народнаго просвъщенія:

«Значеніе графа Уварова, какъ министра народнаго просвѣщенія - говорить авторь - по мивнію весьма многихь, выражается почти исключительно заслугами, оказанными имъ упрочению классическаго образованія въ нашихъ, преимущественно среднихъ, учебныхъ заведеніяхъ. Я нахожу, что подобная оценка неверна; она умаляеть значеніе его діятельности, которая въ подобныхъ размірахъ, конечно, еще не пріобръла бы ему заслуженной имъ славы государственнаго человъка. И дъйствительно, неужели многосложная задача министра народнаго просвещения можеть быть удовлетворительно разрешена заявленіемь только программы своего направленія, хотя бы, напримірь, въ смыслѣ усиленнаго преподаванія греческаго и латинскаго языковъ въ гимназіяхъ? Графъ Уваровъ самъ по себъ быль превосходно классически образовань: онъ владёль древними языками, могъ на нихъ объясняться и устно, и письменно, быль отличный филологь и верный ценитель литературы, какъ древней, такъ и новейшей; личное образование его обнимало кругъ тъхъ наукъ, которыми очерчиваются историко-филологические факультеты нашихъ университетовъ. Я убъжденъ, что всё симпатіи его были къ классицизму, и что онъ вёрилъ въ силу его образовательнаго на юношество вліянія. Будь онъ въ другомъ положении, будь онъ поставленъ во главъ учебнаго заведенія-руководимое имъ заведеніе имъло бы, быть можеть, чисто-классическій характеръ. И въ этомъ случав исключительность его взгляда могла бы быть признана заслугой.... Но призваніе графа Уварова было иное. Какъ министръ народнаго просвъщенія, онъ имъль дъло не съ ограниченной группой добровольно порученныхъ ему родителями юнощей; кругъ его двательности быль болве общій, обнималь вопросъ образованія цилой страны и цилых покольній. Туть односторонность была бы вредна, и личныя качества педагога въ государственномъ человькъ выражались бы узкостію взгляда. Графъ Уваровъ въ подобной узкости заподозрѣнъ быть не можетъ. Умъ его, столь щедро одаренный природою, столь выработанный воспитаниемъ, ручался за върность и правильность его пониманія разм'вровъ и цели предпринятаго дела. Къ тому же, графъ Уваровъ вступалъ въ свою министерскую дъятельность уже подготовленнымъ. Въ 20-хъ годахъ онъ быль попечителемъ петербургскаго учебнаго округа; позднайшие досуги свои онъ проводиль въ умственныхъ занятіяхъ, въ кругу людей, интересовавшихся духовною стороною развитія общества, и понималь, что одна только вибшиня обрядность, правильность канцелярской обстановки не обусловливають еще смысла какой бы то ни было отрасли

государственнаго управленія, а тімь болье управленія по ділу образованія. Словомь, взглядь его быль сознательный, выработанный, твердый, и потому онь не увлекался и не мудрствоваль. Во все время его многольтняго управленія не было колебаній. Онь ощупью не домскивался, но всегда оставался вірнымь своей программі, какь въ основной ея мысли, такь и въ средствахь ея развитія; измінялись только пріемы, какь того требуеть всякое діло, проводимое человікомь неупрямымь и наблюдательнымь; но въ самой системі не было противорівчивыхь неожиданностей. Ихъ и не могло быть. Графу Уварову не было нужды на счеть и ко вреду общества, порученнаго его воспитанію, самому воспитываться и рядомъ попытокъ, опибокъ и экспериментовь доходить до нікоторой опытности.

«Графъ Уваровъ понималъ, что ввёренное его попеченію образованіе русскихъ молодыхъ людей-будущихъ русскихъ гражданъ-есть ивло нелегкое, и что двятельности его предстоить строгій судь потомства. Онъ понималь, что призвание его не есть исключительно только принятие мырь къ ограждению текущаго дня отъ мелкихъ, часто неизбъжных, тревог, что это призвание не выражается только въ пальятивныхъ распоряженіяхъ, действующихъ на выразившійся какой-либо одиночный фактъ, но должно состоять въ стремленіи -развитіемъ и направленіемъ органическихъ силъ юношества дъйствовать на его умъ и образование въ немъ твердой и здравой воли. Онъ боялся мъропріятіями, удовлетворяющими только требованіямъ внъшняго спокойствія, пагубно вліять на внутреннее развитіе и поблажая безсознательным ощущеніямь или инстиктивному страху вы настояшемъ, компрометировать успъхъ будущаю. Онъ сознаваль, что призваніе просвъщенія-выработывать истину. Онъ зналь, что истина въ своихъ проявленіяхъ скромна, безстрастна и спокойна, и не признавая за собою обладанія магическимъ жезломъ, могущимъ измѣнять непреложные законы жизни, быль убъждень, что мракъ не разсвевается однимъ почеркомъ пера, что заблуждение и ошибки не искореняются однимъ распоряжениемъ, что безмолвная покорность не есть еще сознательное повиновеніе; онъ зналъ, что вліяніе просвъщенія на развитіе медленно, постепенно; что грубою силою можно подавить выраженіе, что можно заставить людей молчать и недвигаться, зажавъ имъ ротъ и связавъ ихъ по рукамъ и по ногамъ, но что эти неразумныя міры, оскорбляя нравственное чувство, еще болье возбуждаютъ страсти, которыя, только наружно смирившись передъ силою, воспользуются первымъ удобнымъ случаемъ къ сопротивленію. Наконень, онь ясно сознаваль, что подобныя дыйствія, праващіяся вообше какъ выражение силы, въ глазахъ образованности суть выраженіе безсилія, сознанія нравственной несостоятельности, и что это мнимое, кажущееся торжество здравых началь вы сущности есть

только тумань, скрывающій оть глазь все болье и болье разъндаемыя язви невъжества съ ихъ вредными для общества послъдствіями. Я говорю вредными, потому что уб'єждень, что истинное просв'єщеніе есть необходим'єйшее и перв'єйшее условіе благосостоянія общества....

«Графу Уварову представлянись двв системы. Съ одной стороны—
управленіе, основанное на системв утилитарности съ ея последствіями—т. е. непрерывною ципью распоряженій эфемерных, друго другу
противорючащих, но удовлетворяющих своею внишнею формою полезности, въ минуту ихъ появленія, безсознательнымо и близорукимо
требованіямо грубаго пониманія общественной пользы. Эта система не
могла нравиться графу Уварову. Въ действіяхъ, которыя во имя просвещенія, во имя нравственнаго совершенства общества, подчиняють
его умь и волю гнету требованій, навязанныхъ силою и препятствующихъ правильному и разумному развитію, онъ не могъ не видёть
какъ бы презренія къ духовному призванію человечества, какъ бы
кощунства надъ воспитаніемъ, и онъ не чувствоваль себя способнымъ
подъ маскою просвещенія изувечивать и растлевать юношество, пришедшее къ нему съ доверіемъ искать у него истины и правды. И
онъ избраль систему нравственнаго воспитанія.

«При такомъ взглядѣ на просвѣщеніе, графъ Уваровъ, конечно, не могъ не видѣть въ наукѣ выраженія умственной дѣятельности человѣчества, стремящейся къ уясненію вспхъ законовъ жизни въ ея духовныхъ и физическихъ проявленіяхъ. Онъ уважалъ науку вообще, науку въ совокупномъ ея смыслѣ, и личное пристрастіе свое къ той или другой изъ ея отраслей не возводилъ самонадѣянно въ признакъ исключительнаго ея превосходства надъ другими отраслями науки.

«Въ примѣненіи этого убѣжденія къ научному образованію въ школахъ, гдѣ наука, теряя субъективность своего характера, является образовательнымъ средствомъ, графъ Уваровъ не могъ не оставаться послѣдовательнымъ. Онъ подводилъ предметы преподаванія подъ мѣрило ихъ вліянія на умственное развитіе учащихся и отбрасывалъ тѣ изъ нихъ, въ которыхъ признаки практической полезности брали верхъ надъ признаками нравственной пользы.... Тѣ изъ нихъ, за которыми онъ признавалъ образовательное достоинство, пользовались въ глазахъ его одинаковымъ значеніемъ, и онъ считалъ, что эти предметы, въ предѣлахъ, непрепятствующихъ ни одному изъ нихъ вліять на развитіе отдѣльныхъ пружинъ ума, въ совокупномъ дѣйствіи своемъ должны были достигать желаемаго результата — общаго умственнаго развитія учащейся молодежи.

«Итакъ, по характеру графа Уварова, я не могу считать его исключительнымъ поборникомъ классицизма, какъ единственнаго образовательнаго для юношества средства; но далѣе и самые факты подкръпляютъ высказанное мною убъжденіе.

«Развитію гражданскихъ школъ нашихъ предшествовало развитіе школъ духовныхъ, служившихъ первымъ образчикомъ методы и снабжавшихъ гражданскія школы учителями. Понятно, что духъ классицизма и даже схоластизма, существовавшій въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, перешелъ въ гражданскія школы и укрѣпился подъвліяніемъ наставниковъ и преподавателей, препмущественно изъ духовнаго званія и получившихъ образованіе въ духовныхъ училищахъ.

«Уставы 1828 г., между прочимъ, опредълили весь кругъ гимназическаго курса, и эти уставы, выработанные коммиссиею изъ лицъ. призванныхъ къ участію въ дёлё не по внёшней служебной ихъ связи съ просвъщениемъ, но по внутренней ихъ компетентности въ обсужденіи вопросовъ народнаго образованія, сохранили въ школахъ классическое направленіе, но въ размірахъ, отстранявшихъ исключительность и безусловность. И дъйствительно, въ программахъ ученія того времени мы видимъ, что даже въ гимназіяхъ полное классическое образованіе не представлялось единственнымъ путемъ для учащейся молодежи. Латинскій языкъ обязательно преподавался во всёхъ гимназіяхъ, греческій языкъ быль обязателень въ одной только 3-й гимназіи въ Петербургъ и, кажется, тоже въ одной гимназіи въ Москвъ. Въ прочихъ гимназіяхъ, за весьма немногими, быть можетъ, псключеніями, преподаватели греческаго языка были въ числѣ штатныхъ гимназическихъ учителей, но на волю учащихся предоставлялось изученіе этого языка. Правительство, въ правительственныхъ своихъ школахъ, предоставляло каждому возможность заниматься греческимъ языкомъ, но его не навязывало, и незнаніе его не служило препятствіемъ къ вступленію въ университеть (за исключеніемъ историко-филологическаго факультета, для котораго, естественно, греческій языкъ былъ обязателенъ)... Оттого неудивительно, что гр. Уваровъ, классикъ и филологь, первый основаль въ Москвъ реальную гимназію, равную съ прочими по правамь для вступленія вь университеть... Во всякомъ случав, ть, которые полагають, что для образованія страны внь латинскаго и греческаго языковь нъть спасенія, лишены права возвеличивать графа Уварова, и не слыдуеть имь, дыйствуя въ своемь направленіи, искать себь опоры въ авторитеть его имени.

«Мић кажется, опыть доказаль, что графъ Уваровь быль правъ. За весь періодъ его управленія жизнь гимназій текла спокойно, послідовательно, безъ крутыхъ переворотовъ, постоянно развивая изъ самой себя свой общеобразовательный характерь, не увлекаясь ни крайностію теоретическихъ воззріній, ни противоположною, утилитарною крайностію. Результаты, ими достигнутые, и въ настоящее время оціниваются по заслугамъ и должны быть по справедливости приписаны просвіщенному государственному такту тогдашняго министра народнаго просвіщенія.

«Такимъ образомъ, классическое настроеніе графа Уварова выражалось въ его министерской дѣятельности не въ смыслѣ обыкновенно ему придаваемомъ. Онъ былъ защитникомъ классическаго воспитанія въ томъ отношеніи, что при немъ школы имѣли назначеніемъ развитіе учащейся молодежи исключительно съ цѣлію этого развитія безъ примѣси утилитарности; но онъ не былъ классикомъ, если подъ этимъ понимать убъжденіе, что только классическіе языки имьють исключительное свойство способствовать этому развитію».

И могло-ли, прибавимъ къ словамъ ки. Щербатова, ужиться такое безсодержательное убъждение съ истинно-министерскимъ, а не департаментско-семинарскимъ, возэрѣніемъ Уварова на свое высокое призваніе государственнаго челов'яка?! Повторяємъ при этомъ, Уваровъ жилъ въ эпоху, когда нельзя было промолвить слова объ уничтоженін крѣпостного быта, когда одни прямо рождались для наслажденія жизнью, а другіе — для орошенія земли своимъ потомъ; когда классическое образование действительно было у насъ народнымъ для того маленькаго народа, который благоденствоваль, какъ нъкогда благоденствовала горсть римскихъ натриціевъ, на счетъ массы плебеевъ; а огромное число людей находилось въ такомъ положении, что для нихъ, но выраженію одного древняго остроумца, образованіе, «кром'в вреда, не могло принести никакой пользы». И въ такую эпоху, Уваровъ, какъ прекрасно то указалъ кн. Щербатовъ, не увлекался ни личнымъ своимъ вкусомъ, ни требованіемъ настоящаго, и работалъ для будущаго, пробуждая въ массахъ практическія свідівнія, необходимыя для улучшенія его матеріальнаго быта. Какъ плодотворна могла бы быть деятельность подобнаго светлаго просвещеннаго ума въ наше время, - легко себъ представить; теперь ему не пришлось бы бороться ни съ сомнъніями сверху относительно пользы образованія, ни съ равнодушіемъ внизу. «Пусть учится всякій, какъ знаетъ»—сказаль бы намъ Уваровъ, какъ некогда сказалъ Фридрихъ Великій: «пусть молится каждый, какъ умъетъ», и тогда бы мы не услышали тъхъ жалобъ со стороны земства, которыя такъ ясно резюмировалъ выше одинъ изъ нашихъ почтенныхъ сотрудниковъ въ своей статьй: «Земство и народное образование».

## ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪНІЕ.

1-е января, 1870.

Министерскіе кризисы въ западныхъ государствахъ. — Парламентскія партіи и новое министерство во Франціи. — Вънскій рейхсратъ и петиція рабочихъ. — Министерскій кризисъ въ Баваріи и его отношеніе къ германскому единству: ультрамонтаны и націоналисты.

Давно не случалось Европъ встрѣчать новый годъ съ такимъ видимымъ, по крайней мъръ, спокойствіемъ во внѣшней политикъ, и вза~ мънъ того съ такими всеобщими тревогами каждаго по своимъ внутреннимъ дъламъ; можетъ быть. послъднее обстоятельство именно и обусловливаетъ всеобщее мирное настроеніе, и избавляетъ насъ отъ такъназываемыхъ великихъ европейскихъ вопросовъ. Дипломаты сидятъ совсёмъ безъ дёла; но нельзя того сказать о министерствахъ большей части западныхъ государствъ: конецъ прошедшаго года ознаменовался въ большей ихъ части министерскимъ кризисомъ-извъстною конституціонною бользнью, благодаря которой правительство можеть, не доводя общество до революціи, повиноваться общественному мнінію страны, и въ этомъ повиновеніи находить даже новый источникъ власти, уже не гнетущей, а правящей. Министерство въ западныхъ государствахъ выражаетъ въ лицъ его главы и всего состава извъстную мысль правительства, его политическую систему, если можно такъ выразиться, тенденцію; если министерство пріобратаеть въ палата, которая опять служить или по крайней мёрё должна служить, выраженіемъ мысли и воли страны, -- большинство, въ такомъ случав правительство находить себъ поддержку въ самой странъ, и наоборотъ, правительство уединяется, ко вреду для самого себя. Если правительство страдаеть неопредёленностію идей, или вообще расходится съ мнвніемъ и волею страны, министерство подвергается кризису, и такимъ кризисомъ поражена теперь большая часть континентальныхъ государствъ. Одновременно съ министерскимъ кризисомъ во Франціи, министерскій кризись занималь Италію; въ Австріи, положеніе министерства весьма тяжело, въ виду далматскаго возстанія и внутренняго противоборства. Берлинскій кабинеть мало еще приблизился къ разрѣшенію главной задачи, а именно провести черту между Сѣверо-германскимъ Союзомъ и старою Пруссію; стремленіе Пруссіи замѣстить собою Германію, и усилія Германіи не превратиться изъ Германіи въ Пруссію, производять для берлинскаго кабинета затрудненія, аналогическія съ положеніемъ вѣнскаго кабинета. Одновременное собраніе парламентовъ, за исключеніемъ англійскаго, усиливаетъ значеніе всеобщихъ министерскихъ кризисовъ, которымъ суждено характеризовать собою начало новаго гражданскаго года.

Такое положение нармаментскихъ, говорящихъ, націй Европы, какъ бы оно ни было тяжело въ данную минуту, все же можетъ быть разсматриваемо, какъ ихъ преинущество, какъ одна изъ силъ. развивающихся подъ условіемъ опредёленныхъ законовъ, и потому эти силы имъютъ неизбъжно свои кризисы, свои критическія минуты. Во всякомъ случав, за этими кризисами всегда скрываются невидимые пока перевороты, которые совершаются въ жизни самихъ народовъ. Во Франціи, наприм., кризись министерскій сопровождается, такъсказать, парламентскимъ кризисомъ, который усложняетъ дёло внутренней политики. Всв партін, одна за другой, выставили свои программы, но эти программы послужили не къ объяснению ихъ, а къ новымъ подразделеніямъ. Вследствіе того, парламентскія пренія въ декабр'є терялись въ мелочахъ и вызвали справедливое замѣчаніе въ средѣ самого законодательнаго собранія: «Не знаю-сказаль одинь изь его членовъ - не дорого ли намъ платитъ страна за то, что мы занимаемся ея дёлами, и найдеть ли она, что мы сегодня съ пользою употребили время». Такое напоминовеніе показываеть, что Франція въ наше время не довольствуется оппозицією для оппозиціи, что страну нельзя удовлетворить одними отридательными результатами, одною борьбою съ правительствомъ; страна требуетъ отъ своихъ представителей достиженія положительныхъ цілей, самобытности въ управленіи своими мъстными дълами, свободы труда, свободы мысли. Съ другой стороны, неопределенность программы свидетельствуеть о томъ, что перевороть, совершающися во Франціи въ настоящее время, не придуманъ, а вызывается потребностями времени, что это не абстрактная теорія и не порывъ, а результатъ естественнаго роста. Франція просто выросла изъ дътскаго костюма, сшитаго ей личнымъ правительствомъ Наполеона. Самъ творецъ этого костюма вынужденъ былъ сознаться, въ носледней речи, что Франція не хочеть не только революцін, но она съ такою же силою не хочеть и абсолютизма; и Наполеонъ правъ, потому что абсолютизмъ есть обратная медаль революціи, или та же революція, но растянутая на целыя десятилетія. Однимъ словомъ, Франція, какъ выразился одинъ изъ французскихъ публицистовъ,

характеризуя послёднія пренія законодательнаго собранія, — Франція хочетъ установить у себя ип gouvernement libre, свободное правительство, и она не ошибается въ такомъ желаніи: правительство, основанное на régime personnel, всего менье можетъ быть названо свободнымъ правительствомъ; оно можетъ быть своевольно, но никогда оно не свободно, такъ какъ прежде всего такое правительство осуждено подпасть деспотизму собственной же администраціи. Къ первому дию новаго года, экстраординарное засъданіе законодательнаго корпуса закрыто съ тъмъ, чтобы уступить мъсто ординарному, и вмъстъ правительство нашло себя вынужденнымъ распустить прежнее министерство, какъ возникшее въ эпоху личнаго правленія. На Эм. Одливье возложено составленіе новаго министерства конституціоннаго, т.-е. такого, которое выражало бы собою большинство палаты и въ тоже время было бы однородно по составу.

Открытіе австрійскаго парламента или рейхсрата сопровождалось особеннаго рода явленіемъ, характеризующимъ переживаемое нами время. Ни въ одномъ государствъ западной Европы вопросъ о національностяхъ не представляетъ столько матеріала, какъ въ Австрін, и нигдъ деспотизмъ не строплъ своихъ комбинацій на антагонизмъ національностей, какъ въ той же Австріи. Другое послъдствіе внутреннихъ національныхъ вопросовъ, гдъ бы оно ни встръчалось, не менъе пагубно для страны: моральное значение человъка въ такихъ странахъ исчезаетъ за его національностію; люди не дълятся на честныхъ и безчестныхъ, тружениковъ и дармовдовъ; всв эти качества опредъляются впередъ національностію каждаго; одни считаются лучшими, другіе-худшими людьми, одни — добрыми подданными, другіе — подозрительными и ненадежными; одни преслѣдуетъ, другіе — преслѣдуются, и все это съ точки зрвнія національности. Предъ открытіемъ ныньшней сессіи рейхсрата, въ Вынь произошло движеніе, которое было сдёлано не во имя нёмецкой, славянской или венгерской національности, но во имя трудящагося класса населенія.

Еще за нѣсколько дней до открытія рейхсрата въ городѣ ходили слухи, что готовится демонстрація рабочихъ, и притомъ въ большихъ размѣрахъ. Въ послѣдніе дни городская почта Вѣны была переполнена письмами на имя рабочихъ самыхъ главныхъ фабрикъ, которыхъ приглашали собраться въ день открытія рейхсрата на площади предъего зданіемъ. Въ письмахъ заключалась прокламація слѣдующаго содержанія: «Рабочіе! послѣ продолжительнаго перерыва, рейхсратъ соберется снова 13-го декабря. Въ своемъ послѣднемъ засѣданіи, онъ совсѣмъ забылъ о рабочихъ. Чтобы и въ нынѣшнемъ году не повторилось тоже самое, мы напомнимъ ему о существованіи рабочихъ и соберемся передъ зданіемъ рейхсрата. Братья! дѣло идетъ не о нассилів, а только о томъ, чтобы ясно показать, сколько рабочихъ въ

Вънъ. Мы разсчитываемъ на присутствіе по крайней мъръ отъ 40 до 60 тысячь человекъ». Действительно, утромъ 13-го декабря, начиная съ девятаго часа утра, обнаружилось въ Вънъ необыкновенное движеніе, а къ 11 часамъ собралось до 30 тысячъ человікь. Рабочіе немедленно приступили къ выбору депутаціи, которая должна бы представить президенту графу Тааффе и министру Гискрѣ слѣдующую петицію: «Побужденные собраніемъ народныхъ массъ, соединившихся сегодня къ открытію рейхсрата съ цёлію поддерживать требованія, столь часто высказываемыя на сходкахъ и въ петиціяхъ, нижеподиисавшіеся рішились ходатайствовать о томъ, чтобы министерство приняло на себя трудъ действовать въ интересе благоденствія австрійскаго народа, съ тъмъ, чтобы, начиная со времени открытія рейхсрата, было предоставлено неограниченное право коалицій и уничтоженъ законъ объ обязательныхъ корпораціяхъ; кромѣ того, представить рейхсрату, въ течение настоящей сессии, проекты закона относительно свободы ассоціаціи и сходокъ, свободы печати и устройства прямыхъ выборовъ. Мы считаемъ своею обязанностію напомнить министерству, что народъ ищетъ обезпеченій для мира и свободы, а именно замізны постоянныхъ армій всеобщимъ народнымъ вооруженіемъ».

Когда пушечные выстрелы дали знать объ окончании чтенія тронной речи, рабочіе построились въ порядкё на площади и предводители рабочихъ ассоціацій, въ числе 12, сделали смотръ, какъ на военномъ параде. После того, определено было, не произнося никакихъ речей, послать депутацію изъ 12 человекъ къ гр. Тааффе съ вышеупомянутой петиціей. Въ полдень депутація явилась къ министру, а рабочіе спокойно ожидали результатовъ. После целаго часа совещаній съ министромъ, депутаты явились къ рабочимъ и объявили имъ, что ихъ петиція будетъ разсмотрена въ советь министровъ.

Трудно себв представить, чтобы такая петиція имѣла непосредственные результаты, наприм, по вопросу о замѣнѣ постоянныхъ войскъ всеобщимъ вооруженіемъ, которое не тяготѣло бы надъ бюджетомъ страны такъ, какъ тяготѣетъ содержаніе арміи. Болѣе умѣренное предложеніе извѣстнаго члена прусской палаты Вирхова, сдѣланное въ нынѣшнюю сессію, относительно сокращенія военныхъ силъ, не имѣло успѣха даже въ палатѣ; но въ подобныхъ предложеніяхъ важны не непосредственные результаты, а то, что они указываютъ на существованіе зла, неизбѣжнаго въ данную минуту, и вынуждаютъ искатъ практическаго исхода. Сцена же рабочихъ, происшедшая въ Вѣнѣ, служитъ кромѣ того отвѣтомъ тѣмъ изъ нашихъ публицастовъ, которые никакъ не хотятъ помириться съ мыслью, что Австрія принадлежитъ въ послѣднее время къ числу либеральныхъ государствъ западной Европы. При описаніп такой же сцены въ государствъ не-конституці-онномъ, мы непремѣнно подумали бы, что дѣло идетъ о бунтѣ, а между

тъмъ мы видимъ, что собраніе на площади 30,000 человъкъ не возбудило никакихъ опасеній со стороны правительства; не были вызваны войска для разсъянія ихъ, между тъмъ какъ такое собраніе на нлощади, повидимому, представляетъ несравненно большую опасность и угрожаетъ спокойствію несравненно больше, нежели какія-нибудь коношескія шалости. Очевидно, въ Австріи, еще столь недавно страдавшей подъ игомъ деспотизма, привычки къ конституціонной жизни пустили уже корни, и въ правительствъ и въ обществъ. Такой взглядъ на современную Австрію одинъ изъ петербургскихъ публицистовъ называетъ взглядомъ «близорукихъ и наивныхъ либераловъ»; но вдумавшись основательнъе и углубившись въ самого себя, этотъ публицистъ долженъ будетъ согласиться, что и близорукость и наивность принадлежатъ не намъ.

Къ кризисамъ, переживаемымъ нынъ великими державами Европы, слъдуетъ причислить министерскій кризисъ въ Баваріи, государствъ второстепенномъ, но въ тоже время первоклассномъ по отношенію вопроса объ единствъ Германіи. Особенно замъчательна будеть нынъшияя сессія баварской палаты. Въ декабрѣ происходили выборы въ Баваріи весьма оживленные, но мало заміченные, по ничтожности европейскаго положенія Баваріи. Для Пруссіп эти выборы имѣли громадную важность: одержать ли верхь ультрамонтаны, враги прусекаго единства, или националисты - мибералы, ихъ противники. Выборы кончились, хотя и незначительнымъ, однако торжествомъ ультрамонтановъ, что поколебало министерство князя Гогевлоэ, тянувшее къ Пруссіи. Теперь, при новой палать, положеніе правительства сдылалось затруднительнымъ: въ палатъ, очевидно, обнаружится новое направленіе: послідовать ему и измінить въ этомъ смыслі министерство-значить придти въ неизбъжное столкновение съ Пруссиею; пренебречь мижніемъ страны и держаться прежняго министерства, опасно, такъ какъ оно лишится поддержки палаты и можетъ вызвать внутреннія затрудненія. Потому надобно ожидать, что нынашнія пренія въ баварской палать представять чрезвычайно большой интересь: тамъ можно будеть видеть ясно, насколько подвинулось впередъ дело объединенія Германіи въ общественномъ сознаніи, и насколько Пруссія дѣлаетъ успѣхи въ южной Германіи.

## КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ИЗЪ ПАРИЖА.

Вторая имперія и парламентъ.

24-ое декабря, 1869 г.

Настоящій моменть — безспорно одинь изъ самыхъ любопытныхъ въ исторіи Франціи, и тотъ, кто бы върно предсказалъ, что изъ всего этого выйдеть, заслуживаль бы премію за догадливость. Мы проживаемъ настоящую революцію, если такъ можно называть переходъотъ одного правленія къ другому, почти противоположному, но эта революція совершается пока путемъ мирнымъ. У насъ возстановляется правленіе парламентское, и оно будеть возстановлено вполнъ, если только не окажется, что нъть для него людей, а этого опасаться можно. Причины, вызвавшія эту великую и внезапную перем'вну, не вполнъ уяснились. Правда, смыслъ послъднихъ выборовъ былъ очень понятенъ, и правительство, хотя ему удалось и на этотъ разъ провесть къ избранію большинство своихъ кандидатовъ, тёмъ не менѣе потерпѣло страшную неудачу, неудачу, которой все значене можетъ опънить именно само правительство, зная всю наличность тъхъсредствъ, которыя были употреблены имъ въ дело для отвращения такого результата. Правда и то, что немалое число собственныхъего кандидатовъ, техъ людей, которыхъ оно само заставило избрать, присоединились къ реформистскому движенію и темъ самымъ дали правительству марку всей силы этого движенія.

Но движеніе это революціоннымъ не было. Тѣ, которые называють или считають себя «непримиримыми», — представляють собою только весьма малую долю общественнаго мнѣнія. Правптельству не угрожала никакая непосредственная опасность, и вопросъ: за чѣмъ оно ускорило ходъ дѣлъ, вмѣсто того, чтобы лавировать и выигрывать время — остается еще вагадкою. Конечно, было бы неосторожно, еслибы оно напрямикъ отвергло извѣстный запросъ «ста-шестнад-цати», по крайней мѣрѣ тотъ запросъ, который они предъявили въ прошломъ іюлѣ, и изъ котораго вытекло все настоящее движеніе. Когда ужъ запросъ былъ предъявленъ, отвергнуть его прямо — было неудобно, но можно было отклонить иредъявленіе его, не спѣша созывать палату тотчасъ послѣ выборовъ. Еслибы открытіе палаты было отсрочено на нѣсколько мѣсяцевъ, что не было невозможно и еслибы притомъ лѣто прошло спокойно, тогда раздраженіе умовъ

значительно бы ослабло, и во всякомъ случав, правительство выгадало бы себв время, чтобы присмотръться къ положеню двлъ и, по возможности, ограничить свои уступки, давъ имъ вмёстё съ тёмъ видъ пожертвованій вполнё добровольныхъ.

Почему правительство предпочло иной образъ дъйствій? — Вотъ этого-то и нельзя знать съ достовърностію. Судя по быстротъ, съ какою оно какъ будто катится по склону, фаталисты могутъ подумать, что его толкаетъ нѣкая демоническая внутренняя сила. Можно только дълать предположенія, и въроятно то, что на императора подъйствовали при этомъ соображенія относительно его леть и состоянія здоровья, и желаніе облегчить будущность своей династіи, и безъ того столь неупроченную, по крайней мёре въ случае кризиса, сопряженнаго съ переходомъ, который оказался въ концъ концовъ неизбъжнымъ. Къ сожалению, хотя императоръ решился скоро, онъ все-таки дъйствуетъ какъ будто неохотно и неръшительно, такъ что и общественное мивніе не знаеть, какъ относиться къ его актамъ, и онъ не извлекаетъ особенной пользы для себя изъ своихъ уступокъ. Онъ положительно имъетъ видъ монарха, побъжденнаго и неумъющаго покориться судьбъ. Но надо сказать и то, что положение само по себъодно изъ самыхъ затруднительныхъ. Нельзя декретомъ, когда вздумается, измѣнить систему; для этого недостаточно провозгласить другіе принципы: для того, чтобы применить эти принципы, нужны люди, а парламентское правление еще болье иного именно нуждается въ людяхъ, такъ какъ для него нужны цёлыя двё правительственныя смфны-одинъ комплектъ людей въ должностяхъ, да другой-въ оппозиціи, готовый заступить мёста вытёсненнаго имъ.

Въ этомъ отношени мы-бъдны. Политический смыслъ никогда не изобиловалъ во Франціи, что доказывается и частыми нашими революціями, а характеристическою чертою народа политическаго служить именно безмятежность, съ какою онь осуществляеть прогрессъ. Въ настоящую минуту, людей съ истинно политическимъ смысломъ у насъ меньше, чемъ когда-либо; и сама оппозиція, въ которой есть много и притомъ замъчательныхъ талантовъ, людьми истинно политическими не богаче самого правительства. Въ числъ людей, могущихъ теперь попасть въ управленіе, нътъ ни одного въ самомъ дълъ первостатейнаго. Ораторовъ у насъ много, но нътъ ни одного государственнаго человъка, -- за исключениемъ г. Тьера, который, вопервыхъ, и самъ не лишенъ недостатковъ, а во-вторыхъ, по многимъ причинамъ, не можетъ быть кандидатомъ въ министры. Г. Руэ — последній и самый блестящій изъ министровь имперіи самовластной, государственнымъ человъкомъ вовсе не былъ; но онъ во всъхъ отношеніяхъ стоитъ выше всёхъ тёхъ людей, которые могуть служить министрами новой пмперіи, имперіи либеральной. Г. Эмиль Олливьекотораго трудно было бы обойти и который въ дъйствительности человъкъ талантливый — надълалъ столько неловкостей, что лишилъ себя довърія и такъ-сказать износился прежде, чъмъ сталъ служить.

Остальные кандидаты на министерство, это — люди честные, но мало возвышающеся надъ посредственностію. Для либеральной имперіи н'ють слугь — и это, конечно, одно изъ важн'ю шихъ затрудненій въ нынюшнемь положеніи д'юль.

Виновата въ этомъ отчасти сама имперія, такъ какъ тв осьмнаднать дътъ, которые мы прожили съ 1852 года, ужъ конечно не могли благопріятствовать развитію политических способностей. Но виновать также и характеръ французской націи, которая, какъ я уже сказаль, не можетъ похвалиться особенною политическою даровитостію. Сама оппозиція доказываеть это именно теперь, ділая опибку за опибкой, и оказываясь неспособной практически воспользоваться предоставленными палать новыми правами. Общественное мижніе настроено такъ, что еслибы девая сторона въ самомъ деле откровенно взялась за дёло конституціоннаго прогресса, она увлекла бы за собою и правительство, и палату, и всю страну. Между темъ, она, считая себя обязанною угождать партіи крайней, показываеть видь, какъ будтоона лелветъ надежды на инспровержение, надежды, которыхъ она сама не считаетъ серьезными, но которыя вмъсть съ тьмъ отнимаютъ у нея всякую силу на почет законно-парламентской. Она — безсильна, потому что она постоянно находится въ фальшивомъ положения. Она упорно держится въ сферъ безусловнаго, а между тъмъ политика, по существу своему, есть область относительнаго. По моему мижнію, есть одинь человъкъ одаренный нъкоторымъ политическимъ умомъ на этой сторонъ палаты, именно-г. Эрпестъ Пикаръ, и я опасаюсь, что ему не удастся сохранить на долгое время солидарность съ его товарищами, которые слишкомъ преданы химерамъ.

Когда вы получите эти строки, новое министерство, по всей вѣроятности, уже устроится. За исключеніемъ г. Олливье́—который, конечно, въ немъ будетъ, не могу предвидѣть, изъ кого оно будетъ состоять; но каково бы оно ни было, весьма вѣроятно, что оно будетъ только переходное, такъ какъ нѣтъ ни человѣка способнаго сообщить твердое направленіе колеблющейся палатѣ, ни большинства, которое было бы способно пополнить своей инпціативой вѣроятную недостаточность перваго парламентскаго кабинета. Все чего можно требовать отъ новаго министерства и отъ нынѣшней палаты, это — новаго избирательнаго закона, который освободилъ бы всеобщую подачу голосовъ отъ оффиціальнаго давленія. Добиться его будетъ нелегко, такъ какъ избирательная реформа, въ нѣкоторомъ родѣ—самоубійство для нынѣшией палаты; но я все-таки

молагаю, что добиться этой реформы можно, потому что требованіе общественнаго мнанія на этоть счеть опредаленно и рашительно.

Итакъ, выборы, которые у насъ будутъ — и быть можетъ скоро будуть выборы свободные. Надо надъяться на это, желать этого, такъ какъ свободные выборы, очевидно, должны служить первымъ условіемъ свободному правленію, котораго Франція желаеть безъ всякаго сомнівнія. Но даже и тогда, будемъ ли мы имъть увъренность, что у насъ есть наконець то правленіе, за которымь мы гонялись среди столькихъ революцій? На это можно, пожалуй, надівяться, но ручаться за то нельзя. Дело въ томъ, что сверхъ свободы выборовъ, необходимо еще одно условіе; необходимо, чтобы выборы эти приносили пользу, выставляя впередъ и возвышая ко власти людей способныхъ управдять при свободь. Окажется ли это-отвътить опыть, и я горячо желаю, чтобы результать опыта быль благопріятный, но предвижу, что онъ встрътится со многими затрудненіями, среди которыхъ, сверхъ недостатка подготовленныхъ людей, будетъ еще то ошибочное понятіе о свободъ, которое вообще распространено во Франціи. У насъ, къ сожальнію, слишкомъ склонны представлять себъ свободу болье всего въ смыслъ права безнаказанно нападать на правительство, каково бы оно ни было. Не знають, что свобода обязываеть къ большой самосдержанности тъхъ, кто хочетъ пользоваться ею, не подвергая ея опасности, и что она есть, прежде всего, не грубая возможность производить нападеніе, а — самоуправленіе мысли. Людямъ все-таки нужна дисциплина, и истинное преимущество человъка состоитъ не въ томъ, чтобы сбросить съ себя все, что его сдерживаеть, а въ томъ напротивъ, чтобы самому создавать для себя эту дисциплину, не ожидая, чтобы ее создали другіе. Тв крайнія выходки, которыя обнаруживаются въ нашихъ общественныхъ сходкахъ и въ нъкоторой части нашей печати, достаточно показывають, какъ мало усвоено еще франнузскимъ умомъ истинное понятіе о свободъ.

Но что замѣчательно въ настоящую минуту, это фактъ, что неосторожныя и достойныя сожальнія выходки, на которыя я намекнуль, вовсе не производять на общественное мнѣніе того дѣйствія, котораго можно было опасаться. Съ одной стороны—возбужденія словомь и перомъ не переходять въ дѣла; съ другой стороны — робкіе умы, всегда столь многочисленные, не выказывають страха, и общественное мнѣніе остается рѣшительно благопріятнымъ свободѣ. Нѣтъ лучшаго доказательства, до какой степени страна въ самомъ дѣлѣ томится самовластіемъ, которому она не впдитъ болѣе оправданія, съ тѣхъ поръ какъ оно уже не пожинаетъ успѣха за успѣхомъ. Ничто также не доказываетъ лучше, что опытъ либерализма будетъ произведенъ и совершится вполнѣ, наперекоръ всѣмъ внѣшнимъ признакамъ противоположнаго свойства.

И въ самомъ дълъ, правительство не можетъ пойти назадъ, еслибии захотело. То, что происходило въ течени последнихъ шести месяцовъпоказываеть, что партіи крайнія и непримиримыя ограничатся неосторожностями на словахъ, безумными выходками — въ ръчахъ только, п что онъ благоразумно ръшились не вызывать борьбу съ правительствомъ на улицахъ. Изъ этого следуетъ, что единственный предлогъ къ новому государственному перевороту поданъ не будетъ, такъ какъ императору не можетъ придти мысль о возстановлении диктатуры, если онъ не булеть вызвань къ тому какою-нибуль попыткою произвесть безпорядки. Онъ нанесь бы своему правленію смертельный ударъ, еслибы отміниль вновь свободу потому только, что нашли бы невозможнымъ управлять при ней, ужиться съ нею. Да и возстановить диктатуру значило бы еще не все: возстановивъ ее, надо было бы употребить ее на какое-нибудь дёло, и даже на великія дізда. Успівхъ 2-го декабря упрочили вовсе не тв террористскія міры, воспоминаніе о которыхь до сихь поръ такъ жестоко тяготъетъ надъ императорскимъ правленіемъ, а тотъ огромный толчекъ, который оно могло немедленно дать промышленнымъ дёламъ, и тъ успёхи, которыми ознаменовалась внёшняя его политика. Теперь, еслибы императоръ захотвлъ сдвлать повтореніе государственнаго переворота, то этимъ онъ не только не успокоилъ бы промышленные интересы, а напротивъ испугалъ бы ихъ, такъ какъ они уже утратили въру въ его проницательность и его счастіе, и не видять болье въ полновластіи одного человька лучшей для себя гарантін. Въ этомъ отношенін, настроеніе умовъ прямо противоположнотеперь тому, каково оно было 2-го декабря 1851 г. Возстановленіе деспотизма теперь было бы всёми понято, какъ предвещание какойлибо большой войны, предположенной съ целію отвлечь вниманіе отъ внутреннихъ дълъ. Когда-нибудь, быть можетъ, французскій народъ снова станетъ воинственнымъ, но теперь онъ положительно не одушевленъ войною, и я рышаюсь даже замытить, что съ тою легкостію, съ какою онъ вдается вообще въ крайности, онъ въ настоящую минуту, болье чемъ бы следовало, отбрасываеть отъ себя, съ предвзятымъ намфреніемъ, всякую мысль объ иностранныхъ дёлахъ, какихъ бы то ни было. Происходить это частію вследствіе мексиканской войны, а частію отъ желанія, которое само по себ'є похвально, только, пожалуй не много преувеличено-не дать ничемъ отвлечь себя отъ великой внутренней задачи.

Правда, общественное мнѣніе далеко не примприлось съ результатами битвы при Садовѣ, но все свое недовольство ими оно перенесло на французское правительство, которое въ 1866 году въ самомъ дѣлѣ сдѣлало грубыя ошибки, и развѣ только ужъ самое безцеремонное обращеніе г. фонъ-Бисмарка съ пражскимъ трактатомъ могло бы разбу-

дить въ насъ шовинистскую щепетильность, которая ръшительно дремлетъ. Вамъ лучше, чемъ мне, известно, следуетъ ли придавать политическую важность телеграммамъ, которыми недавно обмънялись вашъ государь и король прусскій, по новоду военнаго ордена св. Георгія. Я, лично, думаю, что не следуеть. Но будьте уверены, что еслибы это напоминовение о войнахъ противъ Франціи произошло при король Людовикв-Филиппв, у насъ умы сильно бы разгорячились. Между твиъ, теперь никто даже не обратиль на это вниманіе. Не обращають вниманія на діла и болье важныя, чемь это. Напримерь, вамь извістно, что вице-короли египетскіе, начиная съ Мегемета-Али, считаются по преданію кліентами Франціи. И чтожъ мы видимъ? Турко-египетское столкновение окончилось неуспъхомъ для хедива, а наша публика и газеты остались совсемъ равнодушны къ такому результату. Кто хочеть, чтобы его слушали, тоть пусть говорить намъ о необходимости реформы, о будущемъ министерствъ, объ отмънъ оффиціальныхъ кандидатуръ, объ уничтоженіи исключительнаго положенія должностныхъ лицъ. Совсемъ не то было при прежнихъ правленіяхъ, да и при нынёшнемъ, пока оно было счастливо въ своихъ предпріятіяхъ. Надо всёмъ господствуетъ заботливость устранить всякія неожиданности и слишкомъ смелыя внешнія предпріятія, поставить правительство, каково бы оно ни было, въ невозможность сделать что-нибудь подобное. Отъ этой заботливости родилось отвращение къ войнъ вообще и ко всякой войнъ въ частности.

Такимъ образомъ, правительство находится въ извѣстномъ смыслѣ въ состояни блокады. Отступить назадъ оно не можеть; оно не можеть выпутаться посредствомъ диверсіи; оно должно пребывать въ неподвижности, что лишаетъ его довърія, истощаетъ его силу, или же идти впередъ и вступить ръшительно въ систему парламентаризма, систему, которую оно ивкогда само отмвнило, и эта отмвна оправдывала даже появленіе имперіи, ту систему, наконецъ, которой воспоминанія, надо признаться, не очень-то утёшительны у насъ для основателя новой династіи. Правительство принуждено вступить въ эту систему, вдобавокъ, при условіяхъ новыхъ и очень трудныхъ, при всеобщей подачъ голосовъ, которая заключаетъ въ себъ еще столько элементовъ неизвъстности, и которая, даже и при отсутствіи новой избирательной реформы, естественно стремится стать болве свободною, то-есть болве повелительною, наконецъ, при такомъ недостаткъ въ людяхъ, который въ самомъ дёлё безпримёренъ въ исторіи. Повторяю: опыть совершится, потому что не совершиться онъ не можетъ, но довъріе къ нему я могу имъть только весьма посредственное. Еще одно изъ условій усивха, котораго не оказывается — обаяніе самой царствующей личности. Довольно распрастранено мнвніе, что императоръ истощился, и что онъ не пользуется уже всёми своими прежними способностями.

Что касается императрицы, то она — рѣшительно непопулярна. Ей приписываютъ вредное вліяніе, и ей, во всякомъ случаѣ, недостаетъ ни такта, ни истиннаго достоинства.

За успёхъ того великаго опыта, который совершится у насъ предъ глазами, я не ручаюсь, въ особенности именно съ точки зрвнія интересовъ династіи. Но чтобы на случилось, опыть этоть, во всякомъ случав, доставить намъ несколько результатовъ, хотя и частнаго свойства, но такихъ, которые, какъ мив кажется, будутъ усвоены окончательно, которыхъ никакая революція, ни реакція уже не будеть въ состояніи уничтожить. Такъ, право исключительной подсудности должностныхъ лицъ, преимущество, которое на практикъ было равносильно уничтоженію ихъ отвітственности, стало быть вело къ безнаказанности ихъ-навърное исчезнетъ, и никогда уже не возстановится, развъ въ томъ случат, если сама всеобщая подача голосовъ была бы отмънена, а ее кажется невозможно когда-либо коснуться. Такой успъхъ, такое пріобретеніе, на взглядь разумных влибераловь, будеть гораздо важиве замвны монархіи республикою. Точно также, правительство лишится права—и никакое правительство современемъ уже не получитъ его — произвольно изменять очертание избирательных округовъ, по внушению своихъ разсчетовъ или прихотей, безъ всякой справки съ естественными связями или удобствами мъстностей. Все это такіе пункты, относительно которыхъ приговоръ общественнаго мивнія совствиь готовъ и уже никогда измененъ быть не можетъ.

Если парламентарное отправление, которое теперь начнется, будеть имъть возможность пройти чрезъ правильные фазисы, то можно ожидать еще и другихъ реформъ, какъ напримъръ судебной реформы, которой въ настоящее время желають всв светлые умы, въ томъ числѣ немало и самихъ судей. Наше судейское сословіе, во-первыхъ, слишкомъ многочисленно, а во-вторыхъ, поставлено въ слишкомъ большую зависимость условіями повышенія. Первостеценныя лица изъ сословія судей коснулись этого деликатнаго вопроса въ своихъ рѣчахъ при возобновленіи судебной сессін; но мив хочется въ особенности указать вамъ на отличную книгу, недавно изданную г. Эженомъ Пуату, совътникомъ императорскаго суда въ Анжеръ. Она носитъ заглавіе «De la liberté civile et du pouvoir administratif en France». Авторъ совершенно следуетъ здравой и великой традиціп нашихъ Монтескьё, Венжаменъ-Констановъ, Токквиллей; онъ касается разныхъ вопросовъ, но въ особенности-отвътственности должностныхъ лицъ и реформы судоустройства. «Спрашиваю себя», говорить онъ, «находится ли судейское сословіе во Франціи въ условіяхъ, которыя бы достаточно обезпечивали, какъ его нравственную силу, такъ и свободу дъйствія? Представляють ли устройство его и условія, при которыхь оно пополняется, всв желательныя гарантін? Достаточно ли охранена его невависимость? Затьмъ и самая безпристрастность ея во всъхъ дълахъ, а преимущественно въ тъхъ, гдъ замъшанъ интересъ политическій, такъ ли поставлена она выше всякихъ подозръній, какъ то необходимо для ея достоинства, ея нравственной силы и того уваженія, какое должны внушать ея приговоры?»—Вотъ тъ вопросы, которые предлагаеть себъ авторъ, самъ—судья, и на которые онъ не колеблясь отвъчаеть отрицательно. Книга г. Пуату, только-что вышедшая, произведетъ, я не сомнъваюсь въ томъ, большое впечатлъніе, и представляеть всъ данныя къ тому, чтобы ускорить ръшеніе тъхъ вопросовъ, которымъ она посвящена.

Вы видите, что либеральному правительству не будеть недостатка въ дъль, если только такое правительство успъетъ образоваться, что и составляеть главный вопрось минуты, вопрось, о которомъ я съ намъреніемъ воздерживаюсь выразить слишкомъ опредъленное митніе. Если различать демократію отъ свободы (различать ихъ надо, ибо между ними можетъ иногда быть целая бездна), то следуетъ признать, что въ смыслъ свободы все во Франціи должно преобразоваться. Демократическіе интересы почти совершенно удовлетворены установленіемъ поголовной подачи голосовъ, которой нельзя уже отмінить и дальше которой невозможно пойти. Но свободу предстоитъ, такъ-сказать, цъликомъ создать или акклиматизировать, и не одно только правительство 2-го декабря, а всё наши правленія, послё революціи, погръшили противъ нея, отчасти по недоброжелательству, отчасти по неразумію. Лаже и тв. кто истинно хотвль быть либераломъ, оставили въ пълости весь механическій приборъ деспотизма, и вотъ эту-то именномеханику, то-есть всемогущество администраціи, требуется теперь отбросить. Всё тё, кто хорошо понимаеть это, положительно предпочтутъ правильное развитие невърнымъ шансамъ революции. Къ сожалънію, въ политик вникогда не считалось достаточным высказать чего желаешь, чтобы получить желаемое. Правильное развитие установится у насъ, если правительство съумветъ отдать себв вврный отчетъ въ положенін діль, и если ему удастся найти тіхь либеральныхь, умныхь и популярныхъ министровъ, которые ему необходимы. Какъ видитея все возвращаюсь къ этому пункту.

При разсмотрѣніи вопроса о реформахъ, не слѣдуетъ забывать въчислѣ тѣхъ, которыя вѣроятны и даже близки—отмѣну штемпельнаго налога на газеты. Вамъ, конечно, извѣстно, что французская печать вънастоящее время несетъ большее бремя налога, чѣмъ какая-либо \*). А такъ какъ привычка установившаяся въ публикѣ не позволяетъ согласить цѣну газетъ съ тяжестію налога, то печать и бьется нынѣ въпечальныхъ и вредныхъ экономическихъ условіяхъ, которыя, разу-

<sup>\*)</sup> Къ счастію, мы не испытали этого бъдствія. — Ред.

мъется, оказываютъ вліяніе и на политическое и нравственное достоинство газеть. Вследствіе техь крайностей, въ которыя вдаются нежоторыя изданія, и о которыхъ я уже упоминаль, - періодическая печать далеко не на хорошемъ счету. Но состояніе, въ какомъ она находится, такъ невыносимо, что почти всв признають необходимымъ облегчить ее. Отмъна штемпельной пошлины вошла во всъ программы, лаже въ программу г. Эмиля Олливье. Весьма въроятно, что въ эту внезапную и довольно общую благосклонность входить и надежда, довольно основательная, что газеты, умножась, ослабять, нейтрализирують одна другую: но каковы бы ни были побудительныя причины, печать въроятно освободится отъ давящаго ея налога. Послъдствіемъ этого будеть, конечно, большое наводнение плохихь, но дешевыхъ газетъ; во будуть и серьезныя попытки обновленія, въ которомъ французская журналистика очень нуждается, и о которомъ, при существовании нынъшнихъ условій, нельзя было и помышлять. Съ точки зрвнія финансовой, вопросъ объ отмънъ штемпеля — вопросъ немаловажный, такъ жакъ пошлина эта приноситъ съ настоящее время отъ девяти до десяти милліоновъ. Вотъ почему, всёхъ менёе благопріятствуеть этой реформ'в нынашній министрь финансовь, г. Мань. Но онъ, вароятно, не останется министромъ, а еслибы и остался, ему едва ли удастся устоять противъ общаго требованія. Самъ императоръ расположенъ въ пользу этой реформы и по причинъ совершенно личной. Онъ самъ поддерживаетъ субсидіею газету, которая служить органомъ личной его мысли, и которая, съ цёлью возможно большей распространенности, продается по пяти сантимовъ за номеръ. Фактъ этотъ такъ извъстенъ, что не будеть даже никакой нескромности, если я назову эту газету, именно «Le Peuple Français». Главный редакторъ ея—новъйшій фаворить императора-г. Клемань Дювернуа, молодой публицисть, который недавно вступиль въ палату, вследствіе избранія сопряженнаго съ некоторымъ скандаломъ, такъ какъ подкупъ тутъ былъ уже слишкомъ очевиденъ. «Le Peuple Français» стоитъ его величеству по ияти тысячь франковь въ день, замътьте-въ день, а это составляеть симми даже и для императорскихъ доходовъ.

Воть почему Наполеонъ III расположенъ въ пользу отмѣны штеммельной пошлины. Сверхъ того, и финансовое положеніе нынѣ благопріятно, по крайней мѣрѣ въ сравненіи съ предшествующими годами. Окончательная ликвидація разорительнаго предпріятія въ Мексикъ и благоразуміе нашей иностранной политики вообще, положили наконецъ предѣлъ дефицитамъ, которые стали-было нормальнымъ явленіемъ при второй имперіи, и хотя штемпельная пошлина приноситъ немало, теперь можно бы, кажется, рѣшиться на ея отмѣну. Сверхъ того, я уже указалъ вамъ причину, по которой императоръ изъ всѣхъ реформъ, о которыхъ идетъ рѣчь, наиболѣе благопріятствуетъ именно этой. Значить, въ этомъ отношени, есть довольно основательныя на-

Мив приходить на мысль, что я даю вамъ скорве общіе взгляды, чить подробности объ отдыльныхъ политическихъ фактахъ. Но дило въ томъ, что о последнихъ сказать почти нечего. Нашъ законодательный корпусь открыль свою сессію съ м'ясяць тому назадь, и до сихъ поръ сдёлалъ немного. Повёрка выборовъ совершалась медленно и не безъ скандаловъ, но безъ пользы, такъ какъ большинство палаты, несмотря на новыя, либеральныя программы, держится вообще правила утверждать самыя спорныя избранія, даже тѣ, въ которыхъ очевидное вившательство власти наиболье явнымъ образомъ исказило выраженіе всенародной подачи голосовъ. По справедливости, следовало бы кассировать целую четверть, даже треть всехь выборовь; но какъ вы знаете, собранія вообще не очень-то любять преобразовывать самихъ себя. Немного есть депутатовъ, у которыхъ совъсть была бы достаточно чиста, относительно уловокъ и давленія на выборахъ, чтобы они могли быть строги. Вирочемъ, палата, можетъ быть, выказала бы менье снисходительности, еслибы не опасалась, уничтоженіемь слишкомъ большого числа избраній, дать серьезный аргументь въ пользу немедленнаго ея распущенія; а этого не желають члены не только большинства, но и самой оппозицін. Д'йло въ томъ, что, во-первыхъ, избраніе въ депутаты стоить ныні во Франціи очень дорого (около двадцати пяти тысячь франковъ, и замѣчу, что въ этомъ смыслѣ общая подача голосовъ весьма не демократична); и во-вторыхъ, очень многіе депутаты, какъ правой стороны, такъ и лівой, не безъ основанія боятся не быть избранными вновь: депутаты правой стороныпотому что вліяніе правительства на выборы уменьшается и еще уменьшится, а депутаты лівой стороны—потому что по мнівнію крайнихъ партій, господствующихъ въ Парижів и Ліонів, они недостаточно выступили впередъ. Радикальные избиратели этихъ двухъ городовъ требуютъ отъ представителей своихъ вещей совстмъ невозможныхъ. Главный тріумфаторъ на майскихъ выборахъ, г. Гамбетта, теперь провозглашается на общественныхъ сходкахъ ренегатомъ, и самъ г. Рошфоръ удовлетворяеть своихъ избирателей только въ половину.

Когда палата окончательно составится и когда у насъ будетъ наконецъ министерство, очень можетъ случиться, что вопросы экономическаго свойства выступятъ на арену прежде чисто-политическихъ. Вамъ, безъ сомнѣнія, извѣстно, что мы приближаемся къ сроку дѣйствія торговаго трактата съ Англією: предстоитъ или возобновить его, или предварить о его невозобновленіи. Въ этомъ вопросъ интересы раздѣлены на два рѣзко опредѣленныхъ лагеря, которые соотвѣтствуютъ, впрочемъ, и географическому дѣленію. Югъ Франціи, гдъ преобладаютъ земледѣліе и въ особенности винодѣліе, вполнъ преданъ свободь торговли, которой приверженцы преобладають и въ Парижь. Но свверъ и востокъ — области прядильныхъ фабрикантовъ, литейныхъ и механическихъ заводчиковъ, сильно жалуются на этотъ трактатъ. Достовърно, что объ эти важныя отрасли нашей промышленности стралають, и немало. Жельзное дьло поражено наиболье, и многія заведенія, занявшіяся имъ, не могли устоять противь иностранной конкурренціи. Прядильное діло также переживаеть кризись въ Нормандіи, Альзасъ и особенно въ Вогезахъ, гдъ многія небольшія фабрики. правда, поставленныя невыгодно, пришли къ паденію. Но въ этомъ, чтобы ни говорили заинтересованные люди — виноватъ далеко не одинъ трактатъ, и даже не онъ виноватъ преимущественно. Англичане точно также жалуются, и териять еще больше нашего потому именно, что размъры ихъ промышленности болье значительны. Кризисъ хлопчато-бумажнаго дъла-явленіе положительно общее, и одна изъ главныхъ причинъ его, быть можетъ даже самая главная, заключается въ томъ, что Соединенные Штаты, вмёсто того, чтобы присылать свой хлопокъ для обработки въ Европу, сталп сами ткать и прясть большую часть его. Это — цёлый рынокъ, закрывающійся, и въроятно навсегда, для европейской фабрикаціи. Наши фабриканты не могуть не знать этого факта, но притворяются, будто не знають и все сваливають на торговый трактать. Въ положеніи французской промышленности много ненормальнаго. Даже жельзныя дороги невсегда служать ей такъ, какъ бы слёдовало. Напр., восточная дорога, чтобы отбить у Германіи транзить чрезъ Швейцарію, береть дешевле съ хлопка отправляемаго въ Базель, чёмъ съ того, который идеть въ Мюльгаузенъ, и разность эта такъ значительна, что альзаскіе фабриканты находять для себя выгоднымь отправлять свои грузы кругомь, чрезъ Швейцарію. Вотъ, конечно, непормальное условіе, но нашк жельзныя дороги, изъ которыхъ большая часть дають малые дивиденды, конечно должны думать прежде всего о самихъ себѣ, а не о выголахъ промышленности. Что еще лучше показываетъ затруднительность положенія французской фабрикацін, такъ это — борьба между владъльцами съ одной стороны бумаго-прядильныхъ и ткацкихъ фабрикъ, а съ другой — набойщиковъ ситцовъ. Эти последние доказывали, что имъ невозможно набивать французскія ткани достаточно дешево, чтобы выдерживать за границею сопериичество съ продуктами англійскими, німецкими, швейцарскими и т. д. Вслідствіе того, имъ дозволенъ безпошлинный ввозъ тканей, которыя служать для нихъ сырымъ матеріаломъ; но подъ однимъ условіемъ, именно что эти ткани иностраннаго происхожденія не должны быть бросаемы ими на французскій рынокъ, а должны, послё набивки, отправляться за границу. Вотъ при этихъ условіяхъ набивное діло и процвітаетъ уже нісколько льть, преимущественно въ департаменть верхняго Рейна. Что же слу-

чилось? — Французскіе ткачи и прядильщики, которые сами не процвътають, стали приписывать долю своей бъды преимуществу, дарованному набойщикамъ. Они жалуются не только на то, что не могутъ сбывать набойщикамъ своихъ тканей, но и на то, что покупка последнихъ за границею сбиваетъцену французскихъ тканей, такъ что она стремится къ одному уровню съ ценою иностраннаго продукта, въ особенности идущаго изъ Швейцаріи, гдф фабриканты платять несравненно менте налоговъ, а сверхъ того пользуются еще упомянутою выше выгодою, какую приносять имъ французскія желівныя дороги, доставляя имъ хлопокъ дешевле, чемъ французскимъ фабрикантамъ. Это столкновение между ткачами и набойщиками представляетъ одинъ изъ самыхъ полезныхъ и можетъ быть самыхъ поучительныхъ пунктовъ въ нашей современной экономической агитаціи. Ткачи и прядильщики многочисленные, и такъ какъ они въ самомъ дыль страждуть, то вероятно имъ удастся взять верхь, но за то дело набойщиковъ и ихъ вывозъ пострадаютъ. Увѣряютъ даже, и это очень можеть быть, что если право безпошлиннаго ввоза иностранныхъ тканей будеть отнято у нихь, то часть этой отрасли нашей промышленности перенесется изъ Альзаса въ Ваденъ и Швейцарію. Когда данное экономическое положение производить подобные результаты, то въ немъ, безъ сомненія, есть недостатки. Но вместо того, чтобы агитировать одни противъ другихъ и противъ трактата или за принципъ свободной торговли, наши фабриканты поступили бы благоразумне, еслибы потребовали единодушно уменьшенія тіхъ налоговъ, которые обременяють ихъ и ставять въ условія невыгодныя сравнительно съ иностранными производителями. Вмъсто того, чтобы отнимать у набойщиковъ право запасаться въ Швейцаріп болье дешевымъ матеріаломъ, наши ткачи должны бы требовать, чтобы ихъ самихъ правительство поставило въ условія равныя съ тіми, въ какихъ находятся ткачи швейдарскіе. Если оставить въ сторон'в потерю американскаго рынка, которую, кажется, уже нельзя поправить, вопросъ о торговой свободъ сводится, въ послъднемъ аналиять, къ облегчению налоговъ, то-есть къ внутренней реформъ. Но я сильно сомнъваюсь, чтобы эта общая точка зрівнія могла стать преобладающею посреди запутанной борьбы интересовъ.

Послё повёрки выборовъ, палата вёроятно захочетъ тотчасъ заняться этими важными вопросами, которые уже поставлены на очередь заявленіями нёкоторыхъ депутатовъ, и вёроятно назначитъ изъ себя коммиссію для парламентскаго изученія вопроса о трактатѣ, но приходится торопиться, такъ какъ срокъ для предваренія о невозобновленіи трактата уже очень близокъ. Правительство само назначило коммиссію, думая успокопть умы административнымъ изследованіемъ вопроса. Но прошло то время, когда такіе суррогаты были достаточны. Мёра, принятая правительствомъ, вызвала настоящій взрывъ гнѣва въ мануфактурныхъ центрахъ, и многіе фабриканты и члены мануфактурныхъ палатъ или совѣтовъ отказались принять участіе въ этомъ изслѣдованія, не внушающемъ имъ довѣрія—вотъ какая перемѣна произошлатвъ умахъ, и вотъ сколько потеряло правительство. Въ Нормандіи, одушевленной протекціонизмомъ, и гдѣ умы наиболѣе раздражены относительно коммерческихъ вопросовъ, уже заходила на митингахъ рѣчь объ отказѣ отъ платежа налоговъ.

Если эти вопросы: желъзный и бумажный, занимають въ настоящее время важное мъсто въ общественномъ внимания, за то соборъ, засъдающій въ Римъ, оставляеть насъ гораздо болье равнодушными, быть можеть даже слишкомъ: Франція, какъ вы знаете — старшая дочь церкви. Но у этой дочери умъ въ теченіи двухъ въковъ проходиль немало странныхъ приключеній. Самые ревностные приверженцы св. престола находятся, быть можеть, именно у нась, но за то у насъ же находятся и самые рышительные его противники, и эти последніе, по ненависти къ единственной религін, которую они когдалибо знали, сдълались непримиримыми врагами всякой религіи. Отсюда понятно, что усилія тъхъ изъ французскихъ и германскихъ епископовъ, которые, изъ политики пли по благоразумію, или изъ участія въ истинно-понимаемой религіи, противятся провозглашенію нелізпыхъ догматовъ, встръчаютъ очень мало сочувствія въ той значительной части общественнаго мивнія, которой настроеніе я сейчась очертиль. На походъ предпринятый епископомъ ордеанскимъ п его приверженцами смотрять единственно съ дюбопытствомъ. Нельзя, впрочемъ, и сомивваться въ его исходъ. На соборъ, какъ численная сила, такъ и внутренняя логика католицизма на сторонъ тъхъ, кто хочетъ провозгласить догматомъ безусловную непограшимость папа. Не на той сторонь, конечно, благоразуміе. Римскій дворъ, извлекая послыдній выводъ изъ своего принципа, много повредитъ себъ. Такова роковая судьба устаръвшихъ учрежденій, что они ослабляются именно тъмъ, что сами себя утверждають, определяють точнее и открыто высказывають все, что они содержать въ себъ. Немало католиковъ или считающихъ себя католиками уже испугались догмата «непорочнаго зачатія»; еще труднье имъ будеть примириться съ мыслію о безусловной непограшимости одного человака: однако, по всей вароятности, догмать этоть будеть такъ провозглашень, и бездиа, раздёляющая католицизмъ и современное общество, еще расширится. Въроятно, что решенія собора произведуть некоторое волненіе въ странахь, где есть върующіе католики; но результать всего этого кризиса будеть непременно неблагопріятент той церкви, которая допускаеть развитіе только своего же принципа, а неспособна преобразовать ся въ соглашении съ требованіями духа современности, «его же не одольсть» она.

Среди этихъ общественныхъ заботъ, проходятъ почти незамъченными такіе литературные факты, которые въ другое время были бы событіями. Я хочу указать особенно на новый романъ Густава Флобера и на новую пьесу Эмиля Ожье. Въ другое время уже по именамъ авторовъ, смълости и странности ихъ попытокъ, эти новыя произведенія возбудили бы страстныя пренія. Мнѣ даже кажется, это случается въ первый разъ, что политическія заботы действують на парижанъ довольно сильно, чтобы отвлечь ихъ внимание отъ литературы, и признакъ этотъ не лишенъ значенія. Некоторыя пьесы, знаменитыя своимъ усибхомъ, напр., «La Dame aux camélias» и «Mademoiselle de la Seiglière» появились въ моменты весьма безпокойные, что однако не повредило ихъ успъху. Нынъ же «l'Education Sentimentale» Флобера и «Lions et Renards» Ожье встречены съ равнодушіемъ, что однако не избавляетъ насъ отъ необходимости сказать нѣсколько словъ объ этихъ произведеніяхъ двухъ замѣчательныхъ писателей.

Въ своемъ новомъ романѣ, Флоберъ остается однимъ изъ мастеровъ языка; это совершеннѣйшій художникъ — въ искусствѣ передавать нѣсколькими словами фигуру, характеръ, или нѣсколькими трезвыми, но рѣзкими штрихами очерчивать положеніе. У него нѣтъ ни могущественной, а порою и чудовищной рельефности Виктора Гюго, ни магическаго колорита Теофиля Готье, но онъ отлично умѣетъ находить черты въ одно время и самыя вѣрныя, и самыя живописныя, бросать на свои картины свѣтъ внезапный, сильный и точный. Въ этихъ отношеніяхъ, онъ и въ «Education Sentimentale», какъ и въ прежнихъ романахъ, не ниже самого себя, а пожалуй и выше. Но ему дѣлаютъ, съ другой стороны, немало и упрековъ \*).

<sup>\*)</sup> Въ этой же январьской книжке (см. выше) мы познакомили нашихъ читателей ближе съ содержаніемъ новаго романа Флобера; тамъ читатель найдетъ указаніе тѣхъ упрековъ, съ которыми обратилась большая часть французской прессы къ автору «Маdame Bovary», и возраженіе, которое можно сделать на эти упреки. На дняхъ, корреспондентъ одной изъ здешнихъ газетъ, сообщилъ замечательный отзывъ о новомъ романъ Флобера, высказанный печатно Ж. Зандомъ и подкрепляющій приведенное у насъ возраженіе противникамъ Флобера:

<sup>«</sup>Романъ—говоритъ знаменитая писательница нашего времени—новая побъда ума. Онъ потеряль бы свой смыслъ, еслибъ не слъдоваль за движеніемъ эпохъ, которыя онъ долженъ постоянно воспроизводить. Ему нужно постоянно мѣняться, и въ формъ, и въ колоритъ. Абсолютныя классическія правила теперь оставлены, и романъ способствовалъ этому столько же, сколько и театръ; онъ по пренмуществу — средняя и независимая почва. Чѣмъ дальше мы подвигаемся въ исторіи, которой ми служимъ живыми элементами, тѣмъ болѣе заявляетъ себя разность взглядовъ, т.-е. свобода совъсти. Поэтому, нельзя правдиво и ясно судить о новыхъ художнивахъ во имя строгихъ теорій, такъ долго тиранствовавшихъ надъ литературою... Въ новомъ романъ

«L'Education sentimentale» не было единственнымъ литературнымъ событіемъ последнихъ недель. Г. Мишле, знаменитый историкъ и моралистъ нъсколько-страннаго свойства, подарилъ намъ новый томъ: «Nos fils», въ вид'в продолженія къ «La Femme», «L'amour» и проч. Вы. безъ сомнения, знакомы съ его странными, несколько-истерическими пріемами, и съ той курьезной смісью естествознанія, физіологін и морали, которою онъ такъ любить заниматься. На этотъ разъ. впрочемъ, избранный имъ предметъ лучше поддержалъ его, чёмъ въ нъкоторыхъ изъ прежнихъ его опытовъ. Сочинения его нельзя принять безъ оговорокъ, но въ немъ есть прекрасныя и благородныя страницы и въ немъ господствуетъ духъ совствиъ другого свойства, чъмъ у Флобера. Но есть и странныя несогласія, и вообще надо сказать, что г. Мишле-умъ недостаточно степенный, для того, чтобы браться съ успъхомъ за этогъ страшный вопросъ о воспитани, вопросъ боле страшный во Франціи, быть можеть, чемъ где-либо, вслъдствіе глубокой умственной розни и вслъдствіе состоянія настоящаго нравственнаго разлученія въ семьв, гдв женщины вообще клерикальны, а мущины вольнодумцы. Это раздвоение умовъ согласно поламъ представляется пока неизлечимымъ и представляетъ, быть можеть, наибольшее препятствіе къ нравственному и общественному прогрессу. Едва ли, посреди такихъ условій, не только не ослабевающихъ, но, наоборотъ, постоянно усиливающихся, возможно, чтобы возникли здоровыя поколёнія. Нынёшняя Франція состоить изъ двухъ Францій: одной одушевленной суев вріемъ и другой дышащей отрицаніемъ; и объ онъ одинаково фанатичны.

Флобера не ставится правственнаго вопроса, въ обывновенномъ смыслѣ слова. Всѣ вопросы, солидарные между собою, разомъ представляются въ ней уму, и каждое мнѣніе само себя судитъ. Авторъ умъетъ такъ хорошо заставлять жить созданныя имъ
фигуры, что вовсе не пуждается въ выставленіи на показъ собственной морали. Всякая мысль, всякое слово, всякій жесть той или иной личности выражаютъ ясно каждой совъсти заблужденіе или истину, заключающіяся въ нихъ. Въ такомъ обработанномъ трудѣ свѣтъ брыжжетъ отовсюду и обходится безъ догматическаго вывода. Не
быть педантомъ вовсе не значить быть скептикомъ...

«Принадлежить ли книга Флобера къ реализму? Признаемся, мы никогда не понимали, гда начинается реальное въ отличіе отъ истиннаго. Правда можеть быть правдой только тогда, когда она опирается на реальность. Реальность—пьедесталь;

правда — статуя...

«Авторъ представилъ намъ зеркало, говоря: «посмотритесь; если вы сами не похожи, то навърно похожъ вашъ сосъдъ». И въ самомъ дълъ, мы всъ нашли, что сосъдъ похожъ. Наше дъло вывести изъ этого заключение и сиросить, дъйствительно ли наша эпоха мелка, смъщиа и обречена на въчный недоносъ своихъ стремлений?..

«Мы не вправь требовать отъ художника, чтобъ онъ разсказаль намъ будущность; но мы можемъ отблагодарить его за то, что онъ написаль твердою рукою кри-

Таково мивніє Ж. Занда, и его не следуеть упускать изъ виду при оценке новаго романа Флобера. — *Ped*.

Съ религіознымъ вопросомъ мы встръчаемся и въ театръ, гдъ нанемъ не посчастливилось нашему доброму и популярному Эмилю Ожье. Новая комедія ero «Lions et Renards» имела нечто совсемь противоположное успфху, и надо признаться, на этотъ разъ, самъ авторъошибся страннымъ образомъ. Самый выборъ сюжета одинъ изъ наиболъе неловкихъ п долженъ былъ предвъщать паденіе. Г. Ожье никогда не отличался особою изобрътательностію. Вымыселъ у него обыкновенно бъденъ, плохо обдуманъ и плохо развитъ. Торжествуетъ жеонъ своимъ добродушіемъ, силою остроумія и безпощадною сатпрою. Нельзя сказать, что новая пьеса его совстмъ лишена этихъ достоинствъ. Напротивъ; но онъ высказались нъсколько меньше, чемъ въ другихъ его произведеніяхъ, да еслибы и высказались въ полномъ блескъ, то едва ли прикрыли бы вымыселъ совершенно невозможный. Г. Ожье хотыль на этотъ разъ самъ повесть генеральную аттаку на іезунтовъ, которыхъ онъ уже касался въ некоторыхъ изъпредшествовавшихъ пьесъ. Но цели своей онъ нисколько не достигъ, ибо вмёсто того, чтобъ выставить ихъ столь опасными, какъ онъ то полагаеть и какъ, можетъ быть, они и есть въ самомъ делъ, онъ представиль ихъ глупыми, гораздо более достойными жалости, чемъ способными вызвать ненависть или ужасъ. Вымыселъ его имъетъ сходство съ основною мыслью «Въчнаго Жида». У Ожье, какъ и у Сю дело пдеть о наследстве. Но, во-первыхь, въ романе наследство гораздо значительные и болые достойно тыхы интригы, которыя изъза него завизываются; во-вторыхъ — и въ особенности — въ романъ, общество Інсуса хочеть для себя именно, для исключительнаго своего владенія, захватить милліоны семейства Реннепоновъ. У Ожье, г. де Сентъ-Агатъ, его «Роденъ», гораздо безкорыстиве; къ милліонамъ M-lle де-Виратъ онъ подбирается только съ темъ, чтобы доставить ихъ нъкоему молодому провинціальному дворянину, котораго онъ былъ восинтателемъ, и котораго онъ теперь хочетъ женить на наследнице милліоновъ. Ужъ это само по себъ-слишкомъ наивно; въдь ясно, что сколько бы обольщенный дворянинь не сталь платить лепты св. Петра, онъ все-таки лучшую часть милліоновъ удержить для себя. и дътей, которыя могутъ у него родиться. Религозные питересы, вообще говоря, когда они удостоивають заняться земными благами, хлопочуть не столько объ устройствъ свадебъ, сколько о захватъ завъщаній. Но это еще не все. Самъ молодой человъкъ, воспитанный этимъ страшнымъ језунтомъ, какъ следовало бы полагать совершенно въ его духъ, въ полномъ ему подчинени - ибо таково именно вредное могущество, приписываемое језунтскому преподаванію — молодой человъкъ этотъ вовсе не обнаруживаетъ на себъ, какъ то было необходимо для тезиса Ожье, последствія своего воспитанія. Онъ совсемь не слушается своего воспитателя, какъ будто бы никогда и не под-

вергался сильному вліянію, онъ даже совсёмъ вырывается у него изъ трукъ и не только совершаетъ шалости весьма мірского свойства, что было бы понятно, но и вступаетъ въ союзъ съ противниками језунта, что ужъ совершенно несогласно съ намъреніемъ пьесы. Если іезунтовъ такъ легко обманывають ихъ же воспитанники, то они вовсе не такъ страшны, какъ поэтъ хотълъ ихъ представить, и г. Ожье, въ такомъ случав, напрасно занялся ими. Или я сильно ошибаюсь, или во всемъ этомъ есть такой коренной недостатокъ, котораго не могло пополнить никакое вдохновеніе. Г. де-Сентъ-Агатъ, который долженъ былъ казаться намъ страшнымъ или по меньшей мъръ серьезнымъ — просто смѣшопъ отъ начала до конца. Къ цѣли своей онъ стремится съ хитростію ребяческаго свойства, а потомъ соединяется съ другимъ мошенникомъ, котораго авторъ представляетъ также чудовищемъ наглости, испорченности и двуличности, а между тъмъ, изъ всего этого ужаснаго союза не исходить ничего, кром' какой-то паутины, отъ которой героиня пьесы освобождается безъ труда и безъ заслуги. Одна только и есть удачная роль, если допустить, что она не невъроятна, именно-роль молодого дворянина, который ускользаетъ изъ рукъ своего наставника и ведетъ интриги противъ осуществленія этого самого брака, которымъ тоть хочеть его осчастливить. Есть и другія второстепенныя неловкости. Героння не хотела выходить замужъ, и слишкомъ быстро перемфияетъ свое намфреніе. Вообще, пьеса вполив неудачна, хотя, благодаря огромнымъ сокращеніямъ и превосходной пгръ актеровъ, держится еще на афишкъ. Антирелигіозныя страсти тоже ее поддерживають: ненавистники іезуитовъ считаютъ долгомъ сходить и похлопать «добрымъ намфренізмъ» автора, за недостаткомъ другихъ достоинствъ.

Въ нѣсколько низшей сферѣ искусства, большой успѣхъ минуты принадлежитъ послѣдней новости театра «Gymnase», пьесѣ Froufrou, гг. Людовика Галеви и Мельяка. Не буду останавливаться на ней, такъ какъ письмо мое и безъ того слишкомъ длинно, да и вы безъ сомнѣнія увидите или уже видѣли ее на петербургской французской сценѣ. Эта пьеса имѣетъ недостатки, но она легка, остроумна, трогательна, и должна, при сколько-нибудь умной игрѣ, имѣтъ успѣхъ вездѣ. Ваша французская труппа передастъ ее конечно такъ же хорошо, какъ она исполняется въ Парижѣ, за исключеніемъ, можетъ быть, главной роли, въ которой артистка, играющая ее здѣсь, г-жа Декле (Declée), вдругъ и совершенно неожиданно возвысилась на первую степень искусства\*).

<sup>\*)</sup> На Михайловской сцень въ Петербургь, эту же роль выполняла г-жа Делапортъ, лучшая артистка здъшней французской труппы, и потому неудивительно, чтименно главная роль и въ Петербургъ была сънграна превосходно. — *Ped*.

P. S. Оканчивая эту корреспонденцію и соображаясь съ впечатльніями, приносимыми каждою новою минутою, я не имфю ничего ни прибавить, ни изм'янить въ политическихъ сужденіяхъ въ ней высказанныхъ. Наше положение решительно запутано и темно до невозможности. Повфрка выборовъ, теперь оканчивающаяся, обнаружила такіескандалы, вдобавокъ одобренные или извиненные депутатами, чтоуничтожается всякое довъріе къ той палать, которой, между тымь, предлежить великая задача положить основы парламентского правленія. По всей віроятности, чрезъ нівсколько дней у нась уже будеть новое министерство, и въроятно именно, какъ уже сказано вышеминистерство Олливье\*). Боюсь, что оно проживеть недолго. Во всякомъ случав, оно будетъ встрвчено общественнымъ мивніемъ вовсе не съ распростертыми объятіями, такъ какъ Олливье все болфе и болфесклоняется къ правой сторонъ. Наши дъла, мнъ кажется, могутъ быть резюмированы въ двухъ положеніяхъ малоут вшптельнаго свойства: съ одной стороны, необходимо основать парламентское правительство, такъ какъ личное правительство истощено окончательно; съ другой - невозможно основать парламентское правительство, такъ какъ такое правительство не найдеть для себя необходимых элементовъ. Выводите сами заключение при такомъ порядкъ вещей!

H

## КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ИЗЪ БЕРЛИНА.

Парламентская сессія и министерство.

24 декабря 1869.

Еще 6-го октября (24-го сентября) началась ныньшняя сессія прусскаго парламента, и хотя всв ожидають сь нетерпвніемъ скорвишаго закрытія его, чтобы потомь присутствовать на совышаніяхъ свверогерманскаго рейхстага, однако окончанія этой сессія пока не предвидится. Есть важныя причины, почему ныньшній парламентъ быль созванъ слишкомъ рано (обыкновенно его созываютъ въ ноябры). Желали, во-первыхъ, чтобы ныньшняя сессія не длилась, подобно прошлогодней, до поздняго льта, и, во-вторыхъ, министру финансовъ нужно

<sup>\*)</sup> Два дня спусти нослѣ того, какъ писалъ нашъ корреспоидентъ, министерство дѣйствительно подало въ отставку, а 28-го декабри явилось въ «Journal Officiel> дисьмо императора къ Олливье́ съ предложеніемъ образовать новое министерство.

было провести новые законы о налогахъ до представленія государственныхъ смътъ на 1870 годъ. И многія другія обстоятельства прилавали нынъшней сессіи необыкновенное, хотя и нешумное, значеніе. Чтобы лучше оцінть эти обстоятельства, мы должны вернуться нісколько назадъ, къ началу літа, когда графъ Бисмаркъ вдругъ взялъ отпускъ, по болъзни, отъ должности перваго министра Пруссін (но не отъ должности канцлера свверо-германскаго союза), и вывхаль въ Варцинъ. Безконечныя догадки о причинахъ, побудившихъ графа взять этотъ отпускъ, не приводили журналистовъ ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. Неизвъстно было даже-боленъ ли союзный канцлеръ, или нътъ? Одни оплакивали его, какъ неизбъжную жертву смерти, другіе утверждали, напротивъ, что Бисмаркъ здоровъе всьхъ и каждаго. Во всякомъ случав, первое изъ этихъ мивній нисколько не подтвердилось въ действительности: графъ живъ до сихъ поръ и пользуется наружнымъ здоровьемъ, какъ всѣ другіе смертные. Ясно, следовательно, что если вопрось о здоровьи и имель какое-нибудь вліяніе на ръшимость графа покинуть постъ перваго министра въ Пруссіи, то въ этой рѣшимости все-таки есть и политическая сторона. Вообще полагали-и, я думаю, справедливо-что графъ Бисмаркъ съ удовольствіемъ удалиль бы изъ своего кабинета многихъ нынашнихъ министровъ, которые служать ему только въ тягость; но, къ несчастію, всв его старанія въ этомъ отношеніи потерпвли неудачу отчасти потому, что эти министры не хотять сами выйти въ отставку, а король не желаеть огорчить ихъ, такъ какъ эти люди поддерживали его въ трудное время парламентской борьбы и войны 1866 года. Вотъ почему графъ Бисмаркъ бросилъ свой постъ и предоставилъ министерству въдать свои дъла, какъ оно само понимаетъ. Министры, съ своей стороны, ръшились подвергнуться этому испытанію и приготовили для нынышней сессіи нісколько важных проектовь законовь. Такъ, министръ внутреннихъ дълъ составилъ новый законъ объ окружномъ управленін (Kreisordnung); министръ народнаго просвъщенія составиль проекть закона о народномь образования, а въ министерствъ финансовъ хлопотали о покрыти дефицита, не прибъгая къ установленію новыхъ налоговъ такъ какъ всё новые налоги, представленные прежде на утверждение съверо-германскаго парламента, были нмъ отвергнуты. Однако тронная рѣчь извѣстила, что министерство нашло необходимымъ увеличить старые налоги; вскоръ затъмъ въ налату депутатовъ внесли новый законъ объ окружномъ управлении, и потомъ новый законъ о народномъ образования. Но не успѣлъ парламентъ приступить къ обсужденію этихъ законовъ, какъ вдругъ предсталь передъ нимъ совершенно неожиданный фактъ.

Все льто ходили слухи, что здъшнее «Учетное общество» (Disconto-Gesellschaft), одно изъ самыхъ крупныхъ денежныхъ учреж-

леній въ Берлинь, вошло въ тьсныя связи съ четырьмя главивишими обществами желвзныхъ дорогъ, чтобы покрыть ихъ потребность въ деньгахъ посредствомъ займа съ преміями, въ количествъ 100 минліоновъ талеровъ. Недоставало только согласія со стороны правительства; многіе министры успали, однако, дать Обществу столь определенныя объщанія, что оно не сомневалось уже въ окончательномъ утверждении своей операции. Даже пресса поддерживала это предпріятіе почти единогласно. Но едва собрались депутаты въпарламенть, какъ уже для всёхъ стало очевиднымъ, что проектъ займа потерпить решительное поражение. Консерваторы въ палате господъ поринали проектъ изъ болзни, что такой крупный заемъ въ пользу жельзныхъ дорогъ отзовется дурно на землевладънін, которое и безътого находится въ стесненныхъ финансовыхъ обстоятельствахъ; -- вмѣстъ съ займомъ увеличится цънность денегъ и вздорожаетъ кредитъ. Политико-экономы отвергали заемъ, какъ заемъ съ преміями, такъ какъ полобные займы осуждаются наукою. Наконецъ, многіе опасались, что большой барышь, на который разсчитывали предприниматели, подвиствуетъ крайне дурно на нравственное достоинство самого Учетнаго общества. Барышъ представлялся въ видъ привлекательной суммы въ 10 мплліоновъ талеровъ; такою суммою можнопокрыть многія изпержки, а кто знасть, въ какіе каналы отольсть хотя некоторая часть ихъ? Всего хуже было то, что палата не имела никакого права вмѣшиваться въ это дѣло; однимъ соизволеніемъ правительства заемъ могъ стать закономъ страны, - подныхъ и прямыхъ узаконеній о необходимости утвержденія со стороны палатънать въ прусскомъ кодексв. Какъ бы то ни было, палата господъсмѣло подняла это дѣло и представила запросъ министру тортовли, а когда этотъ послъдній заявиль, что правительство склонноутвердить проекть Учетнаго общества, то графъ Мюнстеръ тотчасъ же внесъ въ палату предложение о томъ, что палата господъзаявляеть, что она считаеть этоть заемь совершенно несогласнымь съ пользами государства. Въ томъ же духъ высказалась и палата дедутатовъ. Это единодушное заявленіе объихъ палатъ, явленіе почти небывалое въ конституціонной исторіи Пруссін, лишило министровъ нравственнаго права утвердить проекть займа, и имъ оставалось только покориться воль парламента, что они и сдълали. Въ то время полагали, что этотъ ударъ министерству поведетъ за собою увольнение министра торговли, графа Итценилитца, такъ какъ онъ давалъ положительныя объщанія Учетному обществу и агентамъ жельзныхъ дорогъ, но этого не случилось, хоти жертва все-таки принесена, впрочемъ независимо отъ займа съ преміями. Этою жертвою является министръ финансовъ Гейдтъ, который, впродолжении последнихъ 20 летъ, служилъ почти безъ перерыва во встхъ министерствахъ. Причина его отставки соверменно понятна, по крайней мъръ въ одномъ отношении. Финансовые иланы фонъ-дер-Гейдта ни въ комъ не встръчали сочувствія, и даже консерваторы знать не хотъли его новыхъ добавленій къ старымъ налогамъ. Но всъ эти непріятности податливый министръ могъ бы еще перенесть, и если онъ все-таки подалъ въ отставку, то значитъ тутъ были еще другія обстоятельства, и притомъ тъсно связанныя съ «бо-

лѣзнью» графа Бисмарка.

Кто займеть открывшееся место въ министерстве, -объ этомъ говорили всего одинъ день. Предлагали двухъ кандидатовъ: президента Института морской торговли (Seehandlung-Institut); институтъ этотъ, впрочемъ, морскою торговлею вовсе не занимается, а есть обыкновенное банковое учреждение — Л. Кампгаузена (Camphausen) и обер-президента провинціи Познани, графа Кенигсмарка. Последній быль кандидатомъ консервативной партіи. Всв его права на место министра заключались лишь въ его знатномъ происхождении и строго-консервативномъ образъ мыслей. О финансахъ онъ не имъетъ никакого понятія, что, по мивнію многихъ, лишь напрасная роскошь для министра, ибо, какъ говоритъ нѣмецкая пословица: «кому Богъ мѣсто даетъ, тому даеть и разумъ». Но, противно всемъ ожиданиямъ, министромъ сталъ либеральный и незнатный Кампгаузенъ — родовитый и консервативный графъ забракованъ. Въ теченіи последнихъ десяти летъ мы имъемъ теперь перваго либерала въ кабпнетъ министровъ; фактъ этотъ васлуживаеть, во всякомъ случав, того, чтобы на него обратили вниманіе.

Съ самаго вступленія своего въ кабинеть, новый министръ финансовъ увидълъ себя въ весьма дурномъ положени, такъ какъ бюджетъ быль уже представлень палать депутатовь и не было времени подвергнуть его тщательный переработкъ, но съ другой стороны нельзя было также предстать передъ палатою съ предложеніями фонъ-деръ-Гейдта о повышеніи налоговъ. Осмотр'явшись хорошенько, Камигаузенъ разомъ ръшился представить парламенту великолъпный планъ о превращении 4-хъ и 4½ процентныхъ займовъ въ одну однообразную ренту, погашение которой предоставляется правительству по мъръ накопленія у него свободныхъсумиъ. Займы въ Пруссіи заключались вовсе не такъ, какъ во Франціи, гдъ господствуетъ однообразная система; напротивъ, въ Пруссіи, каждый заемъ опредълялся своимъ собственнымъ срокомъ погашенія и не имѣлъ ничего общаго съ прочими займами, такъ что въ настоящее время число этихъ различныхъ займовъ доходило до сотни. Кромъ этого запутаннаго состоянія государственнаго долга, въ прусскихъ займахъ были еще другія несообразности. Для каждаго займа приходилось высчитывать особо его ежегодную цифру погашенія и уплачивать его, всл'ядствіе чего случалось, что тосударство, выдавая значительныя суммы денегь на погашение зай-

мовъ, должно было въ тоже самое время прибъгать къ новымъ займамъ для покрытія неотложныхъ расходовъ. Многіе финансовые авторитеты уже давно возставали противъ этой системы, признавая ее решительно негодною, но только нынешнимъ летомъ мы прочли серьезныя мысли о необходимости объединенія государственнаго долга, въ лельной книге либерального депутата Евгенія Рихтера 1). Новый министръ ухватился за мысль Рихтера, и представилъ палатъ депутатовъ проектъ объ обращения всёхъ 4-хъ и 41/2 процентныхъ госу-. дарственныхъ долговъ, лежащихъ на плечахъ старыхъ прусскихъ провинцій, въ однообразную  $4\frac{1}{2}$  процентную ренту, погашеніе которой не опредъляется особеннымъ срокомъ, но предоставляется на водю самого государства. Всѣ государственные долги Пруссіи простирались въ 1869 тоду, круглымъ числомъ, до 480 милліоновъ талеровъ, на ежегодное погашение которыхъ расходовалось до 8,666,000 талеровъ. Изъ всей суммы государственнаго долга извлечены теперь 4-хъ и 41/2 процентные займы, общая сумма которыхъ определена въ 223 милліона; въ фондъ погашенія по этому долгу пришлось бы внести 3.422.855 талеровъ; всв прочіе неутвержденные долги требують еще, для своего погашенія, слишкомъ пять милліоновъ. Я не могу входить во всв подробности предложенной операціи, но главная сущность ея ясна и безъ всякихъ дальнъйшихъ разъясненій. Сберегая слишкомъ три милліона посредствомъ этого «объединенія», Камигаузенъ постарался покрыть и остальную часть дефицита, безъ помощи повышенія налоговъ. Когда финансовыя обстоятельства поправятся, можно будетъснова приняться за погашеніе. Первыя объясненія новаго министра были приняты въ палатъ депутатовъ съ радостнымъ изумленіемъ, которое особенно замътно въ ръчи депутата Лёве, одного изъ вождей прогрессивной партіи. Однако вдругъ подуло въ другую сторону. Лѣвая сторона палаты стала доказывать и, по всей вероятности, вполне искренно, что всъ сбереженія, которыя пріобрътаются мърою Камитаузена, пойдуть въ будущемъ на поддержание громаднаго военнагобюджета; въ союзъ съ лівою партією вступила крайняя сторона, а такъ какъ министръ заявилъ, что онъ связываетъ съ своимъ проектомъ свое пребывание въ министерстве, то можно было опасаться, что въ кабинетъ снова не останется ни слъда либерализма. Столь открытое признаніе конституціонныхъ обычаевъ, заявленное изъ устъчлена министерства Бисмарка, произвело на «національныхъ либераловъ» столь благопріятное впечатленіе, что они решились поддержать Камигаузена и увъряли членовъ лъвой стороны, что всъ друзья конституціи обязаны въ этомъ дёле принять сторону министра. Прогрес-

<sup>1)</sup> Eugen Richter: Das Preussische Staatsschuldenwesen und die preussischen Staatspapiere. Breslau, 1869. Marushke u. Berendt.

систы, однако, видѣли въ заявленіи новаго министра лишь уловку министерства съ цѣлію обмануть либераловъ и самого Кампгаузена, который — такъ думали они — будетъ милъ Бисмарку лишь до тѣхъ поръ, пока исполняетъ планы коварнаго министра, послѣ чего уже Бисмаркъ снова покажетъ всему міру, что онъ какъ былъ реакціонеромъ всегда и вездѣ, такимъ и остался до сегодняшняго дня. Кто правъ — либералы ли, пли прогрессисты, покажетъ будущее. Между тѣмъ, Кампгаузенъ одержалъ побѣду, и его проектъ объединенія государственнаго долга прошелъ, вопреки успліямъ прогрессистовъ и консерваторовъ, чрезъ палату депутатовъ, гдѣ въ пользу его состоялось значительное большинство голосовъ, и чрезъ палату господъ, которая послѣдовала примѣру нижней палаты. Фонъ-деръ-Гейдтъ принималъ во всѣхъ этихъ преніяхъ лишь молчаливое участіе, въ качествѣ депутата, но въ немъ хватило на столько дипломатическаго такта, что онъ не возставалъ противъ своего счастливаго преемника.

Совствить иначе держаль себя графъ Лпппе, бывшій министръ юстиціи, теперь членъ палаты господъ. Когда графъ Липпе силълъ на министерскомъ мъстъ, - это былъ самый молчаливый и скромный министръ, какого когда-либо имела Пруссія; но съ техъ поръ, какъ ему дали отставку, графъ отличается замъчательною развязностію и неутомимою дъятельностію, цълію которой служить противодъйствіе національной объединительной политикѣ Бисмарка. Графъ Липпе сталь, наконець, настоящимъ столномъ сверогерманскаго партикудяризма. Будь палата господъ болве мужественною и самостоятельною въ своихъ действіяхъ, она давно бы последовала за Липпе. стремящимся произвести серьезное столкновеніе между нею и министерствомъ Бисмарка; -- сама палата господъ настроена также точно въ духв партикуляризма, ибо усиление сверогерманскаго парламента если поведеть къ чему-нибудь, то прежде всего къ ослабленію вліянія палаты господъ на прусскія дела. Зная всё эти обстоятельства. графъ Липпе не теряетъ надежды на достижение своей желанной цъли.

Уже во второмъ засѣданіи палаты господъ, Липпе явился съ особымъ проектомъ, который долженъ былъ нанести смертельный ударъ
союзной политикъ. Въ послѣдней сессіи рейхстага рѣшено было учредить общее высшее судилище для торговыхъ дѣлъ въ Союзѣ, и принять законъ объ объединеніи одной изъ сторонъ судопроизводства;
эти оба постановленія были одобрены союзнымъ совѣтомъ и обнародованы. Графъ Липпе предложилъ палатѣ господъ заявить, что оба
постановленія не должны были войти въ силу безъ согласія прусскаго
парламента, и что, поэтому, палата требуетъ, чтобы правительство
не дозволяло въ будущемъ производить такія перемѣны въ союзной
конституціи, которыя касаются прусскаго сновныхъ законовъ, и отнюдь не безъ согласія прусскаго парламента. Мотивомъ къ этому

предложенію выставлено было желаніе «охранить права, принадлежашія, по конституція, прусскому народному представительству». Какая пронія! Министръ юстиціи временъ парламентской борьбы съ министерствомъ, зачинщикъ того приговора верховнаго суда, посредствомъ котораго была уничтожена свобода парламентской рвчи, которою пользовались депутаты впродолженія 20-ти літь сряду,—этоть человъкъ, отличавшійся всегда въ качествъ защитника всякихъ конституціонныхъ натижекъ и нарушеній, является теперь защитникомъ п охранителемъ этой самой конституцін! Понятно, что по всей странв выходка графа Липпе вызвала только смёхъ. Палата господъ взглянула, однако, на дело совсемъ иначе, и ен коммиссія, которой поручено было разсмотрѣть проектъ графа, ревностно принялась составлять докладъ, между темъ какъ вне парламента стали ходить слухи, что правительство смотрить на проекть благосклонно, въ видахъ пріобрьсти въ немъ опору для окончательнаго отреченія отъ союзной политики. Графу Бисмарку сильно не поправились всё эти продёлки партикуляристовъ, и онъ присладъ изъ Варцина письмо къ князю Путбусу, стороннику бисмарковой политики въ палатъ господъ. Съ дозволенія министра, письмо это обошло всёхъ членовъ палаты господъ и произвело хорошее впечатление. Бисмаркъ сильно возставалъ противъ предложенія графа Липпе и убъждаль всъхъ своихъ сторонниковъ дать этому предложенію дружный отпоръ, и отпоръ дъйствительно воспоследоваль: предложение графа Липпе было отвергнуто значительнымъ большинствомъ голосовъ. Такимъ образомъ удалось сломить партикуляризмъ въ самомъ опасномъ пунктъ, --- болъе слабыя проявленія того же духа въ мекленбургскомъ и саксонскомъ парламентахъ удалось устранить еще легче.

Въ оппозиціи графа Липпе и другихъ крупныхъ партикуляристовъ Висмаркъ пожинаетъ лишь то, что самъ посвялъ своею двусмысленною политикою. Онъ выдаетъ себя за консерватора и, въ своей внутренней политикъ, покровительствуетъ консервативной партіи, гдъ только можеть. Между темъ, его «національная» политика находится въ прямомъ противоръчіи со всёми принципами и наклонностями вонсервативной партін, которая слідуеть за нимь противно своимь дійствительнымъ желаніямъ; національно либеральная партія напротивъ, охотно поддерживаетъ Бисмарка въ его нъмецкой политикъ, но борется противъ его внутренней политики. Очень можетъ быть, что министръ не становится на сторону либераловъ потому только, что боится потерять дов'вріе въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Но можеть быть и то, что въ его умъ дъйствительно господствуетъ это противоръчіе, избавиться отъ котораго онъ не въ состояніи. Какъ бы то ни было, рано ли, поздио ли, но это странное противоръчіе должно же решпться въ пользу либеральной партіи, такъ какъ въ

ея рядахъ находится и больше талантовъ, и больше знаній, такъ какъ она служитъ носительницею идей нашего времени. Конечно побъда либераловъ состоится еще не скоро, и имъ придется вынести много неудачъ, прежде чъмъ наступитъ полное торжество либерализма.

Еще недавно пытались снова подорвать довъріе къ министру народнаго просвъщенія и духовныхъ дёлъ, Мюлеру (Mühler), но опять безуспѣшно. Ненавистный министръ подавалъ въ послѣднее время особенно много поводовъ для справедливыхъ нападеній. Покровительство, имъ оказываемое ортодоксальному направлению въ протестантской церкви, начинаетъ приносить горькіе плоды. Въ свадебныхъ дълахъ, особенно между лицами живущими въ разводъ послъ перваго брака, священники являются прямыми нарушителями государственныхъ узаконеній; нетерпимость все сильнъе пробивается наружу. Всего ясиће видели мы это въ провинціальныхъ синодахъ, собиравшихся въ срединъ прошлаго мъсяца. Эти синоды, состоящіе отчасти изъ свътскихъ лицъ, и отчасти изъ духовныхъ (часть ихъ засъдаетъ тамъ по выбору, другая по королевскому назначению), имъють своею задачею установленіе церковнаго самоуправленія, но они оказываются рішительно неспособными на такое важное дёло, благодаря тому обстоятельству, что большинство членовъ въ этихъ синодахъ принадлежитъ къ ортодоксальной партіи, которая хлопочеть только объ упроченіи своего владычества и объ уничтожении всякаго свободнаго направленія въ церковныхъ дёдахъ. Прислушиваясь къ заявленіямъ «ортодоксовъ», убъждаешься лишь въ томъ, что они хлопочуть только объ установленіи какихъ-то догматическихъ кодексовъ, особо для каждой провинціи. Понимаю очень корошо, что такое явленіе покажется вашимъ читателямъ почти невозможнымъ, однако оно существуетъ въ дъйствительности и объясняется тою склонностію нёмцевь къ партикуляризму, которая находится въ прямомъ антагонизмъ съ нивеллирующимъ духомъ либерализма.

Сперва клерикальный партикуляризмъ проявился во всей силѣ въ померанскомъ синодѣ, гдѣ члены договорились до такихъ вещей, что правительство сочло нужнымъ закрыть собраніе, прежде чѣмъ оно постановило свои рѣшенія. За померанскимъ по той же дорогѣ потянулся ганноверскій синодъ, и привелъ свои дѣла къ тому же насильственному перерыву. Ганноверскій синодъ повелъ свою аттаку прямо противъ прусскаго правительства, и въ своихъ сепаратистскихъ стремленіяхъ заговорилъ открыто о королевствю Ганноверѣ (вмѣсто провинціи).

Замъчательный знатокъ церковной исторіи, профессоръ Ниппольдъ (Nippold), о которомъ я упоминалъ въ прошломъ письмъ, какъ объ издателъ мемуаровъ Бупзена, читалъ здъсь и въ Штеттинъ недавно публичныя лекціи о «путяхъ изъ Берлина въ Римъ», въ которыхъ

онъ обнаружилъ католическія тенденціп нынашняго протестантскаго духовенства. Оказывается, что въ одной Германіи въ нынъшнемъ стольтіи, католицизмъ пріобрыть 60 духовныхъ лицъ, отказавшихся отъ евангелического лютеранства. Всв эти священники безъ исключенія принадлежали къ модному богословію — то-есть, къ партіи ортодоксовъ, сильно возстающей противъ «просвъщеннаго протестантизма». Многіе члены штетинскаго синода принадлежать, по увъренію Ниппольда, къ семействамъ, въ которыхъ религіозныя обращенія совершались не разъ, и имена ихъ уже давно внесены въ католические списки, какъ лицъ, которыя рано-ли поздно-ли перейдутъ въ лоно католицизма. «Пора бы членамъ провинціальныхъ синодовъ, этихъ предверій панскаго собора, перебраться и въ самый соборъ!» Такъ воскликнулъ въ заключение ораторъ, съ улыбкою презрѣнія на умномъ лиць. Извъстно, что и въ англиканской церкви совершается подобное же движение. И тамъ крайняя правая сторона склоняется въ пользу католицизма, и эти переходы совершались бы тамъ въ большомъ числъ, еслибы высшія духовныя мъста не приносили хорошихъ доходовъ.

Аттаку противъ министра духовныхъ дёлъ повелъ извёстный либеральный и весьма остроумный депутатъ Циглеръ (Ziegler). Въ громоносной ръчи раскрылъ онъ всъ политическія ошибы министра и, указывая на пагубныя послёдствія заблужденій министра, воскликнуль: «г. министръ фонъ-Мюлеръ долженъ слетъть съ своего мъста»; палата приняла это восклицание восторженными кликами одобренія, и вся страна послала депутату благодарственные адрессы за сильное выражение. Спустя нъсколько дней послъ этого перваго нападенія, послёдовала общая аттака, какъ въ прошломъ году, по поводу бюджета министерства народнаго просвъщения. Даже правая сторона не поддерживала министра, такъ что вся тяжесть оправданія легла на него самого и на его коммиссаровъ; нашлись, правда, еще два защитника — двое училищныхъ советниковъ (Schulrath), но и этихъ подчиненныхъ министру чиновниковъ следуетъ считать тоже коммиссарами. Какъ бы то ни было, Мюлеръ и теперь занимастъ свое министерское мъсто, благодаря тому обстоятельству, что въ Пруссін до сихъ поръ, Богъ знаетъ, что разумѣютъ подъ увольненіемъ министра по желанію парламента,—это значило бы уступить «парламентаризму», а парламентаризмъ — ужасное слово въ Пруссіи, нѣчто въ родъ «нигилизма» въ Россіи.

Кром'в дізтельности министра народнаго просвіщення, нарламентъ обратиль вниманіе на новый законь объ окружномъ управленіи; но такъ какъ объ этомъ предметі должны еще послідовать весьма важныя пренія послів Новаго Года, то я счель бы лучше выждать конца, а пока достаточно теперь передать вашимъ читателямъ еще пісколько

случайных происшествій, хорошо характеризующих общее положеніе діль. Особенно пріятное впечатлівніе производять въ Берлинів всів факты, доказывающіе паденіе духа опеки и ненужных попеченій. Въ этомъ отношеніи мні слідуеть упомянуть о новомъ законів, опреділяющимъ срокъ совершеннолітія во всіхъ провинціяхъ Пруссіи 21-мъ годомъ отъ роду. До послідняго времени срокъ совершеннолітія въ разныхъ провинціяхъ Пруссіи быль различный, такъ что коноша, переходя изъ одной провинціи въ другую, рисковаль изъ совершеннолітняго обратиться въ несовершеннолітняго и на обороть; въ иныхъ провинціяхъ совершеннолітнимъ признавали лишь людей, достигшихъ 25-літняго возраста.

Другимъ интереснымъ эпизодомъ парламентской жизни въ нынъшней сессіи следуеть признать пренія по поводу законовь о печати. Уже въ прежнихъ сессіяхъ либеральная партія постоянно возвращалась къ вопросу о преобразованіи законовь о печати, но всякій разъ. когда палата депутатовъ принимала какую-нибудь облегчающую мёру, палата господъ непременно отвергала ее. Въ начале нынешней сессіи, двое депутатовъ, Дункеръ и Эберти (Eberty), снова принялись проводить проектъ закона о предоставлени всёхъ процессовъ по дёламъ печати суду присяжныхъ, и проектъ ихъ принятъ въ палатъ депутатовъ значительнымъ большинствомъ голосовъ. Въ палатъ господъ обсуждение этого проекта отложено на будущий годъ, но вижстъ съ тъмъ мы имъемъ, наконецъ, заявление министра внутреннихъ дълъ о томъ, что правительство намърено внести въ палату свое собственное предложение о расширении свободы печати, и полагають, что этимъ предложениемъ правительство желаетъ отмънить предварительные залоги на изданіе журналовъ или газеть, а также захвать газеты до судебнаго приговора, и въроятно, штемпельную пошлину. Если палата господъ отвергнетъ и министерскій проектъ, то законодательство о прессъ перейдетъ въ руки съверо-германскаго союзнаго парламента.

Вскорѣ послѣ открытія парламента, прибыль сюда членъ англійской палаты общинь, Ричардь, посѣтивъ предварительно Парижь и Брюссель, гдѣ онъ тоже, какъ и въ Берлинѣ, предлагалъ либеральнымъ партіямъ въ парламентахъ произвесть серьезную демонстрацію въ пользу разоруженія. Прогрессивная партія обрадовалась этому предложенію, и вожди ея, въ лицѣ Вирхова, явились въ палату съ предложеніемъ обсудить этотъ вопросъ по окончаніи общихъ преній о бюджетѣ. Предложеніе было мотивировано въ такихъ выраженіяхъ: «Имѣя въ виду, что постоянное содержаніе войскъ въ готовности къ войнѣ обусловливается почти во всѣхъ европейскихъ государствахъ не взаимною завистью народовъ, а лишь поведеніемъ кабинетовъ, палата приглашаетъ королевское правительство постараться о томъ, чтобы сократить расходы

сверо-германскаго военнаго въдомства, и достигнуть, путемъ пипломатическихъ переговоровъ, всеобщаго обезоруженія». Предложеніе прогрессистовъ пришлось, какъ правительству такъ и либеральной партіи, не по вкусу, — правительству потому, что своимъ отказомъ принять его, оно моело лично подать поводъ иностранцамъ заполозрить Пруссію въ воинственныхъ замыслахъ, — и національно-либеральной партіи потому, что ей не хотълось отказаться отъ извъстной сдълки съ министерствомъ, въ силу которой военный бюджетъ долженъ остаться неприкосновеннымъ до 1872 года (этотъ срокъ внесенъ въ колексъ союзнаго законодательства и имфетъ цфлью упрочить воецную организацію свверо-германскаго Союза). Вождь либераловъ, Ласкеръ, заявилъ, поэтому, что онъ считаетъ подобные дипломатические переговоры напрасными, нецелесообразными и даже опасными. Великіе вопросы культуры — сказалъ либеральный ораторъ — нельзя ръшать посредствомъ такихъ устарълыхъ средствъ, какъ дипломатія,--они ръшаются успъхами самой культуры. Дипломатические переговоры объ обезоружение—это самое върное средство къ возбуждению войны. Съ другой стороны, обезоружение Германии невозможно до тъхъ поръ. нока ея положеніе не упрочится окончательно. Рычь Ласкера папесла пораженіе вышеприведенному предложенію Вирхова, - палата отвергла его.

Въ заключение письма упомяну о нѣкоторыхъ внѣпарламентскихъ событияхъ, а именно двухъ.

3-го декабря, минуло 20 льтъ съ тьхъ поръ, какъ въ прусскую исторію внесено неизгладимыми чертами имя г. Вальдека (Waldeck), по поводу его знаменитаго процесса, и политические друзья этого замъчательнаго человъка пожелали отпраздновать этотъ день торжественнымъ объдомъ, подарками и адрессами. Еще до 1848 года, Вальдекъ былъ членомъ верховнаго суда, а въ 1848 году, его избрали въ національное собраніе, гдф онъ обнаружиль неутомимую деятельность, какъ членъ коммиссіи для составленія конституціи. Его участіє въ этомъ трудъ было столь велико, что реакціонеры говорили потомъ объ этой конституціи не иначе, какъ называя ее «хартією Вальдека». Замѣчательно, что во всёхъ своихъ стремленіяхъ онъ всегда строго держался законныхъ основаній, и поэтому, правительство не имъло никакихъ поводовъ къ удаленію его отъ должности судьи (судьи могуть быть удалены лишь по приговору суда). Какъ бы то ни было, реакціонерная партія не могла сродниться съ мыслью о томъ, что такой ужасный человѣкъ, какъ Вальдекъ, имѣетъ право засѣдать въ верховномъ судъ королевства. Въ 1849 году, когда Берлинъ все еще оставался на осадномъ положении и пресса осуждена была на молчание (за исключеніемъ реакціонерной, разумѣется, которой въ такихъ случаяхъ позволяютъ всякія влеветы и доносы), — всемогущій президенть полиціи Гинкельдей

давиль, при помощи цълой орды полицейскихъ чиновниковъ, явныхъ и тайныхъ, всякое либеральное движеніе, и чтобы показать полезность своей деятельности, распускаль постоянные слухи о политическихъ заговорахъ, составленныхъ будто бы разными либералами. Въ числь этихъ заговорщиковъ упомянули и Вальдека. Его схватили. Обвинители употребляли всв свои усилія на то, чтобы и общественное мнъніе настроить противъ Вальдека. Семь мъсяцевъ томился этотъ почтенный человъкъ въ тюрьмъ, но наконецъ наступило время гласнаго суда, и что же всъ увидъли!? Съ перваго же слова ясно было, что Вальдекъ не только не составлялъ никакихъ заговоровъ, но что его обвинители представили противъ него ложные документы. Это были письма, сочиненныя какимъ-то прикащикомъ Омомъ (Ohm), подкупленнымъ «Крестовою Газетою» \*). Особенно сильно скомпрометтированъ быль самъ президенть полиціи и некто Гедше (Goedsche), который быль въ то время и остается до сихъ поръ редакторомъ обозрѣній въ «Крестовой Газетъ». Двъ фразы, произнесенныя во время процесса Вальдека, не забыты до сихъ поръ. Когда Гинкельдей, спрошенный въ качествъ свидътеля, разгорячился до такой степени, что сталъ стучать кулакомъ по столу, Таддель, предсёдатель суда, воскликнуль: «Господинъ фонъ-Гинкельдей, это не прилично!» а потомъ, когда неосновательность всего обвинения вызвала всеобщий смёхъ въ постороннихъ слушателяхъ, тотъ же предсъдатель, Таддель, назвалъ все обвиненіе-«мошенническою продълкою (Bubenstück), придуманною съ цълью погубить человъка». Въ мрачной, душной атмосферъ того времени эти слова подъйствовали, какъ громъ въ знойный лътній день.

Исходъ этого процесса подняль духъ либеральной партіи по крайней мъръ настолько, чтобы выждать время, и онъ спокойно прождалъ все это ужасное время до лучшей эры, которая началась со вступленіемъ нынъшняго короля (сперва въ качествъ регента) въ управленіе тосударствомъ. Вальдекъ снова занялъ свое мъсто въ верховномъ судъ, и, хотя онъ держался вдалекъ отъ политической жизни (чтобы не дать своимъ противникамъ ни малъйшаго повода къ новымъ преслъдованіямъ), все-таки всъ признавали его съ тъхъ поръ вождемъ демократической партін. Лишь въ 1861 году онъ снова вступаеть въ парламенть въ качествъ члена палаты депутатовъ, гдъ онъ сразу всталъ во главъ демократовъ и принималъ дъятельное участіе во всьхъ важныхъ вопросахъ до 1867 года, когда, наконецъ, слабое состояніе здоровья заставило его навсегда отказаться оть парламентской деятельности.

Такъ прошли, на вальдекскомъ празднествъ, передъ глазами ип-

<sup>\*) «</sup>Крестовая газета» распространяется вы Пруссін, какъ у насы «Московскія Вѣдомости». —  $Pe\partial$ .

рующихъ, два десятилътія политической жизни Пруссіи—періодъ тяжкой борьбы, безчисленныхъ жертвъ, добровольной сдержанности и напрасныхъ ожиданій. Однако, оглядываясь теперь назадъ, нельзя сказать, чтобы всь эти невзгоды привели насъ въ отчаяние за будущее. Совсемъ напротивъ. Въ борьбе укрепляются силы. Впродолжени этихъ двухъ десятильтій прусскій народъ созрыль въ полнтическомъ отношенін, и развитіе его прошло безъ всякихъ потрясеній и катастрофъ, которымъ подвергались, напримъръ, Франція и Австрія. Если это развитие шло въ Пруссіи крайне медленно, за то оно никогда не прерывалось и въ самой своей медленности несетъ вѣрный залогъ противъ возможности самой реакціи. Каждое политическое право въ Пруссіи пріобрѣтено путемъ долгой борьбы, которая убѣждала въ справедливости либеральныхъ требованій самихъ консерваторовъ и правительство. Поэтому, можно съ положительностію утверждать, что всъ политическія права прусскаго гражданина дъйствительны не на бумагѣ только, какъ конституція 1848 года, но и вошли въ плоть и кровь всего народа. Этого мало, — не следуеть упускать изъ виду и того обстоятельства, что либеральное настроение господствуетъ теперь во всей Германіи, и что прусское министерство, несмотря на свои консервативныя наклонности, не можеть не принимать этого факта въ свои политические разсчеты.

Говорить о прусскихъ делахъ и не сказать ничего о графъ Бисмаркъ было бы въ настоящее время такимъ же промахомъ, какъ побывать въ Рим'в и не увидёть папы. Графъ Бисмаркъ вывхалъ изъ Варцина и въ первыхъ числахъ нынешняго месяца вернулся въ Берлинъ, но въ отправление своихъ министерскихъ обязанностей еще не вступилъ, по крайней мара не вполна. Причиною его преждевременнаго возвращенія (ибо онъ нам'вревался прожить въ Варцин'в весь декабрь мѣсяцъ) было грустное для отцовскаго сердца извѣстіе изъ Вонна, гдъ слушаютъ университетскій курсъ двое сыновей министра. Одинъ изъ нихъ подрался съ къмъ-то на дуэли и, раненый въ голову, забольть рожею, прикинувшеюся къ рань. Бользнь угрожала опасностію жизни, и вотъ Бисмаркъ, вм'єсть съ женою, поспышилъ въ Берлинъ, гдъ, получивъ успокоительную телеграмму, послалъ жену въ Боннъ, а самъ остался въ столицъ. Интересно, какое впечатлъніе произведетъ этотъ фактъ на графа теперь, бывшаго всегда ревностнымъ приверженцемъ такого «рыцарскаго» обычая, какъ дуэль. Въ настоящее время Бисмаркъ гуляетъ на охотъ, а политическою дъятельностію займется лишь послі рождественских праздниковъ.

На дняхъ состоялся приговоръ судебной палаты по дѣлу объ оберконсисторіальномъ совѣтникѣ Фурнье (Fournier), который, какъ извѣстно вашимъ читателямъ, далъ пощечину одной невѣстѣ, во время вѣнчальнаго обряда, за то, что она была въ интересномъ положеніи. Хотя вънчавшаяся чета старалась-было замять этотъ скандаль, онъ все-таки вышель наружу, и судь приговориль Фурнье, во внимание къ его старческому возрасту и почету среди мірянъ, принадлежащихъ къ его приходу, лишь къ 300 талерамъ штрафа или къ тюремному заключенію на четыре мѣсяца. Однако Фурнье не удовлетворился такимъ счастливымъ исходомъ процесса, и на следующей же обедие, съ перковной каоедры призываль Бога въ свидътели тому, что онъ совершенно невиненъ, и что, следовательно, все одиннадцать свидетелей, подтвердившехъ фактъ подъ присягою, приняли ложную присягу. Послъ того, судебная палата допросила еще двухъ свидътелей, невъсту въ томъчисль (она не явилась въ судъ при первомъ допрось вследствіе бользни), и оба они подтвердили показаніе прежнихъ свидьтелей, и судъ поэтому вновь подтвердилъ свое постановление. Все это, однако, нисколько не мѣшаетъ пастору Фурпье продолжать исполнение своихъ духовныхъ обязанностей, хотя очевидно, что подобный фактъ можетъ только унижать достоинство какъ суда, такъ и самой церкви. Такія аномаліп въ общественной жизни Пруссіц встръчаются еще часто, но нать сомнания въ томъ, что она исчезнуть въ скоромъ времени.

Очеркъ парламентской сессіп задержаль меня болье, нежели я разсчитываль, и потому прошу извиненія, если ныньшній разь отступлю оть моего обычая обозрьвать въ конць письма важньйшіе литературные факты. Отлагаю это до сльдующаго письма. Ныньшній разь мнь хотьлось особенно показать, что юная парламентская жизнь въ Пруссіп, какъ она еще ни слаба, но уже успыла вызвать въ странь умственное и нравственное папряженіе, освъжившее общественную дъятельность. Надежды реакціонеровъ погубить парламентаризмъ его же преувеличеніями сбываются плохо, по крайней мъръ до сихъ поръ.

# ПИСЬМА ВЪ ПРОВИНЦІЮ

Хроника общественной жизни.

Петербургъ. 1-е января, 1870.

У меня быль сосёдь по деревнь, вы его навырное знали; вы пришадкы хандры, оны хотыль застрылиться. Но когда человыка преслыдують неудачи, такы преслыдують до конца: ему и туть не удалось;
шуля, вмысто сердца, ударилась вы ребро, скользнула по немы и вышла
сы боку. Рана была, однакожь, опасна. Призвали доктора. Это былы
нымець задумчивый и молчаливый; оны смотрылы всегда внизы и
имыль такой виды и цвыть лица, какы бы быль схоронены и потомы
вынуть, пролежавши дня два или три вы землы, что не мышало ему
серьезно заниматься наукой и во время-оно осторожно принимать благодарность вы рекрутскомы присутствии нашего маленькаго городка.

«Докторь!» сказалъ больной, когда тотъ осматривалъ рану, — «да какъ же я не попалъ въ сердце? Гдъ же оно у меня?»

— Ну, объ этомъ надо было спросить прежде выстрѣла! отвѣчалъ вынутый изъ земли докторъ, а теперь слѣдуетъ лечиться.

Да! и мић надо было подумать прежде, нежели давать слово землякамъ, оставшимся въ глуши, не забыть ихъ, -а теперь следуетъ писать, и писать обо всемъ, и о томъ, что делается, хотя бы лучше, еслибы это не дълалось, а больше о томъ, чего не дълають, и что пожалуй сдълалось бы и само собой, еслибъ не то, да не другое. Впрочемъ, положимъ, я не возвышусь до уровня любознательности своихъ читателей, но меня при этомъ можетъ утъщать и поддерживать одна мысль. Въ Петербургъ пишутъ особыми химическими чернилами, которыя весьма ярки спачала, когда ложатся на бумагь, а потомъ они бледневоть вы печати, вы корректуре же местами совсемы исчезають. Другое дъло, еслибы наши письма посылались въ какую-нибудь «Zeitung», или, еще лучие, «Times», тогда они возвратились бы сюда на нѣмецкомъ или англійскомъ языкъ и певозбранно въ собственномъ видъ доходили до читателя. Но падняхъ происходила перепись встхъ жителей Петербурга, п въ рубрикъ «Родной языкъ» я объявилъ: русскій, а потому, какъ бы то ни было, буду писать землякамъ по-русски, да при томъ отдай я переводить мон письма въ какой-нибудь нѣмецкій «Zeitung» «Голосъ» не оставитъ меня въ поков и переведетъ на русскій, и я противъ воли могу сделаться сотрудникомъ «Голоса». Итакъ, пусть мои бледимя чернила еще побледиеють: пожалуй, темь вернее письма будуть отражать современный Петербургъ.... Что же такое этотъ со-

временный Петербургъ?

Было время, когда Петербургъ, въ понятіяхъ русскихъ людей, считался однимъ изъ красивъйшихъ городовъ на свътъ. Какой-нибудь Усть-сысольскій казначей, отъ-роду не выдзжавшій изъ своего города й мечтавшій объ одномъ — чтобъ ему до конца дней сохранить свое казначейское м'єсто, любиль поговорить объ англичанинь, который прівзжаль нарочно за темъ только, чтобы взглянуть на решетку Лътняго сада, подозръвалъ какое-то необыкновенное создание искусства въ шпице Петропавловской церкви и твердо вероваль, что лучше Невскаго проспекта нътъ улицы въ міръ. Потомъ Петербургъ пріобрълъ репутацію города стройности и порядка: явились цълыя улицы подъ одинъ фасадъ и цвътъ, разрослись казармы и департаменты, штандартъ скакалъ въ полной формъ, и на улицъ блюстителями благочинія явились гвардейскіе унтеръ-офицеры. Затымь, какъ извъстно, произошло некоторое маленькое столпотворение и сметтение языковъ, вспыхнула сильнъе чемъ когда-либо старая пря между Москвою и Петербургомъ, -- но туманъ тяжелый разсиялся --

### И всталь Петрополь,

нашъ теперешній Петрополь, чёмъ-то въ роді того жениха, о которомъ мечтала Гоголевская Агабья Тихоновна: «Еслибы губы Никанора Ивановича да приставить къ носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазара....» Ніть, виновать: развязности Балтазара Балтазаровича у современнаго Петербурга совсёмъ ніть, и даже прежняя, его собственная развязность куда-то поубавилась.

Когда къ лицу одного человъка приставятъ носъ другого и губы третьяго, то полагать надо, что онъ—хоть на время—не будетъ имътъ никакой собственной физіономіи, — не будетъ ее пмъть по крайней мъръ до тъхъ поръ, пока не обноситъ нъсколько этотъ чужой носъ и приставленныя губы, не выучится свободно нюхать однимъ и шевелить другими. Петербургъ переживаетъ теперь этотъ періодъ обна-

шиванья приставныхъ частей.

Дѣйствительно. Времена счастливыхъ иллюзій на счетъ рѣшетки, шпица и Невскаго проспекта давно прошли невозвратно, и даже Александровская колонна и Исакіевскій соборъ утратили свое обаяніе; «стройный видъ» тоже нарушился; дома, построенные подъ одинъ фасадъ, окрашены необузданнымъ болѣе своеволіемъ владѣльцевъ, каждый въ свой особый цвѣтъ и нарушили гармонію. Штандартъ еще скачетъ—но появляется въ фуражкѣ; торчитъ арбузъ, по-прежнему ожидающій дурака, который заплатитъ за него десять рублей, и дураки эти являются отнюдь не въ меньшемъ числѣ, — но дураки

совсьмъ не исключительно того сорта и класса, что прежде: дураки эти стали разнообразные и многіе слывуть за очень дільныхъ людей. Департаменты также обширны, и бронзовыя ручки ихъ дверей такъ же блестять; дотлівають въ той же тісноті и грязи старыя присутственныя міста, но зато на другомъ конці возникли новые суды и появились щитообразныя вывіски мировыхъ судовъ. Итакъ, Петербургъ утратиль свою прежнюю физіономію, и хотя новый судъ и газеты на улиці были уже не совсімъ свойственными его физіономіи, но все же это быль только—говоря словами Фета—

### Рядъ волшебныхъ измѣненій Мидаго лица,...

И вдругъ— у этого лица появилось нѣчто хуже приставного носа и губъ, въ Петербургѣ появился—horribile dictu—московскій запахъ!

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» среднихъ въковъ—между новымъ временемъ и древнею эпохою Бълинскаго—по какому-то поводу, было глубокомысленно сказано: «исторія доказываетъ, что человъкъ—всегда былъ человъкомъ». Тогда надъ этой фразой много смъялись и находили, что такія истины изрекать не сто́нтъ, хотя послъ той поры явилось ученіе Дарвина—и вопросъ о томъ, былъ ли человъкъ всегда человъкомъ или выродился изъ обезьяны, сталъ по меньшей мъръ спорнымъ. Но что Петербургъ съ самаго своего основанія и до послъдней эпохи, быль всегда Петербургомъ и, какъ чичиковскій Петрушка, носилъ неизмънно свой собственный запахъ — этого не опровергнетъ никакой Дарвинъ.

Да, это непреложно: Петербургъ, вмъстъ съ органическимъ запахомъ вонючихъ канавъ, досель имълъ свой собственный и ему одному во всей Россін присущій нравственный запахъ. Пусть одни находили, что это зловонный запахъ гніенія, занесенный къ нему съ Запада, другіе — что это запахъ европейскаго прогресса, положимъ нъсколько попорченнаго, но все-таки прогресса, однимъ словомъ: мития и вкусы были различные. Одни отъ этого запаха зажимали носъ и отворачивались, другіе находили, что хоть и отзывается онъ инд'в казармой, индъ департаментомъ, но все-таки это единственный запахъ, которымъ можно пока дышать; и не было никакого сомпънія, что Петербургъ пахнетъ единственно Петербургомъ. Вдругъ въ немъ повѣяло Москвой, и москвичи, прівзжающіе искать концессій или мѣстечка, и имфющіе здфсь обыкновенно видъ большого, добродушнаго ньюфаундленда, поджавшаго хвость-почуявь этоть воздухь-вдругь почувствовали въ своемъ хвостъ бодрость и радостно имъ помахивають. Впрочемь, нельзя не признаться, следовь московскаго вліянія здѣсь довольно много. Сперва появплись московскія булочныя, потомъ между купечествомъ стала проявляться привычка знаменовать событія

не дѣлами благотворительности, какъ то было прежде, а сооруженіемъ образовъ и часовень; московское юродство отразилось въ особомъ видѣ спиритизма на постномъ маслѣ, и затѣмъ появилась, вслѣдъ за инбирнымъ квасомъ, такъ-называемая, національная политика въ нѣкоторыхъ, такъ-называемыхъ, политическихъ газетахъ.

Національная политика есть нов'яйшее изобр'ятеніе, сд'яланное Москвою и стяжавшее изобрътателямъ вліяніе и популярность, близко подходящія даже къ той огромной популярности и вліянію, которыми пользовался извъстнъйшій московскій мыслитель и оракуль Иванъ Яковлевичъ Корейша. Почему эта политика называетъ себя національной-неизвъстно. Полагать надобно, что политика, поддержавшая нъкогда Турцію противъ Египта и австрійцевъ противъ венгровъ, думала руководствоваться тоже національными интересами, и считала себя національною; но каждому политику свойственно думать, что онъто именно и стоитъ на самомъ пупъ истины, и не наша задача разбирать, въ какой степени върно названіе, присвоенное изобрътателями своей системъ. Иностранцы, судя по себъ, приписываютъ эту политику какой-то старо - русской партін, коти партій у насъ ровно никакихъ нътъ; но политика, изобрътенная въ Москвъ, дъйствительно отзывается очень старой Русью, именно Русью временъ царя Ивана Васильевича. Программа этой политики, какъ извъстно, не отличается своей послъдовательностью. Съ одной стороны, она видить въ Россіи какую-тогрозную и плодотворную сплу, протпвъ которой, однакоже, несмотря на ея благотворность, не только вся Европа, но и присоединенныя провинціи ведуть всевозможнівшія козни и интриги, а съ другой-этихъ же русскихъ величаетъ панурговымъ стадомъ, или - говоря по-просту-олухами царя небеснаго, которыхъ лѣнивый только не обойдеть и не надуваеть; избавиться же оть всего этого она полагаетъ возбужденіемъ чувства любви къ себъ по системъ Домостроя, т.-е. приставляя къ носу кулакъ. Система эта дъйствительно пришла по сердцу тъмъ многимъ соотечественникамъ, которые съ одной стороны — любять считать себя умнъе всевозможныхъ «нъмцевъ», а съ другой-полагають, что холеру производять лекаря, отравляя воду....

И воть это-то московское направление появилось и въ петербургской прессъ! Но туть я должень оговориться.

Нашей журналистикѣ предоставлена полная свобода изливать своюжелчь.... другъ на друга. И она пользуется своимъ правомъ, пользуется до того, что порой кочется повторить ей слова, которыя ктото сказаль своимъ собратіямъ по такому же поводу: «Господа! не деритесь на улецѣ: дураки смѣются!»

Журналъ, чрезъ посредство котораго я намѣренъ послать свое письмоземлякамъ, по возможности избѣгаетъ полемики, и я, вполнѣ ему въ этомъ сочувствуя, желаю менѣе всего, чтобы мои письма именно и нарушили его воздержность. Но не упомянуть о такомъ характеристическомъ и небываломъ до сихъ поръ фактѣ—какъ вліяніе московской журналистики на петербургскую—я не могъ, и потому, становясь на эту топкую почву, постараюсь избѣгнуть всякихъ адресовъ, и не назову ни улицы, ни дома, гдѣ употребленіе порошка противъ насѣкомыхъ было бы вовсе не безполезно.

Торговля московскими калачами и сайками идетъ здёсь бойко. Газеты-ихъ можно назвать московскими газетами, издающимися въ Петербургъ, какъ онъ любятъ называть другія таковыми же польскими или немецкими-газеты, сначала одна, а потомъ и другая, усвоили себь взглядь московской прессы и соперничають съ нею въ извъстнаго сорта проповъди. Такъ, напримъръ, недавно въ одномъ изъ самыхъ богатыхъ клубовъ, гдф всего менфе занимаются политикой, два господина сказали другъ другу несколько колкостей; последствіями была дуэль, окончившаяся къ счастію столь же легко, какъ легки были и поводы къ ней. Но одинъ изъ соперинковъ носилъ ивмецкую фамилію, а другой — дважды русскую. И воть — достаточно оказалось этого обстоятельства для одной изъ вышеупомянутыхъ газетъ, чтобы ссору приписать враждебному столкновенію двухъ національностей по остзейскому вопросу! Когда на дняхъ петербургскій водопроводъ оставиль безъ утренняго чаю полгорода, прекративъ водоснабжение, мы, признаюсь, ожидали, что этотъ случай принишется тоже какой-нибудь враждебной намъ польской интригъ. Къ счастію, дъло разъяснилось прежде, нежели—искрение или нътъ—но извъстнымъ образомъ настроенная пресса успъла сообщить своп догадки; оказалось просто, что труба, опущенная въ ръку, не была снабжена съткой и строители не догадались, что въ такую открытую трубу можетъ набиться всякая дрянь: дрянь и набивалась, и ее, вмъстт съ водой, за изрядную плату исправно доставляли во всё дома до техъ поръ, пока, наконецъ, ея не скопилось въ трубъ болье нежели воды...

Подозрительность и какая-то недальновидность и непослѣдовательность, какъ извѣстно, есть самая характеристическая и зловредная черта невѣжества, узкаго пониманія и реакціи. Кажется не такъ давно было и не такъ вполнѣ прошло для нашей прессы то время, когда цензура видѣла въ самой этой прессѣ тоже какую-то тайную и враждебную организованную интригу и тщательно осматривала и выворачивала каждое печатное слово. Положеніе нашей печати вовсе не такъ упрочилось, чтобы, въ томъ или иномъ видѣ, на нее не опустилась опять, всею своею тяжестію, знакомая ей рука: что тогда скажутъ эти газеты привилегированнаго національнаго направленія, такъ охотно поощряющія и поддерживающія подозрительность? И не отвѣтятъ ли имъ тогда: «tu l'as voulu, George Dandin, tu l'as bien voulu»!

Не думайте, однакожъ, чтобы московские взгляды здесь пустили

корень. Нѣтъ: ихъ появленіе временно. Бисмаркъ, уви! не посылаетъ Швейница подкупать здѣшнія газеты, которыя подражаютъ недостаткамъ, не имѣя впртуозности московскаго орпгинала. Мы не сомнѣваемся, что перемѣнится вѣтеръ — и перемѣнится ихъ пѣсня; но мы упомянули объ ихъ настоящемъ обращеніи къ востоку, какъ о чертѣ современнаго настроенія Петербурга; это признакъ болѣе отрицательный, нежели положительный.

Затемъ обратимся къ текущимъ, более или менее характеристич-

Была у насъ недавно закладка памятника императрицѣ Екатеринѣ II; было торжество стольтія Георгіевскаго ордена; были толки и засѣданія въ разныхъ обществахъ; общество распространенія грамотности—вы, можетъ, не слыхали, что есть у насъ и такое—коснулось вопроса объ открытіи народныхъ театровъ, по.... но остановимся на послѣднемъ вопросѣ.

Можетъ быть, безъ достаточнаго основанія, д'ятельность большей части нашихъ обществъ напоминаетъ мнь тотъ въщій и тапиственный сонь, который видель Гоголевскій городинчій передъ прівздомьревизора. Изв'єстно, что этого администратора смутило вид'єніе двухъ крысь, которыя — разсказываль онь — спришли, понюхали — и пошли прочь ! Не смъю оспаривать, что дъятельность нашихъ обществъ не имъетъ, подобно этому сну, какого-нибудь пророческаго значенія въ будущемъ; но въ настоящемъ эта дъятельность, по роду занятій и по ихъ последствіямъ — да извинять меня почтенные гг. члены — невольно заставляетъ сказать: «пришли, понюхали и пошли прочь». Современные, проникнутые благонам вренностію и жаждою гражданской дъятельности Загоръдкіе не могуть даже сказать про себя: «шумимъ, братецъ, шумимъ», — потому что они даже и не шумятъ, а ведутъ себя очень тихо. Да иначе и быть не можетъ, потому что, по самому уставу, всв наши общества, споспешествующія тому или другому развитію, им'єють право только говорить и проспть, а вся д'єятельностьи реализація лежить на томъ или другомъ оффиціальномъ учрежденіи, которое имъетъ свой установившійся взглядъ и свои причины не оставлять избранной дороги-и не оставляють ее. Такъ и теперь общество грамотности, принявъ подъ свое покровительство вопросъ, о которомъ уже охрипла толковать вся печать, — составило коммиссію. Коммиссія напишеть записку. Записка эта, тімь или пиымь путемь, придеть въ дирекцію театровъ, которая театровъ, говорять, не дозволяеть, и все, на что можетъ надъяться, это — вызвать отниску. По полученій отписки, волненіе въ стакан'в воды утихнеть. Впрочемъ, въ настоящемъ случав, кажется, есть какое-то педоразумение; дело въ томъ, что театральная дирекцій никогда не запрещала народныхъ театровъ,

и напрасно и общество, и журналистика на нее въ этомъ случав съ-

Да! театральная дирекція вовсе не противъ народныхъ театровъ, чему служитъ доказательствомъ нѣсколько лѣтъ назадъ открывшійся у насъ «народный театръ» Берга; его такимъ почитали нѣкоторое время и на него возлагала надежды наша добродушная пресса, и онъ существовалъ бы подъ этимъ именемъ и доселѣ, еслибы нѣкоторыя неосторожныя глумленія не оскорбили г-на Берга и онъ въ негодованіи не сказалъ: «Вы смѣетесь надъ моимъ народнымъ театромъ, такъ не будетъ же у васъ его»! и дѣйствительно лишелъ насъ народнаго театра,—снявъ это слово со своей вывѣски.

Итакъ, какъ видите, дирекція вовсе не противъ народнаго театра. Дъло въ томъ только, что она по-своему понимаетъ воспитательную силу сцены и видить ее исключительно въ легкихъ танцахъ, допуская, для большаго ихъ уяспенія, французскія пъсенки извъстнаго смысла. Твердость этого убъжденія и послъдовательность, съ которою его проводить дирекція, такъ сильны, что ни пресса, ни темь боле записки какого-нибудь комитета — ее не собыють и не разувърять. Она всеми мерами способствуетъ развитію этой воспитательно-образовательной силы; кром'в театра Берга, она разрышаетъ подобный же на минеральныхъ водахъ, въ пассажв и-конечно, если согласится па ея программу-то и въ обществъ грамотности. Болье того: она содержить значительное воспитательно-образовательное заведение, содержаніе котораго-полагаемь-стоить не менье чымь вся академія наукьсъ единственною целью ежегодно освежать цивилизующія и развивающія силы танцевъ. Ежегодно эти силы, въ диц'в хорошенькихъ, спеціально приготовленныхъ и развитыхъ балеринъ, выпускаются на подмостки; радостно встръчаетъ, иногда даже предвосхищаетъ ихъ, понимающая ея цъли благодарная публика, предлагаетъ юнымъ учительницамъ средства къ жизни, и усыпаетъ путь ихъ цвътами. Иногдаесли слушающая публика слишкомъ уже неистово начинаетъ зъвать въ безталанномъ (въ прямомъ и переносномъ смыслѣ) драматическомъ театръ, — она и туда отряжаетъ балерину — Елену, и театръ ломится отъ зрителей. Однажды только изъ училища дирекціи вышелъ такой выродокъ, какъ Мартыновъ — но это произошло совершенно противъ ея воли и по недоразумънію. Изъ Мартынова, какъ извъстно, она готовила танцора.

Какой-то пессимисть замѣтиль, что чьмь сильные преобладають танць-сцены и танць-классы, чьмь выше и развязные поднимаются ноги, тымь ниже опускаются головы и уровень общественнаго строя. Дыйствительно, въ первыхъ рядахъ креселъ балета, занимаемыхъ старцами ех-и юными администраторами in-spe можно иногда замѣтить подобное соотношеніе-но не думаю, чтобы эту параллель можно было про-

вести далѣе: иначе мы должны бы вывести неутѣшительное мнѣніе о нынѣшнемъ настроеніи Петербурга. Дѣйствительно, въ прошедшемъ году была хоть остроумная и веселая Елена, сводила съ ума Патти; нынѣ—увы! ни Елена, ни даже Патти не волнуютъ насъ,—а въ балетѣ еще сыплются цвѣты, и экс-національный театръ Берга не оскудѣваетъ.

Передъ бъднымъ—талантами и репертуаромъ—Александринскимъ театромъ воздвигается намятникъ императрицъ Екатеринъ. Какъ было бы грустно этой державной драматической писательницъ смотръть на такое положеніе русской сцены, если, по счастію, она не будетъ обращена къ ней спиною. Памятникъ проектированъ и выполняется — какъ водится — г. Микъшинымъ, этимъ монументныхъ дълъ мастеромъ и выбстъ каррикатуристомъ одного сатирическаго журнала: злые языки не ръшили, гдъ онъ болъе выказалъ свою неспособность, но оптимисты находятъ его каррикатуры слишкомъ величественными, а монументы — забавными: впрочемъ, мы въ этомъ дълъ не судьи.

По случаю стольтняго юбплея ордена св. Георгія, торжество котораго было подробно описано въ газетахъ, гг. Степановъ и Н. И. Григоровичъ составили книгу, въ которой, между прочимъ, помѣщенъ списокъ всёхъ кавалеровъ ордена отъ самаго основанія. Большинству русскихъ, особенно гг. военнымъ, извъстны всъ русскіе кавалеры высшихъ степеней этого высокочтимаго ордена, на который, по словамъ статута, не даютъ права «ни высокая порода, ни полученныя передъ непріятелемъ раны. Мы упомянемъ только о замъчательнъйшихъ иностранцахъ, его имъющихъ. Старшимъ изъ кавалеровъ (№ 291. 4-й степ.) значится подъ 1813 годомъ прусскій король — тогда еще принцъ — получившій его 16-ти л'єть. Нынів, какъ изв'єстно, онъ пожалованъ 1-ю степенью ордена и единственный изъ живыхъ кавалеровъ, имѣющій ее. Австрійскій императоръ получиль 4-ю степснь ордена въ 1841 году; подъ 1861 годомъ (4-й ст.) мы находимъ Франциска ІІ, бывшаго короля объихъ Сицилій, братьевъ его — графовъ Транійскаго, Казертскаго, дядю Трананскаго и супругу Марію-Софію-Амалію, безспорно, храбръйшую изъ всъхъ. Замътимъ кстати медицинской академін, что если дума военнаго ордена такъ неоспоримо признала въ женщинъ качество напменъе свойственное ея природъ, то способность женщины къ медицинъ могла бы не подвергаться сомнънію, а признавъ способность, странно затворять отъ нея двери академін.

Гласный судъ, помимо его великаго значенія въ общемъ организмѣ государства, даетъ намъ фотографически вѣрное изображеніе не только современныхъ нравовъ, но и взгляда на нихъ общественной совѣсти. Въ этомъ отношеніи недавняя уголовная хроника здѣшняго окруж-

наго суда представляетъ въ высшей степени интересные матеріалы наблюдателю петербургской жизни.

Дѣло по фальшивымъ векселямъ г-жи Плещеевой и подложному завъщанію Андреева открыло цѣлую организацію мошенничества въсамыхъ смѣлыхъ и широкихъ размѣрахъ. Подобныя компаніи для эксилуатаціи ближняго и обмана оффиціальнаго правосудія составляютъ явленіе весьма обыкновенное въ общественной жизни; онѣ даже далеко не такъ вредны, какъ иныя дозволенныя и даже привилегированныя компаніи, которыя дѣйствуютъ въявь и еще хвастаются своимъ успѣхомъ; первыя эксплуатируютъ по крайней мѣрѣ какое-нибудь одно зажиточное лицо, а другія—часто цѣлое общество.

Два вышеупомянутыя дёла, для того, кто не смотрить на все съпредвзятой точки безпардоннаго моралиста, и по поводу вытащеннаго изъ кармана платка не имъетъ привычки вопіять о растлівній нравовъпредставляють даже некоторые утёшительные выводы въ пользу русскаго человъка. Они, во-первыхъ, доказываютъ, что тамъ, гдъ отечественный неделимый решается скинуть некоторую общественнуюопеку и действовать, не справляясь съ ХУ-ю томами свода законовъ и ихъ продолженіями, то онъ, въ изобрѣтательности, находчивости и энергін выполненія, ничуть не уступаеть своему западному собрату, и мы удивляемся, что патріоты извѣстнаго сорта не замѣтили этихъ особенностей и дозволили намъ предвосхитить ихъ. Въ самомъ дѣлѣ: предстала некоторымъ изобретательнымъ людямъ надобность кого-нибудь эксплуатировать - и воть открывается богатая женщина, соединяющая въ себъ многія къ тому удобства. Предъявляются ея векселя. ко взысканію; она весьма слабо отвергаетъ свою подпись; по первымъдознаніямъ оказалось, что векселя эти яко-бы даны нівкоему французу, за то, что тотъ объщался достать титуль своему соотечественнику, стоящему въ близкихъ будто-бы отношенияхъ къ векселедательниць. На следствін оказывается, что французь этоть действительно существоваль и умерь, соотечественникь его дъйствительно существоваль и можеть быть до-днесь существуеть; адвокать, котораго обиженная сама избрала и который началь уже защищать ея интересыявляется настолько добросовъстнымъ, что отказывается вести процессь, ибо ему его кліентка созналась, что векселя не фальшивие, а дъйствительно ея собственные векселя; онъ не нарушаетъ довъріяонь этого не заявляеть, но проговорился въ кружкѣ своихъ друзей, и только вынужденный ихъ нескромностію, сознается въ томъ следователю. Не правда-ли, какъ все это ловко задумано, подобрано и выполнено? Слъдственная часть потратила много труда прежде, нежели добралась, что умершій французь быль бізднякь-ремесленникь, который никакой протекціи оказать не могъ, векселедательница его не знала, адвокать быль ей подсунуть съ ловкостію фокусника, который

вамъ втираетъ желанную карту, когда вы полагаете, что сами вытаскиваете ее, и что адвокатъ этотъ и былъ самъ авторъ дъла и, такъ сказать, самъ себя подсунулъ!

Другое дело не мене замысловато и характеристично: подробности его тоже извъстны. Въ Харьковской губерніи умираетъ помышикъ, богатый и неимьющій близкихъ наслыдниковъ. Имыніе его. какъ можно было судить по словамъ старика и по общему ожиланію, должень быль наслівовать его молодой управляющій, пользовавшійся его полною дов'вренностію и расположеніемъ и близкій къ нему — какъ носились слухи — по родственнымъ, хотя не легальнымъ отношеніямъ. Но, вопреки ожиданіямъ и можеть быть намъреніямъ самого владёльца, онъ умираетъ не оставивъ завъщанія, и имініе должно перейти къ дальнимъ родственникамъ. Вдругъ ва двъ тысячи верстъ, въ Петербургъ, находятся благодътельные люди, которые поправляють ошибку и непредусмотрительность покойника. Является завъщаніе, подписанное, не наемными свидътелями, а людьми, върящими въ его подлинность. Предъявияется опо душеприкащиками, повидимому, заслуживающими полнаго дов'трія: это князь, настоящій, чистокровний князь древняго русскаго рода и статскій генераль, то же старинной и почтенной фамиліи; статскій генераль нашелся впослъдствіи почему-то неудобнымь и вдругь совершенно улетучился; но князь остался и выдержаль свою роль до конца. Завъщание имъло всъ мансы на успъхъ, ошибка умершаго старика была поправлена, обиженныхъ не было, и все бы кончилось, какъ въ англійскихъ семейныхъ романахъ, къ общему удовольствію, еслибы—о родъ безпокойный!—два компаніона-журналисты не поссорились между собою и одинъ не обличилъ другого. Все это опять задумано умно, ведено ловко и энергично,хоть бы во Франціи! Но нъть: это лучше французскаго, и лучше настолько, насколько - мы говоримъ это искренно - натура русскаго сама-по-себ'в лучше натуры француза. Конечно, насъ не заподозрять въ дифирамбъ мошенничеству и подлогу; мы разсматриваемъ характеръ этого мошенничества, ищемъ въ немъ его типическія стороны и, поскобливъ, по совъту Наполеона, этихъ русскихъ, открываемъ съ удовольствіемъ вовсе не варварскія, а симпатичныя намъ, родовыя черты, свидьтельствующія о несравненно большей нашей цивилизованности, нежели можно было ожидать. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какой мягкій и добродушный колорить лежить на всёхъ этихъ неслучайныхъ мошенничествахъ, а тщательневище обдуманныхъ и выполненныхъ цълой хорошо-подобранной и спывшейся шайкой. Во-первыхъ, тутъ нътъ никакого грубаго насилія, а видна, напротивъ, глубокая привычка къ соблюденію формальностей даже въ мошенничествъ. Не выбранъ былъ какой-нибудь непокорный видъ его, грубо нарушающій права собственности. Напротивъ. Смошенничали-и сейчасъ

въ управу благочинія, смошенничали и сейчась въ гражданскую налату: нельзя-ли, дескать, коть обманнымъ образомъ получить оффиціальную санкцію и помощь замыслу. И что за добродушіе и нанвность действующихъ лицъ! Этотъ князь, напримеръ, который въ самомъ дълъ повърилъ, что какой-то помъщикъ, котораго онъ и не помнить, чтобы видель-делаеть его душеприкащикомъ единственно изъ почтенія къ его особъ, и представляеть завъщаніе, взявъ за это всего-18 рублей! А этотъ наслъдникъ? Онъ человъкъ съ состояніемъ и вовсе не имълъ помысловъ ни о какихъ подлогахъ, - но если уже нашлись такіе добрые люди, что слівдали его и предлагають, то отчегоже, думаеть, и не взять, когда п самъ покойникъ, въроятно, не протестоваль бы противъ него. Или этотъ исполнитель, который сорокълътъ жилъ честно и, по его сознанію, не понималъ, какъ можно ръпиться на мошенничество, черезъ мъсяцъ знакомства съ главнымъ организаторомъ не понималъ уже, какъ можно не мошенничать, коли есть надежда не быть открытымъ! За то чуть только правосудіе дотронулось до него пальцемъ, такъ онъ и пошелъ все разсказывать и обвиниль себя въ такихъ дёлахъ, о которыхъ прокуратура не имела и понятія. И самъ организаторъ, который всёми вертёль, все обдумываль, въ то же время пользуется такимъ доверіемъ, что незнакомыя ему добродушныя старушки на слово довъряютъ свои кровныя и немалыя деньги, и онъ эти деньги добросовъстнъйшимъ образомъвозвращаетъ. Не правда ли, что все это необыкновенно наивно и. весьма характерно, и если на зрителей и читателей процесса кто произвелъ самое непріятное впечатлівніе, такъ это черствая, отталкивающая и бальзаковская фигура ростовщика-свидетеля, который забральвъ свои руки запутавшагося журналиста, играетъ имъ какъ кошка мышью, то посадить въ тюрьму, то выпустить и, не преступая законности, высасываетъ всѣ деньги, которыя тотъ достаетъ преступленіемъ, ведущимъ его въ тюрьму и ссылку!

Новый судъ выказалъ въ этомъ дѣлѣ все неоспоримое преимущество своего строя передъ старымъ порядкомъ. Всѣ вовлеченные, обманутые участники, на которыхъ бы именно и обрушилось наказаніе при прежнемъ судопроизводствѣ, потому что ихъ руками совершался неопровержимый подлогъ — были совершенно оправданы, а истиные организаторы, которые остались бы по всей вѣроятности только въ подозрѣніи — осуждены. Замѣтимъ также вполнѣ гуманную мягкость взысканія. Такъ, одинъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, неприкосновенный къ другимъ дѣламъ, сосланъ всего на два года въ Самарскую губернію, тогда какъ часто ссылки административнымъ поряджомъ длятся несравненно долѣе и въ болѣе суровыхъ мѣстахъ, правда безъ лишенія правъ состоянія, но и безъ тѣхъ способовъ къ оправданію, которые даетъ организація гласнаго суда.

Прежде, нежели кончу это письмо, и долженъ сказать еще нѣсколько словъ о двухъ весьма знаменательныхъ фактахъ, которые даетъ намъ послъдняя лѣтопись петербургскаго уголовнаго суда. Къ нему, въ короткій промежутокъ времени, привлечены были двѣ дѣвушки, обвиняемыя въ страшномъ дѣлѣ дѣтоубійства.

Это одна изъ тъхъ старыхъ исторій, которыя, по выраженію Гейне, всегда новы, и всегда, прибавимъ мы, заставляютъ глубоко задуматься. Двѣ дѣвушки-родили и, подъ вліяніемъ стыда, смущенія и страха, бросили новорожденныхъ туда, куда обыкновенно ихъ въ такомъ случав бросаютъ. Двти оказались доношенными и живорожденными: дъвушки сознались... Нечего повторять тъ извъстныя фразы о положеніи трудами заработывающихъ себъ хлъбъ роженицъ, о ненормальности нъкоторыхъ установившихся отношеній и ніжоторыхъ установившихся взглядовъ, которые всв вивств приводять къ известному преступленію, гдъ самый фактъ рожденія свидътельствуеть противь развратности преступницы, а фактъ убійства-о чувствъ стыда и боязни общественнаго мнвнія. Пока общество не выработало себв, въ этомъ отношеніи, другого экономическаго и нравственнаго склада жизни, -- единственнымъ лекарствомъ противъ этого общественнаго недуга признано учреждение дътопріимныхъ домовъ, — и самодержавная женщина, вполнъ понимавшая нужды своего пола, основала въ Петербургъ воспитательный домъ. Зачёмъ же, спросимъ мы теперь, стоять эти каменныя палаты Разумовскаго, населяемыя смотрителями, надзирателями и пр. и пр., если въ такой короткій промежутокъ времени дві дівушки предпочли сдівлать преступленіе, а не обратиться къ нимъ? Чтожъ это, недостаточность въ размърахъ, непопулярность, или формальности, въ немъ заведенныя, заставляють объгать его? Намъ извъстны филантропическія мёры, принятыя громаднъйшимъ московскимъ воспитательнымъ домомъ съ целію сколь возможно затруднить доступь къ себе нуждающихся роженицъ. Въ Курскъ еще лучше: тамъ земство открыло «люльку» для приносимыхъ дътей и какая-то неизвъстная рука хватаетъ приносящихъ и представляетъ ихъ въ судъ. У насъ, слава Богу, не слышно, чтобъ эти московскіе или курскіе порядки были приняты нашимъ человъколюбивымъ учрежденіемъ: однакожъ фактъ, свидътельствующій о несостоятельности казенной филантропіи, остается неопровержимымъ фактомъ, и лица, получающія жалованье за свое обязательное человъколюбіе, плохо выказывають его! Но случан эти дали возможность высказаться и превосходству суда присяжныхъ, и замъчательной чертъ гуманности петербургскаго общества: обвиненныя, несмотря на явныя улики и собственное сознаніе, были признаны невинными. Этотъ приговоръ общественной совъсти тъмъ утъщительные, что это не приговоръ развитой или извъстнымъ образомъ настроенной партіи: присяжные выбираются изъ всёхъ слоевъ общества; туть приговоръ людей различнаго воспитанія, ноложенія, образованія-это по истинъ приговоръ петербургскаго общества, и мы съ гордостію и отрадой указываемъ на него обществамъ другихъ городовъ. Вотъ то значение цивилизатора-Петербурга, вотъ тотъ петербургскій запахъ, который, хотя слабъ еще, и забивается многимъ другимъ, но все-таки изъ него одного льется по Россіи и въ немъ одномъ держится болье, нежели во всьхъ городахъ и весяхъ имперіи, вивств взятыхъ. Въ самомъ двлв, провинціальная летопись новаго суда часто доказываетъ, что присяжные ложно понимаютъ свое значеніе; храня еще върность старымъ порядкамъ, они считаютъ себя судьями и судьями по закону, а не по совъсти, и въ ръшеніяхъ своихъ боятся согръщить противъ перваго, а не руководствуются послъдней. Человъкъ съ голоду укралъ булку, баба учинила воровство моркови, оцѣненной въ 11/2 копъйки. Присяжные знаютъ, что воровство должно, по закону, быть наказано, и изрекають явиновенъ»! Мы могли бы привести много примфровъ этого рутиннаго и ложнаго взгляда провинціальнаго общества. Къ счастію, петербургскіе присяжные постоянно дають намъ свидетельство гораздо боле здраваго и гуманнаго развитія всёхъ слоевъ, изъ которыхъ избраны они. Они поняли, что когда преступленіе вынуждено печальными условіями жизни, то дівло общественной совъсти заслонить отъ безстрастнаго правосудія тв приниженныя и угнетенныя головы, отъ которыхъ человъколюбіе съ гербовыми пуговицами прячеть свои руки въ карманъ!

И на этой утѣшительной чертѣ петербургскихъ нравовъ мы остановимся. Да и не слѣдуетъ, говорятъ французы, опоражнивать свой мѣшокъ до дна.

М. Ав—въ.

#### ОЧЕРКИ И ЗАМЪТКИ.

изъ современной истории московского университета.

Мы до сихъ поръ не отозвались ни однимъ словомъ о тъхъ безпорядкахъ, которые происходили въ московскомъ университетъ, въ послъднихъ числахъ октября прошедшаго года, по поводу отказа, выраженнаго студентами IV-го курса медицинскаго факультета, слушать лекціи пр. Полунина. Тогда намъ пришлось бы основываться на слухахъ, частныхъ извъстіяхъ, и во всякомъ случать говорить въ такое время,

когда нашли бы возможнымъ истолковать всякое наше мнине въ дурную сторону. Теперь это дёло совершенно окончилось, и предъ нами лежить оффиціальный отчеть о бывшихь безпорядкахь, составленный самимъ совътомъ московскаго университета, назначенный къ опубликованію г. министромъ народнаго просвіщенім и недавно опубликованный въ «Правительственномъ Въстникъ». Отчетъ предназначается совътомъ университета для руковожденія общественнымъ мивніемъ, въ томъ предположении — говорить отчеть — «что лучшая (?) часть публики, дъйствительно принимающей участіе въ занятіяхъ и положеніи молодыхъ людей въ университетъ, воспользуется таковымъ изложениемъ дъла для составленія върнаго мнёнія о немъ». Советь московскаго университета справедливо угадаль потребность публики имъть върное понятіе о дель, вызвавшемь столь повсемьстное сожальніе въ обществъ, что едва ли даже справедливо то раздъление публики на «лучшую часть» и худшую, какъ оно обозначено въ самомъ началѣ отчета. Отчетъ совъта вызвалъ, безъ сомнънія, интересъ во всъхъ частяхъ публики, и напоминовение со стороны совъта университета о раздълени ел на «лучшую» и худшую, можетъ только навести на мысль, что подъ «лучшею» публикою, пожалуй, разумьются ть, которые повърятъ всему печатному и не примутъ на себя провърки отчета, --а тёхъ, которые отнесутся критически и сделаютъ кому-нибудь непріятные выводы, можно впоследствии причислить къ «худшей» публикъ. Мы не думаемъ, чтобы такова могла быть мысль составлявшихъ отчетъ, и потому воспользуемся ихъ предложениемъ составить «върное мнъніе» о діль. Но прежде всего сділаемъ необходимую оговорку для читателя. Насъ интересуетъ въ этой «студентской исторіи» не ея, такъ-сказать, сценическая сторона. Нътъ сомнънія также, что даже и полнъйшая несправедливость старшихъ не можетъ быть принята за оправданіе грубости и личныхъ оскорбленій со стороны младшихъ; но съ другой стороны, наши учебныя заведенія никогда не претендовали утвердить въ своей средъ понятіе о повиновеніи, сложившееся въ іезунтскихъ коллегіяхъ. Потому въ настоящемъ случав насъ интересуетъ не само событіе, во всякомъ случав, плачевное, но тв принцины, которые лежали въ основаніи действующихъ лицъ, и те результаты, которые можно вывести для будущаго, въ видахъ невозможности повторенія такихъ «исторій».

Не будемъ излагать содержанія діла во всіхъ его подробностяхъ: студентскія исторіи всі на одну мірку и также древни, какъ древни университеты; полнаго прекращенія ихъ можно надіяться разві отъ той эпохи, когда въ студенты будуть принимать не моложе літь сорока или пятидесяти. Мы хотимъ сказать этимъ, что главный корень зла лежить въ той болізни, которою страдають студенты, и отъ ко-

торой, по словамъ извёстной поговории, мы всё излечиваемся съ сожальніемъ: это — молодость! Въ томъ самомъ нумерь, гдь «С.-Петербургскія Вѣдомости» перепечатали отчеть совъта московскаго университета, мы прочли весьма интересную статью бывшаго попечителя московскаго округа, кн. Г. А. Шербатова: «Характеръ и значеніе графа Сергъя Семеновича Уварова». Между прочимъ, почтенный авторъ приводить свои воспоминанія изъ собственной студентской эпохи, которая также не обходилась безъ «исторій». Воть одна изъ такихъ исторій. «Въ томъ же году — говорить кн. Щербатовъ — или въ началь 1838 г., навърно не упомню, была другая студентская исторія. Мы не хотвли принять одного вновь назначеннаго профессора. Конечно, мы не были правы; впоследствии хладнокровіе заставило нась признаться въ неумъстномъ увлечении. Мы могли не посъщать лекцій профессора, но ни въ какомъ случав мы не должны были нарушать приличія и прибъгать къ грубому проявленію несдержанной воли. Тъмъ не менье на первыхъ порахъ мы увлеклись. Въ день, въ который профессоръ долженъ былъ явиться въ первый разъ на канедру, мы толной встрътили его на лъстницъ, и шумными нашими криками заставили его удалиться. На следующій день, попечитель явился въ университеть и передъ многочисленнымъ сборомъ студентовъ выразиль намъ свое неудовольствіе, грозиль, что поступокъ нашь будеть доведень до сведенія Государя, что десятаго изъ насъ отдадуть въ солдаты (примъры подобнаго взысканія встръчались въ заведеніяхъ иного въдомства); но вмъстъ съ тъмъ доброю своею ръчью онъ обратился въ другой сторонь, развитой въ насъ болье страха. Мы внутренно смьялись надъ его угрозами и не считали его способнымъ привести въ исполненіе, но были поколеблены его уб'єжденіями. Онъ Государя этимъ чисто-университетскимъ дъломъ не безпокоилъ, постороннія власти не были призваны имъ на помощь, и вскоръ, хотя и не мгновенно, дъло уладилось внутреннимъ порядкомъ, благодаря нравственному вліянію университетского начальства, а не внышнему формальному его авторитету. И желанный результать быль достигнуть. Власть не унизилась неумъстными уступками, но, съ другой стороны, не было и крушенія для студентовъ. Все пошло, по-прежнему, спокойно, и съ об'вихъ сторонъ безъ злопамятства».

Такъ началась и кончилась студентская исторія въ 1838 году— но то было время графа Уварова, и авторъ справедливо заключаетъ: «таково вліяніе истинно-просвъщеннаго человъка!» Тогда студенты не только отказались слушать профессора, но позволили себъ грубую выходку противъ лица, котораго даже и не знали, и не пустили его въ аудиторію. Такая же студентская исторія, но безъ такой грубой обстановки, повторилась теперь, 30 лётъ спустя, въ московскомъ уни-

верситеть: 17-го октября, студенты IV курса медицинскаго факультета собрались въ клинику, но рѣшительно отказались идти ва лекцію къ профессору Полунину, зам'встившему собою другого профессора, который находился въ заграничной командировкъ. Въ виду такого факта, студентамъ объявили и, по нашему мнѣнію, весьма справедливо, «что они не будутъ допущены къ переводному испытанію». Мъра вполнъ справедливая, вполнъ законная, и привести ее въ исполненіе было бы весьма легко. Но туть-то и начинается со стороны старшихъ рядъ ошибокъ, которыя повлекли за собою печальныя послъдствія. Если мы разъ объявляемъ кому-нибудь, что за нарушеніе имъ своихъ обязанностей его ожидаетъ такое-то лишение, то не слъдуетъ отступать отъ своего слова. Студенты объявили, что «они уже рышились лучше потерять годъ, чъмъ слушать лекціи профессора Полунина». Тогда только увидели, что наказаніе, вероятно, небольшое, когда виновный такъ легко принимаетъ его, и сказанное старшими слово обратилось въ пустой звукъ. Объявление о томъ, что студенты останутся на второй годъ въ курсъ, оказалось не серьезнымъ, и тогда ръшились предать ихъ университетскому суду. Тутъ начало второй ошибки и притомъ такого свойства, что мы затрудняемся объяснить причину ея. По словамъ отчета, оказалось, что «правленіе университета не имъло законнаго основанія предать студентовь университетскому суду, твиъ болве, что въ разсматриваемомъ двлв не было никакихъ столкновеній между студентами и профессоромъ Полунинымъ». Итакъ, правленіе университета созналось, что ність законнаго основанія предать обвиненныхъ суду. Если студентовъ не за что предать суду, то почему же они исключены изъ университета? спроситъ каждый, въ виду такого заявленія. «Такъ какъ—объясняетъ отчеть—объясненный выше проступокъ студентовъ очевиденъ и безспоренъ по своему противозаконному качеству, то правление университета не имъло законнаго основанія предать студентовъ университетскому суду» и т. д. Другими словами: поступокъ студентовъ до такой степени противозаконенъ, что нътъ законнаго основанія предать ихъ суду. Что это такое!? Когда и гдъ видано, что очевидность и безспорность поступка самаго противозаконнаго качества делають судь излишнимь?! Намь не случалось ни слышать, ни читать чего-нибудь подобнаго тому, что громогласно заявиль совъть московскаго университета, представляющій въ своемъ составъ и юристовъ. Если преступникъ пойманъ на мъстъ преступленія, если онъ даже и самъ сознался въ преступленіи, то тъмъ не менъе необходимо и судебное слъдствіе, и судъ. Намъ совъстно объяснять, почему и для чего; но засъданіе совъта, 25-го октября, само указываетъ въ настоящемъ случав, почему судъ и въ настоящемъ случав быль необходимымь: судь избавиль бы совыть оть новыхь ошибовь, которыя ни въ чемъ не уступять двумъ первымъ.

Въ совъть взяль на себя прочесть, такъ-сказать, обвинительный акть-профессоръ Варвинскій. Указавъ на ученыя заслуги профессора. Полунина, а именно: на переводъ сочиненія д-ра Шкоды, переводъ. Канштатта, изданіе медицинскаго журнала, и на то, что профессоръ-Полунинъ былъ избранъ на 5 лътъ, послъ 25-ти-лътней службы, ораторъ объявиль: «по собраннымъ мною точнымъ свъдъніямъ, очевидно, что студенты ІУ-го курса медицинскаго факультета, уже при самомъ началь своих клинических зинятий, показали, что выборь факультета: и совъта пришелся имъ не по вкусу: они посъщали клиническія лекціи профессора Полунина въ самомъ маломъ числъ: изъ 56-ти на курсь бывали на лекціяхъ 10, 15, ръдко въ большемъ числь (!). Нои эти студенты относились къ излагаемому на лекціяхъ холодно и небрежно». Итакъ, оказывается, что 17-е октября вовсе не моглобыть неожиданностью для университетского начальства: еще сначала. года лекціи профессора Полунина посвщала только 1/6 часть, и университетское начальство несколько месяцевь сряду не обращало вниманія на то, что такъ очевидно нарушается § 21-й правиль: «студенты обязаны исправно посъщать лекціи». 17-го октября, не 56 человъкъ не пришло вдругъ на декціи г. Полунина, а собственно только 10: давно уже 46 человъко не ходили на лекціи, и никто ихъ недумаль преследовать, на основаніи § 21; за § 21 взялись только тогда, когда и последніе 10 человекь не пришли. Почему же то, что дълали прежде 46 человъкъ безнаказанно, не могли теперь сдълать 10? Слова профессора Варвинскаго открывають, что противъ § 21-гобыли виновны студенты и университетское начальство до 17-го октября; и только съ 18-го октября вина была возложена на однихъ студентовъ. Все могло бы быть открыто судомъ и принято въ соображеніе, а потому судъ не быль излишнимь, несмотря на то, что-«проступокъ студентовъ очевиденъ и безспоренъ по своему противозаконному качеству». Изследуя причины, побудившія студентовъ отказаться отъ лекцій г. Полунина, профессоръ Варвинскій заявиль, что-«учащіеся молодые люди, къ сожальнію, легко поддаются *стороннима*(?) увлеченіямъ, препятствующимъ правильному ходу ихъ научныхъ занятій». Такое объясненіе дозволяется высказать въ пріятельскомъ кружкъ, но не въ средъ совъта, а на судъ оно никогда не было бы пропущено даромъ. Или г. Варвинскій не знаетъ ничего о «стороннихъ» вліяніяхъ, и только бросаеть эти слова такъ, на ветеръ, чегоне долженъ себъ позволять серьезный человъкъ, или онъ знаетъ чтонибудь, и въ такомъ случат не следовало оставаться при общемъ обвиненіи, которое можеть надать на всёхь и каждаго. Въ словахъ г. Варвинскаго върно одно, что учащіеся молодые люди легко поддаются увлеченіямъ, и объ этомъ нельзя даже и сожальть: этомрекрасное свойство юности; но воть что всегда достойно сожальныя жому ближе и легче, какъ не профессорамъ, вовлекать молодыхъ людей въ научные интересы: примъры благодътельныхъ увлеченій профессорами можно найти въ исторіи того же московскаго университета, напр., при Грановскомъ, Кудрявцовъ и др.; между тъмъ, въ настоящую минуту мы видимъ, что въ противность засвидътельствованной г. Варвинскимъ способности молодыхъ людей увлекаться, они не могли увлечься лекціями, и начальству пришлось заботиться не о томъ, чтобы студенты охотно посъщали лекція, а о томъ, чтобы они исполняли § 21-й, чтобы сидъли на скамьяхъ, хотя бы и съ заткнутыми ушами.

Мы очень хорошо знаемъ, что «жизнь школы» не есть еще «общественная жизнь», что отношенія власти къ подчиненному не могутъ устраиваться въ школь, какъ въ обществъ. Но въ чемъ состоитъ различіе? Различіе состоить въ томъ, что власть въ школ'в должна вооружаться несравненно большимъ терпеніемъ, такъ сказать, любовью къ юному «преступнику»; судья въ обществъ можетъ явиться слъпо строгимъ и видъть въ преступникъ извращенную натуру, злую волю, требующую, къ сожальнію, энергическихъ міръ; преступленіе же въ области школы бываетъ часто признакомъ энергіи, характера, превышающаго способность самообладанія, и во всякомъ случав происходить отъ естественнаго недостатка гармоническаго развитія всьхъ способностей души. Потому-то намъ показалось страннымъ прочесть въ отчетъ московскаго университета, что 12 дней, которые прошли между 17 октября, когда студенты не явились на лекцію г. Полунина, и 29 октября, когда они были исключены изъ университета, а нъкоторые даже высланы изъ Москвы, — эти 12-ть дней названы «длиннымъ промежуткомъ времени». Несравненно болъе длиненъ другой промежутокъ времени, который придется перенести намъ, въ среду которыхъ пущены теперь люди безъ средствъ, безъ оконченнаго образованія: они лягуть на насъ бременемъ, между тёмъ какъ эти же люди могли бы едълаться полезными членами и тружениками общества. Что значать 12 дней, перенесенныхъ профессорами московскаго университета, въ сравненіи съ десятками літь, на которыя осуждены мы? Нельзя сказать, чтобы эпоха графа Уварова страдала недостаткомъ субординаціи, однако изъ вышеприведеннаго разсказа князя Щербатова, мы видимъ, что студентская исторія 1838 года и студентская исторія 1869 года имъли весьма различный исходъ, и различный-не въ пользу нашего времени. Тогда отъ 12 дней не уставали и обощлись безъ жертвъ, которыя, какъ мы сказали выше, служать всегда наказаніемъ и цёлому обществу. Еще разъ въ заключение повторяемъ: повиновение есть, безспорно, Одинъ изъ главивишихъ элементовъ порядка въ школв, но это повиновеніе, чтобы отличаться отъ такого же требованія въ ісзунтскихъ коллегіяхъ, должно предписывать повелѣвающему значительную долютеривнія и безусловной справедливости. Fiat justitia, pereat mundus—худое правило и въ жизни, а въ школѣ оно никуда не годится, особенно когда, какъ мы видѣли, и *justitia* не нашла себѣ въ настоящемъслучаѣ полнаго удовлетворенія.

А.

# новъйшая литература.

СУДЬБЫ РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ.

Портретная галлерея русских дъятелей. Изданіе А. Мюнстера. Томъ второй. Сто Біографій. Спб. 1869 г.

Если кто, полюбовавшись, въ превосходномъ изданіи г. Мюнстера, вившностію вереницы русскихъ литераторовъ, следующей за вереницею гражданскихъ и военныхъ деятелей, заключенныхъ въ первомъ томф, не ограничится тымь, и захочеть заглянуть въ ихъ внутренній быть, въ ихъ судьбы, того на первый разъ могуть удовлетворить біографическіе очерки «Галлереи» всёхъ этихъ д'ятелей и писателей. Тамъ читатель найдеть, конечно, небольшія данныя, выраженныя иногда лаконически, но и въ своемъ лаконизмъ-красноръчивыя. Прежде всего, каждаго поразить огромное различие судьбы русских в деятелей перваго тома и русскихъ дъятелей второго тома; надъ первымъ томомъ распростирается рогь изобилія, изъ котораго вылетають аренды, им'внія, чины, милліоны, сначала въ червонцахъ, потомъ въ депозиткахъ: иля обитателей второго тома — совершенно инал перспектива: борьба съ нуждою, съ бъдностію, даже съ нищенствомъ, борьба съ предразсудками, невѣжествомъ; есть, иногда, борьба и для обитателей перваго тома, борьба, обставленная шипами, но эти шипы не безъ розъ. При перелистывания перваго тома, предъ нашими глазами мелькаютъ слова: «произведенъ», «награжденъ», «оставленъ съ сохраненіемъ содержанія», «оказалъ неоцвненныя услуги отечеству»; во второмъ томв только и видимъ: «написаль то-то», «возбудиль неудовольствіе того-то», «подвергся різжимъ отзывамъ тамъ-то», «переведенъ на жительство туда-то», «предался пагубному недугу», «скончался отъ злёйшей чахотки» и изрёдка «получиль табакерку съ червонцами», и т. далве. Сколько туть надломленныхъ жизней, разбитыхъ надеждъ, подорванныхъ существованій и трудно послв этого строго судить ошибки и увлеченія этихъ «русскихъ двятелей».

Русскій писатель, сначала, въ лицъ Тредьяковскаго, служитъ шутомъ и подставляетъ свою спину ударамъ вельможи; онъ ползаетъ, заискиваетъ, высматриваетъ себъ меценатовъ, сочиняетъ торжественныя оды и надписи къ фейерверкамъ и илиюминаціямъ. Знаменитый «меценать» И. И. Шуваловъ забавляется «травлей», которую онъ у себя устранваетъ между Ломоносовымъ и Сумароковымъ. Претензіи Сумарокова на званіе «русскаго Волтера» смішны, но сколько преэрънныхъ и ничтожныхъ было между тъми, которые поднимали его на смехъ! Письмо Ломоносова въ Шувалову, въ которомъ онъ говоритъ, что не желаеть быть дуракомъ не только у его превосходительства. но даже и у Господа Бога-рышительный подвигь въ то время со стороны писателя; но то была только вспынка, и Ломоносовъ цълую жизнь бился изъ-за куска хльба, выпрашиваль милостей, прерываль свои серьезныя работы сочиненіемъ стиховъ на разные случаи и умеръ предаваясь иногда запою. Сумароковъ тоже спился и, состоя въ высокомъ чинъ, ходилъ въ халатъ, съ генеральскою лентою черезъ плечо. въ кабавъ черезъ улицу. Толпа фаворитовъ, бездарныхъ и ничтожныхъ, пользуются всёми благами и высоко поднимаютъ свою голову передъ представителями русской мысли, науки и искусства; русскій писатель боязливо просовываетъ между ними свою голову, изображая на лицъ своемъ просительную, уничиженную мину. Публика мало читаетъ и покупаетъ его творенія; писатель зависить исключительно отъ своей службы и того поощренія, которое можеть дать ему правительство; но последнее, даже въ царствование Екатерины, уделяетъ ему лишь ничтожныя крохи. Правда, Державинъ получаетъ табакерку съ червонцами за свои хвалебные гимны, исполненные таланта и лести, но несравненно большее количество червонцевъ идетъ за границу, въ руки «господина Вольтера» и другихъ, берущихъ на себя обязанность пъть торжественныя хвалы царицъ на французскомъ языкъ; еще большія суммы этихъ червонцевъ идутъ разнымъ Зоричамъ, о заслугахъ которыхъ исторія никогда ничего не сообщить. Вообще на русскую литературу смотрять какъ на роскошь, пригодную для декорацій на разныя празднества, на русскаго писателя-съ обидною снисходительностію. Новиковъ явился-было настоящимъ литераторомъ и журналистомъ, поставившимъ свою дъятельность прямо въ зависимость отъ публики; но эта широкая діятельность подрізана въ самомъ разгарів своемъ, и несчастный представитель русской мысли, первый, въ евролейскомъ смыслъ, издатель приговоренъ къ смерти; хорошо еще, что

«по милосердію императрицы осуждень на 15-ти-літнее заключеніє въ томъ самомъ казематъ Шлиссельбургской кръности, гдъ содержался и трагически погибъ принцъ Иванъ Антоновичъ Брауншвейгъ-Бевернъ-Люнебургскій». Дв'в политическія жертвы не одинаково важныя. Съ Новикова начинается рядъ писателей, которые подвергаются болье или менье значительному неодобренію и карамь за ту независимость мысли, которую они выражають въ произведеніяхъ своихъ, печатныхъ и рукописныхъ. Списокъ ихъ длиненъ сравнительносъ темъ незначительнымъ временемъ, которое прожила русская литература. Исключая Карамзина, Крылова и Жуковскаго, не было ни одного замічательнаго писателя, который бы не вынесь на плечахъ своихъ бремени неодобренія. Пушкинъ попадаетъ въ Бессарабію, потомъвъ Одессу, потомъ въ исковское имъніе своей матери. Въ дълахъ архива исковского губернского правленія хранится слідующее отношеніе, отъ 1824 г., псковскаго генераль-губернатора маркиза Паулуччи къ губернатору той же губерніи Адеркасу:

«Коллежскій секретарь Александръ Пушкинъ, къ несчастію, не только не перемёнилъ поведенія и дурныхъ правилъ, которыя ознаменовали первые шаги общественной его жизни, но даже распространяеть въ письмахъ своихъ предосудительныя и вредныя миёнія. По сему, по высочайшему повелёнію, онъ исключенъ изъ списка чиновниковъ коллегіи иностранныхъ дёлъ и дабы отвратить, по возможности, отъ молодого человёка всю строгость законовъ, которой бы онъ, оставшись въ совершенной независимости, могъ подвергнуться при ненадежности своего поведенія, Государь Императоръ изъявилъ свою волю, дабы онъ немедленно былъ отправленъ на жительство Псковской губерніи въ помёстье родителей своихъ, гдё будетъ состоять подъ наблюденіемъ мёстнаго начальства».

Изъ этого документа видно, что «предосудительныя и вредныя мивнія» (въ этомъ случав: «легкомысленныя сужденія о религіи») преслыдовались даже въ письмахъ къ пріятелямъ. О Пушкинв у насъ въ
посліднее время стали появляться мивнія, силящіяся повалить его
окончательно не только какъ человівка, но и какъ писателя. Намъкажется, что слідовало бы принимать больше къ свідівнію обстоятельства, въ которыя онъ быль поставлень; въ жизни его едва-лиможно насчитать много дней, когда бы онъ не находился подъ бдительной опекой; еще молодымъ человівкомъ не оставляли его «въ совершенной независимости», наблюдали за его «поведеніемъ», распечатывали и читали его письма, упрекали въ неблагодарности, то ласкали его, то на него хмурились, то угрожали ему. Едва ли и сильный характеръ выдержаль бы не покачнувшись при тіхъ условіяхъ,
въ которыхъ жилъ онъ. Между тімъ, еслибъ захотіль онъ, то выходъ-

чизъ такого положенія не представиль бы для него значительныхъ препятствій и онь также спокойно могь бы піть, какъ піть Жуковскій, этотъ счастливъйшій изъ всьхъ русскихъ поэтовъ, на жизненномъ небъ котораго не прошло ни единаго мрачнаго облачка, если не считать за таковое насмёшку надъ нимъ князя Шаховского, представив-. maro его въ комедіи своей «Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды» въ лиць поэта Фіялкина; но и туть, какь говорить самь Жуковскій: «Прузья за меня заступились. Лашковъ написалъ жестокое письмо къ новому Аристофану; Блудовъ написалъ презабавную сатиру, а Вяземскому следался поносъ эпиграммами.... Городъ разделился на две партів, и французскія волненія забыты, при шум'в парнасской бури». Жужовскій быль яркимь представителемь искусства для искусства, между темъ какъ Пушкинъ пролагалъ путь направленію реальному и -отзывался на стремленія своихъ современниковъ. Гармонію стиха и -поэтическіе образы Жуковскій ставиль выше всего, поэтому неудивительно, что онъ писалъ стихотворный «Отчеть о Лунь», находилъ, что «настоящее призвание Гоголя — монашество», высказывая самыя странныя мысли о европейскихъ политическихъ событіяхъ, относился «съ большой похвалой» къ сборнику плохихъ стихотвореній Некрасова «Мечты и Звуки» и до того быль поражень и восхищень книжжою звучныхъ стихотвореній Бенедиктова, что нісколько дней сряду не разставался съ нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашалъ воздухъ бенедиктовскими звуками. Пушкинъ, на вопросъ: какого онъ мнънія о новомъ поэтъ? - отвъчалъ, что «у него есть превосходное сравненіе неба съ опрокинутой чашей».

Пленда поэтовъ и писателей, вышедшихъ на поприще дѣятельности вмъстъ съ Пушкинымъ, была крайне несчастна и погибла въ ранней юности. Даровитый Батюшковъ сошель съ ума въ цвѣтѣ таланта и силы; причины этого болъзненнаго состоянія поэта недостаточно изследованы, но письма его, напечатанныя года два тому назадъ въ «Русскомъ Архивъ», свидътельствують, что онъ близко принималь къ сердцу современныя ему событія, и реакція посл'вднихъ годовъ царствованія Александра І-го произвела на него весьма тяжелое впечатленіе. Невозможно отрицать, чтобы политическія событія не подействовали и на Грибовдова; мы знаемъ, что онъ сидвлъ въ крвпости и противъ воли поъхалъ посланникомъ въ Персію, которая наскучила ему еще въ то время, когда онъ былъ секретаремъ при тамошней миссіи; еще въ 1820 г. онъ писалъ въ Петербургъ: «Чемъ просвещенне человекъ, твиъ полезнве можеть онъ быть своему отечеству. И именно для пріобр'ятенія средствъ къ просв'ященію испрашиваю я увольненія или отзыва моего изъ этого грустнаго царства, гдф, вмфсто того, чтобъ научиться чему-нибудь, забываешь все, что зналъ до сихъ поръ».

«Персія—моя могила», говориль онъ друзьямь, убзжая въ 1828 г. изъ-Петербурга. Безсмертная комедія его могла явиться только четыре года спустя послѣ смерти ея автора. Кто не знаетъ, какъ невыносимо для писателя, когда готовое произведение, долженствующее произвести на общество большое впечатление, должно оставаться въ его портфель или ходить въ потаенныхъ спискахъ! Страдаетъ его самолюбіе. его достоинство, подръзываются въ корнъ лучшія начинанія. Мы не удивляемся, что онъ принялся за романтическую трагедію «Грузинская ночь»; въ душт его горело пламя, въ головт рождались мысли, онъ чувствоваль потребность высказаться, потребность къ творчеству, а между темъ высказываться нельзя было и на половину; эта борьба между внутреннимъ жаромъ поэта-сатирика и между окружающимъ его холодомъ могла разрѣшиться или подавленіемъ въ себѣ всѣхъ образовъ, населившихъ воображение писателя, или произведениемъ чуждымъ жизни и чуждымъ дарованію писателя. «Грузинская ночь»—вещь вымученная и потому фальшивая и ничтожная. Она вовсе не показываеть, какъ думають некоторые критики, что Грибоедовь весь высказался въ «Горе отъ ума», и что новаго произведенія въ такомъ же родъ создать быль не въ силахъ; нътъ, силы у него были, но подавили ихъ обстоятельства. Онъ сделался жертвою своего времени какъ и многіе другіе, менте даровитые, но также остановленные или въ началъ пути или на полдорогь. Полевому запрещаютъ «Московскій Телеграфъ» за невинную редензію на драму Кукольника «Рука Всевышняго Отечество спасла»; Надеждину запрещають «Телескопъ» застатьи Чаадаева; редактора высылають въ Устьсысольскъ, а авторъ принужденъ затворникомъ прожить въ Москвѣ цѣлую жизнь; Кирѣевскому запрещають «Европейца» и даровитый человькъ погружается въ мистицизмъ, изъ котораго такъ и не нашелъ выхода. «Киръевский, добрый и скромный Киртевскій», писаль Пушкинь Жуковскому, «представленъ правительству сорванцомъ и якобинцемъ. Всъ здъсь надъются, что онъ оправдается и что клеветники-или, по крайней мъръ клевета-устыдятся и будутъ изобличены». Вспомните, что стоило Готолю и друзьямъ его провести «Ревизора» и «Мертвыя Души», и считайте последние годы его деятельности также продуктомъ болезненнаго развитія. Лермонтовъ страдаетъ за стихотвореніе «На смерть-Пушкина», которое въ наши, более счастливые дни, помещается въ хрястоматіяхъ для гимназистовъ. Выростаетъ новое племя писателей, но и оно не много счастливъе. За что иногда подвергались отвътственности писатели, видно изъ примера Тургенева, который провинился тымъ, что написалъ въ 1852 году некрологъ Гоголя, назвавъ творца «Мертвыхъ Душъ»—великимъ писателемъ. Попечитель петербургскаго учебнаго округа счелъ это выражение величайшею дерзостью, ибо, по мнѣнію попечителя, громко высказанному, Гоголь былъ «лакейскій писатель».

Таковы факты изъ исторіи русской литературы, которые мелькають предъ глазами, при перелистываніи второго тома «Галлереи»; этотъ томъ можно принять за «Адъ» Данте: на каждомъ шагу встрѣчаются души, изнывающія въ мукахъ.

Обратите вниманіе на безвременную смерть писателей, на тотъ недолгій срокъ, который живуть они. Пушкинъ умираетъ 37 лѣтъ, Гоголь—44, Лермонтовъ—26, Грибоѣдовъ—34, Веневитиновъ—22, Кольцовъ—34, Бѣлинскій—38, Добролюбовъ—26, Дружининъ—39. Всѣ они начинаютъ очень рано свою дѣятельность; изъ писателей живущихъ особенно рано развился Некрасовъ: лѣтъ 17-ти онъ издалъ книжечку своихъ стихотвореній подъ заглавіемъ «Мечты и Звуки», 19-ти напечаталъ повъсть «Опытная Женщина», 25-ти лѣтъ сдѣлался издателемъредакторомъ «Современника», опаснымъ соперникомъ Краевскаго, издателя-редактора «Отечественныхъ Записокъ».

Возвращаясь спеціально къ «Портретной Галлерев», мы должны сказать, что въ ней встречаются ошибки, напр., весьма известное стихотвореніе Мея изъ «Пѣсни Пѣсней», приписано Щербинѣ, и кромѣ того попадаются необъяснимыя странности. Къ числу последнихъ мы относимъ резкія противорічія въ біографіяхъ Бізлинскаго и г. Краевскаго. Не говоря о томъ, что біографъ признаетъ за г. Краевскимъ «очень великія заслуги». въроятно, на томъ основани, что въ юныхъ лътахъ этотъ журналистъ писаль о «некоторыхь вопросахь философіи и исторіи литературы» сочиненія оставшіяся, къ сожалінію, до сей поры неизвістными-онъ, біографъ, утверждаетъ, что «враги А. А. (т.-е. г. Краевскаго) распустили клевету объ эксплуатированіи имъ Белинскаго, тогда какъ они (враги?) оставались всегда въ самых близких и пріязненных отношеніях между собою, и если Бълинскій, въ последніе два года своей жизни, оставилъ журналъ Краевскаго, то потому, что онъ думалъ быть хозяиномъ въ новомъ изданіи, гдв поступили съ нимъ совершенно безцеремонно, найдя неудобною критическую статью его о повъсти Григоровича, помъщенной въ декабрьской книжкъ «Отеч. Записокъ» 1846 года. Если «совершенная безцеремонность» заключалась только въ одномъ этомъ, то большой беды мы еще не видимъ. «Чахотка», продолжаетъ біографъ, «развилась въ Бѣлинскомъ еще до университета, и если онъ увеличилъ ее журнальной работой, то по--тому, что усидчивый трудь быль во его натуры и онъ предавался ему со всемъ жаромъ увлеченія, не умён ничего делать въ половину, разсчитывать и соразмёрять свои силы. Отъ этой же неразсчетливости (въ трудъ или въ платъ за него?) онъ никогда не жилъ въ довольствъ и постоянно нуждался, что также заставляло его прибъгать къ усиленнымъ занятіямъ.» Далье: «Съ Краевскимъ Бълинскій разстался самымъ пріятельскимъ образомъ».

Итакъ, Белинскій «постоянно нуждался», потому что работаль съ увлеченіемъ, съ жаромъ, усидчиво, неразсчетливо. Одно сопоставленіе этихъ словъ уже свидетельствуеть о крайней натяжке; но въ біографіи Бълинскаго, помъщенной въ той же «Портретной Галлерев», находимъ следующія строки: «Сотрудничество Белинскаго въ «Отеч. Запискахъ» продолжалось до 1846 г. (съ 1840 г.) — и оно-то, главнымъ образомъ, сокрушило физическія силы геніальнаго критика, вынуждаемаго, за весьма умпренную плату, трудиться ежемъсячно наль разборомъ и оценкою всякой всячины, иногла по осьми часовъ сряду не класть пера... Весною 1846 г., Белинскій, истомленный работою, решился отдохнуть въ Москве, оттуда, летомъ, отправился съ М. С. Щепкинымъ въ южныя губерніи и, безъ особенной пользы своему здоровью, осенью 1846 г. возвратился въ Петербургъ, гдъ онъ, несмотря на совершенное отсутствіе средствъ къ существованію, уже не хотъл имьть никакого дъла съ редакціей «Отечественныхъ Записокъ».

Съ одной стороны - «самыя близкія отношенія», «пріятельское разставанье», съ другой — нежеланіе им'ять съ г. Краевскимъ «никакого дёла», трудъ «за весьма умёренную плату», «трудъ, сокрушившій физическія силы Бѣлинскаго». Мы вовсе не желаемъ брать на себя ръшенія вопроса объ отношеніяхъ г. Краевскаго къ Бълинскому, ибо вопросъ этотъ не имъетъ существенной важности: былъ ли г. Краевскій въ пріятельскихъ отношеніяхъ къ Белинскому, какъ утверждаеть біографъ г. Краевскаго, или не быль, какъ говорить біографъ Бълинскаго въ той же самой «Портретной Галлерев» — въ исторін русской литературы во всякомъ случав имя Белинскаго займеть одно изъ первыхъ мъстъ, на ряду съ именами Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Вопросъ о томъ, хорошо ли или «весьма умфренно» платиль г. Краевскій Бълинскому-также существеннаго значенія не имъетъ, но онъ не безъ интереса для исторіи вознагражденія за литературный трудъ, которое составляеть также одно изъ важныхъ условій независимости писателя.

Извъстно, что наши прежніе писатели ничего не брали за свои труды, а когда плата начала входить въ обычай, И. И. Дмитріевъ горько на это жаловался, находя, что служеніе музамъ должно быть безкорыстно и что плата унижаетъ писателя; онъ не подозръвалъ, что вознагражденіе за литературный трудъ освобождаетъ писателя, а съ нимъ литературу и мысль, отъ постороннихъ вліяній; пока не было платы — писательствомъ могли заниматься или только люди богатые, или состоящіе на государственной службъ нли на службъ у меценатовъ, т.-е.

люди уже получившіе плату, и сл'ядовательно пишущіе также не даромъ. Плата открыла поприще всемь, и чемь таланть выше, темь более можеть онь разсчитывать на независимое матеріальное положеніе. Это. однако, случается, не прежде, чёмъ литература разовьется надлежащимъ образомъ и конкурренція между издателями позволить писателю дълать выборъ. При существованіи же двухъ-трехъ журналовъ, разумъется, нельзя разсчитывать на правильную заработную плату, тъмъ болье, что журнальныя фирмы — не тоже что фирма фабричная: при выбор' журнальной фирмы уважающій себя писатель принимаеть въ соображение нравственныя и политическия ея достоинства, и выборъ становится особенно затруднительнымъ въ томъ случав, если придется выбирать изъ дурного мене дурное. При такомъ положени вещей, не рабочіе регулирують плату, а предприниматели, и очень естественно. что отъ последнихъ зависить держать писателя въ черномъ теле, въ проголодь; еслибъ писатель сталъ жаловаться на такое невыгодное для него положение, то, во-первыхъ, жалоба ни къ чему бы его не привела, во-вторыхъ, предприниматель легко и безнаказанно могъ бы упрекнуть писателя въ неразсчетливости и даже мотовствъ. Итонъ былъ бы правъ съ своей точки зрвнія, ибо можно жить на 500 р., на 1,000 р., даже на 100 р.; если получаете 100 р. — соразмѣряйте съ этимъ вознагражденіемъ свою жизнь, но соразмірять съ нимъ свой трудъ — будетъ возможно вамъ, при отсутствии конкурренціи, лишь въ томъ сдучав, если позволить вамъ это предприниматель. Прибавьте къ этому, что репутація, пріобретенная писателемъ при участіи въ известной журнальной фирм'в, которой онъ придаль блескъ и значеніе, нравственно привязываеть его къ ней и заставляеть держаться ен во что бы то ни стало.

Віографъ Бѣлинскаго говорить, что г. Краевскій платиль своему критику 3,000 р. асс. жалованья въ 1840 году; за это жалованье онъдолженъ быль писать извѣстное число листовъ въ мѣсяцъ; если не измѣняетъ намъ память, газета «Голосъ», издаваемая г. Краевскимъ, прошлымъ лѣтомъ говорила, что Бѣлинскій получалъ въ послѣдніе годы своего сотрудничества въ «Отечественныхъ Запискахъ» до 5,000 или 6,000 р. асс. въ годъ. Мы не можемъ сказать — хорошая ли эта плата или весьма умѣренная; но въ «Портретной Галлерев» мы находимъ слѣдующій фактъ: «Съ 1840 года Губеръ (переводчикъ «Фауста», стихотворецъ, весьма посредственный критикъ) примирившійся съ Сенковскимъ, взялъ на себя постоянное сотрудничество въ «Библіотекъ для Чтенія», по отдѣлу критики, съ жалованьемъ по 6 т. рублей асс. въ годъ, кромъ гонорарія въ 200 р. асс. за кажъдый печатный листъ, — и началъ свѣтскую жизнь, безпрерывно посѣщалъ аристократическіе салоны, или маскарады, особенно ему нравив-

шієся, а въ 1842 году совершенно оставиль службу и на л'єто должень быль, для поправленія разстроеннаю здоровья, у'єхать въ ордовскую деревню одного изъ своихъ пріятелей».

Такимъ образомъ, въ одномъ и томъ же 1840 году, два писателя, мало извъстный Губеръ и весьма извъстный Бълинскій, поступають въ качествъ критиковъ въ два журнала, причемъ Губеръ получаетъ 6.000 р. жалованья и 200 р. полистной платы, а Бълинскій—3.000 р. жалованья вм'ёсто всякой полистной платы. Такан большая плата пала возможность Губеру посъщать салоны и маскарады и онъ «уничтожиль свое здоровье у Дюссо и въ маскарадахъ», какъ говоритъ далъе біографъ его; незначительное жалованье Бълинскаго не давало ему средствъ посъщать Дюссо и маскарады и онъ, конечно, придежнъе работалъ вследствіе этого. Правда, и онъ разстроилъ здоровье, но трудомъ, а не распущенною жизнью, какъ Губеръ. Впрочемъ, умерли они почти въ одно время: Бълинскій 28 мая 1848 г., а Губеръ 10-го апръля 1847 г.; не можемъ, однако, не замътить, что на сторопъ умъренной жизни и неумфреннаго труда все-таки преимущество на одинъ годъ и 48 дней. Въ числъ условій при назначеніи заработной платы. о чемъ говорено нами выше, мы забыли упомянуть, что предприниматели не дають баловаться рабочимь и лучшимь средствомь для удержанія ихъ въ преділахъ «трезваго поведенія» считають именно умівренную плату. Кто знаетъ: быть можетъ, они и не ощибаются.

Другую странность встрътили мы въ біографіи г. Каткова: «Если до него (г. Каткова) мивнія прессы подчинялись мивніямъ толиы, или алминистративнымъ взглядамъ, то теперь, наоборотъ, голосъ прессы управляеть часто мижніемь публики». Произнося эту оцінку, біографь погръщаетъ противъ фактовъ извъстныхъ всъмъ и каждому. Значеніе прессы началось у насъ не со вчерашняго дня, не со временъ г. Каткова, и въ лучшихъ своихъ представителяхъ она никогда не подчинялась ни взглядамъ толиы, ни взглядамъ административнымъ: она постоянно шла впереди общества, даже въ тв отдаленныя времена. когда Новиковъ явился на журнальномъ поприщѣ; не говоря о вліяніи на общество первоклассныхъ нашихъ писателей и принимая значеніе слова «пресса» въ тісномъ смыслів журналистики, мы увидимъ. что они руководили обществомъ, по мъръ силъ и возможности, даже въ самыя тяжкія времена господства цензуры, когда администрація налагала свою печать на всякую мысль. Развѣ Бѣлинскій, напр., полчинялся взглядамъ толпы или администраціи, и развѣ его вліяніе на общество не было во стократь сильне и благотворие, чемь вліяніе г. Каткова? Возьмемъ даже беллетристику сороковыхъ годовъ, развъ она не подготовила отчасти общество въ той реформъ, которая совершилась 19-го февраля 1861 года? Мы могли бы указать на друтихъ д'ятелей, но считаемъ достаточнымъ и приведенныхъ прим'вровъ. Когда нельзя было ничего «проводить», журналистика въ лицъ лучшихъ своихъ представителей предпочитала молчаніе подчиненію чьимъ бы то ни было взглядамъ. Слова біографа о г. Катковъ справедливы только по отношенію къ «Съверной Пчель» и нъкоторымъ другимъ органамъ, имъвшимъ вліяніе на общество, но извъстнаго рода; дъйствительно, г. Катковъ оставилъ ихъ далеко за собою, и теперь, кажется, наступило время оцънить справедливо значеніе г. Каткова.

Значеніе г. Каткова заключается именно въ томъ, что онъ постоянно подчинялся взглядамъ толпы или администраціи, и если шелъ иногда впереди той или другой, то почти исключительно въ томъ смысль, что развиваль ихъ же взгляды... и развиваль иногда до абсурда. Такое значение пріобръль онъ преимущественно съ 1863 г. Польское возстаніе тревожно настронло русское общество и администрацію. «Московскія Въдомости» старались развить эту тревогу и подозрительность до высшей степени, до того предёла, когда люди перестають узнавать другь друга, и друзья начинають видъть въ друзьяхъ враговъ, держащихъ камень за назухой. Едва ли осталось въ Россіи много губерній, патріотизмъ которыхъ не быль бы заподозрвнъ, едва ли много осталось государственныхъ людей, которые намекомъ или прямо не были обвинены въ измѣнъ, «Измѣна, сепаратизмъ и нигилизмъ».-- эти три слова были для г. Каткова тъмъ талисманомъ, который далъ ему подписчиковъ и вліяніе. Многіе и до сихъ поръ наивно върять, что безъ г. Каткова Россія пропада бы, какъ булто наша исторія представляєть мало приміровь, когла отечеству нашему грозили неизмѣримо большія опасности, чѣмъ въ 1863 тоду, и оно выходило изъ борьбы не только цёлымъ, но и обновленнымъ. Роль публичнаго обвинителя такъ понравилась г. Каткову, что онъ не выходилъ изъ нея несколько леть сряду и-надо отдать ему справедливость — онъ исполняль эту роль такъ блистательно, что наже сама администрація повёрила въ него, какъ въ общественную силу и поставила его газету въ исключительное положение, наравиъ съ «Русскимъ Инвалидомъ», то-есть освободила ее отъ цензуры. Ослвиденіе толны было такъ велико, что неудача вмішательства Франціи въ наши внутреннія діла, въ польское возстаніе, приписывалось боліве г. Каткову, чемъ твердой политике правительства, высокоталантливымъ истолкователемъ которой явился князь Горчаковъ. И этому нечего удивляться, хотя вспомнить объ этомъ смешно: г. Катковъ населиль всю Россію громадно-ужасными призраками, которые протягивали костиявыя руки за нашимъ нравственнымъ и матеріальнымъ достояніемъ со всіхъ сторонъ-съ сівера, съ запада, съ востока и юга. Съ съвера – петербургскій нигилизмъ и его представитель, какъ намекалъ

г. Катковъ вовсе не двусмысленно, бывшій министръ народнаго просвітненія, г. Головнинь; съ востока—Владимірская губернія, приготовлявшая будто бы полушубки для повстанцевь, и другія чудища; съ юга—малороссійскій сепаратизмъ, блистательнымъ доказательствомъ котораго г. Катковъ выставлялъ наміреніе издать Евангеліе на малорусскомъ нарічіи и учить дітей грамоті на природномъ ихъ говорі; съ запада... но западъ дійствительно покрывали тучи, и эта реальная опасность придала вітру въ призраки, созданные московскимъ журналистомь; но тучи съ запада разгонялъ не онъ; ихъ видіти всі, и простые русскіе люди, и люди государственные, безъ г. Каткова, и всі стремились къ тому, чтобъ наступиль снова миръ, чтобъ прогляннуло солнце. Одну изъ самыхъ необходимыхъ и наиболіте плодотворныхъ мітръ—освобожденія крестьянь съ землею въ Польшіть—г. Катковъ проглядіть въ погоні за пугалами, и ее проповідали другіе.

Раздувъ опасность до размёровъ колоссальныхъ и не разогнавъ западныхъ тучъ, онъ въ сторонахъ сверныхъ, восточныхъ и южныхъ, двиствительно спугнуль многихь невинныхь пташекь, которыя клевали себъ спокойно кормъ и никогда не воображали, что они-дикіе зв'ври, чудовища, рожденныя природою для ниспроверженія Россіи. Пташекъ перевезли въ края боле отдаленные и мене плодородные. гдъ, быть можетъ, онъ дъйствительно ожесточились и завострили свои бъдные клювы о каменистую почву. Это-первая заслуга г. Каткова; но была и другая: разсвевая подозрвнія, представляя ту Россію, которая не разделяла его мивній, скопищемъ негодяевъ и изменниковъ, требуя реакцін, онъ влагаль гнівь даже и вь тіз польскія, полупольскія и остзейскія души, которыя настроены были равнодушно и даже благодушно, и смотръли на всякое возстаніе какъ на неразумную и гибельную попытку. Безсильные отв'вчать на дерзкій вызовъ вызовомъ, безсильные доказать свою невинность, слыша какъ попиралось самое имя полнка или остзейца, они ожесточались по немногу и отдалялись отъ насъ. Вотъ это, двиствительно, заслуга г. Каткова: безъ него мы могли бы имъть сотни враговъ, а благодаря ему, мы встръчали ихъ тысячами. Своею неумфренностію, возбужденіемъ дикихъ страстей и непримиримой національной и религіозной ненависти онъ въ то же время закладываль у насъ весьма твердую почву для реакціи и деморализаціи; онъ несоразмірно возвысиль ціну на тоть ходульный и безсодержательный патріотизмъ, однимъ достоинствомъ котораго, даже его сущностію, явилось искусство подозр'євать, величать себя «русскимъ дъятелемъ» и ничего не дълать прочнаго и путнаго. Истиню просвещенных в людей, скромныхъ, не кричащихъ патріотовъ г. Катковъ удалилъ, аповеозой насилія и національной вражды, отъ д'ятельнаго и непосредственнаго участія въ дѣлѣ обрусенія. Онъ вообравилъ себя «собирателемъ вемли русской», когда ужъ она собрана и укръплена, и заставилъ въ себя увъровать. Даже министры писали ему письма, испрашивали его совътовъ, и одинъ предлагалъ издать его творенія на казенный счетъ. Слава была куплена дешево, благодаря молчанію русской печати, которая поставлена была въ невозможность дать надлежащій отпоръ московскому журналисту.

Скорбное событіе 4-го апръля дало г. Каткову новую пищу для проповъди ненависти и подозрѣній. «Высшія правительственныя сферы» были объявлены имъ, въ прозрачныхъ намекахъ, заговорщиками и руководителями. Онъ указывалъ изъ Москвы, гдф надо искать корень зла и направляль следователей, какъ верховный публичный обвинитель и безаппелляціонный прокурорь. Онъ даваль понять, что ему все извъстно: его. къ сожадънію, не подвергли допросу. Когда явился оффиціальный отчеть следствія, произведеннаго графомъ Муравьевымъ, и когда оказалось изъ него, что «высшія правительственныя сферы» не замъщаны въ дъло, г. Катковъ сдълалъ нагоняй своему любимцу, объявивъ, что онъ не туда направился, что онъ сделалъ ложный шагь. Это быль тоть моменть, когда надлежало поручить пересмотръ следствія руководителю «Москов. Ведомостей». Моменть быль важный, ибо онь стояль рубежемь между сильнымь вліяніемь и слабымъ. Слъдствія г. Каткову не поручили — обвиненія его стали теряты свою силу, свой кредить въ глазахъ читателей, хотя онъ увънчанъ былъ въ это время еще свежимъ, неувядшимъ венкомъ мученика трехъ предостереженій. Заклятые его поклонники были смущены тъмъ обстоятельствомъ, что онъ вдругъ пересталъ придавать нигилизму прежнее значеніе, нигилистовъ называль ничтожными, безвредными по своему ничтожеству мальчишками, и браль ихъ подъ свою защиту отъ слишкомъ неразборчивыхъ охотниковъ на эту дичь, которыхъ прежде онъ самъ одобрядъ. «Что же это такое», подумали друзья: «не самъ ли ужъ теперь измѣняетъ?» и, послѣ весьма хорошаго размышленія, къ которому самые заклятые друзья г. Каткова, вообще, прибъгать не любили, какъ къ работъ головоломной и ненужной въ ихъ философіи, друзья эти порешили, что онъ действительно изменяеть и есть не что иное, какъ «переод'ятый нигилисть» и «неод'ятый демагогъ». Нъсколько разумныхъ статей г. Каткова, по крестьянскому и другимъ вопросамъ, между прочимъ горячая и талантливая защита новыхъ судовъ и цечати отъ нападокъ обскурантовъ, то-есть прежнихъ заклятыхъ друзей г. Каткова, и последние почти окончательно убедились въ своемъ предположени, что передъ ними что-то переодътое. Но съ другой стороны, они также ясно видели прежнюю струю, которая вдругъ иногда разливалась въ целый потокъ, бурно мчавшійся за твердыя границы здраваго смысла и цивилизаціи. Въ сущности удив-

ляться туть нечему: г. Катковъ слёдоваль правилу: divide et impera, т. е. ссорь всёхъ, поселяй повсюду вражду, и будешь господствовать. А лучшее средство ссорить всёхъ — это раздувать дурные инстинкты и въ обществъ и въ администраціи, и потомъ время отъ времени читать имъ наставленія, чтобы спасти собственную репутацію, и заслужить славу спасителя общества и государства. Такую политику можно изобрести только тамъ, где слабы понятія о свободе печати; только въ такой средв могъ, сто летъ тому назадъ, Ломоносовъ не «желать быть дуракомъ у его превосходительства, ни даже и у Господа Бога», и въ тоже время биться изъ-за куска хлъба. Та же причина осуждаетъ и современнаго литератора драпироваться Янусомъ, и играть вмёстё въ оппозицію, и въ угоду. Но таковы были судьбы русскихъ литераторовъ: твердые принципы, глубокія убѣжденія, прамые пути представляли болве или менве неодолимыя препятствія, и карьера ихъ опредълялась личнымъ характеромъ: съ характеромъ Новикова на журнальномъ поприщъ они были вредны самимъ себъ; не имъвшіе же характера Новикова, осуждены были, какъ г. Катковъ, нанести вредъ цёлому обществу, возбудивъ въ немъ всёхъ противъ каждаго и каждаго противъ всехъ. А. С-нъ.

Осынадцатый выкъ. Историческій сборникъ, издаваемый Петромъ Бартеневымъ... Книга четвертая. Москва, 1869.

Въ 1768 году, въ Парижъ, появилось великолъпное изданіе, украшенное гравюрами, сочиненія аббата Шаппа д'Отероша, который іздилъ, по приказанію короля и порученію французской академіи, въ Тобольскъ въ 1761 году, для наблюденія прохожденія Венеры. Сочиненіе это было посвящено описанію всего того, что видель аббать, со включеніемъ того, что онъ слышаль или прочиталь о Россіи. Среди многихъ върныхъ замъчаній о правительствъ, о бъдности народа, его обычаяхъ, достоинствахъ и недостаткахъ, у аббата есть свъдънія вздорныя и сужденія пристрастныя. Это сочиненіе, на безпристрастный взглядъ не представляющее ничего особенно резкаго, однако, жестоко оскорбило императрицу, и она написала обширный разборъ его на французскомъ же языкъ и напечатала его въ 1770 году, подъ заглавіемъ «Антидотъ» (противоздіе). Въ настоящее время сочиненіе это составляеть большую библіографическую редкость, и г. Бартеневь, вознамфрившись помфстить его въ переводъ въ своемъ издани, пользовался экземпляромъ Публичной библіотеки; рукопись «Антидотъ», написанная рукою статсь-секретаря Г. В. Козицкаго, хранится въ го-

сударственномъ архивъ. «Что Антидотъ писанъ, говоритъ г. Бартеневъ, если не своеручно Екатериною, то по прямому ся указанію, съ ея словъ или подъ ея диктовку, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнинія для тихь читателей, которые знакомы съ ея образомъ мыслей, съ пріемами ея умозаключеній и съ политическими обстоятельствами того времени. Въ некоторыхъ местахъ это сочинение Екатерины представляеть собою черты, такъ-сказать, государственной ея автобіографіи; въ другихъ оно служить дополненіемъ къ ея «Запискамъ». какъ, напр., разсказъ о первомъ днѣ царствованія Петра III, о поѣздкѣ въ Казань и проч. Предпринятая сто лътъ тому назадъ самою государынею оборона русскаго народа отъ навъта иностранцевъ должна быть извѣстна въ Россіи». Все это върно, но, къ сожальнію, «защита предпринятая и проч.» во многихъ частяхъ слаба и въ настоящее время можеть служить только матеріаломъ для характеристики самой государыни, для определенія ея взглядовъ на русскую исторію и на современное ей положение русскаго народа.

Читая «Антидотъ», часто останавливаешься на мысли: искренно ли говоритъ Екатерина, дъйствительно ли она убъждена въ томъ, что нишетъ, или съ ея стороны это просто полемическій пріемъ, преднамъренное желаніе выставить все русское, во что бы то ни стало, въ привлекательномъ видъ, вопреки истинъ и очевидности? Нъкоторыя, слишкомъ наивныя, мъста «Антидота» заставляютъ думать, что она говорить искренно, что она действительно мало знала народъ, что она видела его только въ праздничной, декоративной обстановке, и верила на слово донесеніямь своихь тубернаторовь и приближенныхь, которые во всв времена любили пріукрашать истину канцелярскимъ красноръчіемъ; но есть и такія натяжки, изъ которыхъ видно, что императрица сознательно черное называла бѣлымъ, разсчитывая на легковъріе или незнаніе читателей. Раздраженіе ея противъ здополучнаго аббата, доходящее до того, что она называеть его «негодяемъ» и «осломъ» — полемическій пріемъ, не весьма одобрительный въ августвишей писательниць — раздражение ея, говоримъ, понятно. Не задолго до выхода сочиненія аббата, появился знаменитый «Наказъ» и затѣмъ была собрана не менъе знаменитая коммиссія для сочиненія новагоуложенія; о «Наказів» и коммиссіи прокричали ея европейскіе друзья, и имя русской императрицы окружалось блестящимь ореоломь. Заговорить въ это время о русскомъ государствъ тъмъ тономъ, какимъ написана книга аббата Шаппа, — это не могло пріятно подъйствовать на императрицу. Хорошо еще, что дело случилось въ первые годы ея царствованія, действительно либеральные, действительно ознаменованные блестящими фактами, какъ «Наказъ» и упомянутая коммиссія, на которые она могла ссылаться, какъ на явленія безпримърныя въ евро-

пейской исторія; но и туть нельзя не замітить, что она злоупотребляетъ этими заслугами своими, придавая «Наказу» и коммиссіи такое значеніе, котораго они вовсе не имъли. О коммиссіи она говоритъ положительно, что собрала ее съ тъмъ, чтобъ сами представители народные могли себъ составить законы; мы не думаемъ, чтобъ Екатерина серьезно [на это рѣшалась когда-нибудь даже мысленно; напротивъ, какъ скоро она увидъла, что коммиссія поднимаетъ важные государственные вопросы и судить о нихъ всегда здраво, какъ скоро она увидела, что коммиссія созрела для законодательства-она поторонилась закрыть ее. Она хочетъ заставить европейскихъ читателей судить о русскомъ правительствъ по мыслямъ, выраженнымъ въ «Наказъ». Аббатъ говоритъ: «Да и какъ могло бы оно (общество) развиться при правительствъ, при которомъ никто не пользуется политическою свободою, во всёхъ прочихъ странахъ (?) обезпечивающею безопасность каждаго гражданина». Екатерина возражаеть: «Прочтите, читатель, «Наказъ» императрицы Екатерины II. Вы увидите, насколько мы стѣснены». Выписываемъ еще нѣсколько возраженій ея, изъ которыхъ видна и мысль аббата Шаппа: «Очень хотелось бы мн знать, г. аббатъ, что значитъ у васъ слово государь (souverain)? Король издающій законы? Нашъ государь делаетъ тоже самое. Вы имеете парламенты, отказывающіеся принимать дурные законы, но которыхъ къ тому принуждаютъ посл'я н'якоторыхъ препираній: у насъ есть сенатъ, имъющій тъ же права (?); но наши государи избъгали протестовъ, издавая законы лишь по представленію этого сената, или воздерживаясь отъ того, что могло бы навлечь на нихъ протестъ».

«Аббатъ говоритъ: «всъ чиновники—маленькіе тираны». Г. аббатъ, клянусь вамъ, что наши чиновники и на сотую долю не такіе тираны, какъ гг. чиновники французскаго короля».

«Знайте, невѣжа, что мало есть государствъ, въ которыхъ законъ уважался бы настолько, какъ у насъ. Никакой судья, крупный или малый, не можетъ постановить рѣшенія, не сославшись на законъ, сообразно съ которымъ онъ дѣйствуетъ. Знайте далѣе, что никакое постановленіе не должно быть исполнено, если оно несогласно съ закономъ».

«Она (Екатерина II) стояла между императрицею, своимъ супругомъ, ихъ любимцами и народомъ. Она была уважаема всъми: иные ее любили, другіе ее боялись; доброта ея сердца, здравость ея сужденія и развитость ея ума позволяли ей не только перенести свое положеніе безъ жалобъ, но еще избрать самый върный путь... Она спасла это государство (Россію), котораго она была единственною надеждою.

«Наказъ» Екатерины—это Евангеліе законности. Онъ становится у насъ закономъ».

Нельзя сказать, чтобъ императрица слишкомъ скромно говорила о своихъ достоинствахъ; но это не важнъйцій недостатокъ «Антидота». Аргументація ея дізлается наивною, когда она начинаеть говорить о народъ, о томъ народъ, положение котораго было ничуть не лучше, чемъ оно показалось проезжему французу, имевшему случаи останавливаться въ крестьянскихъ избахъ. «Въ Россіи, говоритъ она, на народъ налагаютъ повинности лишь въ той мѣрѣ, въ какой извъстно, что ихъ можетъ нести; но увасъ (во Франціи) на эти мелочи не смотрять: только и хлопочуть о томъ, какъ изобръсть новые источники дохода, новые налоги». Это обыкновенный пріемъ государыни указывать, что во Франціи все гораздо хуже, чемъ въ Россіи. (Аббатъ говоритъ, напр., въ Россіи правленіе деспотическое; Екатерина возражаетъ ему, что деспотическое правленіе — во Франціи, а въ Россіи оно было всегда монархическимъ). Она увъряетъ, что враги Россіи «стараются изобразить ея такою, какою они желали бы, чтобъ была эта страна, но не такою, какова она есть, то-есть, цвътущею и сильною». Доказать это положение государыня и стремится. Народъ прекрасно одътъ, прекрасно ъстъ, всего у него въ волю; съъстные припасы очень дешевы, рыба превосходная, мясо есть въ изобили, дичи не оберешься; помещики обращаются съ крестьянами очень мягко, не отягощаютъ ихъ излишними повинностями; хлёбъ черный и бёлый (калачъ) продается сплошь по всей Россіи, исключая развѣ одной Камчатки; нравы улучшаются и смягчаются; семейная жизнь добродътельна; при этомъ она сообщаетъ любопытное извъстіе, что крестьяне женятъ своихъ сыновей иногда восьми лътъ, чтобъ имъть лишнюю работницу въ домъ. Аббатъ говоритъ, что въ Литвъ у крестьянъ нътъ хлъба-это чистый вздоръ: крестьяне вездъ ъдять отлично. И посмотрите, какой смъшной этотъ аббатъ, онъ увъряетъ, что крестьяне ъдятъ конопляное масло. «Я полагаю: что онъ шутить: конопляное масло употребляють лишь для ламиъ, а медвъжій жиръ, какъ наружное средство. Я никогда не слыхаль і) ни отъ кого, кром'в аббата, чтобы его вли въ Россіи, да еще постомъ. Жители Камчатки одни вдятъ все». Камчатка-это якорьспасенія: все, что дурно-все это въ Камчаткъ. Екатерина не только не знаетъ, что крестьяне, даже зажиточные, въ изобили и до сей поры употребляють въ пищу конопляное масло, но увърена, что они освъщаютъ свои жилища лампами. И самыя эти жилища — очень хороши. Аббатъ имъетъ безсовъстность распространять такую ложь, что будто крестьяне спять «въ перемежку» въ своихъ избахъ, при чемъ женатые ничемъ не отделены отъ холостыхъ, и отцы и матери,

 <sup>«</sup>Антидотъ» сочинение анонимное, и императрица, само собой разумбется, говорить въ третьемъ лицъ мужескаго рода.

своею искренностію, научають юношество многому раньше, чёмъ гдё бы то ни было. «Но, г. аббатъ, вы ошибаетесь; ибо нътъ хижины, гдъ для людей женатыхъ не было бы особаго отдъленія». Аббатъ утверждаетъ, что крестьяне живутъ въ зловонномъ воздукъ, спертомъ и душномъ въ теченіе долгихъ зимнихъ місяцевъ. Опять клевета: воздухъ ежедневно обновляется печью, и «г. аббать, всѣ согласны въ томъ, что ничто такъ не очищаетъ воздуха, какъ каминъ». «Но что всего смѣшнѣе у аббата, это, что будто оба пола моются въ баняхъ вмѣстѣ и что моющіеся другь друга сѣкуть пучками розогь. Ахъ, г. аббатъ, я очень радъ, что васъ высъкли — вы этого заслуживаете. Въ баняхъ моются различными способами. Когда хотятъ усилить жаръ паровыхъ бань, то надъ містомъ, гді лежать, заставляють осторожно махать простынею, и затъмъ заставляютъ себя вытирать ею. Люди менње богатые употребляютъ, вмъсто простыни, пучки березовыхъ вътокъ, снабженныхъ листьями, то-есть осторожно махаютъ ими надъ моющимися». Конечно, аббатъ смъщенъ съ своими розгами, но объясненія Екатерины также вызывають улыбку. Мало этого: Екатерина защищаеть даже природу, даже русскій морозь, которымь такъ хвалились мы въ 1812 году, при ея внукъ. «Въ Соликамскъ меня увъряли, пишетъ аббатъ, что холодъ иногда усиливается въ теченіе нъсколько часовъ съ такою быстротою, что при этихъ обстоятельствахъ люди и лошади падаютъ мертвые, если слишкомъ удаленные отъ жилищъ, они не успъваютъ тотчасъ въ нихъ укрыться». «Это сказки, дътей пугать», отвъчаетъ Екатерина. «Мы никогда не слыхали (ахъ, государыня, могъ бы сказать аббатъ, вы слишкомъ многое не слыхали!), чтобъ замерзали лошади нли люди; подвергаются опасности лишь пьяницы, и то очень ръдко, если они засыпають на улицъ. Въ большіе холода при вътръ случается, что нъкоторыя обнаженныя части тъла коченьють, тогда ихъ труть сныгомь или льдомь, и это тотчась проходитъ».

Указывая на эти слабыя стороны полемики императрицы съ аббатомъ, мы, само собой разумѣется, отдаемъ должную справедливость ея похвальнымъ намѣреніямъ; нѣкоторыя замѣчанія ея, напр., что «нѣтъ народа, которымъ легче было бы руководить кротостію, чѣмъ русскіе», или «я положительно отвергаю и называю злою и лживой выдумкой обвиненіе всего народа въ чрезмѣрномъ употребленіи водки, потому что если счесть людей, употребляющихъ ее и тѣхъ, которые вовсе не пьютъ, то послѣднихъ окажется несравнительно больше», и многія фактическія ея опроверженія совершенно вѣрны; но намъ кажется, что было бы лучше, еслибъ государыня побольше узнала свой народъ, получше прислушалась къ его нуждамъ и потребностямъ, для чего подъ рукой у нея была «коммиссія депутатовъ», и вмѣсто того,

чтобъ восхвалять его благосостояніе за границей, принять энергическія мёры противъ злоупотребленій у себя дома; послё пугачевщины она должна была убёдиться, что благосостояніе проповёдывалось еювъ «Антидотё» напрасно: его не было и быть не могло при тёхъпорядкахъ, которые существовали въ ея время.

Любопытны мнѣнія ел о Борисъ Годуновъ и царевнѣ Софіи: «этотъ государь (Борисъ) былъ несчастенъ, а несчастные всегда виноваты; многіе историки наговаривали на него по наслышкѣ, или по молвѣ, распущенной его врагами или противными ему партіями». О Софіи она высокаго мнѣнія: «Она (Софія) въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъруководила дѣлами государства со всею проницательностію, которой возможно желать. Когда посмотримъ на дѣла, прошедшія черезъ елруки, нельзя не признать, что она была весьма способна царствовать». Нѣкоторыя мнѣнія крайне странны и невѣрны, напр.: «до царствованія Федора Ивановича мы шли ровнымъ шагомъ со всѣми прочими націями Европы, за исключеніемъ, быть можетъ, Италіи». Иностранные путешественники по Россіи, включая и Олеарія, по ел мнѣнію, годнытолько на то, чтобъ сочиненія ихъ сжечь въ печкѣ, и проч.

Издатель «Осьмнадцатаго Вѣка» защитникъ Екатерины во что бы то ни стало. Печатая современное письмо о казни извъстной Салтычихи, изъ котораго видно, что народу и каретъ при этомъ было множество и что многихъ подавили, г. Бартеневъ утверждаетъ, что Екатерина «не поддерживала крвпостнаго права», что это видно изъ того, что «правительство следило за влоупотребленіями помещичьей власти» и что «по усмиреніи пугачевщины, когда помѣщики вздумали мститьпростому народу и посылали распоряженія объ отръзаніи ушей и носовъ, а сенатъ замышлялъ издать какой-то законъ противъ крестьянъ, -- Екатерина энергически высказала свой образъ мыслей и призывала высшія сословія къ благоразумію и снисходительности». Этотолько делаетъ честь благоразумію императрицы, но вовсе не говорить въ пользу того, что она не поддерживала кръпостного права. Едва ли было другое царствованіе столь обильное раздачею въ крівпость крестьянъ, какъ царствованіе Екатерины; она ввела это правовъ Малороссіи, она награждала крестьянами людей совершенно ничтожныхъ, ръшительно никакихъ заслугъ не принесшихъ государству, Что она сознавала весь вредъ этого права, что она даже желала освободить крестьянъ - въримъ, но тъмъ большая отвътственность лежить на ней, что признавая въ теоріи одно, она на практикъ создавала большія затрудненія грядущимъ царствованіямъ, увеличивая: число крипостныхъ.

Кромъ «Антидота», въ разсматриваемой княгъ «Осьмнади. Въкъ» помъщено любопытное изслъдование г. де-Пуле, по бумагамъ архива виленскаго генералъ-губернатора: «Послъдний король польский въ

Гроднѣ и Литва въ исходѣ XVIII в.», и нѣсколько мелкихъ документовъ, между прочимъ: «Первые дни Екатерининскаго царствованія» по подлиннымъ бумагамъ и манифесты Екатерины II о вступленіи на престолъ. Отправляясь съ войскомъ противъ Петра III, она даетъ указъ сенату: «Господа сенаторы! я теперь выхожу съ войскомъ, чтобъ утвердить и обнадежить престолъ, оставя вамъ, яко верховному моему правительству, съ полною довъренностію, подъ стражу, отечество, народъ и сына моего». Экспедиція, какъ изв'єстно, им'ьла успѣхъ, и Петръ III, по словамъ императрицы, «волею Всевышняго Бога скончался». Сказавъ, что «самовластіе, необузданное добрыми и человъческими качествами въ государъ, владъющемъ самодержавно, есть такое зло, которое многимъ пагубнымъ следствиямъ непосредственною бываетъ причиною», императрица характеризуетъ Петра III въ одномъ изъ своихъ манифестовъ самыми ръзкими красками: «законы въ государствъ всъ пренебрегъ, судебныя мъста и дъла преэрвль, и вовсе объ нихъ слышать не хотвль, доходы государственные расточать началь неполезными, но вредными государству издержками.... возненавидёлъ полки гвардіи.... коснулся перво всего древнее православіе въ народ' искоренять своимь самовластіемь, оставивь своею персоною церковь божію и моленіе, такъ что когда добросовъстные изъ его подданныхъ, видя его иконамъ непоклонение и къ церковнымъ обрядамъ презрвніе, или паче ругательство, приходя въ соблазнъ, дерзнули о томъ ему напомянуть съ подобострастіемъ въ осторожность, то едва могли избъгнуть тъхъ слъдствій, которыя отъ самовольнаго, необузданнаго и никакому человъческому суду неподлежащаго властителя произойдти бы могли», и проч. и проч. Она даже утверждаеть, что онъ хотель ее «истребить и жизни лишить», что едва ли основательно. Во всякомъ случав, мы не думаемъ, чтобъ этотъ манифестъ, написанный уже послъ смерти Петра III, произвель въ народъ хорошее впечатлъніе; его ръзкость могла удивить народъ, а несчастія Петра ІІІ примирить съ нимъ. Кто знаетъ, не отозвалось ли это совстмъ невеликодушное отношение Екатерины къ своему предшественнику въ пугачевскомъ бунтъ?...

Истекшій годь, сравнительно съ годами предшествовавшими, быль богать сочиненіями крупныхь землевладільцевь о современныхь вопросахь въ Россіи. Мы говорили о сочиненіяхь г. Бланка и г. Кошелева, изъ которыхь первый приступиль къ изложенію своихъ мыслей, заявляя предварительно о своемь патріотизмі, о законі 6-го апріля, позволяющемь

О самоуправленіи. Сравнительный обзорь русскихь и иностранныхь вемскихь и общественныхь учрежденій. Князя А. Васильчикова. Томъ І. Спб. 1869.

русскимъ подданнымъ выражать свои посильныя мивнія и о разрушительныхъ элементахъ, а второй счелъ за благо отыскать во всёхъ мивніяхъ общества и печати жемчужины-по крайней мъръ на его взглядъ-исоставиль себъ изъ нихъ политическій костюмъ. Это самый удобный пріемь для деятеля, желающаго заявить свои убежденія. Князь Васильчиковъ приступилъ прямо къ своему предмету, предварительноизучивъ русскія, англійскія, французскія и нізмецкія общественныя учрежденія: «Метода, нами принятая», говорить онь, «состоить вътомъ, чтобы изложить въ краткихъ, но возможности, очеркахъ существенныя правила, принятыя въ иностранныхъ государствахъ для хозяйственнаго, общественнаго благоустройства, составляющаго главный предметъ въльнія мъстныхъ властей и учрежденій-затьмъ сличить ихъ съ теми порядками, которые введены въ Россіи новейшими законоположеніями о крестьянскомъ, земскомъ и мірскомъ управленіи», и проч. Князь Васильчиковъ ни за кого не прячется, никого не обвиняеть, не стремится доказывать и даже заявлять свою благонам'ьренность: онъ поступаеть, какъ вполнв независимый человъкъ, считающій всё оговорки и подлаживанія подъ тоть или другой тоньуловками недостойными писателя. Ничего подобнаго, конечно, онъ не говорить, но это вытекаеть изъ всей его книги. Онъ, однимъ словомъ, весь на лицо, и ужъ одну такую откровенность можно считать далеконе последнимъ достоинствомъ въ человеке, принадлежащемъ къ извъстному кругу и выступающимъ на литературное поприще, почти всегда усвянное терніями. Кромв этого, мы находимъ въ книгв ясноеизложеніе, старательный трудъ человъка понимающаго трудность и сложность предпринятой имъ на себя задачи и горячее желаніе служить делу русскаго прогресса. Всв эти качества должны обезпечить успѣхъ книги и пользу ея. Мы не войдемъ, на этотъ разъ, въ подробный разборъ ея, не станемъ указывать автору некоторыя слишкомъ неръшительныя и какъ будто не вполнъ усвоенныя имъ положенія, не станемъ отдълять нъкоторую примъсь славянофильства въего воззрѣніяхъ, говорить о его слишкомъ большой вѣрѣ въ силу закона, могущаго измёниться независимо отъ мёстныхъ, земскихъ вліяній и проч., а укажемъ только на главивишія его положенія относительнодуха русскаго народа. Прежде всего онъ полагаетъ, что русскій народъ имъетъ всъ задатки для самоуправленія и «негоденъ для администраціи». Сметливость простого народа, сдержанность его чувствъ, здравый смыслъ и то высокое благоразуміе, которое обнаруживается въ Россіи во всъхъ сословіяхъ, когда обсуждается сила совершившихся фактовъ, ходъ неминуемыхъ событій — все это говоритъ въ пользу самоуправленія. «Наоборотъ, мы сомнъваемся», говорить онъ, чтобы при поверхностномъ образованіи, которое дано было и дается: понынъ среднимъ и высшимъ классамъ въ Россіи, при ихъ легко-

мысленномъ отчуждени отъ народнаго быта, непонимани существенныхъ интересовъ страны и народа, администрація, въ смыслі франнузской centralisation или прусской Gutsherrlichkeit, могла бы когдалибо осуществить въ Россіи тв ожиданія, которыя возлагають на нее приверженцы старыхъ порядковъ для возстановленія административнаго самовластія и пом'вщичьяго управленія». Авторъ р'вшительно отвергаетъ у насъ не только существованіе, но даже возможность существованія аристократіи и демократіи въ европейскомъ смыслъ слова. Онъ прямо говорить, что «противодействіе высшихь, пом'ьстныхъ сословій противъ первороднаго порядка насл'ядства (майораты) и низшихъ сельскихъ классовъ противъ участковаго исходитъ изъ всенаролнаго, пистинктивнаго сознанія, что земля должна делиться поровну между всеми членами семейства и общества». Такимъ обравомъ, земля есть тотъ фундаментъ, на которомъ построено зданіе русскаго общества, и крестьянство является первенствующимъ сословіемъ у насъ, какъ по количеству владвемой имъ земли, такъ и по значенію своему въ исторіи развитія нашей гражданственности какъ по доходности и ценности имуществъ, такъ и потому, что оно лучше, полнъе, самостоятельнъе, тъснъе связано, и «среди всякихъ внъшнихъ, свыше исходящихъ, притъсненій и невзгодъ окръпло во внутреннемъ, униженномъ своемъ составъ». Изъ этого слъдуетъ, что у насъ крупное землевладение, на которомъ основана сила европейскихъ аристократій, сосредоточена въ сельской общинь, главнымъ образомъ, и сравнительно въ незначительномъ числъ крупныхъ собственниковъ: «въ Россін аристократія и демократія сливаются въ землевладени и въ земскихъ, изъ него вытекающихъ, интересахъ такъ тъсно, что никакой ясной, правильной черты различія между ними провести нельзя». На самоуправленіе авторъ смотрить не какъ на орудіе для введенія и поддержанія различныхъ политическихъ вліяній, но какъ на особый порядокъ, вовсе чуждый политики, имфющій свою особую цфль и свою отдельную область дъйствій, именно цълый разрядъ дъль домашнихъ, мъстныхъ, съ политикою не имъющихъ большой связи, дъль земскихъ. Если такъ-называемыя земскія учрежденія наши до сихъ поръ оказывались неудовлетворительными, то причина этому заключается въ следующемъ: «самоуправство нёкоторыхъ управъ и собраній прямо встрётилось съ самовластіем отдёльных начальниковь, и все это вмёстё приняло названіе самоуправленія». Въ свою очередь, такой порядокъ произошель отъ пеопредвлительности земскихъ положеній, въ которыхъ не точно обозначены предметы въдънія земскихъ учрежденій и зависимость ихъ отъ администраціи; безъ точнаго, вполнъ яснаго закона развитіе этихъ учрежденій невозможно; при ясномъ же и опредълительномъ законъ, онъ могутъ существовать съ уситхомъ и совершенствоваться при всякомъ образъ правленія. Вотъ что легло въ основу изследованія князя Васильчикова. Въ заключеніе упомянемъ главные предметы, которые должны, по мнёнію автора, составлять вёдомство земскихъ учрежденій. 1) По дорожному управленію: содержаніе всёхъ грунтовыхъ дорогъ, какъ почтовыхъ, такъ и сельскихъ-правительство соглашаеть только действія и интересы разныхь губерній по трактамъ ихъ взаимныхъ сообщеній; исправленіе повинностей обывательской, подводной, почтовой и вообще содержание всякихъ сообщений, бичевниковъ, перевозовъ и мостовъ. 2) Общественное призраніе: 3) наролное продовольствіе; 4) по народному здравію: принятіе непосредственныхъ мъръ при появлении повальныхъ бользней и падежей скота, устройство и содержаніе больниць; 5) по народному образованію: устройство и содержание элементарныхъ училищъ, сельскихъ и городскихъ школъ, и нормальныхъ училищъ для образованія учителей; 6) по общественному благоустройству: охранение личныхъ и имущественныхъ правъ мъстныхъ жителей отъ такихъ повреждений и опасностей, которыя происходять отъ неумышленныхъ или неосторожныхъ дъйствій и упущеній; 7) управленіе тюремъ, назначенныхъ для заключенія присужденных по приговорамъ мировыхъ судовъ и събздовъ; 8) составленіе сміть и раскладокь и расходованіе земскихь сборовь губернскихъ и увздныхъ; 9) раскладка государственныхъ прямыхъ налоговъ на ценности и доходности имуществъ и опенка этихъ имуществъ для обложенія; 10) мировой судъ и судъ присяжныхъ, насколько они зависять отъ выборовь, этого существеннаго самоуправленія. 'А. С.-нъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКТОРУ. — М. г. Я только сегодня получиль № «Голоса», въ которомъ находится по истинъ безобразный переводъ «Странная исторія», моего разсказа, долженствующаго появиться въ первой книгъ «Въстника Европы» за 1870-й г. Въкъ живи — въкъ учись! Но, признаюсь, этого я не ожидалъ. Правда, я замътилъ издателю «Салона», журнала, въ которомъ, какъ извъстно, появился нъмецкій переводъ «Странной исторіи», что за отсутствіемъ литературной конвенціи въ родъ той, которая заключена между Россіей и Франціей, всякій у насъ въ правъ переводить любое нъмецкое сочиненіе; что и мой разсказъ можетъ подвергнуться подобной участи. Но на это издатель возразилъ, что я напрасно приписываю такую неделикатность и недобросовъстность моимъ соотечественникамъ. Къ сожальнію, я повърилъ

ему, хотя и, по собственному опыту, долженъ быль знать, до чего могуть дойти неделикатность и недобросовъстность иныхо моихъ соотечественниковъ. Всякій легко себъ представитъ чувства писателя, дътище котораго, какъ бы оно незначительно ни было, является въ первый разъ изуродованнымъ предъ публикою; но мнъ особенно больно то, что часть послъдствій этой безцеремонной продълки падаетъ на васъ. Впрочемъ, переводчикъ «Странной исторіи» слишкомъ дурно исполнилъ свою задачу, — притомъ нъкоторыя и довольно важныя прибавленія, сдъланныя мною уже по напечатаніи нъмецкаго текста, избъгли его пера.

Примите, и проч.

Ив. Тургеневъ.

Баденъ-Баденъ. 2 января, 1870.

Редакція «Вѣстника Европы», съ своей стороны, должна сказать, что она слишкомъ хорошо понимаетъ все различіе между подлинникомъ и переводомъ, притомъ анабаптистскимъ, и во всемъ этомъ не видитъ для себя никакихъ особихъ послѣдствій. Даже мы готовы, въ этомъ случав, принять на себя защиту «Голоса». Поспѣшностью перевода «Странной исторіи», редакція «Голоса», быть можетъ, хотѣла показать, что ей извѣстенъ и понятенъ весь интересъ публики къ перу И. С. Тургенева, хотя бы испытавшему двойную передѣлку, и что она не хочетъ отстать отъ общества въ уваженіи къ имени автора. Надѣемся, что почтенный авторъ приметъ въ соображеніе эти «смягчающія обстоятельства», да и наши читатели согласятся, что нижакой переводъ не устранитъ значеніе подлинника.

М. Стасюлевичъ



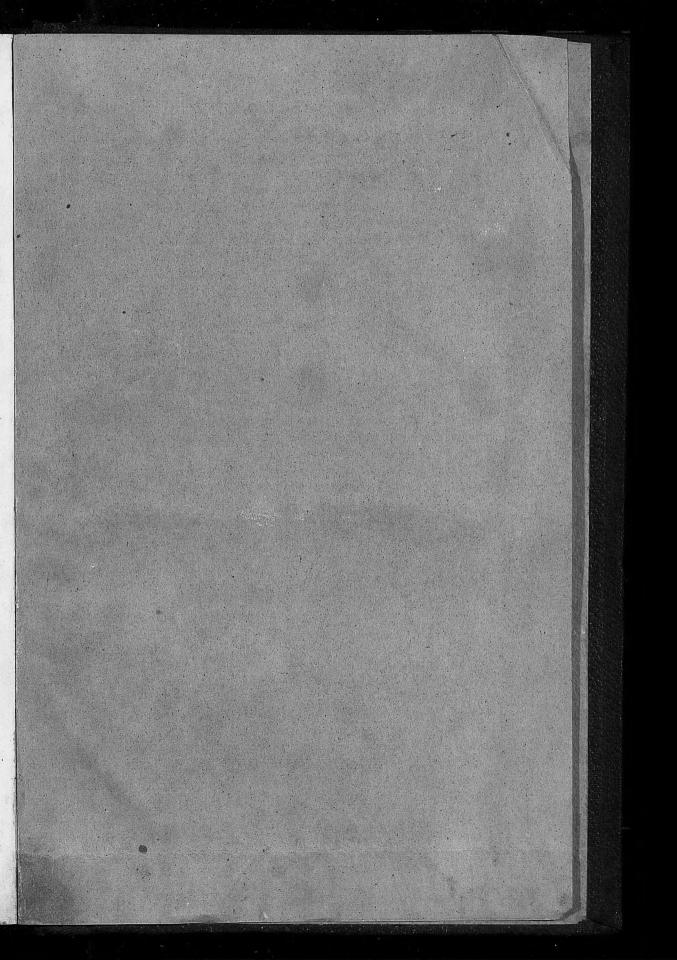





